

### КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ В ОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

25 T38

Вологда, тип. . Сев. Печатник. Зак. 1030

AX 32

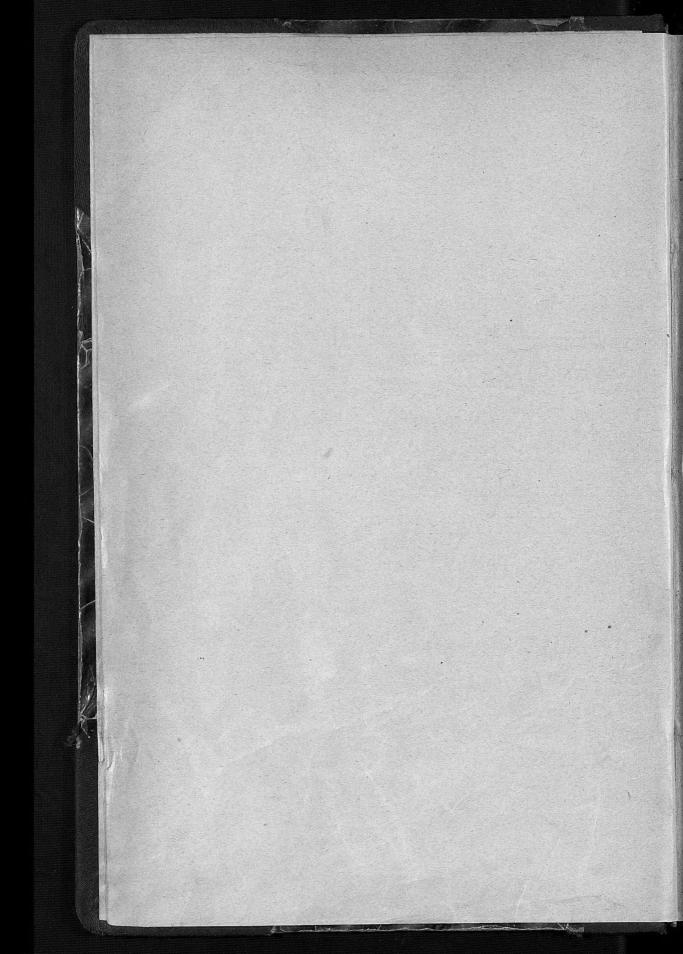

## ИСТОРІЯ

# РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

AZ 32

томъ 1.

древняя письменность.

А. Н. Пыпина.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1898

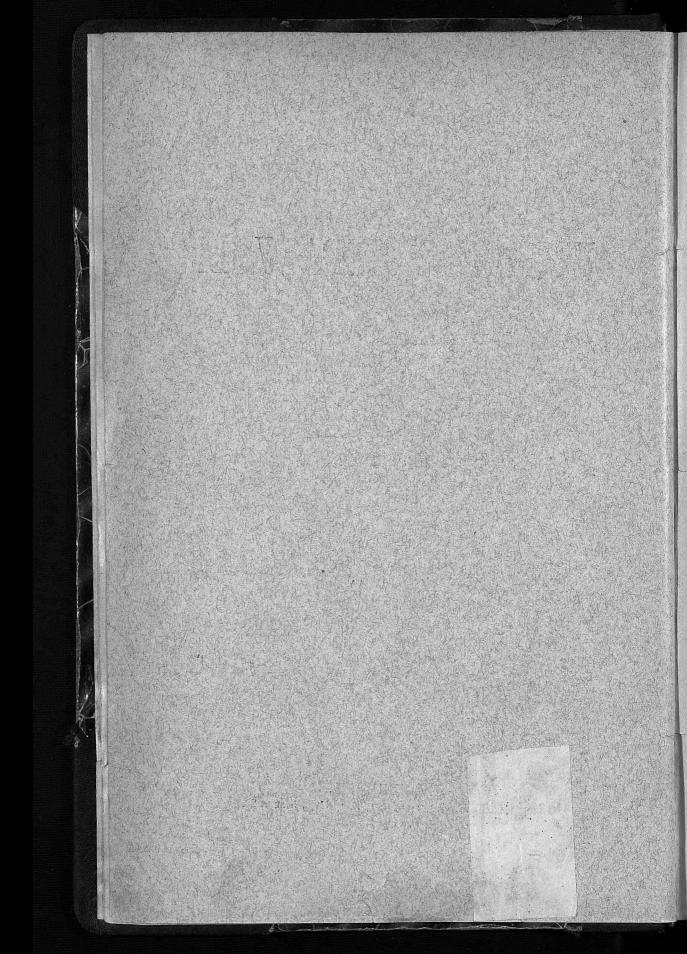

## ИСТОРІЯ

## РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### томъ І.

древняя письменность.

А. Н. Пыпина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28. 1898





Исторія литературы, въ ея нын'єшнемъ широкомъ развитіи, есть наука новъйшаго времени. Нъкогда, какъ отрасль полигисторическихъ изученій, она представляла только собраніе свъдъній о писателяхъ и ихъ произведеніяхъ. Въ эпоху псевдоклассицизма еще не было мысли о цъльной исторіи литературы, и списки писателей сопровождались только стилистическими замъчаніями (какъ въ нашемъ "Опыть" Новикова). Съ конца XVIII въка изучение подлиннаго античнаго искусства, въ противоположность ложному классицизму, создало впервые эстетическую критику, и когда эстетика разработана была въ широкомъ стилъ нъмецкой метафизической философіей и при извъстномъ содъйствіи романтической школы, исторія литературы становилась исторіей поэзін, какъ искусства, съ отраженіями національной дъйствительности. Но въ концъ того же XVIII въка Гердеръ выставиль историческое право и художественное достоинство поэзіи народной, и затъмъ, съ ученіемъ Гримма и романтизмомъ, исторія литературы вдругъ раздвинула свой горизонть на великую область ранъе забытаго народнаго творчества и на средніе въка. Вмъстъ съ тъмъ дълала небывалые прежде успъхи общая историческая критика; и самый рость новъйшей литературы, все болъе проникавшей въ соціальныя явленія, создаваль представленіе объ исторіи литературы, какъ отраженіи историческихъ процессовъ жизни общества. Въ концѣ концовъ, тѣсная связь литературы съ національной жизнью, которая такъ или иначе въ ней отражалась, расширила объемъ исторіи литературы до столь обширныхъ размъровъ, какихъ она никогда раньше не

имъла. Никогда не былъ въ такой степени развитъ интересъ къ этой области внутренней жизни и никогда прежде не быль такъ ревностно собираемъ матеріалъ для ея исторіи, и именно съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрвнія, — такъ что самый объемъ науки становится, наконецъ, вопросомъ: гдъ же, наконецъ, ел дъйствительные предълы; какъ обособить исторію литературы отъ цёлаго ряда сосёднихъ изученій, съ которыми она иногда совершенно сливалась, какъ, напримъръ, первобытная миоологія и этнографія, исторія культуры, просв'ященія, нравовъ, художественнаго развитія, наконецъ, исторія политическая? Въ то же время, когда сами упомянутыя отрасли науки достигають чрезвычайно обширной разработки, ученые спеціалисты, ставя во главъ развитіе языка, который составляеть не только форму, но и содержание духовной жизни народовъ, приходили къ заключенію, что есть одна многообъемлющая наука, которая должна изобразить дъятельность и произведенія языка: это-филологія, и въ ея объемъ исторія литературы, какъ одна изъ ея составныхъ частей, получаетъ уже болве опредвленное мвсто, отграниченное отъ сосъднихъ дисциплинъ. Но и здъсь вопросъ все еще не ръшенъ, и ученый изслъдователь, — слова котораго мы приводимъ во введеніи, — представитель литературы, наиболже авторитетной въ этомъ вопросъ, положившей наиболъе труда на историко-литературныя изученія, заключаль въ концѣ кондовъ, что содержаніе и методъ науки еще составляють искомое, что исторія литературы должна разработываться съ разныхъ точекъ зрѣнія раньше, чѣмъ можетъ быть достигнуто ея правильное построеніе.

Въ настоящемъ трудъ, первые наброски котораго сдъланы были много лѣтъ назадъ, я приходилъ къ тому же заключенію. Изложеніе исторіи русской литературы имѣетъ еще свои особенности. Въ ея древнемъ періодѣ историкъ встрѣчается съ однимъ постояннымъ явленіемъ, котораго не можетъ не принять во вниманіе. Вслѣдствіе условій, въ какихъ образовалась наша древняя письменность, она почти не знаетъ хронологіи: большая масса памятниковъ оставалась въ обращеніи въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, иногда съ XI—XII-го до XVII-го и даже XIX-го сто-

лътія; старые памятники не заслонялись новыми, какъ новою ступенью литературнаго развитія, - напротивъ, новые примыкали къ старымъ, какъ ихъ непосредственное продолжение, и они не разъединялись въ представленіяхъ самихъ книжниковъ. Исторія дълала свое; совершались событія, которыя бывали цълыми нереворотами въ политической жизни народа, - но письменность сохраняла тъ же традиціонныя формы. Такова была льтопись; таковы были памятники паломничества; таковы были памятники древней повъсти; такова была литература церковнаго поученія, житія, наконецъ, отреченныхъ книгъ и т. д. Въ связи съ этимъ мы наблюдаемъ другое явленіе. Московская Русь, когда установилась въ обширное царство, оказалась на перепуть в какъ бы въ предчувствій новыхъ теченій національной жизни, она думала закръпить все старое содержание письменности, какъ національное достояніе, на которомъ воспитался русскій народъ и сталъ великимъ народомъ, и достояніе, изъ предвловъ котораго онъ пе долженъ выходить и впредь, потому что въ немъ предполагалась вся истина. Эта мысль выразилась цёлымъ рядомъ сборныхъ трудовь: такова была Степенная книга, которая въ обычной компилятивной формъ хотъла объединить изложение русской исторіи отъ древнъйшихъ и до новъйшихъ временъ; таковъ быль Хронографъ, который по старымъ и застар'ялымъ св'яд'яніямъ излагалъ русскому читателю всеобщую исторію; таковъ быль Азбуковникъ, который собиралъ изъ рукописей старыхъ и новыхъ самыя разнообразныя свъдънія, составлявшія своего рода научную энциклопедію; таково было, наконець, громадное предпріятіе митрополита Макарія, который въ своихъ Четіихъ-Минеяхъ хотълъ объединить всю старую русскую письменность въ порядкъ святцевъ... Такимъ образомъ, при постановкъ историко-литературнаго вопроса сама собою является мысль о необходимости соединить однородное, хотя разновременное по происхожденію, потому что по существу оно им'вло внутреннюю связь и равную ценность для читателя. Простое хронологическое распределение памятниковъ "по векамъ" въ этомъ смысль не достигаеть цыли, такъ какъ вынуждало бы къ постояннымъ возвращеніямъ назадъ. Вопросъ не безразличенъ, потому что съ извъстной постановкой изложенія соединяется представленіе о внутреннемъ значеніи самыхъ явленій.

Нѣтъ сомнѣнія, что самая задача исторіи требуеть вниманія къ хронологическому теченію фактовъ; но эта цѣль можетъ быть достигаема общими указаніями историческихъ періодовъ. Замѣтимъ, что самые факты древней письменности до сихъ поръ еще не сполна приведены въ извѣстность, и въ тѣхъ, которые извѣстны, не всегда опредѣлено время ихъ происхожденія и, въ древнемъ періодѣ, иногда не опредѣлено даже, былъ ли памятникъ русскаго или южно-славянскаго происхожденія.

Другое явленіе, которое, по нашему мнѣнію, могло требовать отступленія отъ обычныхъ пріемовъ, есть судьба народной поэзіи. Въ своемъ мѣстѣ мы объясняемъ, почему считали неудобнымъ, почти невозможнымъ, ставить ея изложеніе въ началѣ цѣлой исторіи, какъ это дѣлалось,—невозможнымъ потому, что обыжновенно мы знаемъ нашу народную поэзію почти только въ ея новѣйшей формѣ, когда она испытала на себѣ вліяніе всѣхъ послѣдовательныхъ вѣковъ исторіи, о которыхъ еще не было рѣчи: въ ней предстоитъ еще выдѣлять древнее отъ новѣйшаго,— и этотъ предварительный трудъ до настоящаго времени далеко не законченъ, можно сказать, только начатъ.

Исторія нов'єйшей литературы со временъ Петра, или еще раньше, съ XVII-го в'єка, представляєть совс'ємь иную картину. Историкъ можеть посл'єдовательно наблюдать два исторически развивающіяся движенія: во-первыхъ, постоянное расширеніе европейскихъ вліяній, приносившихъ новый матеріалъ знанія и новыя литературныя формы, которыя были и формами всей европейской литературы, и, во-вторыхъ, столь же постоянное расширеніе содержанія русской жизни въ этихъ литературныхъ формахъ, сначала чуждыхъ и искусственныхъ, потомъ все бол'є привычныхъ. Хронологическая посл'єдовательность исторіи не подлежитъ зд'єсь никакому сомн'єнію. Каждое покол'єніе им'єло своего великаго представителя и даже иногда не одного, въ области поэзіи, въ усовершенствованіи литературнаго языка, въ вопросахъ общественнаго просв'єщенія, и каждое покол'єніе представляло собою новый шагъ въ развитіи литературы. Имена Ломо-

посова, Державина, Фонъ-Визина, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, Гоголя, давно стали историческими показателями знаменательныхъ моментовъ въ развитии нашей новъйшей литературы.

Наконець, вившній способь изложенія находится въ зависимости отъ состоянія научной литературы. Въ литератур'в богатой, обладающей большими средствами детальной разработки, частичныхъ обобщеній и цільныхъ обзоровъ, можно было руководиться положеніемь, что исторія литературы есть исторія идей, а не исторія книгь, - потому что последнюю читатель найдеть сполна въ другихъ спеціальныхъ книгахъ. Мы также имъли въ виду не историо книгъ, -- но для насъ былъ особый интересь въ довольно значительныхъ библіографическихъ указаніяхъ: он'в доставляють любознательному читателю и начинающему ученому возможность войти въ подробности предмета и познакомиться съ настоящимъ положениемъ его разработки, а вмъсть съ тьмъ дають, хронологическимъ сопоставлениемъ изслъдованій, исторію развитія отдёльныхъ историко-литературныхъ вопросовъ; это последнее вводить читателя и въ исторію науки, въ которой отражались и самыя судьбы нашей общественности.

Отдѣльные очерки настоящей книги появлялись въ "Вѣстникѣ Европы" съ конца 1893 г., частію и раньше: здѣсь они переработаны и значительно дополнены, а кромѣ того снабжены упомянутыми библіографическими примѣчаніями.

А. П.

Октябрь, 1897.

-/ 1

### содержаніе.

Предисловіе.

| Введеніе. —Объемъ предмета. Разработка исторіи русской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| литературы. Стр. 1—41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вопросы литературной исторіи. — Изученіе литературы "всеобщей" и литературь національных — Различныя точки зр'внія и объемъ изученія. — Литература какъ художество; какъ "психологія народа"; исторія литературы какъ часть "филологіи". — Матеріаль исторіи литературы. — Начало изученій русской литературы съ конца ХУІІ в'єка. — Художественно-критическая исторія литературы, Б'єлинскаго. — Новыя возбужденія: изученіе древней письменности; интересы этнографическіе; изученіе славянства; сравнительная филологія и собираніе памятниковъ народной поэзіи; изученіе литературы, какъ отраженія исторической жизни общества и парода. — Историко-сравнительное изученіе: международныя отношенія литературы |
| Глава I.—Историческія условія русскаго національнаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| развитія. Стр. 42—60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Культурныя условія русскаго народнаго развитія.—Отличія отъ жизни романо-германскаго Запада. — Принятіе христіанства; значеніе дѣятельности славянских аностоловь и новая противоположность къ Западу съ раздѣленіемъ церквей.— Между-славянскія отношенія. — Татарское иго. — Московское объединеніе. —Стремленіе къ установленію культурнаго общенія съ Западомъ. — Органическій смысль нашего историко-литературнаго развитія. — Дѣленіе исторіи русской литературы на періоды.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Глава II.—Начатки древне-русской письменности. Стр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61—107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Состояніе народной среды.—Племенныя отношенія.—Языческій быть.—Перевороть, произведенный водвореніемъ христіанства, въ быть и международныхъ отношеніяхъ.—"Двоевъріе".— Вліяніе Византіп и враждебное отноше-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ніе къ "латинъ". —Заботы кн. Владимира и Ярослава о христіанскомъ просвъщеніи и школъ. — Причины неуспъха. — Обширная церковная литература, въ переводахъ южно-славянскихъ и русскихъ. — Собственные намятники: церковные и не-церковные. —Въ общемъ выводъ: слабое состояніе просвъщенія. Міровоззрѣніе, образовавшееся на почвѣ двоевѣрія. —Отношеніе писателей къ народному быту: аскетизмъ и отрицаніе народнаго преданія. — "Книжное почитаніе".  Библіографическія примѣчанія.                                                                                                | 669        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Глава III.—Древнія свид'ятельства о народной поэзіи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Церковная письменность. Стр. 108—140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Свидътельства лѣтониси, церковныхъ уставовъ и обличеній, и другихъ памятниковъ. — "Слово Христолюбца". — Преданія о князѣ Владимирѣ Святомъ. — Первые вопросы объ эпосѣ былинъ. — Позднѣйшая лѣтопись о богатыряхъ былинъ: Алеша Поповичъ. — Преданія старой лѣтописи. — Слово о полку Игоревѣ. — Стремленія народной поэзін на новой, христіанской почвѣ, Первые старо-славянскіе памятники. — Святославовъ Сборникъ. — Златоструй. — Маргаритъ. — Измарагдъ. — Златая Пѣпь. — Златая Матица. — Палея. — Первая русская легенда. — Кіевскій Патерикъ Библіографическія примъчанія. | 108<br>136 |
| Глава IV.—Особенности древняго періода. Стр. 141—17 Древній періодъ—время преобладающаго значенія южной Руси.— Отраженіе историческаго вопроса о кієвской Руси въ современныхъ взглядахъ на положеніе малорусской литературы.—Древнія отношенія русскихъ племень и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.         |
| нарѣчій.—Отличія народно-бытовыя: большая свобода и непосредственность.—<br>Удѣльно-вѣчевой порядокъ.—Разнообразіе литературныхъ опытовъ.—Кіевское<br>преданіе въ народпой поэзіи.— Международное общеніе.— Вопросъ о кіев-<br>скихъ великоруссахъ.  Библіографическія примѣчанія.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141<br>172 |
| Глава V.—Средніе въка русской письменности. Стр. 179—198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Границы средняго періода.—Это періодъ спеціально великорусскій и мо-<br>сковскій.—Татарское иго и освобожденіе.—Московское объединеніє; расши-<br>реніе территоріи.—Формы московской жизни.<br>Упадокъ образованія.—Усиленіе византійскихъ вліяній.—Возвышеніе іерар-<br>кіи.—Связи съ православнымъ Востокомъ.—Юго-славянскія отношенія.—Мо-<br>сковское міровозэрѣніе: крайняя національная исключительность<br>Библіографическія примѣчанія.                                                                                                                                     | 179<br>198 |
| Глава VI.—Татарское нашествіе. Стр. 199—231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Историческое значеніе татарскаго нга.— Литературные памятники.—<br>Іервые разсказы о татарахъ въ лѣтописи: мнеъ о Гогъ и Магогъ.— Легенды.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CTP.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Задонщина. — "Слово о погибели русскій земли". — Сераніонъ Владимир-<br>скій. — Вассіанъ Ростовскій. — Отраженіе татарскихь времень въ народной<br>поэзіи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199        |
| Библіографическія прим'вчанія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227        |
| Глава VII.—Древнее просвъщение. Стр. 232—283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Льтописныя извъстія о школь при Владимирь и Ярославь, и др. — Переводводная дъятельность. — Миснія ученыхь о древней школь. — Показаніе новгор. архіеп. Геннадія въ XV въкв. — Знаніе старинныхъ людей о человъкв и природъ. — Источники этого знанія: Шестодневь, Іоанна Экзарха Болгарскаго; Палея; Козьма Индикопловъ; Похвала къ Богу, Георгія Писида; Физіологъ; свъдънія историческія и географическія; счисленіе. Азбуковникъ. — Показанія иностранцевь.  Библіографическія примъчанія. | 232<br>279 |
| Глава VIII. — Лътопись. Историческія сказанія. Житія.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Crp. 284—318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Историко-литературная цѣнность лѣтописи. — Научное изслѣдованіе ея съ XVIII вѣка. — Начало древней лѣтописи: среда, въ которой она могла произойти. — Начальная лѣтопись, и лѣтописи мѣстныя. — Лѣтопись московская. Историческія сказанія и житія. — Мѣстныя легенды и святыни. — Стиль житій XIV—XV вѣка: Кипріанъ, Пахомій Сербинъ, Епифаній. — Четьи-Минеи. — Хронографъ.  Библіографическія примѣчанія                                                                                    | 284<br>314 |
| Глава IX.—Мъстныя черты историческихъ сказаній и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| легенды. Стр. 319—362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Областныя черты старой русской жизни:—Сказаніе о св. Андрев.—Мьстныя льтописи.— Развитіе легендарной поэзіи.— Кіевь. Новгородь.—Ростовь. Смоленскь. Владимирь. Тверь.—Москва.—Повъсть о бъломь клобукъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319        |
| Глава X.—Паломничество до половины XV-го въка. Стр. $36\overline{3}$ —410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Первые паломники. — Эпическое представленіе паломника-калики. — XII въкъ: Даніилъ игуменъ; — Новгородскіе "сорокъ каликъ"; — Архіеписконъ Антоній (Добрыня Ядрейковичъ). — XIV въкъ: архіеписконъ Василій; — Стефанъ Новгородецъ; — архимандритъ Агрефеній; — Игнатій Смольнянинъ; — дъякъ Александръ. — XV въкъ: Зосима; — "Весёда о святыняхъ Царяграда"; — Епифаній; — гость Василій; — священноинокъ Варсонофій.  Библіографическія примъчанія.                                            | 363<br>403 |
| Глаза XI.—Отреченныя книги. Стр. 411—482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

Обильное распространеніе легенды въ среднев ковомъ міровоззрѣніи на Востокъ и на Западъ. — Византійскій и южно-славянскій источникъ нашей ле-

XΙ

| генды и "отреченныхъ книгъ". — Исторія и составъ статьи "о книгахъ     | CTP |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| истинныхъ и ложныхъ".—Апокрифы въ русскихъ памятникахъ древняго и      |     |
| средняго періода.                                                      |     |
| Дуалистическія сказанія о міротворенін. — Апокрифы ветхозав'єтные и    |     |
| новозавътные. — Апокрифы перковно-исторические — Сказания о кониф мира |     |
| Богомильскіе апокрифы. — Бесьта трехъ святителей — Суевкрія и палания  |     |
| Апокрифы западнаго происхожденія                                       | 411 |
| Библіографическія примьчанія.                                          | 471 |
| Дополненія                                                             | 484 |



#### BBELEHIE.

ОБЪЕМЪ ПРЕДМЕТА. РАЗРАБОТКА ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вопросы литературной исторіи.—Изученіе литературы "всеобщей" и литературъ національных ... Различныя точки зрівнія и объемъ изученія. ... Литература какъ художество; какъ "психологія народа"; исторія литературы какъ часть "филологія". Матеріаль исторіи литературы.

Начало изученій русской литературы съ конца XVII вѣка.—Художественно-критическая исторія литературы, Бълинскаго.—Новня возбужденія: изученіе древней письменности; интересы этнографическіе; изученіе славянства; сравнительная филологія и собираніе памятниковъ народной поэзіи; изученіе литературы какъ отраженія исторической жизни общества и народа.—Историко-сравнительное изученіе: международныя отношенія литературы.

Ни одинъ въкъ литературы не быль такъ богатъ, какъ девятнадцатый, изследованіями о содержаніи и развитіи литературы—и въ ен целомъ, литературе всеобщей, и въ ен частяхъ, литературахъ національныхъ. Мысль о всеобщей литературь, стремленіе создать общее представленіе о литературахъ всёхъ народовъ, — откуда, подъ вліяніемъ философско-историческихъ теорій, возникало даже стремленіе построить развитіе единаго цальнаго поэтическаго движенія во всемъ человъчествь, — никогда прежде не возбуждала научной пытливости въ такой мъръ: этой мысли и стремленія даже вовсе не было, потому что до девятнадцатаго въка не было сколько-нибудь точныхъ свъдвній о фактическомъ матеріаль того громаднаго количества разноплеменныхъ литературъ, какое является теперь передъ научнымъ изследованіемъ. Подъ вліяніемъ разнообразныхъ условій, дъйствовавшихъ въ нашемъ въкъ и частію совершенно неизвъстныхъ прежнимъ въкамъ, напримъръ, даже сильно возбужденному XVIII въку, — какъ цълый рядъ новъйшихъ національныхъ "возрожденій"; какъ поэтическій романтизмъ, искавшій расширить обычные мотивы и нормы поэзіи; какъ широкое развитіе

филодогіи, открывшей совсемъ новые предметы и методы литературно-культурнаго изследованія; какъ чрезвычайное расширеніе путешествій, дававшихъ возможность изследованія почти недоступныхъ прежде народовъ, и вообще расширение международныхъ сношеній, — изследованіе обняло такую массу новыхъ данныхъ, какая прежде была совершенно неизвъстна, и вслъдствіе того возникла целая новая безграничная наука, или рядъ наукъ, поставившихъ своей цёлью изысканія въ различныхъ областяхъ литературы, понятой въ самомъ широкомъ смыслъ слова. Открылась, однако, такая сложность вопроса, что новая наука, отложивъ пока универсальныя р'вшенія, направилась въ посл'яднее время именно на изучение литературъ національныхъ.

Множество новыхъ точекъ зрвнія или новыхъ предметовъ, которые найдено было нужнымъ привлечь къ "историко-литературному" изученію, было таково, что старыя рамки этого изученія уже вскор'в оказались слишкомъ т'ясными и непригодными. Это изученіе прежде всего привлекло народную поэзію и, вм'єсть, все связанное съ нею разнообразіе народнаго обычая и преданія, самой далекой народной старины и языка, такъ что уже съ этимъ однимъ прежнее понятіе о литературѣ должно было радикально измѣниться; и мало того, ставши на этотъ путь, историческое изслъдование стремилось все больше углубляться въ процессы и отношенія народной жизни, такъ что наконецъ собственно литературный элементь должень быль отступить на второй плань передъ широкой постановкой вопроса о "народной психологіи", которая въ свою очередь тёсно соединилась съ изученіями чисто натуралистическими, какъ антропологія 1); изученія языка, въ которомъ признано было гораздо болве важное, чемъ прежде понималось, орудіе народной поэзіи и литературы, создали опять неизвъстную прежде науку исторіи языка, которая въ свою очередь, въ области изследованія звука, сближалась опять съ натуралистическими изысканіями (въ физіологіи) и въ изследованіи природы ритма, въ народной поэзіи и литературномъ стихъ, обращается уже къ теоріи музыки; изученія самаго содержанія литературныхъ произведеній, гдѣ прежде довольствовались одними неопредъленными указаніями на его отношеніе къ дъйствитель-

<sup>1).</sup> Замътимъ напр., что у насъ въ сороковыхъ годахъ этнографія (заключавшая, кром'в изученія вившняго народнаго быта, въ особенности изследованія народной поэзіи) внесена была, какъ особый отдель, въ труды (петербургскаго) Географичеокато Общества; въ концъ шестидесятыхъ годовъ та же наука является въ составъ (московскаго) Общества Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи, въ третьемь (казанскомь) Обществь она поставлена въ ряду Исторіи, Археологіи и Этнографіи, и т. д.

ной жизни (будучи убъждены, что "литература есть отраженіе общества"), потребовали гораздо болье обстоятельнаго опредьленія общественных условій, дъйствовавшихъ на писателя и на весь складъ литературы, такъ что въ область историко-литературнаго изученія условія народной и общественной жизни стали входить въ гораздо болье широкой степени, чъмъ прежде.

Когда такимъ образомъ необычайно расширялся объемъ предметовъ, мало-по-малу потребовавшихъ себъ мъста въ изучени литературы, необходимо измѣнилась самая постановка ея исторіи. На ея мѣсто становилось теперь что-то новое, далеко превышавшее ея прежніе разм'тры; но это новое было такъ широко и разнообразно, что ученая практика и до сихъ поръ не выработала точнаго разграниченія отраслей новаго знанія и его цёльнаго опредъденія. Повидимому, установляется то общее представленіе, которое обнимаеть все разнообразіе изученій языка, во встхъ его связяхъ съ первобытной стариной, народной поэзіей и обычаемъ, и памятниковъ литературы со всёми ихъ отношеніями къ исторической жизни, къ собственно литературнымъ преданіямъ и направленіямъ, къ личной судьбъ и творчеству писателя, и съ отношеніями международными, наконець всей нравственно-поэтической д'ятельностью народа, выразившейся въ слов'я, подъ названіемъ филологіи, которая такимъ образомъ обнимаетъ, кромъ всестороннихъ изученій собственно языка и литературы, многія области археологіи, исторіи культуры, психологіи, искусства и т. д. Въ такомъ широкомъ смыслъ, какъ цълая исторія духовной жизни народовъ, филологія представлялась уже Видьгельму Гумбольдту, и въ подобномъ объемъ понимаетъ ее современная нъмецкая наука съ ея обычнымъ стремленіемъ къ всестороннему обследованію и определенію 1).

Въ подобномъ широкомъ размъръ исполненъ также "Grundriss der romanischen Philologie" Густава Грёбера, проф. романской филологіи въ Страсбургь, при содъйствіи 27 сотрудниковъ. Въ двухъ большихъ томахъ проводится слъдующій планъ: І, пропедевтическая часть (исторія романской филологіи; ея задача и раздъленіе); ІІ, методическая часть (источники романской филологіи; разработка источниковъ);

¹) Въ такомъ видѣ исполнено, напр., громадное предпріятіе Пауля при содѣйствіи цѣлаго ряда ученыхъ сотрудниковъ (26), начатое въ 1889 году (Grundriss der germanischen Philologie, herausgegeben von Hermann Paul. Strassburg 1889—1893). Вмѣстѣ съ исторіей науки здѣсь указаны и основные результаты, до сихъ поръ ею достигнутые. Вотъ, напр., главные отдѣлы, какіе заключаетъ въ себѣ этотъ очеркъ германской филологіи (замѣтимъ, что здѣсь обозрѣваются всѣ германскія племена, напр., кромѣ собственныхъ нѣмцевъ, народы скандинавскіе, англичане, голландцы, фризы): І, Понятіе и объемъ германской филологіи; ІІ, исторія германской филологіи; ІІІ, ученіе о методѣ; ІУ, письмо; У, исторія языка и обработка живыхъ нарѣчіѣ; УІ, мвеологія; VІІ, героическая сага; VІІІ, исторія литературы и обзоръ сборниковъ народной поэзіи, почерпнутыхъ изъ устнаго преданія; ІХ, метрика; Х, хозяйство; ХІ, право; ХІІ, военное дѣло; ХІІІ, обычай и обработка народныхъ обычаевъ настоящаго времени; ХІУ, искусство.

Исторія литературы является одною отраслью этой обширной науки и, какъ часть ея, очевидно, должна быть обставлена всѣми тѣми разнообразными условіями изслѣдованія, какія филологія считаеть необходимымъ привлекать въ свой объемъ. Исторія литературы является съ своей стороны также исторією духовной жизни народа, только въ болѣе тѣсномъ кругѣ произведеній слова.

Вопросъ объ объемъ исторіи литературы давно уже представлялся ея историкамъ. Впервые, историческое изслъдованіе литературы возникало на почвѣ литературы классической (частью также и на почвъ изслъдованій литературы церковной): когда шла рѣчь о реставраціи классической литературы, важно было собирать всв остатки славныхъ литературъ, которыя казались богатымъ источникомъ поученія для нов'єйшихъ народовъ; для классическаго филолога важны были всякіе остатки памятниковъ древности, и res litteraria (будущій матеріаль исторіи литературы) обнимала всв тв памятники, которые впоследствии стали обозначаться названіемъ памятниковъ "письменности". Это были и древняя эпопея, лирика и драма, и произведенія историческія, и памятники права, и наконецъ всв остатки древней письменности, всв "фрагменты", которые могли дать возможность реставрировать утраченное или представить хотя бы интересъ языка. Первыя исторіи литературы бывали безразличнымъ перечисленіемъ письменности, простыми каталогами писателей и ихъ произведеній. Только поздніве изъ общей массы памятниковъ письменности выдёлены были те, которые представляли действительное литературное значеніе, памятники поэтическаго творчества и той прозы, за которою признано было извъстное художественное достоинство. Въ концъ концовъ въ исторіи литературы дано было мъсто только литературъ исключительно художественной: исторія литературы была только исторіей художественнаго творчества въ самомъ тъсномъ смыслъ; это была историко-художественная критика, цёлью которой была исторія прогресса художественнаго творчества, при чемъ не только исклю-

Въ последнее время задуманъ и подготовляется В. Ягичемъ, при содействіи многихъ спеціалистовъ, по такой же программе, цельный обзоръ славянской филологіи.

III, реальная часть, гдё изложены: изслёдованіе романскихъ языковъ (начиная съ языковъ туземныхъ; кельтскаго, иберійскаго, италійскаго; латинскаго языка въ романскихъ странахъ, и переходя къ современнымъ языкамъ романской семъи, какъ рето-романскія парічія, итальянскій языкъ съ его нарічіями, французскій съ его нарічіями, провансальскій, каталанскій, испанскій, португальскій, и латинскій элементь въ языкъ албанскомъ); даліве, метрика и стилистика романскихъ языковъ, и наконецъ исторія литературы отъ латинской до румынской и рето-романской; IV, пограничныя науки (Grenzwissenschaften): исторія романскихъ пародовъ; культурная исторія; исторія искусства; науки въ романскихъ странахъ.

чалось все, не входившее прямо въ область художественнаго творчества, но почти исключались произведенія второстепеннаго достоинства, не представлявшія упомянутаго прогресса. Такова была въ нашей литературъ историко-художественная критика Бълинскаго. Можно было предугадывать, что внъ этихъ строго очерченныхъ рамокъ останется многое, что при болъе обстоятельномъ изслъдовании представитъ несомнънный и существенный историко-литературный интересъ.

Въ предълахъ историко-художественной критики, уже расширившей свой объемъ сравнительно съ только-что указанной точкой зрвнія, являлся вопрось о пріемахъ самой критики. Съ какими требованіями относительно писателя и произведенія долженъ приступить изследователь къ памятнику литературы; какими условіями опредёлится особенность писателя, значеніе его произведенія и ихъ историческая цінность въ общемъ ході литературы? Исторіографія литературы за посл'єднія десятил'єтія, съ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, представляла уже много замъчательныхъ трудовъ, число которыхъ все умножалось къ новъйшему времени; въ числъ ихъ являлись между прочимъ цъльные обзоры отдёльныхъ литературъ или ихъ более или мене обширныхъ періодовъ, и многіе изъ этихъ трудовъ пріобрѣтали славу первостепенныхъ произведеній исторической критики (таковы были, напр., Гервинуса — исторія німецкой поэзіи, Геттнера-исторія литературы XVIII вѣка, Тикнора — исторія испанской литературы, Тэна и Тенъ-Бринка — по исторіи англійской литературы и др.); являлось много замъчательныхъ монографій объ отдільныхъ писателяхъ, —и несмотря на то въ трудахъ наиболъе компетентныхъ спеціалистовъ мы встръчаемъ признаніе, что вопросъ объ истинныхъ задачахъ исторіи литературы все еще остается теменъ 1), и другіе спеціалисты не отвергають eroro.

Въ вопросъ историко-литературной критики въ послъднее время произвели особенное впечатлѣніе труды Тэна, изъ которыхъ главнымъ была его исторія англійской литературы. Тэнъ быль критическимъ преемникомъ Сентъ-Бёва, который въ массъ своихъ критическихъ этюдовъ, неръдко очень тонкихъ и остро-

<sup>1)</sup> Извъстний литературный историкъ Тенъ-Бринкъ, ставя вопросъ о задачахъ исторіи литературы, замъчаеть, что "попытка освътить его является теперь тъмъ болъе нужной, что мы не можемъ скрыть, что настоящее время вообще очень недостаточно оріентировано объ этомъ вопрост и кромътого даетъ ему очень небольшую долю участія". Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte. Rede gehalten... von dem Rector Dr. Bernhard Ten Brink, o. Professor der englischen Philologie. Strassburg, 1891, erp. 5.

умныхъ, изучалъ произведение рядомъ съ писателемъ; біографія становилась необходимымъ комментаріемъ произведенія и была такъ необходима для Сентъ-Бёва, что онъ отказывался разсматривать произведенія писателя, біографія котораго была ему неизвъстна. Тэнъ думалъ, наоборотъ, что произведенія писателя, внимательно изследованныя, доставляють всё основныя данныя его характера. Вмъстъ съ тъмъ, Тэнъ въ общемъ пониманіи развитія литературы пошелъ несравненно дальше своего предшественника, и вообще предшественниковъ, во французской литературь, и независимо отъ обширныхъ изслъдованій, какія совершались въ этой области по преимуществу въ немецкой литературь 1), онъ пришель къ широкой точкъ зрънія, которая до значительной степени совпадала съ нѣмецкими представленіями о задачахъ "филологіи". Исторія литературы должна была стать психологіей народа. Приводимъ нъсколько положеній, которыя собственными словами Тэна дають понятіе объ его постановкъ задачь исторіи литературы: "Историческіе документы суть только указанія, при посредств'я которых в можно возсоздать видимую личность; человъкъ тълесный и видимый есть только указаніе, при посредствъ котораго должно изучать человъка невидимаго и внутренняго; состоянія и дъйствія человъка внутренняго и невидимаго имъютъ причинами извъстные общіе способы мышленія и чувствованія; три первоначальныя силы: раса, среда, моменть; исторія есть проблема психологической механики, и въ изв'єстныхъ предълахъ возможно предвидъніе" и т. д.; первоначальныя силы распредъляются извъстнымъ образомъ, между ними совершается взаимодъйствіе. Историческій вопросъ ставится такимъ образомъ: "Когда есть данная литература, философія, общество, искусство, извъстный разрядъ искусствъ, въ чемъ заключается нравственное состояніе, которое ихъ производить? И какія условія расы, момента и среды наиболье способны производить это нравственное состояніе? Есть особое нравственное состояніе для каждой изъ этихъ формацій и для каждой изъ ихъ отраслей; есть извъстное состояніе для искусства вообще и для каждаго рода пскусства, для архитектуры, для живописи, для скульптуры,

"L'histoire s'est transformée depuis cent ans en Allemagne, depuis soixante ans en France, et cela par l'étude des littératures.

"On a découvert qu'une oeuvre littéraire n'est pas un simple jeu d'imagination, le caprice isolé d'une tête chaude, mais une copie des moeurs environnantes et le signe d'un état d'esprit. On en a conclu qu'on pouvait, d'après les monuments littéraires, retrouver la façon dont les hommes avaient senti et pensé il y a plu-

sieurs siècles. On l'a essayé et on a réussi"...

<sup>1)</sup> Хотя въ первыхъ же строкахъ исторіи англійской литературы онъ вспоминаеть о ивмецкой наукв:

для музыки, для поэзін; каждая изъ этихъ формацій имфетъ свой спеціальный зародышь въ обширномъ пол'в челов'вческой психологіи; каждая имбеть свой законь, и вътсилу этого закона она возникаеть, какъ будто случайно и одна, рядомъ съ неудачами ея сосъдокъ... Правила этой человъческой растительности должна искать этеперь писторія; пнадо составить этут спеціальную психологію каждой спеціальной формаціи; надо постараться теперь составить полную картину этихъ благопріятствующихъ условій. Нътъ ничего деликатите и трудите: Монтескъе предпринялъ это, но въ его время (исторія была еще слишкомъ нова, чтобы онъ успълъ это сдълать; тогда не подозръвали даже того пути, который надо было выбрать, и только въ настоящее время мы едва начинаемъ его разглядывать. Точно такъ же какъ астрономія есть въ сущности задача механики и физіологія—задача химін, исторія есть въ сущности задача психологіи 1.

Постановка вопроса, сделанная Тэномъ, была большимъ щагомъ: впередъ: по: широтъ историческаго взгляда; потому: что въ исторіи литературы въ конць концовъ действительно должно нскать отраженія психологической жизни народа. Естественно было, однако, ждать, что эта постановка вызоветь не мало возраженій по самой массь тьхь отношеній, которыя требовали историческаго объясненія и могли находить побъясненія весьма различныя. Однимъ изъ такимъ возраженій была книга Эннекена 2); другія возраженія выставиль современный французскій критикъ Фагэ, въ посмертной оценкъ дъятельности Тэна 3), и другіе. Въ самомъ дівлів, изученіе такихъ сложныхъ нвленій, какъ факты литературы, можетъ быть совершаемо и другими пріемами, и действіе первоначальных силь (forces primordiales), какъ раса, среда и моменть, такъ широко и вивств съ темъ такъ неуловимо, что опредъдение его легко можетъ становиться спорнымъ Когда Тэнъ говорилъ, что въ исторіи литературы хочетъ искать психологіи народа, Эннекенъ предлагаль замѣнить этотъ пріемъ другимъ и опредълить психологію народа или извъстныхъ слоевъ его по тъмъ книгамъ, какія составляли любимое чтеніе, или указываль, что среда вовсе не опредъляеть великихъ писателей или художниковъ, потому что многіе изъ нихъ именно становились въ противоръче и раздоръ со своей сре-

3) Это последнее указано между прочимы вы статье К. К. Арсеньева о Тэнъ, "Въсти. Европы". 1893.

<sup>1)</sup> Taine, Histoire de la littérature anglaise, I, предисловіе.
2) Hennequin, La critique scientifique, — переведенная между прочимь на русскій языка: Эмиль Геннекенъ, "Опыть построенія научной критики (эсто-психологія)". Переводъ съ франц. Д. Струнина. Спб. 1892.

дой... Повидимому, мысли Тэна имъли мало успъха или былн мало замъчены въ Германіи, но въ послъднее время онъ нашли и здъсь горячее признаніе. "Характеристики Тэна могуть дать поводъ къ возраженіямъ, -- говорить одинъ изъ нѣмецкихъ литературныхъ историковъ, -- но остается справедливо то, что это-единственныя характеристики, исполненныя по истинно научному принципу. И никто, занимавшійся поздніве подобными предметами, не можетъ не признать необыкновенной проницательности и точности изследованій Тэна. Мы находимь у него множество фактическихъ указаній, доступныхъ для провърки, тогда какъ у другихъ историковъ литературы мы встрвчаемъ большею частью только счастливую отгадку, которая инстинктивно попадаеть на правду. При этомъ никогда не следовало бы забывать, что мы стоимъ именно въ самомъ началъ подобнаго изслъдованія литературы, — хотя первыя работы Тэна появились лътъ тридцать или больше тому назадь, онъ остался однако до сихъ поръ почти безъ последователей, и что мы должны ожидать отъ этого рода изследованія темъ более прочныхъ и значительныхъ результатовъ, чъмъ дальше подвинемся въ познаніи человъческаго духа и его различныхъ операцій... Именно у насъ (нъмцевъ) Тэнъ оценень быль очень мало, и по нашему мненію, -- какъ ни покажется это смешно, - виною тому главнымъ образомъ его необычайно колоритное и ослепительное изложение. Внешняя сторона у него большею частью такъ богата и такъ подкупаеть, что она легко вполнъ овладъваетъ вниманіемъ и заставляетъ забывать значение содержанія. Поэтому Тэнъ и слыветь вообще за самаго блестящаго стилиста и одного изъ первыхъ писателей новъйшей Франціи, но немногіе знають его какъ глубокаго и оригинальнаго мыслителя, который въ своихъ сочиненіяхъ разсвяль множество чрезвычайно плодотворныхь возбужденій; поэтому было бы полезно, еслибы его взгляды были когда-нибудь изложены сухимъ и трезвымъ языкомъ школы", — и нъмецкій ученый излагаеть ихъ вкратив языкомъ школы 1).

Историко-литературная критика различнымъ образомъ вступала на новые пути, что указываеть несомнънно на будущее глубокое измѣненіе цѣлаго метода. Таковы, напримѣръ, во французской литературѣ чрезвычайно интересные опыты Гюйо 2), гдѣ

<sup>1)</sup> Ueber Litteraturgeschichte. Eine Kritik von Ten Brink's Rede "Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte", von Dr. W. Wets, Privat-docent an der Universität Strassburg. Worms, 1891, стр. 60—62.

2) M. Guyot, L'art au point de vue sociologique; существуеть въ русскомъ пе-

опять придается великое значеніе психологическому моменту; упомянутый трудъ Эннекена, книга Брюнетьера <sup>1</sup>), гдѣ онъ хотѣлъ примѣнить къ развитію литературы всеобщій законъ эволюціи и объясняль имъ смъну и естественное перерожденіе литературныхъ родовъ въ разные исторические періоды, на что до сихъ поръ мало обращали вниманія, и т. д. Съ другой стороны во всёхъ большихъ европейскихъ литературахъ, а также и въ мелкихъ, необычайно развилось, въ особенности, кажется, подъ вліяніемъ нъмецкой науки, изучение народно-поэтическихъ элементовъ литературы, связанныхъ въ одномъ направлении съ поэзіей среднихъ въковъ, а въ другомъ-съ современнымъ народнымъ преданіемъ, за которымъ утвердилось англійское названіе фольклора. Впервые передъ научнымъ изследованіемъ открывалась во всемъ объемѣ масса средневѣкового преданія, составлявшаго цѣлые въка поэтическую пищу европейскихъ народовъ и виъстъ съ тъмъ обличавшаго едва подозрѣваемое прежде общеніе преданія не только въ кругу европейскихъ народовъ, но и до отдаленнаго востока. Это было новое движение историко-литературнаго изученія въ малоизв'єстную область поэтическаго творчёства, а также народнаго быта и психологіи. Какъ только открылась впервые эта почти нев'вдомая прежде область, въ нее направилась повсюду цёлая масса изслёдователей, и спеціальныя ученыя общества, труды которыхъ-между прочимъ съ множествомъ спеціальныхъ сборниковъ и изданій — уже теперь представляють едва обозримое богатство матеріала. Если и независимо отъ этого историко-литературное изследованіе приходило къ заключенію, что исторія литературы должна представлять собой психологію народа, то здъсь прямо наводило на эту мысль то, что изслъдованіе поэтическаго преданія постоянно им'вло д'вло съ безъименнымъ творчествомъ, съ представленіями, жившими въ народныхъ массахъ.

Понятно, что когда въ изследовании стали на первомъ плане интересы національной психологіи, факты творчества цёлаго народа, отношенія культурной исторіи, то сама собою отпадала та исключительно эстетическая точка эрвнія, какая господствовала прежде въ постановкъ исторіи литературы. Эта точка зрънія останавливалась какъ бы только на избранныхъ произведеніяхъ, на литературъ сформированной и обыкновенно составлявшей принадлежность только высшаго класса, гдв, не заботясь о про-

<sup>1)</sup> Brunetière, L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. T. I. Introduction. L'évolution de la critique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Paris, 1890.

шедшемъ этой литературы, объ ея зачаткахъ, и не заботясь также о художественныхъ инстинктахъ массъ, оставалось только прилагать къ этимъ избраннымъ произведеніямъ м'трку данной эстетики, реторики и поэтики. Некогда подобная исторія литературы почти не хотъла знать среднихъ въковъ, и не знала ихъ (какъ у насъ не хотвла знать и не знала литературы до-Петровской и народной) — съ позднъйшей точки зрънія это быль вопіющій пробъль, какъ это дъйствительно и было. Нельзя сказать, однако, чтобы новая точка зрвнія установила до сихъ поръ свой методъ и свои предълы науки. Мы приводили выше слова одного изъ наиболъе компетентныхъ историковъ литературы, который находиль, что задачи исторіи литературы, въ ея нынешнихъ требованіяхъ, еще не достаточно выяснены. Съ этимъ же признаніемъ мы встрівчаемся въ спеціальномъ трактаті о метод'в исторіи литературы въ упомянутомъ монументальномъ сборномъ трудъ Пауля. Въ главъ о методикъ филологіи, естественно, важное мъсто занялъ вопросъ о методикъ исторіи литературы, и мы привелемъ отсюда нъсколько выдержекъ 1).

Авторъ трактата, Пауль, въ самомъ началъ находить, что "точно опредълить задачи исторіи литературы едва-ли возможно". Понятіе "литература" есть понятіе колеблющееся, и каждое опретъление можетъ вызвать возражения. Въ прежнее время, когда только возникала мысль объ исторіи литературы, она просто понималась какъ собрание всего писаннаго, предназначавшагося для публичности, какъ исторія книгь: очевидно, что въ широкомъ смыслъ она обнимала бы множество вещей, лишенныхъ и литературнаго, и историческаго интереса, или слишкомъ мелкихъ и спеціальныхъ. Нов'яйшія обработки литературной исторіи сильно ограничивають этоть книжный матеріаль, даже вь техь случаяхь, когда понимають литературу самымь широкимь образомь. Нѣкоторые думали (какъ Гервинусъ) ограничить ее исторіей поэвіи. "Легко, однако, показать, какъ трудно провести подобное ограниченіе. Тогда слідовало бы ввести въ кругь изложенія только тв произведенія, цвль которыхъ — чтобы сказать всего проще-состоить въ томъ, чтобы возбуждать чувство (Gemüt) и фантазію. Но поэзія, исключающая всякую другую цёль кром'в эстетическаго действія, поэзія, которая представлялась, какъ идеаль, Гёте и Шиллеру въ періодъ ихъ совм'ястной д'ятельности, вовсе не есть явленіе нормальное, и едва-ли можно желать, чтобы оно сдълалось нормальнымъ. Они оба не могли въ

i) Grundriss der germanischen Philologie, Ш отдель, методика, 6, исторія литературы (стр. 215 и след.).

своей собственной практикъ остаться върными теоріи. Тенденціи религіозныя, правственныя, политическія и соціальныя, личныя желанія, любовь и ненависть издавна искали въ поэзіи своего выраженія и вовсе не всегда къ ея вреду. Историкъ литературы, какъ бы онъ ни желалъ ограничиться однимъ эстетичесвимъ, не можетъ оставлять безъ вниманія этихъ побочныхъ цілей, даже въ томъ случат, еслибы онт, какъ это часто бываетъ, были такого рода, что ихъ вмѣшательство вредитъ цѣлямъ поэвін". Съ другой стороны, "стремленіе къ эстетическому действію можеть являться не только какь основное намърение, къ которому присоединяются другія ціли; оно можеть также подчиняться настоящей цёли произведенія, какъ намёреніе побочное, что опять различнымъ образомъ возможно, не вредя этимъ цълямъ. Такъ, напр., произведение, авторъ котораго поставилъ себъ цълью поучительную картину, въ то же время можеть быть художественнымъ, и притомъ значительнымъ художественнымъ произведеніемъ, и въ этомъ смыслѣ требуетъ себѣ мѣста въ такъ называемой изящной литературь. Въ старыя времена быль также обычай, что сюжеты, по существу мало пригодные для поэтическаго изложенія, обработывались, однако, въ метрической формъ, и потому обработывались до извъстной степени даже при помощи стилистическихъ средствъ поэзіи... Поэтому совершенное выдѣленіе и изолированное изложеніе поэтическаго содержанія въ литературъ невозможно. Здъсь нельзя идти дальше того, чтобы развѣ поставить это поэтическое въ центрѣ изслѣдованія. Быть можеть, всего лучше придти къ отграничению матеріала, долженствующаго занять мъсто въ исторіи литературы, другимъ путемъ, а именно, если установить раздъление его по той публикъ, къ какой обращаются произведенія литературы, и такимъ образомъ принять въ ея исторію все, что обращается къ цълому народу или по крайней мъръ къ слоямъ его съ извъстнымъ общимъ среднимъ образованіемъ, и исключить только литературу спеціальную и профессіональную". Но и эта гранипа не будеть прочной и будеть колебаться.

Если, однако, необходимо стъснять объемъ литературы въ одномъ отношеніи, то его необходимо расширить въ другомъ. "Названіе "литература" выбрано по нъсколько второстепенному признаку, который не принадлежитъ необходимо произведеніямъ духа, созданнымъ въ матеріалѣ языка. Письмо есть только средство удержать такое произведеніе въ томъ видѣ, въ какомъ оно въ первый разъ создано. Прежде чѣмъ можно было пользоваться этимъ средствомъ, ту же услугу исполняло устное преданіе. Это

преданіе сохранялось и посл'я того, какъ сдулалось возможно примънение письма; для народной поэзіи оно сначала считалось даже нормальнымъ, затъмъ все болъе ограничивалось, но никогда не было вытёснено вполнё. Несмотря на буквальный смысль "литературы" 1), мы должны включить въ нее все то, что получило определенную форму въ языкъ и въ этой формъ сохранялось и распространялось, следовательно прежде всего народныя пъсни, а также привътственныя и волиебныя изреченія, юридическія формулы и простайшія изъ произведеній этого рода, какъ пословицы, ходячія шутки и т. п. Но мы не можемъ также исключить и такихъ произведеній, гдв въ целомъ сохраняется только композиція, между тімь какь выраженіе ея въ словахь болъе или менъе варьируется: саги, сказки, анекдоты и другіе разсказы, передаваемые въ свободной рѣчи. Стихотворенія на случай, назначенныя только для даннаго момента и исчезающія вмѣстѣ съ нимъ, и особенно импровизацію, слѣдовало бы исключить изъ литературы по только-что указанному объясненію этого понятія; но ихъ нельзя, однако, оставить безъ вниманія, насколько они могуть быть известны, потому что они пользуются теми же средствами, какъ всякая другая поэзія".

"Литература въ отношени къ другимъ областямъ культуры имъетъ свою извъстную самостоятельность. Для ея развитія на первомъ планъ бывають важны событія, которыя совершаются внутри ея самой, вліяніе, какое производится однимъ произведеніемъ на другое. Но съ другой стороны она обусловлена целою жизнью народа и въ свою очередь дъйствуетъ на нее. Поэтому ея развитие не можеть быть достаточно понято, если она разсматривается изолированно; есть извъстныя области, которыя находятся съ нею въ тъснъйшей связи. Исторія поэзіи немыслима безъ исторіи того способа, какимъ она сообщается и распространяется. Исторія драмы должна включать исторію сцены и драматического искусства. Въ началъ поэзія постоянно предназначалась для музыкальнаго исполненія, а впоследствін-по крайней мъръ до извъстной степени; и тамъ, гдъ это бываетъ, музыка имъетъ вліяніе на ея форму, и это вліяніе должно быть изслъдовано, насколько есть къ тому возможность. Подобныя отношенія им'єла поэзія къ пляскі, хотя он были ограничены еще раньше и сильнее. Для литературы въ собственномъ смысле чрезвычайно важно развитіе письма и печати, а также книжной торговли. Созданіе или исполненіе поэзіи различнымъ образомъ

<sup>1)</sup> По-русски это будеть именно "инсьменность".

привязано къ извъстному случаю, къ религозному культу, къ народнымъ праздникамъ и играмъ; красноръчіе происходитъ изъ общественной жизни религіозной, политической, судебной. Затымь условія литературной производительности естественно должны быть отыскиваемы прежде всего, насколько возможно, въ жизни и развитіи поэтовъ и писателей. Насколько должны быть введены въ изследование другия культурныя отношения, это много зависить отъ свойства литературы. Дело бываеть въ томъ, насколько тъсно ея отношение къ жизни, какъ общиренъ тотъ кругъ предметовъ, какіе она обнимаетъ. Во всякомъ случаъ поэзія есть главный источникъ для познанія своеобразнаго характера чувства каждаго народа и каждаго въка. Исторія поэзін немыслима безъ исторіи жизни чувства, и потому должны быть привлечены къ сравненио другія его выраженія. Въ этомъ отношеніи, кром'є произведеній прочихъ искусствъ, въ нов'єйшее время оказывають хорошую услугу въ особенности письма и дневники, независимо даже отъ всякаго прямого отношения къ литературъ".

Въ дальнъйшемъ изложении Пауль разсматриваетъ различные вопросы, какіе представляются при самой разработкъ литературной исторіи: объ ея "источникахъ", какими являются самыя произведенія литературы; объ изученіи самихъ памятниковъ въ различныхъ отношеніяхъ, по ихъ внѣшней судьбѣ, содержанію и формъ; о необходимости точной характеристики писателя и произведенія, о композиціи, языкъ, эстетическомъ достоинствъ произведенія; объ авторствъ, гдъ оно представляется вопросомъ, какъ, напр., особенно въ тъ эпохи, когда еще господствовала въ большей или меньшей мъръ безъименность произведеній литературы; о требованіяхъ литературной біографіи и т. д. Онъ переходить, наконецъ, къ вопросу о самомъ планъ историко-литературнаго труда. "Нити, соединяющія между собою отдільныя литературныя явленія, переплетаются въ такомъ разнообразіи, что историку литературы очень трудно составить себь о нихъ ясное представление и еще трудние сообщить его другимъ въ связной картинъ. Всякій планъ (Disposition), какія бы ни представляль онъ большія выгоды, связань сь неизб'єжными неудобствами. Вполн'є овладъть матеріаломъ можно только тогда, когда, при неоднократной обработкъ, для распредъленія его будутъ примънены къ нему одна за другой различныя возможныя точки зрѣнія". Такимъ образомъ можно установить планъ изложенія по отдёльнымъ лицамъ писателей. Это давало бы ту выгоду, что при этомъ возможно было бы изобразить своеобразную особенность писателя и

постепенное развитие его характера: его произведения будутъ поставлены въ связь съ его судьбой и съ общимъ развитиемъ его духа; изложение будеть біографическое, съ указаніемъ всёхъ тёхъ историческихъ условій, какихъ требуетъ обстоятельная біографія. Еслибы историкъ хотълъ дать для каждаго писателя подробное изображение всъхъ условии его развития, то при большомъ числъ писателей пришлось бы дёлать много повтореній, а потому этотъ способъ не пригоденъ для цельнаго изложенія литературы. Или можно было бы распредълить изложение по родамъ литературныхъ произведеній, при чемъ возможно было бы съ особенною ясностью указать особенности каждаго изъ нихъ, по при этомъ неизбъжно было бы разорвано многое, что стоить въ тъсной связи, но не имъетъ отношенія къ литературному роду. Очень большія удобства можетъ представить иногда распредъление литературныхъ явленій по м'єстностямъ, которыя ихъ произвели; но это возможно только въ отдъльныхъ случаяхъ и не можетъ быть принято для цъльнаго изображения литературъ, какъ не всегда можетъ достигать цъли расположение матеріала по литературнымъ школамъ. Во всякомъ случав, —заключаетъ Пауль, —наилучшій возможный цъльный обзоръ не будетъ достигнутъ, если механически держаться одной опредёленной схемы. Планъ долженъ быть приноровленъ къ особеннымъ отношеніямъ въ историческомъ развитіи. При этомъ въ центръ должны быть поставлены не самыя пройзведенія, но то, что лежить въ ихъ основъ, проявленіе чего онъ составляють. Въ этомъ собственно и состоить то, чего развитие должно быть изследовано "...

Въ отдълахъ сборника, посвященныхъ исторіи науки, читатель найдеть, какими ступенями изследование литературы пришло, наконець, къ той постановкъ вопроса, какая должна выполнить современныя требованія науки. Исторія німецкой литературы имъла едва-ли не самую богатую обработку изъ всъхъ европейскихъ и съ чисто фактической стороны, начиная съ "исторіи книгъ", и съ другихъ точекъ зрѣнія — эстетической, культурноисторической; въ отдъльныхъ спеціальныхъ трактатахъ затронуты были самыя разнообразныя отношенія литературной исторіи, какъ, напр., тъ мъстныя отношенія, которыя могли имъть особенное значеніе при раздільной исторіи німецкихъ земель, только въ новъйшее время достигающей національнаго объединенія; за последнее время масса изученій, опять едва-ли где столь богатыхъ, какъ въ Германіи, посвящена была изученію среднев ковой литературы во всёхъ ен оттёнкахъ и подробностяхъ.

Изученіе исторіи русской литературы, въ меньшихъ разм'врахъ, проходило тв же главныя ступени, какія можно видъть и въ литературъ европейской: отъ чисто внъшняго перечета книгъ оно постепенно расширалось и въ настоящее время приближается къ болъе широкому, "филологическому" пониманию предмета.

Первый элементарный опыть осмотрёться въ наличномъ составъ литературы сделанъ быль еще въ очень давніе века нашей письменности, въ извъстной стать в о книгахъ истинныхъ и ложныхъ", которая должна была указать благочестивому читателю, какія книги онъ можеть читать для душевнаго спасенія и какія долженъ отвергать, чтобы не повредить ему. Основа статьи взята была изъ греческаго церковнаго запрещенія апокрифическихъ книгъ Ветхаго и Новаго завъта, къ которымъ прибавлены были нъкоторыя сочиненія, носившія слъдъ древней языческой науки и отвергнутыя, какъ суевъріе, противное христіанской въръ. Древняя славянская письменность воспроизвела этотъ списокъ запрещенныхъ книгъ, и, въ особенности русская, дополнила его съ одной стороны указаніемъ русскихъ суевърій, которыя не были вовсе и "книгами", а съ другой стороны въ противоположность къ ложнымъ прибавила списовъ книгъ "истинныхъ". Эти последнія заключали почти исключительно книги церковныя, пользовавшіяся авторитетомъ, писанія отцовъ церкви и отчасти историческія (какъ "Гранографъ"), составленныя, конечно, въ обычномъ церковномъ духв. Списокъ ложныхъ книгъ, какъ мы сказали, въ основъ былъ взятъ готовымъ съ греческаго, но при обиліи переводовъ апокрифическихъ книгъ, существовавшихъ въ славяно-русской письменности, онъ почти въ полной муру отвутиль и составу этой письменности; списокъ книгъ истинныхъ сдъланъ былъ по дъйствительнымъ книгамъ, имъвшимся въ литературь, и такимъ образомъ въ объихъ своихъ частяхъ этотъ списокъ представлялъ нѣкотораго рода каталогъ старой русской письменности, — хотя слишкомъ краткій и неполный, такъ какъ составленъ былъ не съ библіографической, а съ назидательной цълью и, конечно, не считалъ даже нужнымъ упоминать о "книгахъ", не имъвшихъ прямого церковнаго характера. Своего рода опытомъ, имъвшимъ пълью осмотръться въ наличномъ составъ литературы, опять безъ всякаго библіографическаго наміренія, было въ XVI въкъ составление извъстныхъ Четихъ-Миней, которыя расположили житія святыхъ и творенія писателей церкви по мъсяцамъ и числамъ, когда празднуется ихъ память: въ сложности это составило общирную энциклопедію старой церковнославянской и славяно-русской литературы, переводной и ориги-

нальной. Собственно библіографическій трудъ предпринять быль впервые въ концъ XVII въка въ "Оглавлени книгъ, кто ихъ сложилъ": это былъ уже плодъ настоящей библіографической любознательности, хотя указанія были скудны, какъ краткій каталогъ. Отъ старыхъ временъ остались еще только описи библіотекъ, опять не имъвшія библіографической цъли и служившія только реестромъ или инвентаремъ (названія автора или книги, съ отмѣткой-русская или иностранная, рукописная или печатная, и указаніемъ формата-въ десть, въ полъ-десть и т. п.). Настоящій научный пріємъ приложень быль къ изученію старой русской литературы уже только съ начала ХУШ-го въка, въ трудахъ нъмецкихъ ученыхъ — Коля, Бакмейстера (позднъе Шторха и Аделунга), пока, наконецъ, явился знаменитый "Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ" Новикова (1772), съ котораго, собственно говоря, ведетъ начало разработка русской литературной исторіи. Въ Словаръ Новикова дано мъсто свъдъніямъ біографическимъ, указываются сочиненія писателя и приводится краткая оценка его литературныхъ достоинствъ.

Исторія русской литературы долго оставалась на этой ступени чисто внъшняго перечета книгъ и писателей. Важнымъ подспорьемъ для изученія книжной литературы послужила работа, предпринятая книгопродавцемъ и библіографомъ Сопиковымъ (1813—1821). Другимъ значительнымъ каталогомъ старой литературы была изданная въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ "Роспись россійскимъ книгамъ" Смирдина. Продолженіемъ труда Новикова были два "Словаря" митр. Евгенія—писателей духов-

наго чина и писателей светскихъ.

Первымъ связнымъ опытомъ явился "Опытъ краткой исторіи русской литературы" Греча (1822); но это было, какъ потомъ говорили, только собраніе послужныхъ списковъ и никакъ не исторія. Между тімь въ литературных понятіяхь передовыхь кружковъ мало-по-малу, нъсколькими ступенями, произошелъ глубокій перевороть. Старинное пониманіе литературы, вычитанное изъ псевдо-классическихъ ученій, становилось все больше достояніемь устарыных книжниковь. Въ первый разъ, со времень Карамзина, потомъ Жуковскаго и ихъ современниковъ, начинается новый періодъ вліяній западно-европейской литературы. "Чувствительность" Карамзина, къ которой присоединялось въ томъ кругъ болъе или менъе близкое знакомство съ новъйшими явленіями европейской литературы, была уже ударомъ старой школь, а окончательнымъ поражениемъ ея были стремленія нашего романтизма, развившіяся подъ явнымъ вліяніемъ романтизма нъмецкаго, французскаго и англійскаго, очень неясныя, но сильныя темь, что заключали въ себе два новые элемента, требовавшіе своего законнаго права въ развитіи литературы: это были, во-первыхъ, требование большей свободы для поэтическаго творчества, и, во-вторыхъ, впервые установлявшійся интересъ къ народности. Вліяніе новыхъ направленій отразилось и на постановкъ литературной исторіи: въ ней хотьли уже видъть развитіе внутренняго содержанія. Ни одной цільной работы, -- кромі коекакихъ слабыхъ опытовъ, то время не оставило; но въ кругъ Пушкина и особливо въ его собственныхъ отрывочныхъ замъткахъ высказывалось не мало яркихъ и върныхъ мыслей о различныхъ явленіяхъ въ прошломъ нашей литературы. Эти новые запросы исторической и эстетической критики нашли свое завершеніе въ томъ кругу молодыхъ философовъ и писателей тридцатыхъ годовъ, который после Шеллинга перешелъ къ увлеченю гегеліанствомъ и изъ котораго вышель Бълинскій.

Въ своихъ критическихъ трудахъ Бълинскій не однажды касался исторического развитія нашей литературы въ періодъ послѣ Петра, напр., въ началѣ своей дълтельности, въ "Литературныхъ Мечтаніяхъ" и къ концу ея особливо въ статьяхъ о Пушкинъ, гдъ поэзія Пушкина является историческимъ завершеніемъ и в'янцомъ всей предшествующей литературной исторіи. Изъ трудовъ его могла быть извлечена цълая исторія нашей новъйшей литературы, начиная Кантемиромъ и кончая Гоголемъ, (какъ и было сдълано въ книжкъ А. П. Милюкова, 1847). Впоследствіи Белинскаго много разъ упрекали за исключительность его взгляда, за полное отсутствие внимания къ русской литературной древности, но задача Белинскаго была совершенно иная, и по условіямъ времени естественная и законная. Если мы представимъ себъ состояніе литературныхъ понятій до Бълинскаго, мы найдемъ, что оно было вполнъ хаотическое. Съ тъхъ поръ, какъ началось въ прошломъ въкъ, съ первыхъ шаговъ тогдашней литературы, подражательное псевдо-классическое движеніе, последній конець котораго едва-ли не доходить до смерти Дмитріева и до самаго расцвета Пушкинской эпохи, нашей литератур'в недоставало одного существеннаго элемента — строго проведенной теоріи и критическаго анализа. Настоящая борьба литературныхъ направленій, паденіе стараго и торжество новаго, совершались внъ нашей литературы. Къ намъ доходили отголоски борьбы, но принципы ел были намъ чужды, и при быстрой смвив подражаній у насъ не могла утвердиться прочно ни одна изъ литературныхъ теорій, и новыя направленія или просто литературные вкусы одерживали верхъ всего больше потому, что ихъ представителями являлись писатели высокаго, наконецъ геніальнаго таланта, которыми инстинктивно увлекалась наиболее образованная литературно доля общества: Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Гриботдовъ, Гоголь — таковы были силы, отмъчавшія литературное движеніе своими созданіями; но русскій читатель всего чаще оставался въ невъдъніи о томъ, какимъ процессомъ совершился переворотъ на пространствъ времени съ конца прошлаго стольтія. Изв'єстно, что не только при Пушкин'я, но даже и посл'в него въ обществ' бывали старов ры, отвергавшие Пушкина и восторгавшіеся Херасковымь; даже на каоедр'є московскаго университета былъ противникъ Пушкинской поэзіи, какъ Мерзляковъ. Въ XVIII въкъ у насъ простодушно върили, что русская литература имбетъ своего Горація и Ювенала, Расина и Корнеля, а потомъ не умъли понять Пушкина и приходили въ негодованіе отъ Гоголя... Литературъ, очевидно, недоставало критическаго сознанія, недоставало ни сознанія своихъ д'яйствительныхъ силъ и размъровъ, ни самаго пониманія сущности поэзіи, отношеній литературы къ жизни, условій художественнаго достоинства. Понятно отсюда, что въ своемъ первомъ критическомъ опыть Бълинскій "съ восторгомъ" приходиль къ выводу изъ своихъ изследованій, что у насъ "нёть литературы"; но это самое отрицание убъждало его, что у насъ начинается литература, достойная своего имени. Эту литературу представиль для него Пушкинъ и потомъ Гоголь—съ высовимъ художественнымъ совершенствомъ ихъ произведеній и съ ихъ върнымъ изображеніемъ русской действительности. Белинскому нужно было удалить старый хламъ запутанныхъ понятій о литератур'в или полнаго непониманія ея значенія, установить значеніе поэзіи, указать ея истинные образцы, объяснить необходимую связь поэзіи съ жизнью: борьба съ фальшивыми теоріями, устраненіе ложныхъ литературныхъ репутацій, защита жизненныхъ явленій литературы, какъ, напр., защита произведеній Гоголя, и рядомъ разъясненіе истинныхъ интересовъ общества въ просвъщении и самосознании, наполняли его д'ятельность, которая впервые ввела въ нашей литературѣ раціональную литературную критику и которой глубокое нравственное вліяніе было, уже годы спустя, признано самими его противниками. Точка зрвнія Белинскаго на развитіе нашей литературы была историко - эстетическою и кругъ его изученій ограничивался новъйшимъ ея періодомъ, когда, по его мнѣнію, у насъ впервые возникла и укръпилась истинно художественная литература.

Критическая дѣятельность Бѣлинскаго завершала старый періодъ неопредѣленности теоретическихъ понятій цѣльною системою критическихъ положеній, какъ этого требовало, наконецъ, само фактическое развитіе литературы. Но завершеніе обыкновенно бываетъ въ историческомъ процессѣ концомъ одного направленія и возникновеніемъ новаго. Уже вскорѣ были почувствованы недостатки его системы и еще при его жизни высказаны были — въ первомъ трудѣ знаменитаго впослѣдствіи ученаго—иныя мысли, развитіе которыхъ составило потомъ особую школу. Бѣлинскій еще на многіе годы сохранилъ свое значеніе, какъ эстетическій истолкователь Пушкина и Гоголя, какъ общественный писатель; но въ спеціальной исторіи литературы скоро была почувствована неполнота его взгляда.

Эта неполнота обнаруживалась съ разныхъ сторонъ. Вопервыхъ, Бълинскій оставиль безъ вниманія всю старую до-Петровскую литературу и народную поэзію, о которой ему случалось упоминать только изредка и случайно: въ его глазахъ до-Петровская народная старина была только первобытной безсознательной эпохой, потерявшей интересъ съ тъхъ поръ, какъ началась эпоха дъйствительнаго просвъщенія и возникала правильная литература; народная поэзія была д'єтскимъ лепетомъ въ сравненіи съ художественнымъ сознаніемъ правильной искусственной литературы. Во-вторыхъ, изъ-за художественнаго интереса литературы Бълинскій не усматриваль ея величайшаго интереса историкокультурнаго. Совершонное имъ дѣло, при всемъ томъ значеніи, какое мы указывали, оставалось неполнымъ или въ иныхъ отношеніяхъ ложно поставленнымъ. Тѣ изученія, которымъ предстояло дать новый повороть литературной исторіи, возникали уже давно: въ томъ порядкъ идей, который господствоваль въ кругъ Бълинскаго, это считалось археологіей и не возбуждало вниманія, —въ тъхъ формахъ, въ какихъ возникали эти ученія и когда не легко было предвидьть ихъ результаты, онь и могли казаться археологіей, но къ сороковымъ годамъ изследованія старины и народности начинали уже становиться широкой наукой, которой предстояло произвести ръшительный повороть въ исторіографіи литературы.

Новыя возбужденія шли изъ различныхъ источниковъ, сливаясь въ концовъ въ одно движеніе.

Во-первыхъ, это были изученія древней письменности, все болѣе и болѣе разроставшіяся. Научная реставрація этой письменности начинается съ первыхъ опытовъ нашей исторіографіи въ XVIII вѣкѣ, и уже тогда понято было ея великое значеніе для исторіи русскаго народа. Одинъ изъ высшихъ представителей

тогдашней нъмецкой науки, счастливымъ случаемъ приведенный въ Россію, былъ пораженъ драгоцінными памятниками древней . исторіи русскаго народа: Шлёцеръ изумлялся подвигу изобрѣтателей славянскаго письма, отъ которыхъ шло и начало русской письменности; онъ приходиль въ истинный восторгь отъ летописи Нестора. Еще ранъе первые русскіе ученые люди, въ сущности еще самоучки, какъ Татищевъ, съ великимъ трудолюбіемъ старались возсоздать старую исторію, которую московская Россія оставила на первобытной ступени летописных компиляцій, и на первыхъ порахъ должны были открывать старыя замъчательныя произведенія письменности, уже забытыя самими книжниками московской Россіи. Такъ были открыты такіе памятники, какъ Русская Правда, "Духовная" Владиміра Мономаха, Слово о полку Игоревъ. Чъмъ дальше, тъмъ глубже шло изслъдование письменной старины, которая съ одной стороны доставляла массу историческихъ данныхъ, съ другой давала образцы "древней словесности" и уже въ это время появлялась мысль, что эта словесность требуеть обстоятельнаго изученія, какъ важное свидътельство о цълыхъ въкахъ прошедшей судьбы русскаго народа. Въ тридцатыхъ годахъ изследование этой старины получило, наконецъ, правильную организацію съ цілью собиранія и изданія собственно историческихъ памятниковъ (Археографическая Экспедиція и Коммиссія, и дальнейшія местныя разветвленія). Еще при жизни Бълинскаго результать изученія этихъ памятниковъ оказался въ онытахъ новыхъ теоретическихъ построеній русской исторіи, - какъ, напр., въ трудь, обратившемъ тогда на себя большое вниманіе, его молодого друга и частью ученика, Кавелина ("Юридическій быть древней Россіи", 1847), въ исторической теоріи Соловьева, а съ другой стороны въ историческихъ теоріяхъ славянофиловъ. Не только у славянофиловъ, но и у ихъ противниковъ по историческимъ взглядамъ, вопросъ объ изучении старины получаль великую важность для объясненія особенностей цілой русской исторіи, цілаго характера русскаго народа, и понятно, что при этомъ изучение "древней словесности" переставало быть только предметомъ археологіи, любопытнымъ для антикваріевъ, — напротивъ, оно становилось необходимымъ, какъ новый путь для уразумвнія духовной жизни старины.

Во-вторыхъ, когда общій историческій интересъ обратился, для построенія исторической системы, къ вопросу о духовныхъ особенностяхъ народа и отличительныхъ чертахъ его міровоззрівнія и быта (напр., около этого времени быль уже затронуть во-

просъ объ общинъ), къ изученію историческому само собою примыкало изучение бытовое, этнографическое. Этотъ интересъ былъ опять очень давній. Еще во второй половинъ прошлаго стольтія появились первые печатные сборники народныхъ пъсенъ, видимо продолжавшіе традицію ходившихъ по рукамъ сборниковъ рукописныхъ. Здъсь, между прочимъ, находились уже прекрасные образчики народнаго поэтическаго творчества, и въ концѣ столътія появились также образчики народной пъсенной музыки. Въ началъ нынъшняго столътія опять изъ рукописнаго источника прошлаго въка извлечены были "древнія русскія стихотворенія" — цѣлый широкій эпизодъ народнаго эпоса. Въ тридцатыхъ годахъ появляются сборники Сахарова, которые, при всъхъ странностяхъ понятій собирателя и недостаткахъ самихъ изданій, произвели сильное впечатлѣніе, раздѣленное самимъ Бѣлинскимъ. Въ тѣ же годы дѣло собиранія пѣсенъ предпринялъ съ гораздо болъе широкимъ пониманіемъ Петръ Кирьевскій, предпріятію котораго сочувствоваль и частію содъйствоваль Пушкинь. Вслъдь за Сахаровымъ и одновременно съ нимъ работали на томъ же поприщъ Снегиревъ, Терещенко, начиналъ свои этнографическіе труды Даль. Историки новой школы стали посвящать свое вниманіе народному обычаю и преданію, въ которыхъ хотѣли раскрыть бытовую подкладку историческихъ событій.

Въ-третьихъ. Въ дополнение къ этимъ новымъ исканиямъ науки присоединялось въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ еще новое движеніе---изученіе славянства. Начатки его восходять опять къ первой эпох вашей исторіографіи. Восемнадцатый в вкъ обладаль въ этомъ отношении еще крайне скудными данными; съ начала девятнадцатаго, къ намъ достигають первые отголоски южнаго и западнаго славянскаго возрожденія, и рядомъ съ этимъ собственное движение русской науки стало вызывать изъ забвенія драгоцівнные древніе памятники, бросавшіе світь и на нашу собственную старину, и на древность славянскаго языка, церкви и письменности. Таковы были изследованія Востокова и Калайдовича, занявшія почетное м'єсто рядомъ съ трудами корифеевъ славянской науки—Добровскаго, Шафарика, Копитара. Племенное родство и историческія связи вызывали необходимость представленія о славянскомъ цёломъ, въ которомъ русскій народъ былъ одною частью. Учрежденіе, въ тридцатыхъ годахъ, славянскихъ канедръ въ нашихъ университетахъ и вследъ затвить посылка нъсколькихъ молодыхъ ученыхъ въ славянскія земли, стали началомъ нашей правильной славянской науки и отразились великими успъхами въ славянской наукъ вообще.

Первые наши слависты были всё энтузіастами своего дёла; отчасти они были уже готовы къ этому впередъ, но долгое пребываніе въ славянской средъ, тогда въ особенности исполненной юношескимъ одушевленіемъ, если не сообщило имъ, то усилило такое же одушевление за славянское братство и народность. Новыя или возродившіяся славянскія литературы естественно должны были стремиться къ сближенію съ народомъ: на его пробужденіи основывалась надежда найти силы для національнаго возрожденія, и въ немъ же надо было искать источниковъ той народности, которая уже угасала въ высшихъ слояхъ племенъ. Изучение народа не однажды богатымъ образомъ вознаграждало натріотовъ, открывая въ его средъ сокровища старины, обращавшія на себя вниманіе просв'ященнаго міра, какъ обращали это вниманіе сербскія п'всни, собранныя Вукомъ; это вниманіе отражалось и на интересъ къ самымъ народамъ. Замътимъ притомъ, что большинство самихъ дъятелей вышли изъ народа. Понятно, что въ этой средъ складывался особый патріотизмъ, который становился настоящей народной романтикой со всёми ея увлеченіями. Съ этимъ настроеніемъ наши слависты вернулись домой — съ увлеченіемъ славянскою идеей, съ предпочтеніемъ патріархальной и первобытной народности, съ усиленнымъ интересомъ къ старинъ, напоминавшей мнимое старое единство, и къ изученіямъ этнографическимъ, долженствовавшимъ возсоздавать первобытно-народное.

Въ-четвертыхъ. Относительно старины и народности, въ связи съ построеніемъ литературной исторіи, едва-ли не сильнъе упомянутыхъ выше воздействій имёло вліяніе новое научное движеніе, возбужденное у насъ сравнительно-филологической наукой (во главъ стоялъ Гриммъ), и главнъйшимъ представителемъ котораго быль Буслаевъ, съ сороковыхъ и особливо съ пятидесятыхъ годовъ. До тъхъ поръ сравнительная филологія была у насъ едва извъстна-тъмъ, кто соприкасался съ ней въ нъмецкихъ университетахъ. Буслаевъ тотчасъ примѣнилъ ея методы сначала къ изслъдованію древнъйшей поры церковно-славянскаго языка, затъмъ къ народнымъ преданіямъ и минамъ, которые находиль не только въ современныхъ записяхъ народнаго творчества, но особенно въ старой письменности, гдъ дотолъ никто не подозрѣвалъ ихъ въ такомъ изобиліи. Въ этомъ отношеніи Буслаевъ впервые раскрыль народно-поэтическій элементь въ старой письменности, гдъ ранъе находили почти только церковныя произведенія и л'ятопись. Въ его рукахъ изъ старыхъ рукописей воскресала цёлая поэтическая жизнь, продолженіемъ и отголоскомъ которой было преданіе современное. Въ его живомъ, неръдко по-

этическомъ изложеніи рисовалась непосредственная патріархальная среда, весь быть которой обставлень быль живописными образами фантазіи, которая обнимала одинаково и эпическую старину, и лирическую область чувства и наполняла даже мелкія подробности быта поэтическими представленіями. Старая письменность первыхъ въковъ не давала мъста народной поэзіи; первые учители нашего христіанства, какъ и вообще, не признавали, даже предавали суровому осуждению народную поэзию, въ которой имъ виделось одно язычество, —и до насъ действительно не дошли ни старыя эпонеи, неполная и отрывочная намять которыхъ осталась для насъ въ позднъйшей былинъ, и ни одной строки лирической и обрядовой пъсни, ни одной сказки; но поэзія, изгнанная въ своихъ основныхъ произведенияхъ, не могла не сказаться, — и она дъйствительно сказалась въ живомъ преданіи, которое сохранило намъ былину и пъсню и сказку, хотя не въ полной, видоизм'вненной форм'в, и даже въ самыхъ произведеніяхъ признанной книжности, которыя не могли не поддаться общему складу фантазіи, или въ отрывочныхъ обмолвкахъ стариннаго грамотья. Эта старинная поэзія, отрывочно извъстная, неръдко занесенная нескладно въ рукопись, имъла, однако, для Буслаева особенную прелесть: изъ отрывковъ возсоздавалось своеобразно изящное творчество, великую цену котораго составляло то, что это было творчество народное. Если Бълинскій категорически заявляль, что гораздо выше всякихъ народныхъ пъсенъ одно изящное созданіе высшей искусственной литературы 1), то Буслаевъ столь же категорически высказываль противоположную мыслы и вы печати съ антипатіей относился къ той аристократической эстетикъ, которая не хочеть знать народнаго творчества 2).

<sup>1)</sup> Сочиненія, т. V, 2-е изд., стр. 36—37: "Народная поэзія— только младенческій лепеть народа, мірь темныхъ предощущеній, смутныхъ предчувствій... Мы помнимъ, какъ, въ разгарѣ романтическаго броженія, многіе утверждали у насъ, что народная пъсня выше всякаго художественнаго произведенія, и что будто бы какойнибудь Пушкинъ за честь себѣ ставиль поддълаться подъ простой и наивный складъ народной пъсни: смъщное заблужденіе, понятное въ эпоху односторонняго увлеченія! Ньтъ, одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмъримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ!" и т. д.

<sup>3) &</sup>quot;Не только съ точки зрени зстетической, но и исторической, изследователь обращался только къ светиламъ интературы и искусства, и именно къ светиламъ первой величины, выставлялъ великія достоинства Данта и Шекспира, Ломоносова или Державина, и съ высоты своего эстетическаго трибунала, вооруженный мнимо-безпристрастною критикою, величаво раздавалъ мелкія награды прочимъ писателямъ, которыхъ удостоивалъ своей эстетической опенки. Что за дело было такому выспреннему критику до нашихъ народныхъ песенъ, оскорблявшихъ его утоиченный вкусъ, воспитанный въ аристократической обстановке такъ-называемыхъ образцовыхъ ака-демическихъ произведеній? Что за дело было ему до нашихъ старинныхъ сборнивовъ, наполненныхъ поученіями и пов'єствованіями на ломаномъ болгаро-русскомъ и польско-русскомъ языкѣ, наполненныхъ сочиненіями, которым, можетъ быть, вполнъ удовлетворяли нашихъ грубыхъ предковъ, но къ которымъ нельзя было приложить

Мы указывали въ "Исторіи р. этнографіи" (т. ІІ), какая ревностная работа началась съ пятидесятыхъ годовъ въ этомъ направленіи трудами современниковъ и учениковъ Буслаева, а затъмъ и ученыхъ новаго поколънія и школы. Отмътимъ лишь главныя направленія, въ какихъ шла эта работа. Это было, напр., описаніе и изданіе памятниковъ старой письменности, им'ввшихъ отношеніе къ области народнаго преданія и поэзіи, памятниковъ, которые до тыхъ поръ почти совсымъ не останавливали на себъ вниманія прежнихъ археографовъ. Таковы были изданія и истолкованія древнихъ житій 1), апокрифическихъ книгъ 2), старинныхъ повъстей и сказаній <sup>3</sup>); сравнительныя изслъдованія старой минологіи, преданій и поэзіи 4); таковы изследованія по древне-русскому искусству, которое въ трудахъ Буслаева въ первый разъ поставлено было въ связь съ поэтическими элементами древней литературы, и эти истолкованія продолжаются потомъ, въ той же связи стараго художества и литературы, въ трудахъ Покровскаго, Кирпичникова. Такимъ образомъ, если еще многое въ нашей старой письменности остается недоследованнымъ, то, во всякомъ случав, въ общихъ чертахъ новыя изследованія обняли уже ея разнообразный составъ, какъ никогда прежде, и въ особенности нам'вчено то ен содержание, съ которымъ совершенно измѣняется прежнее представление объ ея предполагаемой безплодности для народно-поэтическихъ мотивовъ старыхъ въковъ.

Рядомъ съ этимъ происходило усиленное собираніе современныхъ памятниковъ народной поэзіи. Ревностное исканіе увѣнчалось множествомъ собраній, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, заговоровъ, причитаній, описаній быта и обычаевъ и т. д., между которыми выдаются въ особенности дополненное изданіе стараго сборника Петра Кирѣевскаго и грандіозныя открытія олонецкаго

формулы объ отношеніи художественной иден къ формъ, опредъляемой законами его эстетики? И такіе теоретики-критики не только не хотъли знать нашей письменной старины и народности, но и на самомъ дълъ не знали ни той, ни другой и, своими выспренними взглядами становясь будто бы выше нашей старины и народности, только возбуждали къ той и другой презръніе, приведшее къ вредному предразсудку, довольно распространенному еще и теперь, будто можно составить себъ върное понятіе объ исторіи литературы на изученіи позднѣйшихъ писателей, начиная отъ Кантемира или Ломоносова, безъ основательнаго знанія нашей древней литературы и безъ живъйшаго сочувствія къ народной словесности" (Историческіе очерки русской народной словесности и искусства. І. сто. 402).

очерки русской народной словесности и искусства, I, стр. 402).

1) Труды Буслаева, Ключевскаго, И. Некрасова, Н. Барсукова.

 <sup>2)</sup> Тихонравова, Срезневскаго, Порфирьева, мои работы.
 3) Труды Буслаева, Тихонравова, Костомарова, А. Веселовскаго, Л. Майкова,

Опять работы Буслаева, Аванасьева, Тихонравова, Котляревскаго, Кирпичникова, по животному эпосу—Колмачевскаго, спеціально по народному эпосу — Буслаева, Стасова, О. Миллера, Жданова, въ особенности А. Веселовскаго, далже Халанскаго, Мочульскаго и др.

былиннаго эпоса—Рыбникова и Гильфердинга, а также въ высокой степени замѣчательное изданіе "Русскихъ народныхъ картинокъ" Д. А. Ровинскаго. Въ всемъ этомъ открывался, съ одной стороны, богатый матеріалъ для изученія современной пародной поэзіи, съ другой множество разнообразныхъ указаній на старину.

Въ-пятыхъ. Уже вскоръ послъ Бълинскаго, отчасти по обстоятельствамъ печати, для которой въ последніе годы Николаевскаго времени наступило тяжелое время, исключавшее всякую возможность теоретическихъ изысканій, отчасти по существу дъла, историко-литературное изучение стало обращаться по преимуществу къ тъмъ деталямъ исторіи, которыя терялись изъ виду прежней художественно-исторической точкой зрѣнія. Рядомъ съ этимъ уже вскоръ сталь все сильнъе сказываться совершенно новый интересь, который мало-по-малу сдълался господствующимъ въ историко-литературныхъ изысканіяхъ, а именно интересъ общественно-историческій. Критика Бѣлинскаго не могла уже не встръчаться съ этимъ элементомъ исторіи, но онъ обыкловенно слишкомъ заслонялся интересами эстетики; притомъ, останавливаясь лишь на выдающихся писателяхъ, эта критика могла отмъчать только крупные моменты въ отношеніяхъ литературы и общества, и отъ нея ускользалъ тотъ процессъ развитія, который совершается обыкновенно массою не только крупныхъ, но еще болъе мелкихъ фактовъ, имъющихъ мъсто въ цъломъ обществъ. Изученіе фактовъ этого послѣдняго рода представляетъ для историческаго изследованія множество любопытных и важных наблюденій. Прежде всего историческій процессъ является въ иномъ видъ, когда обставленъ этимъ разнообразіемъ подробностей: то, что раньше казалось ръзкой перемьной и переломомъ, при болье точномъ наблюденіи оказывается болже или менже подготовленнымъ переходомъ общества отъ одного состоянія къ другому и, напр., въ прежнее время не подозрѣвалось присутствіе тѣхъ разнообразныхъ подготовленій, какія предшествовали Петровской реформв, и того обилія отголосковъ старины, какимъ исполнена послѣ-Петровская эпоха. Очевидно, процессъ реформы получалъ при этихъ подробностяхъ новый видъ, и какъ, напр., указываль это Соловьевъ въ общихъ историческихъ отношеніяхъ, такъ литературная исторія подтверждала это на фактахъ литературы. Далье, при новой точкъ зрънія важнымъ фактомъ въ литературномъ развитіи являлась дъятельность писателей, о которыхъ могла совсёмъ пе упомянуть, и действительно почти не упоминала исторія эстетическая. Назовемъ, напр., Новикова. Писатели этого рода, которые бывали публицистами, дидактиками, наконецъ уче-

ными, не находили мъста въ исторіи эстетической, потому что не бывали поэтами, или бывали плохими поэтами; но имъ, темъ не менъе, по всъмъ правамъ принадлежало мъсто въ исторіи литературы, потому что въ кругу своей дъятельности они также сильно действовали на общество, создавали направленія мысли, настроенія чувства, которыя отражались потомъ и въ литератур' художественной, - гдв, забывь о нихь, историкь литературы не нашель бы источниковь того или другого явленія. Мало-по-малу подъ вліяніемъ все болье расширяющихся изученій, хотя и безъ теоретическихъ споровъ, установилось положеніе, что исторія литературы имъетъ дъло не только съ чистымъ художествомъ, но также и съ массою иныхъ литературныхъ явленій, которыя, им'ва даже лишь отдаленное отношение къ художеству, имфли значение въ ходъ образованія и нравственныхъ движеній общества. Однимъ словомъ, исторія литературы расширяла на діль свою программу, доводя ее до техъ размеровъ, какіе установляетъ современная "филологія".

Здёсь опять научный интересъ встрётиль пищу въ массё нараллельных изысканій, появлявшихся въ литературф. Въ то время, когда назрѣвали эти новыя потребности знанія, весьма благопріятно сравнительно съ прежнимъ изм'внились съ шестидесятыхъ годовъ внёшнія условія литературы. Въ Николаевскія времена цензурный гнеть быль такъ великъ, что въ литературу не проникало множество даже старыхъ мемуаровъ изъ XVIII вѣка, которые оставались подъ спудомъ, а теперь цёлою массою вышли въ свътъ, какъ новость изъ старыхъ временъ. Они сообщили литературъ въ разныхъ отношеніяхъ интересное содержаніе, которое, кром' фактовъ внушней исторіи, давало въ особенности множество матеріала для исторіи нравовъ, общественнаго образованія, и становились не только сами предметомъ литературной исторіи, но и служили для нея важнымъ комментаріемъ. Можно сказать, что съ этимъ новымъ расширеніемъ исторіографіи у насъ впервые стало складываться болье или менье отчетливое представление не только о XVIII, но и о XIX въкъ, естественно, что вмъстъ съ тъмъ историко-литературное изучение опять расширялось: въ тёхъ или другихъ фактахъ литературы готовы были впередъ: признать недостатокъ художественнаго достоинства, грубость формы, архаическую тяжеловатость языка, но темь съ большимъ интересомъ следили за отраженіями историческихъ эпохъ, за постепеннымъ возникновеніемъ направленій мысли и общественнаго сознанія, которымъ предстояло потомъ развиться до новъйшихъ явленій литературы и общественности.

Дальше мы будемъ имъть случай указывать ту обширную массу трудовъ, накопившуюся особливо съ сороковыхъ годовъ для изученія нашей старой письменности и нов'єйшей литературы, начиная съ описанія старыхъ рукописныхъ собраній и кончая нісколькими спеціальными изданіями, какъ "Русскій Архивъ", "Русская Старина", гдъ за послъдніе десятки льть собралось множество по истинъ драгоцъннаго историко-литературнаго матеріала. Припомнимъ, что въ этомъ послѣднемъ отношеніи имъ уже въ концъ пятидесятыхъ годовъ предшествовало извъстное изданіе Тихонравова: "Л'єтописи русской литературы и древности", гдъ являлся уже этотъ руководящій принципъ народноисторическаго и общественно-историческаго изученія литературы. Монументальную массу изданій по разнымъ эпохамъ русской старины представило "Чтенія" московскаго Общества исторіи и древностей, "Сборникъ" П отдъленія Академіи Наукъ, Общество любителей древней письменности.

Господствующей чертой новъйшихъ историко-литературныхъ изысканій является вообще это стремленіе привести въ изв'єстность тотъ матеріалъ, съ которымъ предстоитъ имъть дъло историку: множество "описаній", изданій рукописей, первоначальной критики памятниковъ и, сравнительно, гораздо меньше цъльныхъ изследованій. Но самыя изследованія въ области литературы носять обыкновенно такой характерь, что въ нихъ большое мѣсто занимаеть, кромъ собственно литературнаго интереса, интересъ общественный и культурный. Назовемъ, напр., новъйшія изслъдованія о Өеофан'в Прокопович'в, Дмитріи Ростовскомъ, Новиков'в, изследованія о Карамзине, Жуковскомъ, Батюшкове, Пушкине, Гоголь, Лермонтовь, и иныхъ старыхъ и новыхъ писателяхъ.

Спеціально художественная критика, какую нікогда хотівль установить Бѣлинскій въ историческомъ обозрѣніи литературы, становится окончательно непримънима: самому Бълинскому приходилось уже встръчаться на своемъ эстетическомъ пути съ ръзкими вмѣшательствами дѣйствительной жизни, увлекавшей художника своими совсёмъ чуждыми искусству силами; Белинскій встретился съ ними, когда изучалъ Пушкина или когда негодовалъ на последнюю книгу Гоголя. Позднее, критика все больше убеждалась, что въ лицъ писателя является передъ обществомъ не только художникъ, но и человъкъ своего времени, своего круга, тьхъ или другихъ тенденцій, что на немъ такъ или иначе, но неизбъжно кладетъ свою печать то или другое теченіе жизни, что онъ самъ создаетъ то или другое соціальное вліяніе. Нов'єйшая критика уже дѣлала опыты изучать писателей <sup>1</sup>) именно со стороны ихъ спеціальнаго отношенія къ тѣмъ или другимъ общественнымъ явленіямъ и вопросамъ; за художникомъ искали еще публициста или соціолога, и это есть несомнѣнно законный элементъ литературной исторіи, который всегда останется именно ея принадлежностью и особенностью. Сама исторія общества— его внутренняго политическаго развитія, нравственнаго состоянія, нравовъ и обычаевъ—становится теперь самостоятельною отраслью культурной исторіи; но движеніе литературы остается тѣмъ не менѣе отдѣльнымъ процессомъ народной и общественной жизни, который не укладывается ни въ политическую, ни въ культурную жизнь общества, потому что въ немъ дѣйствуютъ интимныя силы мысли, чувства и поэтическаго творчества, которыя имѣютъ свое особенное развитіе, свою спеціальную традицю и особый способъ воздѣйствія.

Есть, наконецъ, еще одна сторона литературной исторіи, установленіе которой составляеть принадлежность новъйшей научной эпохи. Это—сравнительное изученіе. Мысль о сравненіи жизни народовъ, путей ихъ развитія должна была представляться, и дъйствительно уже давно представлялась, историкамъ и философамъ, но ближайшимъ образомъ она была примънена въ наукъ лишь въ недавнее время, и однимъ изъ блистательныхъ примъровъ ея примъненія было сравнительное языкознаніе, которое впервые указало тёсную родственную связь народовъ индоевропейскаго племени въ основныхъ началахъ ихъ историческаго развитія. Д'яло не остановилось на сравненіи языковъ, и за языкознаніемъ посл'єдовали сравнительная миоологія, сравнительная религія, наконецъ сравнительное право и т. д. Въ концѣ концовъ возникло сравнительное изучение народной поэзіи: единство языка указывало само собой на единство представленій, и д'яйствительно, въ древнъйшихъ понятіяхъ народовъ оказывалось сходство и въ миот и въ понятіяхъ бытовыхъ; миоъ приводилъ къ заключеніямъ о сходств'я народнаго творчества въ самыхъ мотивахъ, и та удивительная близость народныхъ преданій, какая отражается, напр., въ сказкахъ и самыхъ героическихъ сказаніяхъ, была отнесена къ первобытному единству племенъ. Такъ это принималось въ школъ Гримма. Но явилась вскоръ и другал точка зрвнія, представителемъ которой считается обыкновенно Бенфей, находившая, что сходство преданій и поэтическихъ мотивовъ бывало обязано и совстмъ инымъ условіямъ, не имтю-

<sup>1)</sup> Такъ изучали, напр., Тургенева, Гончарова, Салтыкова, гр. Л. Н. Толстого.

щимъ никакого отношенія къ племенному родству, а именно, что оно очень часто проистекало изъ внѣшнихъ историческихъ встрѣчъ народовъ: торговыя сношенія, дружественные союзы и самыя военныя столкновенія бывали путемъ распространенія поэтическихъ сказаній въ ту пору, когда умственные интересы бывали ограничены и поэтическое сказаніе имѣло гораздо больше привлекательности, потому что имѣло за себя больше наивной вѣры. Съ той поры, какъ поставленъ былъ этотъ вопросъ, произведена была масса сравненій и въ томъ и въ другомъ направленіи, и историко-литературное изученіе обогатилось множествомъ побопытныхъ сближеній, иногда столь оригинальныхъ и неожиданныхъ, что они представляются даже загадочными, и во всякомъ случаѣ эти сближенія заставляли совсѣмъ иначе понимать факты, чѣмъ они понимались разсматриваемые единично.

Такія сравненія примънены были и къ древнему русскому содержанію. Нашлись самыя разнообразныя параллели. Начиная съ одного изъ древнъйшихъ преданій русской исторіи о призывѣ изъ-за моря трехъ братьевъ, которое встрѣтило себѣ другія подобныя среднев жовыя паралдели, и продолжая другими льтописными сказаніями, открыта была масса аналогическихъ и тождественныхъ представленій во всемъ томъ отділів старой письменности, гдв быль отголосокь народно-поэтического творчества или интереса. При этомъ, въ замънъ прежнято представленія о томъ, что сходство эпическихъ мотивовъ русскихъ съ мотивами западными происходило изъ племенного родства, являлось неръдко убъждение, опиравшееся на несомнънныхъ фактахъ, что это сходство, напротивъ, было явленіемъ болѣе позднимъ и истекало изъ прямого заимствованія, между прочимъ даже книжнымъ путемъ. Таковы были многія объясненія, собранныя въ последнее время для исторіи нашего эпоса. Боле внимательное изучение старой письменности, въ которой открылся между прочимъ цълый запасъ старой повъсти, подтвердило фактъ книжныхъ заимствованій въ древнемъ період изъ источника византійскаго и южно-славянскаго, въ среднемъ особливо изъ польскаго; между прочимъ старыя заимствованія изъ литературы византійской бывали темь более любопытны, что относились къ памятникамъ, которые еще не были открыты, а можетъ быть и совежь не сохранились, въ своемъ византійскомъ оригиналъ. Вообще сравнение принесло до сихъ поръ не мало важныхъ указаній о судьб'є старой русской поэзін, указаній, которыя, между прочимъ, остаются неръдко загадочными, какъ мы упоминали, такъ, напр., загадочны, за неимъніемъ прочныхъ опоръ для из-

следованія, многія указанія на сходство нашихъ эпическихъ мотивовъ съ восточными, тюркскими и монгольскими. Но вообще передъ изследователемъ открывается просветь въ древнюю жизнь русской народной поэзіи, ранве неизвъстный.

Сравненіе должно идти и далъе. Какъ мы ни привыкли представлять себъ быть московской Россіи заключеннымь въ своего рода китайскую ствну, какъ это и было въ большой мврв, но, въ концъ концовъ, отчуждение не могло остаться абсолютнымъ. Въ южной Руси съ XVI-го въка возникаетъ несомнънное и сильное вліяніе латино-польской школы, перешедшее постепенно и въ великорусскую Москву: это было начало того сближенія съ западной литературой, которое возростало все сильнъе параллельно съ реформой Петра и послужило сильному преобразованію всего характера русской литературы. Здёсь опять должно быть примънено сравнение. Отношение русской литературы къ западнымъ въ теченіе цёлаго XVIII-го вёка и значительной доли XIX-го было только заимствованіемъ, но заимствованіе совершалось лишь въ извъстной мъръ, указанной между прочимъ внъшними условіями литературы, и въ извъстныхъ направленіяхъ: принималось то, въ чемъ испытывалась спеціальная потребность, и принимаемое своеобразно переработывалось и давало самостоятельные ростки въ русской жизни и литературъ. Быль взглядъ (напр., у русскихъ приверженцевъ Гримма), относившійся съ пренебреженіемъ къ этой подражательной литературѣ, столь далекой отъ корней подлиннаго народнаго творчества, какъ былъ и другой взглядъ (славянофильскій), который распространялъ на литературу XVIII-го въка, и болъе позднюю, ту вражду, какую питаль вообще къ реформъ, какъ "измънъ"; но понятно, что, какъ бы ни бывали неумълы первые опыты литературы прошлаго въка, какъ ни бывали грубы ен ошибки, она была неизбъжной ступенью исторического развитія, необходимымъ усвоеніемъ тъхъ идей и литературныхъ формъ, какія требовались для исполненія самой, уже расширившейся, національной задачи въ просвъщении и литературъ. Малодушная мысль, что заимствование недостойно великаго народа, просто не подтверждается исторіей. Вся исторія челов'я челов'я челов'я просв'ященія, и съ нимъ литературы, есть исторія постоянныхъ заимствованій и взаимодъйствій, съ тъхъ древнъйшихъ эпохъ, до которыхъ достигаетъ изслъдованіе, и до нов'яйшаго времени: передавался отъ одного народа къ другому собранный запасъ знаній, передавались направленія мысли и литературныя формы, и затемъ развите шло новыми путями, съ новыми примъненіями, старый запась умножался новыми пріобр'втеніями. Та самая французская литература псевдоклассического стиля, которая имъла у насъ господствующее вліяніе, оказывала это вліяніе и въ большинствъ европейскихъ дитературъ, гораздо болъе самостоятельныхъ, чъмъ скромная русская литература XVIII стольтія. Что наши заимствованія того вѣка имѣли свое здоровое зерно, это очевидно изъ всего внутренняго хода тогдашней литературы: самый требовательный судья не можетъ не признать, что различныя ступени, пройденныя ею въ короткіе періоды времени, бывали успъхами въ содержаніи, форм'в и языкв. Очевидно также другое-что чвиъ далве, темъ болье заимствование утрачиваеть свой собственно подражательный характеръ и становится болбе самостоятельнымъ усвоеніемъ содержанія чужихъ литературъ, становится просто изученіемъ, изъ котораго не проистекаетъ уже никакого подражанія. Такъ, если Карамзинъ видимо одушевлялся иностранными образпами, если поэзія Жуковскаго была въ общирной степени передачею чужихъ мотивовъ, то у Пушкина только въ первыхъ опытахъ можно находить отголоски чужой поэзіи, а въ зрёдую пору царить вполнъ самобытное творчество; когда идетъ ръчь о Гоголь, никто не думаеть искать иноземныхъ мотивовъ его поэзіи. Къ нашему времени старое заимствованіе переходить уже въ то равноправное взаимодъйствіе, въ какомъ стоятъ между собою главныя европейскія литературы. Новъйшее распространеніе русской литературы на западъ есть окончательное довершение ея стараго отношенія къ европейскимъ литературамъ и возникновеніе новаго. Старое отношеніе остается, однако, въ области науки: несмотря на отдъльныя самостоятельныя и замъчательныя явленія въ этой области, русская наука не можеть стать рядомъ съ западной, не имън ни столь обильныхъ средствъ развитія, ни той опоры въ широкомъ распространенія общаго образованія и, наконецъ, въ свободъ научнаго изслъдованія.

Такимъ образомъ новъйшая литературная исторія, во-первыхъ, стремится обнять поэтическое творчество во всемъ его національномъ объемѣ, начиная съ его первыхъ проявленій въ древней народной поэзіи; во-вторыхъ, не ограничиваясь чисто художественною областью, привлекаетъ къ изслъдованію сопредъльныя проявленія народной и общественной мысли и чувства, разсматривая матеріалъ литературы, какъ матеріалъ для психологіи народа и общества; наконецъ, эта исторія изучаетъ явленія литературы сравнительно въ международномъ взаимодъйствіи.

Понятіе исторіи литературы есть понятіе нов'яйшее. Какъ вн'єшняя исторія писателей, она возникаеть уже у древнихъ и черезъ ихъ изученіе, этотъ интересъ появляется вновь въ Византіи и въ литературь западной, гдъ съ эпохи Возрожденія, съ быстро возростающимъ изученіемъ классической древности, подготовляется наконецъ и представленіе объ исторіи литературы, какъ цальной исторіи поэзіи и науки и вообще умственной жизни народа. Въ старой нашей письменности, за отсутствіемъ всякой ученой школы не могло быть понятія о такой исторіи. Была память объ отдёльныхъ писателяхъ: составитель Патерика вспоминаеть о Несторь, "иже льтописець написа"; въ лътописи поминается, что на озеръ Лачъ жилъ Данило Заточеникъ, извъстный конечно по своему "Слову"; но мысль собирать подобныя свъдънія не приходила уже потому, что письменность слишкомъ часто была безъименна и мало было развито самое представление объ единичномъ авторствъ; письменность представляла одну массу "книжнаго почитанія", гдв искали только поученія; она казалась общею собственностью, которую каждый, делавшій списокъ и составлявшій сборникъ, считаль себя въ правъ дополнять и исправлять его, отчего и получалось безконечное множество варіантовъ.

Первымъ опытомъ сопоставленія книжныхъ фактовъ была очень распространенная въ древней письменности статья о "книгахъ истинныхъ и ложныхъ" — руководство для благочестиваго читателя, какія книги онъ долженъ читать и какихъ остерегаться: первыя были одобрены церковью и заключали каноническія книги Писанія и творенія отцовъ церкви, вторыя — книги не-каноническія, отвергнутыя и проклятыя церковью, чтеніе которыхъ служитъ только на пагубу душамъ. Эта статья повторена была въ послъдній разъ еще въ половинъ XVII-го въка, въ такъ называемой Кирилловой книгъ 1644 (и потомъ 1786).

Размноженіе письменности вызывало потребность осмотрѣться въ ея наличномъ составъ. Для позднѣйшихъ изслѣдователей получаютъ историческое значеніе старыя описи книгъ, инвентари библіотекъ—монастырскихъ, патріаршей, царской и т. д.; сама древность опредѣляла составъ литературы простымъ, механическимъ сопоставленіемъ памятниковъ въ формѣ Четіихъ-Миней, каковъ былъ, напр., громадный трудъ митрополита Макарія, гдѣ старая письменность, почти исключительно церковная, была собрана по внѣшнему порядку церковнаго календаря. Въ концѣ XVII вѣкв появилась первая попытка обзора письменности въ извѣстномъ "Оглавленіи книгъ, кто ихъ сложилъ".

Первые приступы къ настоящей литературной исторіи дівлаются

уже только въ XVIII столътіи. Таковы были:

— Iohannis Petri Kohlii, Introductio in historiam et rem litterariam Slavorum imprimis sacram, sive historia critica versionum slavonicarum maxime insignium nimirum Codicis sacri et Ephemi Syri, duobus libris absoluta. Альтона, 1729. (Подробиће въ Ист. р. Этнографіи, І, стр. 192—193).

— Труды Шлёцера, Штелина, Бакмейстера (Russische Bibliothek zur Kenntniss des gegenwärtigen Zustandes der Litteratur in

Russland, 2 т., 1772—1787), и друг.

— Тредьяковскаго, Рачь при открытіи Россійскаго собранія,

введение.

1735; Разговоръ объ ортографіи, 1747; О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи россійскомъ, 1755, касаются историческихъ во-

просовъ русской литературы.

Nachricht von einigen russischen Schriftstellern и пр., въ Neue Bibliothek den schönen Wissenschaften und der freien Künste, Leipz. 1768. Bd. VII, — и на французскомъ языкъ: Essai sur la littérature russe, contenant une liste des Gens de lettres russes qui se sont distingués depuis le règne de Pierre-le-Grand. Par un Voyageur russe. A Livourne, 1771 и 1774. По новъйшимъ изслъдованіямъ, это извъстіе о русскихъ писателяхъ принадлежитъ знаменитому актеру Дмитревскому; это быль первый нёсколько цёльный обзорь новой русской литературы, и появление его вызвало между прочимъ подобный, болъе обширный, трудъ Новикова. Книжку Дмитревскаго, указанную Кёппеномъ въ 1819, разыскалъ извъстный библіофиль и библіографъ С. Д. Полторацкій, который перепечаталь ее въ петербургскомъ журналь Revue Etrangère, 1851, октябрь. Русскій переводь въ Библіограф. Запискахъ, 1861, т. III. Новое изданіе въ "Матеріалахъ для исторіи русской литературы" П. А. Ефремова. Спб. 1867, гдв помъщены и нъкоторыя другія извъстія подобнаго рода.

— Опыть историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ. Изъразныхъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщенныхъ извъстій и словесныхъ преданій собралъ Николай Новиковъ. Въ Санктпетербургъ 1772 года. Издано вновь въ "Матеріалахъ" Ефремова. Подробнье объ Опытъ см. Незеленова, "Н. И. Новиковъ". Спб. 1875, стр. 170—178; Сухомлинова, "Н. И. Новиковъ, авторъ историч. словаря о русскихъ писателяхъ", въ "Изслъдованіяхъ и статьяхъ по р. лит. и

просвъщение". П. Спб. 1889, стр. 1—34.

— Въ свое время остались не изданными: "Краткое описаніе россійской ученой исторіи",—и: "Библіотека Россійская, или св'ядыне о вс'яхъ книгахъ, въ Россіи съ начала типографіи на св'ять вышедшихъ", епископа Дамаскина Семенова-Руднева (1737—1795). Первое издано въ біографіи Дамаскина въ Исторіи Росс. Академіи, Сухомлинова, т. І, стр. 170—181. Изданіе обоихъ сочиненій Дамаскина предпринято было Ундольскимъ въ 1848 и 1851, но отпечатанные листы вышли въ св'ять только въ "Чтеніяхъ" моск. Общества ист. и древн. 1891. Біографія: Дамаскинъ Семеновъ-Рудневъ, епископъ нижегородскій (1737—1795), его жизнь и труды. Якова Горожанскаго. Кіевъ, 1894.

— Далъе, историко-литературный интересъ выражался опять описями книгъ, какъ: Систематическое обозръне литературы въ Россіи въ теченіе пятильтія, съ 1801 по 1806 г. Соч. Шторха и Ф. Аделунга. Спб. 1810, въ двухъ частяхъ, посвященныхъ литературъ рус-

ской и иностранной.

— Въ особенности быль и остается важенъ для библіографическихъ изслѣдованій трудъ В. С. Сопикова (1765—1818): Опытъ россійской библіографіи или полный словарь сочиненій и переводовъ, напечатанныхъ на словенскомъ и россійскомъ языкахъ отъ начала заведенія типографій до 1813 года, Спб. 1813—1821, пять частей. Послѣдняя часть была допечатана В. Г. Анастасевичемъ (1775—1845).

Указатель къ "Опыту", составленный П. О. Морозовымъ въ "Сборникъ" П. Отд. Акад., т. XV. 1877.

— Не исчисляя другихъ каталоговъ, укажемъ еще только составленную В. Г. Анастасевичемъ: "Роспись россійскимъ книгамъ для чтенія, изъ библіотеки Александра Смирдина, систематическимъ порядкомъ расположенная. Въ четырехъ частяхъ, съ приложеніемъ Азбучной Росписи именъ Сочинителей и переводчиковъ, и Краткой Росписи книгамъ по азбучному порядку". Спб. 1828, съ четырьмя прибавленіями, 1829—1856. Послѣднія дополненія слабы. Самая библіотека по смерти Смирдина переходила въ разныя руки и, наконецъ, разрушилась.

— Митр. Евгеній (Болховитиновъ, 1767 — 1837): Словарь историческій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ духовнаго чина грекороссійской церкви, 1818. Изд. второе, исправленное и умноженное. Спб. 1827, два тома; Словарь русскихъ свътскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавщихъ въ Россіи. 1838; 2-е изд.

М., 1845, два тома.

— Далже, опыты общихъ обозрвній, какъ: Пантеонъ россійскихъ авторовъ, Карамзина и П. Бекетова, 1801—1803, четыре тетради портретовъ съ текстомъ; Иванъ Горнъ, Краткое руководство къ россійской словесности. Спб. 1808; Н. Гречъ, Избранныя мѣста изъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ прозѣ, съ прибавленіемъ извѣстій о жизни и твореніяхъ писателей, которыхъ труды помѣщены въ семъ собраніи. Спб. 1812; его же, Опытъ краткой исторіи русской литературы. Спб. 1822, и въ передѣланномъ видѣ подъ заглавіемъ: Учебная книга русской словесности. Спб. 1830. (Книга 1822 года была переведена на польскій языкъ Линде и послужила матеріаломъ для Шафарика въ Geschichte der slavischen Literatur nach allen Mundarten. Обеп, 1826).

— Школьные опыты изложенія русской литературы—Плаксина (1833, 1846), Глаголева (1834), Ив. Давыдова (Уч. Зап. Моск. Ун.

1834), Георгіевскаго (1836, 1842), и др.

— М. А. Максимовичь, Исторія древней русской словесности. Книга первая, Кіевь, 1839.

- Н. А. Полевой, Очерки русской литературы. Спб. 1839, два

тома.

— А. В. Никитенко, Опыть исторіи русской литературы. Кн. І. Введеніе. Спб. 1845.

— Дѣятельность В. Г. Бѣлинскаго, съ "Литературныхъ мечтаній", 1834, до 1848, года его смерти. Въ особенности въ рядѣ статей о Пушкинѣ, 1846, установлена была исторія новой русской литературы съ художественной точки зрѣнія.

— А. П. Милюковъ, Очеркъ исторіи русской поэзіи. Спб. 1847; З изд. 1864. (Разборы: въ Атенев, 1858, № 25, ч. 3; Отеч. Зап. 1858, т. СХУП, А. Котляревскаго, въ его "Сочиненіяхъ", Спб. 1889, т. I).

— С. П. Шевыревъ, Исторія русской словесности, преимущественно древней. М. 1858—1860, четыре части; Storia della letteratura russa per Stefano Sceviref e Giuseppe Rubini. Firenze, 1862.

— Арх. Филаретъ, Обзоръ русской духовной литературы. I, 862—1720. II, 1720—1858 (умершихъ писателей). Харьковъ, 1859;

3-е изд. Спб. 1884.

— Дългельность Ө. И. Буслаева, съ его первой книгой "О преподаваніи отечественнаго языка", 1844. Изследованія о старой русской литературе и народной поэзіи собраны были въ "Исторических очеркахъ русской народной словесности и искусства". Спб. 1861, два тома;

"Народная поэзія. Историческіе очерки". Спб. 1887.

— Дѣятельность Н. С. Тихонравова, съ 1850 до 1893, года его смерти. Большое значеніе имѣли издававшіяся имъ "Лѣтописи русской литературы и древности", семь томовъ; его изданія отреченныхъ книгъ, старыхъ драматическихъ произведеній конца XVII и начала XVIII вѣка, и пр. Обозрѣніе его научной дѣятельности въ "В. Евр". 1897, февраль—мартъ. Готовится изданіе его сочиненій и лекцій.

— Учебники: А. Д. Галахова, "Исторія русской словесности древней и новой". Спб. 1863—1868 и 1875, два тома (разборъ Тихонравова въ отчеть объ Уваровскихъ преміяхъ; Спб. 1878) 2-е изданіе, 1880, гдъ древняя литература изложена нъсколькими другими лицами;—Г. Караулова, Очерки исторіи литературы. Өеодосія, 1865;

2-е изд. Одесса, 1870.

— О. Ө. Миллеръ, Опыть историческаго обозрвнія русской словесности, съ христоматією, расположенною по эпохамь. Второе

изданіе. Спб. 1865—1866, двѣ книги.

— Труды Л. Н. Майкова по различнымь періодамь литературы; собраны отчасти въ "Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII стольтій". Спб. 1889 и въ "Историко-литературныхъ Очеркахъ". Спб. 1895.

— А. М. Скабичевскій, Исторія нов'єйшей русской литературы 1848—1892 г. Второе изданіе. Спб. 1893; 3-е 1897. Очерки исторіи

русской цензуры (1700—1863). Спб. 1892.

- A. von Reinholdt, Geschichte der russischen Litteratur von

ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. Leipz. 1886.

— Учебники: В. Стоюнинъ, О преподаваніи рус. литературы. Спб. 1864, 2-е изд. 1868; Руководство для истор. изученія замѣчательнѣйшихъ произведеній рус. литературы (до новѣйшаго періода). Спб. 1869; — И. Порфирьевъ, Исторія русской словесности, ч. І. Древній періодъ. Изд. 4-е. Казань, 1886; ч. И. Новый періодъ. Отдѣлъ І. Изд. 2-е. Казань, 1886. Отдѣлъ ІІ. 1884. Отдѣлъ ІІІ. 1891; — А. И. Незеленовъ, Исторія русской словесности для среднихъ учебныхъ заведеній. Спб. 1893.

— Кн. Сергъй Волконскій, Очерки русской исторіи и русской литературы. Публичныя лекціи, читанныя въ Америкъ. Спб. 1896; Russian literature, въ "Progress, issued monthly by the University Association in the interests of University and Worlds extension", № 6. Chicago, February 1897, стр. 355—384, съ рисунками, очень краткій обзорь, соотвътственно съ характеромъ изданія, въ ряду обзоровъ всеобщей литературы,—кажется, первый трудъ подобнаго рода въ американской книгъ.

— Большая масса монографій по отдільными эпохами, отдільными

вопросамъ и писателямъ будуть упомянуты въ своемъ мъстъ.

Критическіе обзоры новъйшей и современной литературы:—П. В. Анненковъ, Воспоминанія и критическіе очерки. Спб. 1877—81, три тома;—К. К. Арсеньевъ, Критическіе этюды по русской литературъ.

Спб. 1888, два тома;—В. Буренинъ, Критическіе этюды. Спб. 1888;—В. И. Водовозовъ, Новая русская литература (отъ Жуковскаго до Гоголя включительно). 2-е изд. Спб. 1870;—Н. А. Добролюбовъ, Сочиненія. Спб. 1862, четыре тома; пятое изданіе, 1896;—А. И. Кирпичниковъ, Очерки по исторіи новой русской литературы. Спб. 1896;—Валеріанъ Майковъ, Критическіе опыты (1845—1847). Спб. 1891;—О. Ө. Миллеръ, Русскіе писатели послѣ Гоголя. 2 тома, изд. 4-е. Спб. 1890; т. 3-й, 1888;—Н. К. Михайловскій, Критическіе опыты. Спб. 1888—1895;—М. А. Протопоповъ, Литературно-критическія характеристики. Спб. 1896;—А. М. Скабичевскій, Сочиненія. Спб. 1890, два тома;—Н. Г. Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго періода русской литературы. Спб. 1892; Критическія статьи. 1893; Замѣтки о современной литературь 1856—1862 гг. 1894; Эстетика и поэзія. 1893.

- Изъ новъйшихъ библіографическихъ работъ укажемъ въ особенности многочисленные труды В. И. Межова въ видъ каталоговъ книжной торговли Базунова и Глазунова съ 1825 до 1887 года (Спб. 1869 — 1889), и многихъ спеціальныхъ каталоговъ, въ особенности: Русская историческая библюграфія за 1865—1876 включительно. Спб. 1882 и далже, и обзоры этнографической литературы, въ изданіяхъ Географическаго общества. Далье, остался къ сожальнію не конченнымъ "Справочный Словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ умершихъ въ XVIII и XIX столетіяхъ и Списокъ русскихъ книгь съ 1725 по 1825", Григорія Геннади, т. І, А-Е. Берлинъ, 1876, т. П. Ж — М., съ дополненіями Николая Собко. Берлинъ, 1880; того же Геннади: Русскія книжныя різдкости. Библіографическій списокъ русскихъ рѣдкихъ книгъ. Спб. 1872. Очень полезны историку литературы: "Матеріалы для русской библіографіи. Хронологическое обозрѣніе рѣдкихъ и замъчательныхъ русскихъ книгъ XVIII столътія, напечатанныхъ въ Россіи гражданскихъ шрифтомъ (1725 — 1800)", Н. В. Губерти, въ "Чтеніяхъ" моск. Общ. и отдельно, М. 1878—1881, два тома (разборъ Л. Майкова въ 31 отчеть объ Уваровскихъ преміяхъ): А. Н. Неустроевъ, Историческое розыскание о русскихъ повременныхъ изданіяхъ и сборникахъ за 1703—1802 гг. библіографически и въ хронологическомъ порядкъ описанныхъ. Спб. 1875 (дополненія Л. Майкова, въ Журн. мин. просв. 1876, іюль). Изъ журналовъ, посвященныхъ спеціально библіографіи и исторіи литературы, отмѣтимъ особенно Библіографическія записки, А. Н. Аванасьева, 1859-1861, и издававшійся въ последніе годы "Библіографъ", "Книговеденіе" и пр.

Въ объясненіе того, какимъ образомъ изученіе литературы, сосредоточенное прежде, съ художественно-исторической точки зрѣнія, почти исключительно на литературѣ новѣйшей, стремилось выработать взглядъчисто историческій и расширить изслѣдованіе до цѣльнаго представленія о судьбахъ русской литературы, припомнимъ здѣсь, какъ одинъ изъ факторовъ этого историко-литературнаго поворота, чрезвычайное распространеніе изученій старой письменности, которыя наконецъ раскрыли (хотя до сихъ поръ не вполнѣ) составъ древней письменности, подлежавшій историко-литературному опредѣленію. Въ Исторіи Этнографіи (т. І) мы объясняли, какимъ образомъ собственно только новая

наука, возбуждаемая западно-европейскими вліяніями, въ первый разъ достигала настоящей реставраціи исторической старины, о которой московская Россія уже забывала. Восемнадцатый вікъ открываль такіе памятники, какъ Русская Правда, "Духовная" Владиміра Мономаха. Слово о полку Игоревь; онъ впервые начиналь собирание и изданіе старыхъ льтописей; Новиковъ предприняль уже сложное изданіе "Древней Россійской Вивліовики". Съ техъ поръ развилось до замечательно-обширныхъ разм'вровъ сначала собираніе и внішнее описаніе, затемъ изследование памятниковъ. Такими собирателями въ конце XVIII и въ началъ XIX въка были гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ, гр. Ө. А. Толстой, проф. московского университета Баузе, канцлеръ гр. Н. П. Румянцовъ, позднъе купецъ Царскій и др. Первыя описанія рукописей этихъ собраній послужили началомъ широкой реставраціи древней письменности. Таковы были: описаніе собранія гр. Ө. А. Толстого (послужившаго послъ основаніемъ рукописныхъ собраній имп. Публ. Библіотеки), составленное К. О. Калайдовичемъ и П. М. Строевымъ, собранія Царскаго и библіотеки московскаго Общества исторіи и древностей оба составленныя Строевымъ. Эти описанія были еще только инвентарными; но въ 1841 г. явилось монументальное описаніе рукописей Румянцовскаго Музея А. Х. Востокова, гдв къ каталогу присоединялось уже историческое изследование. Другимъ монументальнымъ трудомъ подобнаго рода было нѣсколько позднѣе описаніе рукописей Синодальной Библютеки А. В. Горскато и К. И. Невоструева (съ 1855). Собираніе рукописей сопровождалось и изданіемъ древнихъ памятниковъ. Новиковъ нашель продолжателя въ гр. Румянцовъ, который предприняль изданіе "Собранія государственныхь грамоть и договоровъ", и сталъ меценатомъ для цълаго кружка молодыхъ ученыхъ, которые пріобръли потомъ высокое имя въ исторіи нашей науки. Таковы были въ особенности Востоковъ и Калайдовичъ. Рядомъ съ твмъ какъ совершались изследованія въ области русской исторіи, гдъ исходнымъ пунктомъ сталъ трудъ Карамзина, шли изслъдованія въ письменной древности, на первый разъ опять въ смыслъ собиранія и описанія: такимъ усерднымъ собирателемъ былъ изв'єстный митрополить Евгеній Болховитиновь. Въ тридцатых годах учрежденіе Археографической Коммиссіи открыло цёлую массу намятниковъ, до тъхъ поръ недостаточно извъстныхъ или совсъмъ неизвъстныхъ, въ видъ лътописей, актовъ и пр. Въ сороковыхъ годахъ начинаются въ этой области ревностные труды цалаго ряда изсладователей, которые еще расширили горизонть науки: таковы были труды О. М. Бодянскаго, И. И. Срезневскаго, Макарія Булгакова (впосл'ядствіи митрополита московскаго), Филарета (епископа рижскаго, потомъ архіепископа харьковскаго), В. М. Ундольскаго, И. Д. Бъляева, архим. (потомъ епископа) Амфилохія и др. Общій подъемь литературы съ конца пятидесятыхъ годовъ отразился большимъ оживленіемъ и въ археографической дъятельности. Возобновилось издание "Чтений" московскаго Общества исторіи и древностей, подъ редакціей Бодянскаго, остановленное въ 1848; возникаютъ новыя изданія, посвященныя изученію старой письменности; составляются новыя обширныя собранія рукописей въ ученыхъ учрежденіяхъ и въ частныхъ рукахъ, и эти рукописи описываются въ подробныхъ каталогахъ, которые бывають иногда

и важными археографическими изслъдованіями. Таковы изъ ученыхъ изданій, кромѣ названныхъ "Чтеній", "Сборники" русскаго отдѣленія Академін; "Православный Собесъдникъ" въ Казани, "Труды" Духовной Академіи въ Кіевѣ, изданія университетскія. Общество любителей древней письменности начало съ 1878 года длинный рядъ, между прочимъ, въ высокой степени замъчательныхъ изданій памятниковъ, причемъ многіе изъ нихъ были переданы въ полномъ факсимиле текста и лицевыхъ изображеній. Палестинское Общество, основанное въ 1882, предприняло и почти довершило рядъ изданій древнихъ русскихъ хожденій въ Святую землю. Археологическія Общества въ свою очередь принимали участіе и въ изданіяхъ памятниковъ письменности. Изъ описанія рукописей назовемъ: "Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ", Срезневскаго; описаніе старыхъ сборниковъ Публичной Библіотеки, А. Ө. Бычкова; описаніе рукописей Соловецкой библіотеки (перенесенной во время крымской войны въ Казань); собранія Хлудова (трудъ Андрея Попова), богатаго собранія Ундольскаго въ Румянцовскомъ музет въ Москвт, обширнаго собранія гр. А. С. Уварова (трудъ архимандрита Леонида); собранія церковно-археологическаго музея въ Кіевь (Н. П. Петрова); собранія Общества любит. др. письменности (трудъ Х. М. Лопарева), —собранія В. И. Григоровича въ Румянцовскомъ музей и въ одесскомъ университеть, — собранія А. А. Титова, — собранія Археографической Коммиссіи (трудъ Н. П. Барсукова), собранія Спб. духовной академіи (г. Родосскаго), — собранія Виленской библіотеки (Добрянскаго), собраній Вахрамѣева, П. И. Щукина и т. д. Давно предприняты были и описанія старопечатныхъ книгъ, гдѣ трудились П. М. Строевъ, Сахаровъ, Ундольскій, Каратаевъ, А. Е. Викторовъ и др.

Параллельно съ собираніемъ и описаніемъ рукописей шло изученіе ихъ содержанія, такъ что въ конців концовъ то знаніе книжной старины, какое существовало не только въ началъ стольтія, но даже въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, расширилось въ совершенно новую картину. Дальше встрътимся со множествомъ новыхъ спеціальныхъ изследованій, сделанныхъ въ этой области, и укажемъ здесь лишь нѣкоторые характеристическіе факты. Въ первый разъ становятся общедоступными или по крайней мёрё болёе доступными, чёмъ прежде, памятники, знакомство съ которыми возможно было только въ библютекахъ. Послѣ Остромирова Евангелія, изданнаго Востоковымъ, цѣлый рядъ древнихъ церковныхъ книгъ, сборниковъ, житій и т. п. явился теперь въ изданія русскаго отділенія Академіи, московскаго Общества исторіи и древностей, Общества любителей древней письменности, Археографической коммиссіи, какъ напр., знаменитый Святославовъ Сборникъ, древнія евангелія, лицевой Апокалипсисъ, фотографическія изданія л'ятописей Лаврентьевской и Ипатьевской, Козьма Индикопловъ, Космографія, Александрія, Палея и мн. др. Изслѣдованіе памятниковъ совершается съ гораздо болъе обширнымъ изученіемъ списковъ и редакцій, съ опредѣленіемъ историческихъ условій, наблюденіемъ особенностей языка, и выясняеть самое происхожденіе произведеній древней письменности съ точностію, какая еще въ недавнее время была немыслима. Таковы были, напр., изследованія летописи въ трудахъ Срезневскаго, Сухомлинова, Бестужева-Рюмина, П. Лав-

39

ровскаго; изслѣдованія литературы отреченных книгь въ трудахь Н. С. Тихонравова, А. Веселовскаго, И. П. Порфирьева, А. В'асильева, М. И. Соколова, М. Н. Сперанскаго, Н. В. Покровскаго, А. И. Кирпичникова и др. Многіе памятники, изв'єстные только по названію или неизв'єстные совс'ємъ, явились открытіемъ, которое вносило новыя черты въ цѣлый характеръ древней письменности, какъ, напр., нѣкоторые памятники поэтической литературы, заимствованной и самостоятельной: Девгеніевое Дѣяніе, Слово о погибели русскія земли, старые рукописные тексты былинъ, пов'єсть о Горѣ-Злочастіи, цѣлая литература древней пов'єсти, житій и т. д. Многіе въ высокой степени характерные памятники старой письменности были изданы въ первый разъ, какъ Стоглавъ, Домострой, "Просвѣтитель" Іосифа Волоцкаго, творенія Зиновія Отенскаго и т. д.

Подробное изложеніе археографических визследованій см. въ книгъ В. С. Иконникова: Опыть русской исторіографіи. Т. I, кн. 1-2.

Кіевъ, 1891—92.

Съ изученіями старой письменности расширялась постановка историческихъ изследованій. Исторія церкви въ трудахъ митрополита Макарія, архіепископа Филарета, въ книгъ Е. Е. Голубинскаго (изданіе которой, къ великому сожальнію, остановилось), обогатилась множествомъ новыхъ данныхъ; въ монографическихъ изысканіяхъ обширная масса данныхъ извлечена была изъ малодоступныхъ прежде старыхъ архивовъ. Въ первый разъ затронуты были внутренние вопросы церковно-народной жизни, какъ напримъръ, исторія древнихъ ересей и болве поздняго раскола. Съ помощью новыхъ матеріаловъ въ первый разъ могла быть затронута исторія того государственнаго и общественнаго броженія, какое наполняеть русскую жизнь XVII-го въка и было приготовленіемъ реформы. Государственная и общественная исторія XVIII-го и XIX-го въка точно также впервые входить въ область историческаго наблюденія сь разнообразными противоположностями высшей политики, общественныхъ стремленій и народнаго быта: припомнимъ, что въ сороковыхъ годахъ цълыя области нашей исторіи, доходя даже до XVII-го віка, бывали совсімь изъяты изъ научнаго обращенія.

Это изученіе письменной старины было въ такихъ размѣрахъ невѣдомо еще недавнему времени: Слово о полку Игоревѣ предполагалось единственнымъ поэтическимъ памятникомъ нашей древности и вся старина считалась періодомъ первобытнаго состоянія, еще непросвѣтленнаго сознаніемъ. Понятно, что по мѣрѣ этого раскрытія древней жизни могла наступить та историко-литературная реакція, начало которой относится къ послѣднимъ сороковымъ годамъ. Вслѣдствіе этихъ новыхъ изученій старины и народности возникала новая точка зрѣнія: прежній взглядъ не только считался одностороннимъ, но казался настоящей ересью; истинную народную оригинальность видѣли именно и только въ древней Руси, свободной отъ подавляющаго влія-

нія западныхъ литературъ.

Этому повороту мнѣній содѣйствовали, далѣе, новыя изученія этнографическія. Подробное изложеніе ихъ развитія сдѣлано мною въ "Исторіи русской этнографіи". Отмѣтимъ здѣсь главные факты. Первое возникновеніе народныхъ изученій восходитъ къ начаткамъ рус-

ской науки XVIII-го въка, къ описаніямъ Россіи со временъ Петра, къ путешествіямъ німецкихъ и русскихъ академиковъ прошлаго віка, среди которыхъ особливо знамениты имена Палласа и Лепехина; къ концу столетія интересъ народной поэзіи вызваль знаменитые пъсенники Чулкова и Новикова, сборникъ пъсенныхъ мелодій Прача. Въ тридцатыхъ годахъ нынъшняго столътія, отчасти подъ вліяніемъ оффиціальныхъ заявленій народности, совершались труды И. П. Сахарова и В. И. Даля; являлось стремленіе установить народныя изученія, съ философско-исторической точки зрінія, какъ у Н. И. Надеждина; въ связи съ этимъ, начинавшееся славянофильство искало непосредственнаго сближенія и сліянія съ народомъ, и кромъ построенія изв'єстной теоріи, призывавшей къ созданію чисто національной цивилизаціи въ противоположность къ западной, это движеніе сопровождалось требованіями изученія народной жизни, и результатомъ было напримъръ, то обширное собрание пъсенъ П. И. Кирѣевскаго, которому впрочемъ суждено было явиться въ свѣть (кромъ одного отрывка) лишь нъсколько десятковъ лътъ спустя. Съ эпохой освобожденія крестьянь и вообще съ оживленіемъ общества и литературы въ началъ царствованія Александра II, этнографическія изученія принимають небывалые прежде разміры и вмісті сопровождаются принципіальнымъ движеніемъ частью въ прежнемъ славянофильскомъ, частью въ новомъ народническомъ направленіи, которое не только не совпадало съ прежнимь славянофильствомъ, но иногда вызывало въ послъднемъ явное недружелюбіе. Новыя этнографическія стремленія вознаграждены были богатыми результатами въ открытіи замічательныхъ произведеній народной поэзіи (Рыбниковъ и Гильфердингъ), —и затъмъ новые пріемы изслъдованія, воспринятые изъ западной науки, въ трудахъ Буслаева и его учениковъ и преемниковъ, создали неизвъстное прежде понимание нашей народной старины.

Нѣтъ сомнѣнія, что обширное внѣшнее распространеніе этнографическихъ интересовъ находилось въ связи съ практическимъ общественнымъ народолюбіемъ, и это послёднее отразилось также сознательно и безсознательно на изученіяхъ историческихъ и историко-литературныхъ. Каково бы ни было значение литературы, развившейся изъ Петровской реформы подъ глубокимъ вліяніемъ литературъ западныхъ, полагалось, что истинная основа историческаго развитія лежить въ народъ, и потому къ изученію его быта, воззрѣній, судьбы, идеаловь, должны тяготьть и гражданскія стремленія общества и историческое изученіе. Такія воззрѣнія слагались уже въ спорахъ сороковыхъ годовъ, и Бълинскій въ послёдніе годы начиналь относиться къ славянофильству съ большимъ признаніемъ его теоретическихъ положеній, хотя не уступаль своего критическаго взгляда. Во всякомь случав историко-литературный интересь быль расширень, — хотя отношеніе историческихъ факторовъ русской жизни до сихъ поръ не

установлено.

Новое расширение историко-литературныхъ интересовъ явилось съ изученіями славянства. Кром'в "Исторіи славянскихъ литературъ" мы останавливались на этомъ предметь въ "Обзоръ русскихъ изученій славянства" (Въстн. Европы, 1889, апръль — сентябрь); въ статьяхъ:

"Панславизмъ" (Въстн. Европы, 1878—1879), "Новыя данныя о славянскихъ дълахъ" (В. Е., 1893, іюнь — августъ), "Изъ исторіи панславизма" (тамъ же, сентябрь). Интересъ былъ двоякій. Съ одной стороны, изучение славянства было историко-филологическое, и здёсь оно доставляло важныя указанія для объясненія древняго русскаго быта, языка, а также историческихъ связей съ южнымъ славянствомъ. Въ исторіи нов'єйшей это изученіе указывало на великій національный интересъ славянского вопроса: здёсь отметимъ только, какъ національный славянскій принципъ ставился во главу цёлыхъ отношеній восточной цивилизаціи къ западной, и какъ славянскія увлеченія воздъйствовали на практическую политику. Извъстно, что взглядъ на нравственныя и реальныя отношенія русскаго народа къ южному и западному славянству сильно колебался въ средъ самаго Славянскаго благотворительнаго Общества: примѣръ — недавняя рѣчь В. И. Ламанскаго въ этомъ Обществъ.

## ГЛАВА І.

ИСТОРИЧЕСКІЯ УСЛОВІЯ РУССКАГО НАЦІОНАЛЬНАГО РАЗВИТІЯ.

Культурныя условія русскаго народнаго развитія.—Отличія отъ жизни романо-германскаго Запада. — Принятіє христіанства; значеніе діятельности славянских апостоловь и новая противоположность къ Западу съ разділеніемъ церквей.—Междуславянскія отношенія. — Татарское иго.—Московское объединеніе. — Стремленіе къ установленію культурнаго общенія съ Западомъ.—Органическій смыслъ нашего историко-литературнаго развитія.—Діленіе исторіи русской литературы на періоды.

Въ историческомъ изслѣдованіи русской литературы сами собою представляются различные общіе вопросы, которые, однако, обыкновенно мало привлекали къ себѣ вниманіе въ своемъ цѣломъ составѣ, и если вызывали отвѣты, то всего чаще лишь отрывочно и по другимъ поводамъ.

Если говорится о національных особенностяхь и національномъ развитии русскаго народа, литература, очевидно, должна имъть особенное значение въ ихъ опредълении: она была тъмъ живымъ словомъ, какое осталось отъ всёхъ прежнихъ вековъ народной жизни, и ея судьба должна бы получить свой въсъ, когда опредъляется особенность русской національности и ея отношение къ другимъ племенамъ и формамъ развития. Подобные вопросы поднимались давно, сначала въ формъ болъе элементарной, потомъ все болве сложной, и литература редко привлекалась къ ихъ решению. Но если говорилось, что русский міръ, вмъстъ съ греческимъ и славянскимъ, представляетъ духовныя отличія и преимущества, неизв'єстныя міру западному, романскому и германскому; если въ последнее время, видоизменяя эту собственно в роиспов дную точку зрвнія, говорять объ особенности нашего "культурнаго типа", исключающаго даже преемственность цивилизаціи, очевидно, что были бы важны факты, которые можетъ представить историческое развитіе литературы... Мы не будемъ вдаваться въ разсмотрѣніе этого послѣдняго взгляда, наи-

болве распространеннаго теперь между твми, кто настаиваеть на исключительности русскаго народнаго характера и исторіи, противъ этого взгляда уже были приведены достаточные аргументы и отрицание преемственности опровергается каждый день самыми событіями, —и остановимся прямо на основныхъ фактахъ литературной исторіи, которые были отраженіемъ основныхъ явленій д'яйствительности.

Въ сущности очень трудно определять, где начиналась бы особенность "культурнаго типа", отличающаго русскій народъ или славянское племя. Племенная принадлежность русскаго народа къ аріо-европейскому племени указываеть на родовое единство русскаго народа съ другими отраслями этого племени, и въ частности съ народами западно-европейскими. Послъ этой древнъйшей связи, болъе поздняя ступень аріо-европейскаго рода представляетъ славянское племя въ зернъ германо-литовско-славянскомъ или другомъ подобномъ; наконецъ, ступень обще-славянская, изъ которой развилось современное разнообразіе славянскихъ племенъ. Извъстно, что отъ всъхъ этихъ эпохъ слъды въ языкъ, означающіе ту или другую общую ступень культуры, обыкновенно оставались наслъдствомъ для эпохъ послъдующихъ. На которой изъ этихъ ступеней образовался тотъ исключительный культурный типъ, который, какъ предполагается, отдъляетъ насъ теперь отъ всего остального человъчества? Данныя языка указывають, что основы культуры въ славянской отрасли были едины не только въ семь термано-литовско-славянской, но въ целой семь аріоевропейской. Последующая исторія всёхъ племенъ была безконечнымъ дифференцированіемъ первоначальнаго типа и первоначальнаго содержанія подъ вліяніемъ всёхъ тёхъ условій географической мъстности, климата, сосъдства, племенного смъщенія, бытовыхъ воздѣйствій, — условій, которыя воспринимаются физической и нравственной природой человѣка и отзываются на ней болъе или менъе быстрыми и прочными видоизмъненіями и передаются по наследству. Эти условія были чрезвычайно разнообразны для различныхъ народовъ европейской территоріи, произвели весьма разнообразныя последствія, но, конечно, не уничтожили ни общихъ родовыхъ свойствъ въ народной массъ, ни той дъятельной природы, какая отличала издавна пълое племя; -- замътимъ при этомъ, что новъйшая наука склонна признать способность къ культуръ даже за самыми низшими, теперь умственно подавленными племенами (конечно, на пространствъ многихъ покольній). Такимъ образомъ въ племенномъ отношеніи славянское, а затъмъ и русское племя раздъляло тъ же общія внутреннія основы развитія; но громадная разница явилась въ тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, т.-е. внѣшнихъ условіяхъ, какія русское племя встрѣтило на первыхъ порахъ своего вступленія въ историческую дѣятельность.

Эта первая пора извъстна до сихъ поръ очень мало. Прямыхъ свидътельствъ о русскомъ народъ до IX-го въка почти не существуеть; славянскія массы, очевидно, присутствовали, но упоминанія о нихъ крайне неясны и самая исторія "русскаго" народа до сихъ поръ остается предметомъ упорныхъ разногласій. Но остается одинъ фактъ: когда въ ІХ въкъ можно предположить первые зачатки русскаго государства, на западъ шла уже дъятельная культурная жизнь, такъ или иначе примыкавшая къ наследію римской и частію византійской образованности. Римъ и отчасти Византія передавали западнымъ народамъ непосредственно, въ прямомъ преемствъ, свои учрежденія, культуру, латинскій языкъ (ставшій на запад'я языкомъ церкви и школы), памятники античной литературы. Германцы, извъстные Риму еще до Рождества Христова, въ первомъ въкъ являются уже предметомъ цълаго сочиненія у величайшаго изъ римскихъ историковъ, и въ его книгъ остается драгоцънное писанное свидътельство германской исторіи; римляне владычествовали на окраинахъ германскаго племени и римскіе памятники уцівлівли тамъ донынъ. Еще ранъе была извъстна римлянамъ Галлія и Испанія, и римская колонизація положила здёсь, вмёстё съ Италіей, основы позднъйшихъ романскихъ языковъ. Христіанство, приходившее въ эти страны изъ римскаго источника, встрвчало здесь болбе или менъе подготовленную культурную почву. Въ то время, когда на востокъ едва полагаются основы государства и возникаетъ первая письменность, на западъ уже развивалась оживленная литературная д'ятельность на латинскомъ язык'в, за которымъ уже вскоръ послъдовала народная ръчь, и именно съ произведеніями народнаго творчества, или творчества личнаго, литературнаго, но слъдовавшаго народному преданію и вдохновенію. Первые сохранившіеся памятники германскаго языка являются уже въ IV въкъ въ трудъ готскаго епископа Ульфилы; съ церковной литературой на латинскомъ языкъ, съ произведеніями народно-поэтическаго характера на народной рѣчи, соединяется тогда же стремленіе къ научной д'вятельности, потомъ все возроставшее; ранніе средніе в'яка уже им'яли свою философію (будущую схоластическую философію) и имѣли уже свое античное Возрожденіе, — настоящее начало котораго все болье ускользаеть оть ученыхъ изследователей, такъ что вместо "Возрожденія" возникаетъ мысль о непрерывавшейся, хотя временно упадавшей и неясной, классической традиціи. Къ тому времени, когда на славянскомъ востокъ впервые складывается письменность, у народовъ западныхъ заложены уже прочные задатки широкаго литературнаго развитія, которое свид'єтельствовало о сильно возбужденной умственной дъятельности и поэтическихъ интересахъ; церковный и ученый латинскій языкъ давалъ общую литературную почву для всёхъ народовъ католическаго запада, объединяя ихъ умственную дъятельность и мало-по-малу распространяя литературное наследіе классической древности, и изъ этого наслъдія развился наконецъ противовъсъ средневъковой дерковной исключительности, который сталь началомъ новъйшаго

научнаго движенія.

Это основное различіе во внішних судьбахъ просвіщенія, вмъстъ съ другими условіями, наступившими позднье, —не могло не отразиться на объемъ и характеръ славяно-русскаго литературнаго развитія. Почти на тысячу лътъ позднъе, чъмъ народы романо-германскаго запада, русскій народъ является на опредъленной исторической сцень; на своемъ далекомъ востокъ онъ остался чуждъ того непосредственнаго вліянія классическихъ культурныхъ преданій, которыя на запад'є д'яйствовали непрерывно и, какъ это указываетъ вся дальнъйшая исторія запада и востока, были ферментомъ развитія пов'єпшей цивилизаціи. Зд'єсь не было тъхъ возбужденій и опоры, которыя являлись на западъ на помощь народнымъ силамъ илеменъ и дъйствительно въ самыя грубыя эпохи народныхъ переселеній или среднев вкового варварства не давали заглохнуть работъ мысли и поэтическаго творчества. Напротивъ, народныя массы востока долго оставались въ условіную первобытной патріархальности, — такъ что иногда разсказъ нашего начальнаго лътописца рисуетъ первобытныя ступени народной жизни, какія за тысячу лътъ рисоваль Тацить для германскаго племени: нужно было одолъвать еще первыя трудности племенного объединенія, впервые пріобрътать письменность, полагать первыя основы просв'ящения въ вид'я элементарной школы, -- которой потомъ въ течение многихъ въковъ такъ и не пришлось развиться до настоящей ученой школы, какая уже очень рано возникла и широко распространилась на европейскомъ западъ. Каковы бы ни были всъ наши отличія отъ этого запада, которыя, какъ утверждаеть упомянутая выше теорія, дълали бы для насъ излишними (если не зловредными) западные примъры, не подлежить сомнънію одно, что, при какой бы то ни было народной особенности, для разумнаго развитія національных силь необходимъ запасъ знанія и самостоятельной работы мысли на его почвъ: скудость такого знанія надолго сопровождала старую русскую жизнь.

Рѣшающими событіями исторической жизни русскаго народа были основание русскаго государства и затемъ принятие христіанства. Первое соединяло разрозненныя до тёхъ поръ племенныя силы въ одно цълое и дало первую основу для созданія націи; второе дало, или въ первое время по крайней мъръ указало, націи путь нравственнаго сознанія и въ то же время объединило, при всемъ различіи испов'яданій, русскій народъ съ народами Европы на общей почвѣ христіанства. Цивилизація Европы, западной и восточной, могла быть только христіанской: этимъ Европа была ръшительно отграничена отъ восточнаго азіатскаго міра (который становился магометанскимъ) и общія начала цивилизаціи, созданныя теперь на христіанской основъ, должны были стать принадлежностью христіанскихъ народовъ.

Но въ это самое время ходъ исторіи положиль опять р'язкую грань между востокомъ и западомъ. Первое славянское христіанство, установленное д'ятельностью Кирилла и Меюодія, введено было къ славянскимъ племенамъ еще до раздъленія церквей. Когда прочно установилась русская церковь, раздѣленіе церквей произошло, и послъдствія церковной вражды Рима и Византіи съ самаго начала отразились и на церкви русской. Каковы бы ни были основанія спора, д'яленіе греческаго востока и латинскаго запада, безъ сомнвнія, повлекло за собой для русскаго народа и отчужденіе отъ той умственной жизни, какая твмъ временемъ уже широко развивалась на западъ.

Недавно совершившаяся и почти во всъхъ славянскихъ земляхъ торжествуемая тысячелътняя память подвига св. Кирилла и Меоодія привлекла новыя научныя изслѣдованія о дѣятельности славянскихъ апостоловъ. Она была дъломъ въ высокой степени замъчательнымъ. Въ то время, когда господствовало и на западъ, и на востокъ представление о возможности только трехъ (или собственно двухъ) языковъ церкви, св. писанія и богослуженія, Кириллъ и Мееодій начали свою пропов'єдническую д'єятельность между славянами именно съ перевода писанія и литургіи на славянскій языкъ: народная рѣчь получила то право, какого въ католической церкви она не имъетъ и до сихъ поръ; вмъстъ съ тъмъ обращенное славянство вступало въ духовную связь съ Византіей, которая въ тѣ вѣка была могущественнымъ авторитетомъ церковной жизни для всего христіанскаго востока и вмѣстѣ съ тѣмъ хранила преданія древняго образованія. Эти отношенія

къ Византіи въ нов'йшихъ историческихъ ученіяхъ были возведены въ національный принципъ, въ цёлую программу національной д'вятельности, единственно законной и нормальной для русскаго народа, составляющей источникъ его самобытности и не только оправдывающей отдаление отъ запада, но требующей этого отдаленія. Эти ученія изв'ястны. Н'якогда, въ полусознательной формв, поддерживали его старые русскіе мыслители, для которыхъ единственнымъ христіанствомъ было христіанство греческое, или въ концв концовъ только христіанство русское, московское. Въ новъйшихъ теоріяхъ этому различію восточнаго православія и римскаго католичества приданы были новые отт'єнки: если прежде дёло заключалось только въ вёроисповёдной нетерпимости, теперь найдены были для нея утонченныя богословскофилософскія толкованія, а съ другой стороны присоединено истолкованіе національное. Различіе востока и запада церковное было отождествлено съ различіемъ міра "романо-германскаго" и "грекославянскаго", --- хотя значительная часть германскаго міра свергла съ себя первоначальную латинскую церковность, а въ мір'в славянскомъ почти весь западъ принадлежить романскому католицизму или уніи, нікоторая доля состоить въ протестантстві, а одна доля принадлежить даже магометанству.

Отношенія въ Византіи были много разъ предметомъ не столько точныхъ изследованій, сколько общихъ разсужденій, въ которыхъ отвергалось прежнее отрицательное мивніе относительно благотворности ея вліянія на древнюю Русь, и напротивъ указывалось великое значение ея для славяно-русскаго міра, ея господствующее церковно-нравственное значение для цёлаго православнаго востока и ен высокое положение въ тогдашней образованности, гдв она бывала источникомъ научныхъ и художественныхъ знаній для самаго запада 1). Мы встрътимся далье съ ея церковными вліянінми на славяно-русской почвъ, но относительно византійской образованности было уже зам'вчено, что ея вліяніе мало коснулось древней Руси въ смыслѣ возбужденія ея собственной самод'ятельности. Т'в философскія и классическія возд'яйствія, которыя играли такую важную роль въ развитіи западнаго Возрожденія, какъ теперь несомнінно извістно, возможны были только потому, что встретили тамъ подготовленную почву, и западное движеніе раздвинулось гораздо шире этихъ византійскихъ воздъйствій, которыя доставили для этого движенія только матеріалъ. Въ самой Византіи Возрожденіе далеко не развилось въ

<sup>1)</sup> Ср. за послъднее время, между прочимъ, ръчь извъстнаго византиниста, проф. Успенскаго: "Русь и Византія въ X въкъ". Одесса, 1888.

смыслѣ такого широкаго и смѣлаго научнаго движенія и литературнаго переворота, какими оно сопровождалось на запад'є; что касается древней Россіи, то здісь не было и малівищей тіни подобныхъ вліяній византійской учености: это движеніе осталось древней Россіи совершенно чуждымъ, —русская литература испытала вліянія Возрожденія лишь долго спустя, въ той позднъйшей формаціи, какую представляль западно-европейскій, преимущественно французскій, псевдо-классицизмъ, который привился у насъ уже въ XVIII въкъ. Наконецъ, при всемъ значеніи церковныхъ вліяній, приходившихъ изъ Византіи, національная жизнь предъявляеть еще другія требованія, и въ области знанія возд'єйствія Византіи остались крайне недостаточными.

Пропов'едь христіанства, приходившая къ славянству изъ Византін и, какъ предполагають, коснувшаяся почти всёхъ славянскихъ племенъ въ IX и X вѣкѣ, заставляла видѣть въ дѣятельности Кирилла и Менодія подвигъ общеславянскаго значенія, который если не осуществился исторически въ единомъ православнославянскомъ союзъ, то остался завътомъ и идеаломъ славянскаго единенія. Къ этому идеалу приходило славянофильство, и тъмъ же идеаломъ бывали увлечены многіе изъ нашихъ славистовъ, для которыхъ эта древняя пора славянской исторіи представлялась единственной нормальной формой славянского народнаго бытія. Отсюда, вм'єст'є съ племеннымъ родствомъ славянскихъ народовъ, вызывающимъ донынъ взаимныя сочувствія, выводилась задача славянскаго единенія, которое распространялось также и на историческое прошедшее: въ этомъ прошедшемъ и именно въ литературномъ развитіи славянскихъ племенъ усматривалась извъстная внутренняя связь и параллельность, такъ что самая исторія литературы славянскихъ племенъ могла быть разсматриваема при этомъ взглядъ не иначе, какъ съ предположениемъ этой внутренней связи: славянскія литературы представляли единое цъльное явление по своему внутреннему духу и окончательному идеалу 1).

Въ дъйствительности, этотъ взглядъ находитъ весьма ограниченное историческое оправдание. Онъ состоить изъ двухъ основныхъ положеній: изъ установленія исторической связи и параллели прошедшей судьбы славянскихъ литературъ (т.-е. внутренней жизни славянства), и установленія идеала будущаго единства. Что касается последняго, трудно говорить, исполнится онъ или нътъ въ будущемъ, - судьбы его будуть совершаться съ уча-

<sup>1)</sup> Наиболье характерное выражение этой точки зрвнія высказалось въ трудахъ знаменитаго слависта В. И. Григоровича.

стіемъ факторовъ, которыхъ невозможно было бы предвидѣть. Но устраняя эту часть вопроса, трудно также увъриться въ параллельности явленій, уже отошедшихъ въ исторію. Историческій слѣдъ древней связи, положенной нѣкогда церковнымъ единствомъ (совпадавшимъ съ близостью самыхъ наръчій), остался только въ предълахъ трехъ племенъ: русскихъ, болгаръ и сербовъ. Древнъйшее православное христіанство, введенное самими Кирилломъ и Меводіємъ въ Моравіи, уже вскор'я было тамъ см'янено католичествомъ и исчезло почти безъ слъда. Оно сохранилось только у болгаръ и сербовъ на югѣ и у русскаго народа на сѣверовостокъ. По раздъленіи церквей упорная борьба Рима и Византін отъ вопросовъ догмата и церковнаго авторитета переходила тотчасъ на споръ о территоріи той и другой церкви. Западное славянство, слишкомъ близкое къ сильнымъ массамъ католицизма и къ самому Риму, притомъ въ самыя времена Кирилла и Меөодія (до раздёленія церквей) принадлежавшее къ области римскаго епископа, теперь окончательно подпало его власти, приняло римскій догмать и церковную латынь, и съ тъхъ поръ донынъ остается въ условіяхъ римскаго католицизма, только изръдка и платонически помышляя о своей старой славянской церкви. Славянство южное и восточное неоднократно видъли притязанія римской церкви вовлечь ихъ въ свою область; но мъстныя условія, отдаленность отъ Рима и близость Византіи сделали эти попытки почти безплодными 1), и мало того—въ результатъ получилась, напр., въ средъ русскаго народа крайняя нетернимость къ латинству, столь сильная, что изъ-за нея исчезало даже чувство племенного родства: славяне католическіе были "латины". Такимъ образомъ, со времени раздъленія церквей, поголовнаго присоединенія западнаго славянства къ католицизму и затымъ уничтоженія (за немногими исключеніями) славянскаго богослуженія, славянство раскололось на два лагеря, между которыми установилось въ сущности враждебное отношение: для славянъ православныхъ, особенно для русскихъ, католические братья вошли въ ту же категорію внушавшей религіозное отвращеніе латины; для славянъ западныхъ православная славянская церковь, несмотря на братство народовъ, стала предметомъ ревностнаго отвращенія, какое пропов'ядоваль Римъ къ восточной схизм'є; об'є стороны не уступали другь другу въ силъ этой антипатіи и, быть можеть, единоплеменность еще усиливала вражду. Разно-

<sup>1)</sup> Почти — потому, что въ западныхъ сербскихъ земляхъ католицизмъ все-таки бросилъ корень, а поздиве, въ формъ уніи, успълъ распространиться и на извъстную долю русскаго племени.

родность политической жизни, а также въ большой мъръ разновърје породили между двумя всего ближе сосъдними и самыми многочисленными славянскими племенами непримиримую вражду, факты которой мы видимъ и въ наши дни: нигдъ не принималась съ такой верой и съ такой готовностью известная теорія о туранскомъ происхождении русскаго народа, какъ именно въ польской литературь. Но дело не ограничивалось вероисповеднымъ различіемъ. Съ католицизмомъ, въ утвержденіи котораго играло роль близкое сосъдство, а съ нимъ и давно возникавшая культурная связь съ германскимъ западомъ 1), водворялся и цвлый новый складъ быта, понятій, культурныхъ знаній и, наконець, литературы: католицизмъ не зналъ національностей, - на первомъ планъ интересомъ его было универсальное господство Рима; латинская школа, необходимая въ церковныхъ видахъ, становилась проводникомъ латинской литературы, имъвшей столь громадное распространеніе въ средніе въка; въ болье образованныхъ славянско - католическихъ странахъ эта латинская литература имъла своихъ многочисленныхъ дъятелей, и напр., въ Польшъ своихъ изящныхъ стилистовъ. Понятно, что литературная образованность, существовавшая въ этой формъ, не имъла ничего общаго съ той письменностью, какая велась на югв и востокв православнаго славянства: онъ даже не знали другъ о другъ. Тъ проблески общаго славянскаго чувства, какіе находять тымъ не менъе въ этихъ литературахъ, раздъленныхъ по существу, въ концъ концовъ были слишкомъ одиноки и слабы, чтобы создать какое-либо прочное движение, хотя бы въ тесныхъ наиболье образованныхъ кругахъ славянскихъ племенъ: эти проблески отыскиваются теперь лишь отдельными крупицами...

Было одно широкое, могущественное движеніе, которое взволновало не только славянскій, но цълый европейскій католицизмъ и въ которомъ указывается глубокое проявление самостоятельнаго славянскаго духа. Это было гуситство. Въ немъ указывалась нашими историками та замъчательная черта, что оно должно было быть объясняемо тёмъ преданіемъ православія, которое сохранялось въ чешской земль съ эпохи перваго введенія христіанства, когда было здъсь славянское богослужение, когда чешская земля имъла своихъ святыхъ, память которыхъ хранится въ православной церкви; последователи Гуса чувствовали свою связь съ восточнымъ православіемъ. Но, какъ ни знаменательны многіе факты этой исторіи, цілое движеніе остается, однако, очень да-

<sup>1)</sup> Напр., давнія німецкія колонін въ Польші н Чехін, притомъ призываемыя самою "славянскою" властью.

леко отъ православнаго міра. Движеніе, поднятое Гусомъ, было двоякаго характера: съ одной стороны это было движение въ интересъ подъема чешской народности; съ другой это былъ протесть противъ папства, примыкавшій къ другимъ протестамъ, которые уже задолго возникали въ западной Европъ, и гдъ ближайшимъ предшественникомъ Гуса былъ Виклефъ, а позднъйшимъ продолжателемъ былъ Лютеръ. Дальнъйшее развитие самаго гуситства на народной чешской почет было уже очень далеко отъ православія, и фактически не получило никакого въ нему отношенія. Подобнымъ образомъ и посл'єдующія явленія чешской жизни и литературы, въ которыхъ видятъ глубоко народное и съ тъмъ вмъстъ обще-славянское явленіе, какъ напр. вспомянутый недавно Коменскій, были спеціальными продуктами частной племенной жизни и, какъ Коменскій, также продуктами общей европейской образованности, которые въ свое время остались чужды остальному славянству. Подобнымъ образомъ развитіе другихъ западно-славянскихъ литературъ не стояло ни въ какой связи ни съ другими литературами славянскаго запада, ни тъмъ менъе съ литературами православнаго славянскаго востока. Такъ было, напр., съ своеобразно-богатой далматинской литературой XVI — XVIII въка, которая осталась неизвъстна виъ ближайшихъ предъловъ племени; по существу осталась чужда также литература польская, и впервые понятіе о славянской взаимности составляетъ принадлежность ближайшей къ намъ исторической эпохи, — гдъ "возрождение" возникало, во-первыхъ, изъ общихъ условій политической жизни Европы, во-вторыхъ, изъ частныхъ движеній въ средъ самихъ славянскихъ племенъ, и всего менъе изъ спеціальнаго взаимнаго возд'яйствія славянскихъ литературъ, которое явилось только позднее и только въ известной мере. До сихъ поръ славянскія литературы ведуть весьма разъединенную жизнь, встречаясь только въ известныхъ пунктахъ (напр., особенно въ вопросахъ славянской древности и этнографіи) и оставаясь чуждыми другь другу въ проявленіяхъ наиболье характерныхъ, — такъ, напр., остальнымъ славянскимъ литературамъ оставался чуждъ и мало понятенъ новъйшій художественный реализмъ русской литературы.

Болъе тъсная связь существовала для старой русской письменности только съ южно-славянскими литературами. Русское христіанство было позднъе западно-славянскаго и южно-славянскаго на цълое столътіе. Къ намъ пришла уже сформировавшаяся церковная жизнь и богослуженіе на старо-славянскомъ языкъ; вмъстъ съ христіанствомъ явилась готовая довольно значи-

тельная литература, собравшаяся въ теченіе этого стольтія частію въ Моравіи и особливо въ Болгаріи: переводы священнаго писанія, богослужебныхъ книгъ, твореній отцовъ церкви, византійскаго хронографа, а также и нікоторыя сочиненія славянскихъ писателей. Этоть южно-славянскій вкладъ быль бережно сохраненъ въ русской письменности, увеличивался новыми писаніями, приходившими отъ болгаръ и сербовъ, а вм'вств съ темъ послужиль основой для собственной деятельности старыхъ русскихъ писателей, для основанія русской литературы Эта связь была естественна по всёмъ обстоятельствамъ дёла. Необходимо предположить, что для установленія христіанства (при Владимір'я, а въ частныхъ случаяхъ и ранве) первыми исполнителями богослуженія были призваны ближайшіе сосъди, священники или монахи болгарские съ ихъ готовыми книгами, которыя въ основъ языка были близки къ русской рѣчи, во многомъ тождественны съ нею. Старо-славянскій языкъ, пришедшій съ авторитетомъ церкви, получилъ и вообще авторитетъ для книжнаго писанія: его старались усвоить, старались ему подражать, и хотя въ концъ концовъ полное подражание было невозможно, живая ручь и туйствительность были слишкомъ сильны и заявили эту силу тамъ. гдѣ письменныя произведенія затрогивали прямо русскую жизнь, но церковный оттыновъ языка въ большей или меньшей мъръ сталь общею и неизменною принадлежностью всей старой письменности и дожилъ даже до новъйшаго времени, когда живая рѣчь могла завоевать свое литературное право только послѣ упорной борьбы, —и этотъ оттънокъ сохранился до сихъ поръ у церковныхъ писателей и проповъдниковъ. Этотъ церковный языкъ и быль той общей почвой, на которой построилось частное литературное единство русскихъ, болгаръ и сербовъ. Оно длилось до наденія болгарскаго и сербскаго народа подъ турецкимъ завоеваніемъ: это паденіе было страшное; съ уничтоженіемъ политической независимости погибло и множество старыхъ памятниковъ историческаго быта и письменности, потеряна была самал возможность и память прежняго образованія, и въ конців концовъ потребности церковной жизни удовлетворялись при помощи стараго церковно-славянского достоянія, какое нікогда подівлено было съ народомъ русскимъ и теперь получалось обратно.

Таковы были старыя литературныя отношенія. Посл'я двухъ съ небольшимъ в'яковъ литературной жизни на основ'я старославянской книжности, сама древняя Русь испытала жестокое б'ядствіе подъ татарскимъ владычествомъ, которое вм'яст'я съ вн'яшнимъ разгромомъ не могло не повліять и на ходъ образо-

вательнаго движенія. Забота о сохраненіи національнаго существованія подъ игомъ азіатскихъ варваровъ поглощала д'ятельныя силы и въ соединении съ другими политическими условіями (литовскія завоеванія и отділеніе западныхъ краевъ Руси въ особое цілое, въ великомъ княжестві Литовскомъ, паденіе южнославянскихъ царствъ, а затъмъ и самой Византіи, соединеніе "Литвы" съ Польшей) на русскомъ востокъ образовалась новая форма политической жизни, на спеціально великорусской основ'ь, въ великомъ княжествъ и потомъ царствъ Московскомъ. Когда въ то же время русскій западъ и югъ подпадаль вліянію и потомъ господству Польши, московская Русь осталась одна представительницей независимаго русскаго народа и вследъ за сверженіемъ ига стала быстро расширяться на востокъ, захвативъ уже въ концъ XVI въка не только все Поволжье, но и западную Сибирь; въ XVII въкъ уже вся Сибирь была въ рукахъ московскаго царства, а въ Россіи европейской совершилось присоединеніе Малороссіи и уже ділались попытки сломить крымскихъ татаръ. Этому государственному росту не отвъчало внутреннее развитіе. Въ тяжелую эпоху ига и среди усилій къ централизаціи и освобожденію, когда притомъ Россія была еще дальше отодвинута отъ Европы промежуточнымъ княжествомъ Литовскимъ и Польшей, она оказалась въ уединенномъ положеніи, гдъ съ одной стороны она являлась побъдоносной относительно магометанскаго востока, а съ другой на нее были уже обращены надежды угнетеннаго востока православнаго, греческаго и славянскаго, и, наконецъ, кавказскаго. При исключительномъ господствъ средневъковыхъ церковныхъ представленій слагался идеалъ могущественнаго царства въ архаическомъ восточновизантійскомъ стиль: въ Москвъ видълся третій Римъ, долженствовавшій зам'єнить павшую греческую имперію. Но въ этомъ царствъ недоставало одного — правильно поставленной школы, широкаго умственнаго кругозора, наконецъ даже правильнаго развитія матеріальных силь страны и средствъ защиты. Внутреннее содержание не отвъчало громадному вижшнему объему государства и отсюда проистекала органическая потребность реформы, послѣ которой слѣдовало постоянное, хотя неровное, отрывочное, но темъ не мене обильное результатами воздействие западно-европейской образованности. Новая русская исторія вся исходить изъ факта реформы, не столько въ томъ смыслъ, что съ этимъ явился притокъ европейскаго знанія, сколько въ томъ, что были сильно возбуждены собственныя русскія силы, которыя дъйствительно, послъ извъстнаго періода подражательныхъ заим-

ствованій, стали стремиться къ самобытной д'ятельности и творчеству. Какая бы ни была принята точка зрвнія на прошедшія судьбы русскаго народа, нътъ сомнънія, что широкое примъненіе національных силь ведеть начало только съ посл'яднихъ двухъ стольтій-какъ въ постоянномъ возрастаніи государства, такъ и въ созданіи самобытной литературы. Едва ли сомнительно, что горизонтъ національной мысли, развивавшейся въ этомъ направленіи, становится шире стараго преданія.

Изученіе событій, свободное отъ предвзятыхъ понятій, укажетъ, что въ намъченномъ здъсь преемствъ историческихъ явленій не было ничего ненормальнаго, что отступленія и колебанія бывали только слёдствіемъ тяжело сложившихся внёшнихъ условій, но не самой національной природы, что посл'єдній переломъ, какимъ считаютъ Петровскую реформу, былъ органическимъ требованіемъ самой этой природы. Народъ, по происхожденію принадлежащій къ одному племени съ культурными народами Европы, обладающій христіанскимъ просвіщеніемъ, несомнінно способный къ воспринятию науки, создавший — при всъхъ трудныхъ условіяхъ-замівчательную поэтическую литературу, обнаруживаеть всів основныя данныя европейскаго характера, и его будущее должно совершаться въ средъ высшихъ умственныхъ и нравственныхъ пріобр'єтеній европейскаго образованія. И если мы оглянемся назадъ на протекшіе вѣка нашей исторіи, мы увидимъ, что эта исторія была именно исторія народа европейскаго, но поставленнаго внѣшними условіями территоріи и событій въ неблагопріятныя условія, задержавшія его развитіе. Въ до-историческихъ переселеніяхъ аріо-европейскихъ народовъ онъ остался на границь, дълившей европейскій мірь оть азіатскаго, на границь культуры и варварства; ему предстояло вынести на себъ борьбу съ этимъ варварствомъ, потомъ низложить его, и тогда только, потративъ на это въка своихъ усилій, выступить на тоть просторъ европейскаго развитія, гдѣ давно уже работали его западные соплеменники, которые въ условіяхъ болье благопріятныхъ могли уже совершить великія пріобр'єтенія. Та сравнительная быстрота, съ какою совершалось усвоеніе этихъ пріобр'єтеній въ новъйшемъ періодъ нашей исторіи, свидътельствуетъ, что воспринималось именно нъчто сродное, отвъчавшее собственному характеру мысли, чувства и фантазіи; усвоенное изъ чужого источника быстро прививалось, ассимилировалось и, повидимому ученическое, подражаніе завершалось произведеніями глубоко національнаго характера. Оно и дъйствительно было сродно. При всей скудости извъстій, какія сохранились для нась о древнемъ

періодъ нашей исторіи, именно объ его внутренней жизни, мы съ первыхъ шаговъ встръчаемся съ явленіями чисто европейскаго культурнаго характера. Первые князья, кто бы они ни были, принадлежали къ типу предпримчивыхъ завоевателей и искателей приключеній вм'єсть, какіе на запад'ь основывали государства или полу-независимыя владёнія (въ Германіи, Англіи, Франціи, Италіи), воинственная энергія соединяется съ мыслями о государственномъ устройствъ и культуръ; князь Владиміръ созпательно вводить христіанство; эти князья видимо находятся въ близкихъ связяхъ съ государями европейскими и между ихъ домами происходять брачные союзы (отъ Швеціи до Франціи). Первыхъ князей окружаютъ полумиоическія сказанія героическаго характера, которыя иногда совпадають съ западными сказаніями до буквальности. Съ христіанствомъ входила литература изъ греческаго источника, того самаго типа, какой въ латинской формъ распространялся на западъ, переходя своимъ содержаніемъ и въ литературу языковъ народныхъ-творенія святыхъ отцовъ, легенды о святыхъ, общирная масса сказаній апокрифическихъ, которыя какъ на славяно-русскомъ востокъ, такъ и на германороманскомъ западъ сливались съ народнымъ міровоззръніемъ и давали пищу народной поэзіи. Эта последняя имела различную судьбу. На латинскомъ западъ она пробивалась въ книгу при естественномъ стремленіи народныхъ языковъ къ самобытной дѣятельности; у насъ, при гораздо болъе слабомъ развитіи книжности и школы, при чемъ книжность оказалась по преимуществу въ рукахъ духовнаго сословія, поэзія была исключена изъ книги нетерпимостью церковныхъ пастырей, какъ дело языческое и греховное, — но насколько изследование можеть возстановить эту поэтическую старину, она исполнена была тесныхъ связей съ мотивами западно-европейскаго эпоса и легенды; несомнънно доказано также, что, напр., въ германскомъ эпосъ были извъстны черты русскихъ героическихъ сказаній (Илья Муромецъ), какъ наоборотъ, въ древней русской письменности были извъстны сказанія объ эпическихъ герояхъ германскихъ. Древнее русское художество почерпало изъ того же византійскаго источника, который некогда даваль образцы западному искусству, но также почерпаль изъ искусства германскаго (въ Новгородѣ) и итальянскаго (во Владимір'в). Церковная легенда, исходя изъ одного общаго древне-христіанскаго начала, имѣла опять многочисленныя точки соприкосновенія и доходила до тождества съ западною. Древне-русское законодательство (въ Русской Правдъ) представляеть опять такія близкія совпаденія съ "варварскими законами"

среднев вкового запада, которыя указывають, если не на прямыя связи, то на общность арханческаго быта. Словомъ, во всъхъ основахъ умственной и нравственной культуры, въ бытъ и поэзіи, мы встръчаемъ однородныя явленія, которыя указывають на сродныя стремленія и сродные типы самихъ народовъ.

Намъ опять въ сущности мало извъстно о томъ, какъ шла внутренняя жизнь въ тѣ вѣка, когда древней Руси надо было выдерживать гнеть азіатскаго господства. Несомнино одно, что побъда надъ татарскими ордами и царствами одержана была въ силу превосходства европейской культуры надъ восточною косностью. Мы упомянули выше, какъ въ эти въка національный горизонть съузился-именно потому, что національныя силы спеціализировались надъ одной задачей — централизаціи и освобожденія. Подъ игомъ и въ борьбъ умственные и нравственные интересы загрубъли; народъ былъ изолированъ. Торжество побъды исполняло его самомнениемъ, которое распространялось противъ всего, что не было русскимъ и православнымъ. Извъстно, однако, что уже съ XV въка у московскихъ великихъ князей и царей сказывается усиленное желаніе познакомиться съ пріобрътеніями европейскаго просв'єщенія и усвоить изъ нихъ то, что могло служить для государственной защиты и для украшенія быта. Въ XVI столътіи эти стремленія усиливаются. Славянское книгопечатаніе, которое началось на запад'в въ конц'в XV-го въка, въ началъ XVI-го находитъ западно-русскаго дъятеля въ лиць доктора Скорины, а въ половинь этого стольтія начинается въ Москвъ. Годуновъ думалъ уже объ основани русскаго университета, конечно, по европейскому образцу, и посылаль, хотя неудачно, русскихъ людей для ученья за границу. Въ теченіе XVII-го въка все возростаетъ волна европейскихъ вліяній, которыхъ съ одной стороны боятся по вфроисповедной исключительности, а съ другой все больше ищуть, чувствуя ихъ практическую необходимость, а также и находя удовлетворение для любознательности. Въ XVII въкъ, въ полномъ развити московскаго царства, въ самой Москвъ процвътаетъ общирная "нъмецкая слобода", наполненная всевозможными спеціалистами техники, художества, а также и научнаго знанія; нъмецкій театръ устроенъ быль въ палатахъ самого царя. Дочь царя Алексвя, какъ говорятъ, пыталась переводить Мольера.

Другая сильная полоса западнаго вліянія шла въ то же время черезъ Польшу при посредствѣ Малороссіи. Послѣдняя, по своему историческому положенію, раньше освоилась съ западной наукой, которая понадобилась для борьбы въ защиту самаго православія

отъ католичества и уніи; борьба требовала равнаго оружія и поведена была людьми, усвоившими себъ латинское образованіе, какимъ дъйствовали католические полемисты. Киевская академія устроена была по образцу западныхъ латинскихъ школъ; самое преподаваніе велось на латинскомъ языкѣ, и вліяніе академіи скоро оказалось въ самой Москвъ, хотя опять встръчало здъсь и враждебное недовъріе, потому что въ кіевскихъ ученыхъ предполагалась недостаточная чистота православія. Кончилось, однако, тъмъ, что когда была, наконецъ, сознана необходимость школы, передъ тъмъ почти абсолютно отсутствовавшей, эта школа (перван академія и семинарія) устроилась по тому же схоластическому образцу, съ латинскимъ языкомъ въ преподаваніи. Въ правленіе паревны Софы сказывалась несомн'єнная наклонность воспользоваться этимъ латино-польскимъ путемъ для поднятія русскаго образованія... Русская литература, которая внѣ церковныхъ предметовъ все еще оставалась "письменностью", въ теченіе XVII-го віка представляєть мисжество приміровь этого латино-польскаго вліянія, шедшаго черезъ западную Русь и Малороссію; между прочимъ, въ томъ отдъль, который бываль въ прежніе въка почти неизвъстенъ — въ отдълъ простой бытовой повъсти, шуточнаго разсказа и наконецъ романа различныхъ родовъ, эта последняя литература была (мало замеченнымъ до сихъ поръ) постепеннымъ переходомъ къ печатной литературъ романа, которая начинается у насъ, собственно говоря, со второй половины XVIII въка. Эта литература романа, начавшись, повидимому, съ конца XVII-го, гдъ она примыкала къ старинной повъсти прежнихъ въковъ, продолжалась въ первой половинъ XVIII стольтія, усердно почерпая изъ ньмецкой и французской литературы и незамътно подготовляла тотъ новый періодъ нашей литературы, который со временъ Кантемира, Ломоносова и Сумарокова доходить непрерывнымъ и постоянно возростаюшимъ развитіемъ до нашихъ дней.

Все это движеніе шло параллельно съ заботами самого государства объ усиленіи средствъ русской культуры, заботами, которыя столь же непрерывно можно слёдить съ XV-го вёка, и для безпристрастнаго взгляда давно не подлежитъ сомивнію, что преобразованія Петра В. были только продолженіемъ гораздо ранѣе начавшагося дѣла. Въ различныхъ своихъ формахъ нововведенія Петра В., продолженныя XVIII и XIX вѣкомъ, органически привились къ русской жизни, участвовали могущественнымъ факторомъ въ развитіи національныхъ силъ и наконецъ сообщали литературь—единственному выраженію общественнаго со-

знанія—характерь національный и вм'єсть съ т'ємь несомн'єнно европейскій, по основамь ен умственнаго, правственнаго, поэтическаго и соціальнаго содержанія.

Противъ этого взгляда могутъ возражать извъстнымъ указаніемъ, что это образовательное движеніе и литература были дъломъ только высшихъ классовъ общества и остались чужды народу не только внёшнимъ образомъ, но и по духу, что въ концъ концовъ истинно національное развитіе должно отвергнуть этоть чужой періодъ и возвратить просв'єщеніе и литературу къ подлиннымъ народнымъ началамъ. Но въ этой точкъ зрънія заключается большая историческая ошибка. Неучастіе народной массы въ движеніи XVIII—XIX въка не имъетъ ничего принципіальнаго и свидетельствуеть только о печальномъ факте политической и общественной подавленности народа, оставшейся наслъдіемъ отъ старыхъ тяжелыхъ эпохъ нашей исторіи. На первыхъ шагахъ новой литературы личность и дъятельность Ломоносова была яркимъ свидътельствомъ того, что новая наука и литература были именно національною потребностью: зам'вчательныйшій д'ятель начальной поры нашей новой литературы быль именно самый подлинный человъкъ изъ народа. Одна изъ важнъйшихъ задачъ новой литературы въ области общественныхъ вопросовъ, насколько они были ей доступны, было стремление разъяснить общественную ненормальность и безправственность угнетенія, лежавшаго на народныхъ массахъ, и объяснить необходимость той новой реформы, совершение которой въ наши дни было и великимъ національно-государственнымъ деломъ, и фактомъ торжества просветительныхъ идей, которымъ служила литература. Между этими двумя эпохами лежить развитие литературы, исполненное, какъ это всегда бываеть въ историческомъ развитіи, весьма сложными явленіями, въ которыхъ отражались разноръчивые отголоски общественныхъ и собственно литературныхъ направленій; но общій смысль цёлаго движенія наглядно изображается тёмъ началомъ новой литературы, когда Ломоносовъ ставилъ уже вопросъ о "размножении и сохранении россійскаго народа", и тъмъ концомъ, современнымъ періодомъ русской литературы, -- когда столько лучшихъ силъ науки и литературы посвящается именно изученію народа и заботамъ объ его "размноженіи и сохраненіи". Если принять въ соображеніе особенности историческихъ условій, въ которыхъ совершалась исторія русской литературы и которыя придавали ей, какъ и всёмъ судьбамъ русскаго народа, черты несходныя съ литературными явленіями другихъ народовъ, то въ цѣломъ ея развитіи

и содержаніи несомн'вино сказывается характерт явленія европейскаго, съ тіми отличительными чертами, какія сообщаеть всегда отдібльная національность.

Одною изъ первыхъ задачъ, какія являются у историковъ литературы, бываеть вопрось о разделении ея исторіи на періоды, которое облегчало бы имъ установить основные пункты, отмѣчающіе ся господствующій характеръ въ различныя эпохи. Давно замъчено, что въ самой дъйствительной исторіи подобные періоды редко бывають отделены одинь оть другого такъ ярко, чтобы можно было обозначить ихъ точными событіями и датами. "Періоды" бывають облегченіемъ для изследователя и для читателя, какъ внёшнія опоры наблюденія; на самомъ дёлё въ ход'в событій р'вдко бывають переломы, быстро изм'вняющіе народную жизнь; перемена бываеть отчетливо заметна лишь на извъстномъ значительномъ пространствъ времени, и при сложности явленій народной жизни опредёленіе "періодовъ" можетъ быть сделано лишь на основани целой совокупности признаковъ, иногда даже болъе или менъе далекихъ отъ спеціальнаго предмета даннаго изслъдованія. Такимъ образомъ періоды, о которыхъ мы будемъ говорить, необходимо понимать только какъ общіе и приблизительные: обычное теченіе жизни имфетъ свою непрерывность и традицію; новое явленіе обыкновенно подготовляется задолго, проявляясь лишь мало зам'ятными признаками, которые только послъ извъстнаго промежутка созръванія являются д'ятельной исторической силой; въ конц'є одного періода уже готовятся факты періода дальнъйшаго и въ этомъ последнемъ съ другой стороны продолжаютъ отживать факты предъидущаго.

Основными періодами исторіи русской литературы, какъ вообще русской исторіи, могуть быть приняты три. Границами ихъ служать эпоха татарскаго нашествія, а затьмъ вторая половина XVII въка, какъ преддверіе Петровской реформы, открывающей новую пору русской литературы. Это—границы не ръзкія и которыхъ невозможно опредълить точными датами. Такъ, задатки съверо-восточной, великорусской, централизаціи, составляющей одну изъ главнъйшихъ особенностей средняго періода, появляются еще до татаръ въ княжествахъ суздальскомъ и владимирскомъ; среди того же средняго періода совершаются событія, имъвшія опять роковое значеніе, какъ усиленіе Литвы, обособленіе Южной Руси; рядомъ съ возвышающейся Москвой

еще долго держатся ввчевые Новгородъ и Исковъ, и особенно первый съ особымъ складомъ быта и книжности. На переходъ отъ средняго періода къ новому первые достаточно опредъленные признаки движенія въ сторону европейскаго образованія обозначаются во второй половинъ XVII въка, даже еще съ половины XVI-го, но сильнъйшій толчокъ въ этомъ направленіи данъ былъ Петровскою реформой, а первыя произведенія настоящей литературы въ новомъ смыслъ являются уже только послъ Петра—у Кантемира, Ломоносова, Тредьяковскаго, Сумарокова, около половины XVIII стольтія. Въ теченіе новаго періода опять было нъсколько ръзкихъ граней, отдълявшихъ характерныя ступени литературнаго движенія, когда направленія быстро смъняли другъ друга и прежнія становились устаръльми на пространствъ немногихъ покольній.

## ГЛАВА П.

## начатки древне-русской письменности.

Состояніе народной среды.—Племенныя отношенія.—Языческій быть.—Перевороть, произведенный водвореніемь христіанства, въ быть и международныхь отношеніяхь—"Двоевъріе".—Вліяніе Византіи и враждебное отношеніе къ "латинъ".—Заботы ки. Владимира и Ярослава о христіанскомъ просвъщеніи и школъ.—Причины неуспъха.—Обширная церковная литература, въ переводахъ южно-славянскихъ и русскихъ.—Собственные памятники: церковные и не-церковные.—Въ общемъ выводъ: слабое состояніе просвъщенія.

Міровоззрѣніе, образовавшееся на почвѣ двоевѣрія.—Отношеніе писателей къ народному быту: аскетизмъ и отрицаніе народнаго преданія.—"Книжное почитаніе".

Изученіе старъйшаго періода нашей литературы, какъ и всей исторіи, до сихъ поръ представляеть много пробеловъ, которые не могло наполнить изследованіе, лишенное достаточныхъ данныхъ. До сихъ поръ это-область легенды и предположеній. Самое начало русской исторіи остается предметомъ раздора между историками, уже давно составившими въ особенности два лагеря: по мнѣнію однихъ русское государство организовано въ первый разъ варяжскими, т.-е. норманскими князьями, призванными, по сказанію літописи, "изъ-за моря"; другимъ давно стало казаться, что признать чужихъ людей начинателями русскаго государства не позволяеть патріотическое чувство, и было потрачено не мало усилій, а иногда и остроумія, чтобы доказать, что призывались не чужеземцы норманны, а родственные "варяти-Русь" изъ славянъ балтійскаго поморыя. Лишь немногіе думали, что вопросъ о томъ, откуда пришли варяги, въ сущности безразличенъ; несомнънно одно, что съ ІХ-го въка Русь, о которой раньше почти ничего не знаетъ исторія, обнаруживаетъ энергическую д'ятельность, которой не могла уже не замътить исторія; въ дальнъйшихъ событіяхъ присутствіе пришлыхъ воинственныхъ элементовъ не подлежитъ сомнънію... Эта неясность перваго факта русской исторіи происходила оттого,

что саман запись его въ древнъйшей лътописи носить слъды народно-поэтическаго творчества; начало исторіи есть уже поэтическое преданіе; изв'єстныя слова призванія: "земля наша велика и обильна" и пр., нашли себъ буквальную параллель въ среднев вковой латинской летописи 1). Поэтическое преданіе и дальше сопровождаеть разсказы летописцевь: исторія Олега, Игоря, Ольги, Святослава, самого Владимира Святого и другія событія первыхъ въковъ, очевидно, переплетены съ поэтическими сказаніями, которыя л'єтописець браль изъ усть народа или княжеской дружины и соединяль съ древними лътописными замътками, которыя находиль въ своихъ письменныхъ источникахъ.

Такимъ образомъ на первыхъ шагахъ исторіи и на первыхъ страницахъ лътописи мы встръчаемся съ поэзіей. Къ сожалънію, состояніе древней русской письменности не позволяло до сихъ поръ ближе опредълить характеръ этой поэзіи: насколько это была ископная или чужая, усвоенная народомъ, поэзія, быль это дружинный эпосъ, или только преданіе, не выработанное въ поэтическую форму?

Какая же была почва, народная среда, въ которой возни-

акло развитіе поэзіи и будущей литературы?

Самый этотъ вопросъ, какъ и другіе, болъе частные, вопросы нашей древности, составляеть до сихъ поръ предметь недоумъній и споровъ. Предшествующая исторія русскаго племени до IX въка покрыта значительнымъ "мракомъ неизвъстности". Очевидно одно, что русское племя населяло нъсколькими въками раньше ту территорію (западную часть нынѣшней Россіи), на которой застаеть его писанная исторія; но до сихъ поръ трудно было связать въ какую-нибудь посл'вдовательную исторію т'я отрывочныя данныя, какія сообщаются объ этихъ краяхъ древними историками отъ Геродота и Птолемея до Прокопія и Іорнанда, и до нашего Начальнаго лътописца. Для нъкоторыхъ см'ялыхъ историковъ не было сомн'янія, что Геродоть въ древней Скиоіи описываетъ между прочимъ славянъ, даже прямо русскія племена, изв'єстныя по л'єтописи; для другихъ было очевидно, что царство Аттилы было царство славянское; болбе осторожные думають, что Геродотова Скиоін населялась частью азіатскими кочевниками, частью племенемъ пранскимъ, и элементъ славянскій допускается въ изв'єстной м'єр'є только по чистому предположенію. Остаются неясными присутствіе и роль славяно-русскихъ племенъ во время готскаго царства и почти столь же

<sup>1)</sup> Сказаніе Видукинда о древнихъ бриттахъ.

неяснымъ то двойное заселение древнихъ русскихъ земель, гдъ древній літописець указываеть вы Кіеві, Русь , а въ Новгородь "славянь". Остается довольствоваться тыми данными, какія сообщаеть начальный летописець, хотя и здёсь присутствие легенды побуждало слишкомъ недовърчивыхъ изслъдователей начинать вполнъ достовърную исторію только съ Владимира Святого 1), -хотя это было черезъ-чуръ: отецъ Владимира быль лицомъ несомнънно историческимъ, дъянія котораго засвидътельствованы также летописью греческою; Ольга, хотя отчасти окруженная легендой, исторически также изв'ястна; существование Игоря свильтельствуется историческимъ документомъ, а Игорь называется сыномъ Рюрика, такъ что для мнимо произвольной легенды остается въ сущности очень мало мъста: ръчь идетъ не далъе, какъ о прадъдъ Владимира Святого. Начальная лътопись послужила дъйствительно основнымъ источникомъ сведений о древней до-христіанской и до-государственной Руси. Начальный лізтописець разсказываль по преданію о нравахь и обычаяхь славяно-русскихъ племенъ до крещенія; но и до его времени были цълы остатки старины, которые дълали для него въроятными приведенные имъ разсказы; дъйствительно онъ отмъчаетъ, что нъкоторыя изъ названныхъ имъ племенъ "творятъ и нынъ" свои старые обычаи — "нынъ", т.-е. въ концъ XI-го и въ началъ ХИ-го въка.

Быть, изображаемый начальнымь летописцемь, отличался большой первобытностью. Летописець выдёляеть изь общей картины трубыхъ нравовъ своихъ полянъ, но о нъкоторыхъ другихъ племенахъ упоминаеть, что ихъ обычай быль "звъринскій". Дъйствительно, надо полагать, что была значительная разница между племенными оттънками древняго славяно-русскаго народа: именно, ть поляне, которые примыкали къ великому торговому (и военному) пути—Днъпру, гдъ, въроятно, давно основался Кіевъ, какъ центръ, должны были стоять выше своихъ единоплеменниковъ, жившихъ въ "лъсахъ", т.-е. въ дикихъ захолустьяхъ. Подъ внечатльніемъ льтописи у одного изъ нашихъ извъстньйшихъ историковъ слагалось представление о древнемъ бытъ, какъ варварскомъ:

"Славяно-русскія племена жили небольшими общинами, которын имъли свое средоточе въ городахъ-укръпленныхъ пунктахъ защиты, народныхъ собраній и управленія. Никакихъ установленій, связующихъ между собою племена, не было. Признаковъ

<sup>1)</sup> Такъ у Костомарова: "Русская исторія въ жизнеописаніяхъ".

государственной жизни мы не замъчаемъ. Славяно-русскія племена управлялись своими князьками, вели между собою мелкія войны и не въ состояніи были охранять себя взаимно и общими силами противъ иноплеменниковъ, а потому часто были покоряемы. Религія ихъ состояла въ обожаніи природы, въ признаніи мыслящей человъческой силы за предметами и явленіями внъшней природы, въ поклонении солнцу, небу, водъ, землъ, вътру, деревьямъ, птицамъ, камнямъ и т. п. и въ разныхъ басняхъ, върованіяхъ, празднествахъ и обрядахъ, создаваемыхъ и учреждаемыхъ на основаніи этого обожанія природы. Ихъ религіозныя представленія отчасти выражались въ формъ идоловъ, но у нихъ не было ни храмовъ, ни жрецовъ, а потому ихъ религія не могла имъть признаковъ повсемъстности и неизмъняемости. У нихъ были неясныя представленія о существованіи челов'я послі смерти; замогильный міръ представлялся ихъ воображенію продолженіемъ настоящей жизни, такъ что въ томъ мірѣ, какъ и въ здѣшнемъ, предполагались одни рабами, другіе господами. Они чествовали умершихъ прародителей, считали ихъ покровителями и приносили имъ жертвы. Върили они также въ волшебство, т.-е. въ знаніе тайной силы вещей, и питали большое уважение въ волхвамъ и волхвицамъ, которыхъ считали обладателями такого знанія; съ этимъ связывалось множество суевърныхъ пріемовъ, какъ-то: гаданій, шептаній, завязыванія узловъ и тому подобнаго. Въ особенности была велика въра въ тайное могущество слова, и такая въра выражалась во множествъ заговоровъ, упълъвшихъ до сихъ поръ у народа. Сообразно такому духовному развитію было состояніе ихъ житейской умелости. Они умели строить себ'я деревянныя жилища, укруплять ихъ деревянными стунами, рвами и земляными насыпями, дёлать ладьи и рыболовныя снасти, воздълывать землю, водить домашнихъ животныхъ, прясть, ткать, шить, приготовлять кушанья и напитки — пиво, медь, брагу, ковать металлы, обжигать глину на домашнюю посуду; знали употребленіе вѣса, мѣры, монеты, имѣли свои музыкальные инструменты; на войну выходили съ метательными копьями, стрълами и отчасти мечами. Всв познанія ихъ переходили отъ покольнія къ поколънію, подвигаясь впередъ очень медленно.

"При князьяхъ такъ называемаго Рюрикова дома господствовало полное варварство. Они облагали русскіе народы данью и до нъкоторой степени, подчиняя ихъ себъ, объединяли; но ихъ власть имъла не государственныя, а навздническія или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиною, шайкою удальцовъ, жадныхъ къ грабежу и убійствамъ, составляли изъ охотниковъ разныхъ племенъ рать и дълали набъги на сосъдей, — на области византійской имперіи, на восточныя страны при-каспійскія и закавказскія. Цівль ихъ была — пріобрітеніе добычи. Съ тімъ же взглядомъ они относились и къ подчиненнымъ народамъ: последніе присуждались платить дань; и чемъ более можно было съ нихъ брать, тъмъ болъе брали; за эту дань бравшие ее не принимали на себя никакихъ обязательствъ оказывать какую-нибудь выгоду съ своей стороны подданнымъ. Съ другой стороны князья и ихъ дружинники, имъя въ виду только дань и добычу, не старались вводить чего-нибудь въ жизнь платившихъ дань, ломать ихъ обычаевъ, и оставляли съ ихъ внутреннимъ строемъ, лишь бы только они давали дани и поборы.

"Такой варварскій складъ общественной жизни изміняется съ принятіемъ христіанской религіи "...

Эта картина представляется иначе другимъ историкамъ, для которыхъ последующие факты древней русской жизни и отголоски старины въ народной поэзіи кажутся ручательствомъ, что культурное состояніе древняго русскаго народа вовсе не было грубо первобытно, что, напротивъ, самое язычество русскихъ илемень было такого рода, что переходъ къ христіанству и могъ совершиться такъ спокойно и безъ борьбы (кром'в исключительныхъ случаевъ), какъ разсказываетъ летописецъ 2). Во всякомъ случав это язычество не было организовано: не было жрецовъ; не было, повидимому, и храмовъ. При скудости извъстій трудно составить себъ понятіе о языческомъ міровозэрьній этихъ племенъ: мы знаемь только нъсколько названій божествь, какъ Перунь, Дажьбогь, Волось и др., но старыя записи не сохранили никакихъ следовъ древней космогоніи; остаются данныя народной поэзіи, которая сохраняеть иногда следы самой отдаленной древности; но, доступная изученію только въ современной ея формѣ, она, очевидно, заключаеть въ себъ мотивы весьма сложнаго рода, накопившіеся въ ней въ теченіе цілой тысячелівтней исторіи, между прочимъ, заключаетъ несомненно и представленія христіанской эпохи, такъ что извлекать изъ нея выводы о давней древности можно только съ особой осторожностью. Она дала бы богатый матеріаль, еслибы можно было пользоваться ею непосредственно для этихъ целей: такъ отчасти и пользовались ею при первомъ примъненіи ученія Гримма 3). Если самое слово есть уже

<sup>1)</sup> Костомаровъ, "Русская Исторія въ жизнеописаніяхъ", первыя страницы.

<sup>2)</sup> Взгляды К. Аксакова, частью И. Е. Забелина. з) Труды Буслаева и особливо Аванасьева; въ крайнемъ преувеличении у Ор. Миллера, въ совершенно фантастическомъ видь у Безсонова.

миоъ, и поэтическая картина есть миоологическое иносказаніе, если то и другое можетъ быть объясняемо параллелями изъ болъе развитыхъ миоологій другихъ народовъ, мы соберемъ цѣлую массу миоическихъ представленій, изъ которыхъ можетъ быть построена цёлая система языческой религіи, быта и обряда. Но въ дёйствительности давно прошла та пора, когда слово было миоомъ; весьма въроятно, а иногда и несомнънно, что въ своей тысячелътней судьбь, переходя десятки покольній, народная поэзія даже тамь, гдъ сохранила основной мотивъ, измънила свою лексическую одежду, многое забыла, многое перетолковала и многое прибавила. Съ расширеніемъ изученій оказалась возможность уследить нъкоторыя изъ этихъ позднихъ наслоеній, и вслъдствіе того очень видоизм'внить или совс'ємь отвергнуть прежніе выводы о древнемь преданіи. Наприм'єръ, то, что еще недавно говорилось о существовавшемъ у русскихъ славянъ дуалистическомъ представленіи творенія міра, при ближайшемъ изследованіи оказалось исходящимъ изъ позднъйшаго христіанско-еретическаго преданія 1); то, что полагалось исконнымъ и славяно-русскимъ, оказывалось чужимъ и поздивишимъ. Надо прибавить еще, что когда народная поэзія потеряла свою непосредственность, —а во многихъ случаяхъ это совершилось уже давно, ея миоическіе элементы должны были потерять свой смысль, сохранивь развъ смыслъ аллегоріи или поэтической картины; на мёсто миоологическихъ фактовъ, закрёпленныхъ въ старой пъснъ, должно было выступать чисто поэтическое творчество. Опорой для минического истолкованія народной песни оставался обрядь, который въ свою очередь, вероятно, также подвергался видоизм'вненіямъ, заимствованіямъ и утратамъ.

Изъ этихъ источниковъ можетъ быть до извъстной степени извлечено понятіе о древнемъ до-христіанскомъ быть, лишь въ извъстномъ приблизительномъ соотвътствии съ указаніями древнихъ источниковъ. Ни одно почти имя старыхъ божествъ, извъстныхъ цо лътописи, не сохранилось въ нынъшнемъ народномъ преданіи; не сохранилось сказаній космогоническихъ; остались лишь отдельныя, отчасти, быть можеть, миоическія, отчасти только поэтическія представленія о природ'є, и въ обрядовыхъ п'єсняхъ остатки бытового міровозэрінія изъ старыхъ языческихъ празднествъ-опять съ поздивишими примъсями. Вообще до-христіанское, какъ увидимъ, сильно смѣшалось съ христіанскимъ 2).

1) Сравни изследованія о колядских песняхь Потебни и Веселовскаго.

<sup>2)</sup> Послъ книги Аванасьева: "Поэтическія воззрънія славянъ на природу", болье или менъе цъльные обзоры славянской, въ томъ числъ и русской, мисологи сдълали Крекъ въ "Einleitung in die slavische Literaturgeschichte" (2-е изданіе 1887) и, въ

Введеніе христіанства было величайшимъ переворотомъ въ этомъ быть: оно повліяло на этоть быть во всёхъ отношеніяхъ. Христіанство принято было, кром' отд'яльных случаевъ, безъ сопротивленія, отчасти всл'ядствіе силы княжескаго авторитета, отчасти потому, что въ Кіевъ оно было уже подготовлено прежними частными обращеніями, отчасти, наконецъ, вследствіе того, что въ народныхъ массахъ, какъ мы видъли, не было прочно установленнаго языческаго въроученія и жречества. Въ своихъ уже довольно близкихъ последствіяхъ христіанство стало важною и нравственною, и политическою силою. Какъ ни слабо было въ началъ попимание христіанскаго въроученія, оно являлось первымъ пъльнымъ кодексомъ космогоніи и нравственности, обставлено было правильной и въ главныхъ пунктахъ населенія торжественной обрядностью, въ храмахъ невиданной дотол в постояннымъ вмѣшательствомъ въ личную жизнь каждаго, съ примѣрами личнаго аскетическаго энтузіазма, несомніню производившими сильное дъйствіе, съ богатымъ запасомъ религіозно-чудеснаго, наконець, съ готовыми церковными книгами, которыя послужили началомъ просвъщенія и письменности. Старина была конечно дорога массъ, какъ привычное повърье, любезна своими веселыми празднествами, -- масса и удержала надолго многое изъ ея запаса, - но, какъ скудное въроучение, старина не могла соперничать съ христіанствомъ, особливо въ тѣхъ случаяхъ, когда становилась понятна въ христіанств сторона милосердія и братолюбія, когда ореоль святости и чуда окружиль самихъ русскихъ подвижниковъ и мучениковъ, какими уже вскоръ явились Антоній и Өеодосій Печерскіе, два варяга, Борисъ и Глебъ, Ольга, позднъе Владимиръ, причисленные къ лику святыхъ, и пр., за которыми частью еще въ древнемъ період'в, но въ особенномъ изобиліи потомъ посл'єдовало множество святыхъ по всёмъ концамъ русской земли 1), и къ ихъ почитанию присоединились особенно знаменитые храмы, обители, чудотворныя иконы, мощи, которыя стали мъстными святынями и вмъстъ символами мъстнаго патріотизма въ эпоху княжескихъ междоусобій и спо-

видь сжатаго сопоставленія фактовь, Ганушь Махаль, "Nakres slovanského bájeslovi" (1895). Последній, начиная книгу сказаніями о сотвореніи міра и человека, прямо открываеть ее позднайшими дуалистическими минами христіанско-еретическаго представленія; и дальше, говоря о "высшихь богахь", ставить рядомь сначала Перуна, а потомъ Илью Пророка, и т. д.

<sup>)</sup> См. Н. Барсукова, "Источники русской агіографіи", Спб., 1882 (изд. Общества дюб. др. письменности, LXXXI); архимандрита Леонида, "Святая Русь или свъдънія о всъхъ святыхъ и подвижникахъ благочестія на Руси (до XVIII въка) обще и мъстно чтимыхъ" и пр. Спб. 1891 (тамъ же XCVII); Ключевскаго, "Древнерусскія Житія Святых вакъ историческій источникъ", Москва, 1871; Филарета черниговскаго, Русскіе Святые, 1861-66, и др.

ровъ земель между собою. Все это размножение святыни сопровождалось развитіемъ легендарныхъ сказаній, которыя уже вскоръ переходили въ письменность, впоследствии и въ народную духовную поэзію, и вообще христіанско-легендарный матеріаль заняль обширное мъсто въ народномъ предании и вмъстъ съ воспоминаніями изъ языческой старины составиль новое сложное и, прибавимъ, спутанное, народное міровоззрѣніе, существующее и до-

Составивъ громадный переворотъ во внутренней жизни народа, христіанство возъим'єло господствующее значеніе и въ международныхъ отношеніяхъ Руси. Съ христіанствомъ древняя Русь вступала разъ навсегда въ міръ европейскихъ народовъ, въ движеніе европейской цивилизаціи, основою котораго, выд'ялившей Европу отъ всъхъ остальныхъ народовъ, было христіанство. Русскій народъ вступаль въ наследіе христіанскаго преданія и литературы, которыя—въ тъхъ предълахъ, какіе были ему доступны стали надолго единственнымъ источникомъ его просвъщенія. Тъсная связь соединила древнюю Русь съ Византіей, отъ которой въ первое время она вполнъ зависъла, какъ митрополія константинопольской патріархіи; вм'єст'я съ т'ямь церковная связь соединила древнюю Русь со всъмъ православнымъ востокомъ и въ частности съ православными южно-славянскими дарствами, съ которыми завязалась литературная взаимность. Съ другой стороны древняя Русь съ принятіемъ христіанства отділилась різкою гранью отъ того азіатскаго міра языческаго и поздніве магометанскаго, который съ самаго начала и во все продолжение русской исторіи быль сосъдомь русской земли, всегда враждебнымь, угрожающимъ и послъ татарскаго нашествія цълые въка господствовавшимъ надъ древнею Русью. Русскіе люди уже съ тэхъ поръ чувствовали свое превосходство надъ этимъ восточно-азіатскимъ міромъ, какъ люди съ единой истинной в'врой надъ "погаными". Это чувство превосходства, соединявшееся съ извъстнымъ отвращениемъ, не исчезало даже во время въкового ига, держало побъжденныхъ вдалекъ отъ побъдителей и въ концъ концовъ въ сильной мъръ было залогомъ самаго освобожденія.

Понятно, однако, что новый періодъ народной жизни наступиль не вдругь. Кромъ того, что самое внышнее водворение христіанства въ обширной странъ съ разъединеннымъ населеніемъ, съ трудными и медленными сообщеніями, при недостаточномъ числь церковныхъ служителей, требовало значительнаго времени, -не могло скоро измѣниться ни настроеніе умовъ, которымъ жило язычество, ни обычай, созданный въками до-христіанской

жизни. Изъ встръчи двухъ міровоззръній создалось то среднее состояніе, которое еще древніе учители русской церкви назвали "двоевъріемъ". Какъ и донынъ въ массъ върующихъ людей ученія церкви о любви къ ближнему, о презръніи земныхъ благъ, двоятся съ самымъ откровеннымъ себялюбіемъ, алчностью, жестокостью и вмъсть съ массою не-христіанскаго суевърія, такъ еще болбе въ тъ древнія времена христіанское ученіе, съ его кроткою пропов'ядью, а также мало вразумительной догматикой, двоилось съ тъми первобытными понятіями, которыя еще наканунь ничьмъ не были поколеблены и были глубочайшимъ убъжденіемъ. Если въ самой государственной жизни, въ законодательствъ, въ судъ, христіанство ни тогда, ни послъ не могло преодольть жестокой дъйствительности и, напр., Русская Правда, изданная христіанскими князьями, спокойно узаконяетъ кровомщеніе, то понятно, что въ народной массъ долго существовали рядомъ новая въра, которой требовали князь и духовенство, и старое языческое преданіе, внушаемое отцами и д'ядами. Процессъ двоевърія длился очень долго, не кончившись въ сущности и до сихъ поръ. Церковь, какъ скажемъ далъе, усиленно стремилась къ истребленио двоевърія, обличала его въ поученіяхъ, въ лътописи, церковномъ законодательствъ, предавала его проклятіямъ, но оно продолжало жить, отчасти потому, что невозможно было бы измёнить міровоззрёніе народа при тёхъ скудныхъ средствахъ обученія, какія тогда (да и посл'в) были, отчасти потому, что требованія учителей были чрезм'єрны: поднято было гоненіе не только прямо противъ идолослуженія, но противъ всякаго увеселенія, противъ игры и пъсни, которыя объявлены были дъломъ бъсовскимъ (по старому византійскому представленію язычество было именно служениемъ бъсамъ). Замъчательно, что съ неменьшимъ ожесточеніемъ аскетическое гоненіе народнаго обычая и народной поэзіи продолжалось еще во второй половинѣ XVII вѣка при Алексъъ Михайловичъ... Цълый народъ, конечно, нельзя было сдълать аскетомъ, -и народъ продолжалъ свои увеселенія и песни. Только благодаря этому до насъ дошла та народная поэзія, въ которой мы можемъ уследить отголоски древности.

Такимъ образомъ въ древнемъ быть оказалось два міровоззрѣнія—церковное и народно-двоевърное: первое настойчиво повторяло христіанскія наставленія; второе видоизм'янялось съ теченіемъ времени, воспринимало все большую долю христіанскихъ мотивовъ, все больше забывало старину, естественно вымиравшую, но все еще сохранило ее настолько, что она въ устномъ преданіи, хотя и отрывочно, дожила и до нашего времени.

Новое условіе этого перваго просв'ященія явилось въ тогдашнихъ отношенияхъ восточной и западной церкви. Онъ еще не были раздёлены въ то время, когда совершалась проповёдь Кирилла и Меоодія, но раздоръ уже начался, и къ тому времени, когда происходило крещеніе Руси, отношенія церквей были уже крайне натянуты и, наконець, въ XI стольтіи дело кончилось полнымъ разрывомъ и взаимными анаеемами. Для едва возникавшей церкви, какъ русская въ концъ Х въка, были, конечно, совершенно непонятны подробности догматическихъ мотивовъ, которые послужили мотивомъ разрыва; но греки были учителями и іерархическою властью новой церкви и, конечно, ихъ авторитетъ быль признань безпрекословно. Въ числѣ древнѣйшихъ памятниковъ нашей церковной литературы мы уже находимъ обличенія противъ латинянъ, которыя съ тъхъ поръ еще размножились. По разсказу лѣтописи объ испытаніи вѣръ Владимиромъ недружелюбное отношение къ латинской въръ приписано этому князю еще до принятія крещенія; въ XI вѣкѣ мы видимъ уже нѣсколько памятниковъ обличительнаго характера, направленныхъ противъ латинянъ 1), -хотя въ практическомъ быту князей еще не видно вражды къ людямъ западной церкви (были, напр., возможны упомянутые брачные союзы съ иноземными владъльческими домами). Чемъ дальше, темъ, однако, все больше разросталась эта вражда къ западной церкви, превратившаяся, наконецъ, въ ожесточенную ненависть, такъ что латинство приравнивалось наконецъ къ язычеству. Эта нетерпимость сделала невозможнымъ вліяніе западной образованности въ древней Руси и это не было пользою для последней.

Въ новъйшее время извъстная школа, напротивъ, считала это правильнымъ и желательнымъ, исходя изъ упомянутаго выше представленія о противоположности міровъ восточнаго и западнаго <sup>2</sup>); но каковы бы ни были догматическія различія и какъ ни были враждебны съ объихъ сторонъ взгляды представителей разныхъ исповъданій, діло не исчернывалось одними вітроисповітьными отношеніями: западъ уже съ среднихъ в ковъ самъ возбуждаль все сильные возроставшіе протесты противь исключительности и злоупотребленій католической церкви; независимо онъ нея

исторіи древнъйшей греко-русской полемики противъ датинянъ". Спб. 1878.
2), Это положеніе всего ръзче было высказано Хомяковымъ (Сочиненія, т. П); догматическая точка эрвнія устраняеть всв другіе аргументы, но остается неубъдительна для техъ, кому по существу представляется черезъ меру исключительной.

<sup>1) &</sup>quot;Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочиненій противь латинянь". Андрен Понова, Москва, 1875; къ этому см. разборъ А. С. Павлова въ 19-мъ присуждении Уваровскихъ премій и отдільно: "Критическіе опыты по

развивалось научное знаніе, которое все болье становилось самостоятельной силой. Среднев вковая схоластика, которая съ своей стороны подготовляла развитіе изследованія, уступала м'єсто той новой наукъ, которая, въ столкновении съ католицизмомъ, установила право человъческой мысли. Все это движение, результатомъ котораго было Возрожденіе, великія открытія XV въка, потомъ научные подвиги Коперника и Галилея, наконецъ, самая церковная реформа въ рукахъ Виклефа, Гуса, Лютера, —все это движение съ его великими переворотами въ области человъческаго знанія осталось чуждо древней Руси; но пріобр'ятенія знанія пришли впослъдствіи и должны были придти, если русскій народъ не долженъ былъ остаться на ступени первобытнаго невъжества. Но онъ и не хотълъ оставаться на этой ступени и, какъ мы упоминали, въ лицъ своей власти стремился уже съ ХУ въка усвоить изв'ястную необходим'яйшую долю европейскаго знанія: не принимая самыхъ основъ европейской науки, которая казалась подозрительной по своему "латинству", —да была бы и недоступна безъ предварительной правильной школы, —онъ очень желалъ воспользоваться практическими примѣненіями науки, которая, какъ бы не въ случайномъ совпаденіи съ элементарнымъ пониманіемъ науки, называлась въ старомъ языкъ не знаніемъ, а "хитростью". Съ тыхъ поръ, все еще оставансь недовърчивымъ къ латинству и относясь къ нему съ крайнею нетерпимостью, русскій народъ множествомъ различныхъ крупныхъ и мелкихъ путей воспринималъ вліянія западнаго знанія даже и въ прямой латинской формъ: мы видимъ это въ кіевскихъ школахъ и дальнъйшемъ развитіи этого движенія со временъ Петра. Мало-по-малу, отчасти нодъ давленіемъ простой практической необходимости и отчасти, наконецъ, подъ неодолимой властью развивавшейся пытливости и любви къ знанію, эта западная наука получила, по крайней м'єр'є въ умахъ наиболъ просвъщенныхъ людей, все свое право, какъ наука всеобщая, какъ трудъ и пріобр'ятеніе всей челов'яческой мысли, независимой отъ національности и в'вроиспов'яданія.

Такимъ образомъ въ послъдующей исторіи русскому просвъщенію пришлось восполнять пробълы стараго, заимствовать позднъе то, что не было усвоено раньше, и этимъ опять навлекать на себя отъ тъхъ же приверженцевъ исключительной національности упреки въ подражательности; — но иначе не могло быть, если приходилось наверстывать потерянное и усвоивать то, что раньше было пріобрѣтено другими.

Но не только это враждебное отношение къ иноверному западу было причиною слабости успѣховъ просвѣщенія древней

Руси: не принимаемое съ запада, оно могло быть заимствуемо изъ той Византіи, которая въ тѣ вѣка бывала еще авторитетомъ для самаго запада, обладала и наукой, и высокимъ искусствомъ. и могла бы служить богатымъ источникомъ образованія для весьма первобытной тогда Руси. Это случилось однако только въ весьма ограниченной степени: къ намъ перешло все необходимое въ перковномъ обиходъ, но не перешла самая наука. Гдъ была причина этого? Въ этомъ деле было две стороны. Говорять о высокомъ остояни просвъщения въ Византии и о несправедливомъ, даже легкомысленномъ непризнаніи ея благотворныхъ вліяній на русское просв'ящение въ древнемъ період'я; но болье безпристрастные историки ставять вопросъ: было ли со стороны Византіи желаніе придти на помощь къ новообращенному народу съ теми средствами просвъщенія, какими она владъла, или она довольствовалась только въ своихъ интересахъ установленіемъ своего авторитета въ делахъ церковныхъ и политическихъ. Полагалось, что величайшимъ дъломъ Византіи относительно славянства, а потомъ косвенно и Руси, была дъятельность Кирилла и Меоодія, грековъ по рожденію, лицъ, которымъ по ихъ положенію и просвъщению предстояло высокое поприще дома и которыхъ Византія отдала на служение славянскимъ народамъ, чтобы дать имъ христіанское ученіе на ихъ собственномъ языкъ. Болье осторожные историки думають, однако, что это последнее случилось только потому, что дело шло о народе отдаленномъ (моравахъ), который надо было привлечь въ область греческой іерархіи, что иначе въ своихъ собственныхъ предълахъ греки не дали бы славянамъ этого преимущества 1). Позднъе, греки, безъ сомнънія въ силу традиціоннаго отношенія къ славянскимъ народамъ, какіе могли оказаться въ ихъ зависимости, действовали относительно болгаръ такъ, что вызвали съ ихъ стороны іерархическую схизму, въ которой они теперь и пребывають... Древняя русская церковь была сначала въ полной зависимости отъ константинопольской патріархіи, многіе русскіе митрополиты были назначаемы изъ грековъ

<sup>!) &</sup>quot;Еслибы Константинъ вознамърился дать богослужение на своемъ собственномъ языкъ тъмъ изъ принявшихъ христіанство славянамъ, которые жили въ предълахъ самой имперіи, то болъе чъмъ въроятно, что онъ не въ состеяніи былъ бы, т.-е., что онъ не получилъ бы дозволенія, привесть свое реформаторское намъреніе въ исполненіе. Но въ данномъ случаъ дѣло шло о церковной власти надъ славянскимъ народомъ очень отдаленнымъ; дарованіе народу богослуженія на его собственномъ языкъ представлялось прекраснымъ средствомъ привязать его къ этой власти или закръпить ее надъ нимъ: и греческое правительство согласилось допустить — надлежитъ подразумъватъ—въ видъ случая не въ примъръ, чтобы Константинъ ввелъ у моравовъ богослуженіе на славянское богослуженіе и папа" Е. Голубинскій, "Святые Константинъ и Меоодій, первоучители славянскіе". Москва, 1885, стр. 18.

и только позднѣе русская церковь стала заявлять нѣкоторую независимость. Интересъ грековъ къ древней Руси ограничивался этими церковно-административными отношеніями, при чемъ съ самаго начала была принята забота о томъ, чтобы предостеречь русскихъ отъ латинской ереси и предохранить новую область церкви отъ римскаго захвата. Какъ предполагаютъ, при первыхъ митрополитахъ была своя греческая свита церковныхъ служителей, отъ которыхъ могло быть заимствовано знакомство съ церковной литературой и греческимъ языкомъ, и знаніе этого языка несомнѣнно было распространено въ извѣстной степени между русскими книжниками, такъ какъ многіе переводы изъ греческой церковной литературы, существовавшіе въ нашей древней письменности, сдѣланы были несомнѣнно русскими. Этимъ, кажется, и ограничилось все участіе грековъ въ русскомъ просвѣщеніи.

Какъ стояло просвъщение съ другой стороны, со стороны самихъ русскихъ? Донынъ существують два весьма несходныя представленія о степени и распространеніи образованія въ древней Руси. Однимъ казалось, что какъ прочныя основы государственности были уже заложены первыми князьями, такъ со временъ Владимира существовали и правильныя школы. Другіе думали, напротивъ, что изъ показаній исторіи и письменности трудно извлечь доказательства въ пользу существованія такой правильной школы. Историкъ церкви, котораго мы выше цитировали, не сомнъвается, что по введеніи христіанства князь Владимиръ стремился перенести на Русь греческое образование въ самомъ широкомъ объемъ, что между прочимъ съ этою именно цълью онъ добивался родственнаго союза съ византійскимъ императоромъ. "Гражданская культура грековъ, какъ и всякая культура, состояла изъ просвъщенія и ремесль; желая и добиваясь ея перенесенія на Русь во всемъ ея объемъ, Владимиръ долженъ былъ желать и добиваться, чтобы перенесены были одно и другія. Само собою предполагается, что Владимиръ, какъ человъкъ не только не просвъщенный, но и совсъмъ безграмотный, не могъ указывать грекамъ, чего именно онъ желалъ относительно просвъщенія. Онъ могъ только вообще требовать, чтобы Руси дано было все то, что имѣли греки; а затъмъ поставить дъло такъ или иначе, дать тъхъ или иныхъ людей уже зависъло отъ доброжелательства грековъ, заручиться которымъ посредствомъ родственнаго союза поэтому онъ такъ и добивался". Не иначе, по мнънію этого историка, надо понимать свидетельство летописи, что Владимиръ тотчасъ по возвращении изъ похода въ Корсунь съ женой и тъми греками, которые были для него нужны — "пославъ, нача

поимати у нарочитое чади дѣти и даяти нача на ученье книжное". Нарочитая чадь была именно аристократія, боярство, и слѣдовательно научившіеся люди были нужны для его собственной службы. Рѣчь шла не о простой грамотности, потому что она была и прежде при первыхъ русскихъ христіанахъ; "книжное ученіе" должно было означать настоящее просвѣщеніе, руководителями котораго предполагались призванные греки. "Владимиръ торопится ввести въ Россію просвѣщеніе, котораго въ ней дотолѣ не было и которое должно было положить начало новому періоду ея жизни. Сословіе бояръ предназначалось быть образованнымъ или просвѣщеннымъ сословіемъ Руси, и вотъ Владимиръ и спѣшитъ набрать дѣтей боярскихъ" 1).

Историкъ не сомнъвается, что эти попытки князя Владимира дъйствительно водворили у насъ нъкоторое просвъщеніе, но водворили не надолго. Почему же просвъщеніе не могло бросить у насъ прочныхъ корней, и вмъсто того въ теченіе всего до-Петровскаго періода, за ръдкими исключеніями, существовала одна грамотность, т.-е. именно только элементарная ступень просвъщенія? Вопросъ чрезвычайно серьезный, потому что касается самаго основного факта въ процессъ литературнаго развитія. Названный историкъ посвятилъ этому вопросу особенное вниманіе и приходилъ къ заключенію, что причина неуспъшности нашего просвъщенія заключалась въ самомъ существъ историческаго положенія древней Руси.

Владимиръ, желавшій ввести просв'ященіе, и Ярославъ, поддерживавшій его попытку, прежде всего заботились, конечно, о просв'ящении собственныхъ д'втей. "Отъ поздн'яйшихъ писателей, представителей только грамотности, а не просв'ящения, и разум'вющихъ посл'яднее только подъ видомъ первой, мы ничего не можемъ ожидать, кромъ того, чтобы они сказали, что-де быша дъти того и другого и грамотъ научены, ибо сказать это было въ данномъ случав все, что они могли сказать". Но сохранилось свидътельство другого рода, именно разсказъ Владимира Мономаха о своемъ отив, князъ Всеволодъ, сынъ Ярослава: "отецъ мой, дома съдя, изумъяще пять языкъ". Два изъ нихъ, — думаетъ г. Голубинскій, -- могли быть варяжскій и половецкій, знакомые практически и для практическихъ целей. "Но остаются еще три языка. Человъкъ безъ практическихъ цълей изучающій иностранные языки или будеть совершенная безсмыслица или, чтобы сдълать его со смысломъ, необходимо предполагать какія-нибудь иныя

Голубинскій, "Исторія русской церкви", т. І, первая половина. М. 1880, стр. 580—583.

цѣли. Но кромѣ цѣлей практическихъ, какія еще иныя цѣли, какъ не цѣли научной любознательности? Слѣдовательно, человѣка, изучающаго иностранные языки не для цѣлей практическихъ, необходимо представлять себѣ какъ человѣка образованнаго, и слѣдовательно — таковъ предъ нами Всеволодъ, сынъ Ярослава. Заключая отъ него, мы получаемъ право думать, что образованіе и всѣхъ другихъ сыновей Ярослава, равно какъ и сыновей Владимира, состояло не въ томъ только, что они "бяху

и грамотъ научени".

Причины неуспъха были частныя и общія. Первой частной причиной, по мненію г. Голубинскаго, было то, что у насъ примінень быль тоть способь частнаго обученія, какой существоваль въ самой Греціи и какой не могь привиться у нась. У грековъ это была форма извъстная еще съ классической древности. "Частные люди, имъвшіе охоту научать другихъ и преподавать другимъ то, что сами знали, по собственной иниціативъ открывали или у себя на домахъ, или въ извъстныхъ общественныхъ мъстахъ, такъ сказать публичныя чтенія; другіе частные люди, имъвшіе собственную охоту учиться, собирались къ тъмъ или другимъ изъ первыхъ, къ кому хотъли, слушать ихъ курсывъ такомъ видъ существовало дъло ученія во всей классической древности, въ такомъ видъ оно сохранялось у грековъ и до позднайшаго времени. Къ намъ перенесена была отъ грековъ, естественно, та форма поддержанія просв'ященія, какая существовала у нихъ, т.-е. сейчасъ нами указанная, и эта-то форма и оказалась намъ не по силамъ". У насъ не основалось правильной школы, а въ частномъ преподавании, если на первый разъ могли подъйствовать приказы князя, то затьмъ, когда дъло предоставлено было доброй вол'в родителей, этой доброй воли оказывалось очень мало 1). Училищь основано не было, потому что не было образца подобныхъ училищъ, а "выдумать подобныя училища-значило изобръсти совершенно новый способъ поддержанія образованія, значило совершить въ этомъ отношеніи чрезвычайно важную реформу". Когда такимъ образомъ, при способъ частнаго обученія, для власти не было возможности контроля за обученіемъ, когда у старшаго покол'внія не было никакой доброй воли къ поддержив школы, необходимо думать, что этотъ періодъ просв'ященія быль крайне непродолжителень, что, собственно говоря, не было и одного покольнія правильно обу-

<sup>!)</sup> Извъстна подробность, какую приводить лѣтописець послѣ извъстія о приказъ учиться дѣтямь "нарочитой чади": "матере же чадъ сихъ плакахуся по нихъ, еще бо не бяху ся утвердили върою, но акы по мертвеци плакахуся".

ченнаго. "Съ какою быстротой происходило дальнъйшее убавленіе охотниковъ просв'ящаться настоящимъ просв'ященіемъ, а вм'встъ съ тъмъ какъ быстро исчезало и сіе послъднее, видно изъ того, что около конца XI въка, при внукахъ Ярослава, не было никакого и помину и никакой памяти о существовании у насъ просвъщенія: преп. Несторъ, говоря о просвъщеніи Бориса, можеть сказать только: "бяше бо и грамот в научень" 1).

Историкъ ставитъ, наконецъ, общій вопросъ: почему мы вообще остались безъ просвѣщенія?

Послѣ понытки Владимира, которая можетъ считаться неудачной, не было сдёлано другой. Между тёмъ мы представляли собою народь, который должень быль бы имъть просвъщение.

"По своей территоріи мы принадлежали къ народамъ европейскимъ: принявъ одно и то же съ ними христіанство, мы стали живымъ членомъ въ семействъ этихъ народовъ. Но отличительною чертой и общею принадлежностью народовъ европейскихъ было то, что они имъли просвъщение. Почему же только мы одни въ ихъ семействъ остались безъ сего просвъщенія?

"Вопросъ этотъ, какъ понимаетъ читатель, есть ни болве ни менъе какъ вопросъ о насъ самихъ, ибо тутъ спрашивается: лежить ли наше нев'єжество на нашей отв'єтственности, или н'єть?

"Пріятно и желательно было бы отв'ячать съ спокойной совъстью рышительнымъ; нътъ; къ сожальнію, не крива душой, отвечать такъ мы не найдемъ возможнымъ".

Историкъ обращается къ тому представленію діла, какое далъ Карамзинъ и затъмъ повторяли многіе впослъдствій. "Оправдать насъ отъ упрековъ за наше невъжество лежало на сердцъ нашего почтеннаго исторіографа. Полагая, что просв'ященіе не только было вводимо, но и дъйствительно введено къ намъ, онъ объясняль его исчезновение междоусобіями нашихъ князей, бывшими слъдствіемъ удъльной системы, и потомъ нашествіемъ монголовъ. Въ настоящее время составляетъ предметъ, требующій доказательствъ, то, что просвъщение было вводимо къ намъ, и уже нисколько не составляетъ предмета спорнаго то, что оно не было введено прочнымъ образомъ, что оно не было водворено такъ, чтобы имъть болъе или менъе продолжительный періодъ настоящаго у насъ существованія". Историкъ обстоятельно объясняеть, что междоусобныя войны удъльнаго періода нисколько

<sup>1)</sup> Г. Голубинскій прибавляеть къ этому: "Иначе выражается Несторь объ ученіи преп. Өеодосія Печерскаго; онъ говорить, что послѣдній, будучи отдань единому оть учитель, "вскорь извыче вся граматикія". Эта "граматикія" какъ будто даеть знать, что еще сохранялась ибкоторая память объ учени, состоявшемъ не изъодной трамоты":

не пом'вшали бы просв'вщению, еслибы оно было разъ прочно установлено, и еслибы потребность въ немъ была укръплена: "Отцы были заняты войнами или страдали отъ нихъ, но какъ это могло препятствовать учиться дътямъ? Представлять ли дъло такъ, что дети были заняты глазениемъ на войны?.. Какъ исторія доказываеть намь, что войны ни мальйше не мышають тосударямъ заботиться о просвещении, если они того хотять, такъ та же исторія доказываеть намь, что междоусобныя войны ни малъйше не препятствуютъ и водворяться въ странахъ просвъщенію". Междоусобія могуть даже содыйствовать просвыщенію. возбуждая умы общественными бъдствіями... Историкъ отвергаетъ также предположение, что введению просвъщения воспрепятствовало монгольское иго: "Монголы, одинъ разъ опустошительнымъ образомъ прошедъ по Россіи, съли потомъ въ сторонъ и нисколько не вмѣшивались въ наши внутреннія дѣла... Если въ продолжение двухъ съ половиной въковъ, этому предшествовавшихъ, мы оставались безъ просвъщенія, то для насъ станетъ понятно и безъ всякой внёшней причины, почему мы остались безъ просвъщенія потомъ. Въ продолженіе двухъ съ половиной въковъ непросвъщение или невъжество уже успъло пріобръсти у насъ право гражданства и давности, уже успъло пріобръсти видъ нормальнаго положенія".

Такимъ образомъ историкъ заключаетъ: "попытка Карамзина спасти нашу національную честь должна быть признана совершенно неудовлетворительною". Собственное объясненіе историка состоитъ въ слѣдующемъ. Мы не могли заимствовать просвѣщенія отъ запада, потому что насъ дѣлила съ нимъ религіозная вражда; мы не заимствовали просвѣщенія у грековъ по собственной винѣ, которая нѣсколько уменьшается историческимъ положеніемъ древней Руси. Мы не могли въ параллель къ образованной Европъ западной представить образованную Европу восточную потому, что относительно грековъ мы были народъ совершенно новый, которому приходилось впервые вводить просвѣщеніе, тогда какъ народы западные были, такъ сказать, живымъ и непрерывнымъ продолженіемъ римлянъ.

"На западъ, — говоритъ г. Голубинскій, — просвъщеніе и его духъ, строго говоря, никогда не умирали, а только значительно падали; живая традиція просвъщенія тамъ совершенно никогда не прерывалась, но какъ ни близко доходила до опасности совершенно прерваться и угаснуть, все-таки продолжала сохраняться. Такимъ образомъ на западъ явиться просвъщенію значило, такъ сказать, возродиться огню изъ-подъ пепла; у насъ же,

напротивъ, явиться ему значило быть добыту огню посредствомъ совершенно новаго тренія. Им'я задачею не совс'ємъ вновь вводить просвъщение, а только возродить его, народы западной Европы представляли изъ себя одно целое. Такимъ образомъ свой сравнительно гораздо болбе легкій трудъ они совершили общими силами многихъ, мы же, напротивъ, были совершенно одни. Тамъ были общія усилія, взаимное содійствіе и соревнованіе, у насъ же ничего подобнаго. На дъйствія людей могущественно вліяеть сознаніе ими своихъ обязанностей, и западъ дъйствительно быль поставлень въ такое положение, чтобы сознать свою миссію, возродить у себя просв'ященіе. Онъ остался преемникомъ западной римской имперіи... Искра просвѣщенія, не угасшая тамъ совершенно, а только тлевшая подъ пепломъ, оть притока этого нравственнаго воздуха снова пробилась наружу и разгорълась... Мы въ своей исторіи не имъли никакого подобнаго нравственнаго стимула. Еслибы восточная имперія пала ранве, то весьма ввроятно, что мы не были бы продолжателями ея просвещения въ параллель въ западу, ибо было или не было это намъ по силамъ, во всякомъ случав мы не быликъ этому приготовлены, какъ приготовленъ былъ къ своей роли западъ; притомъ же и относительно этого послъдняго мы вовсе не хотимъ сказать того, чтобы все дело было въ паденіи западной римской имперіи. Но въ живой и существующей восточной имперіи мы не были такимъ живымъ ел членомъ, чтобы сознавать лежащею на себъ часть ен историческихъ обязанностей. Восточная имперія была сама по себъ, нисколько не обнимая насъ подъ собой, мы же были дополнениемъ къ ней совершенно внъшнимъ и, такъ сказать, случайнымъ, были нъчто только добавочное и не имъющее въ ней историческаго смысла и значенія. Не сознавая себя причастными къ исторической обязанности быть просвъщенными, спелна воздагая эту обязанность на тъхъ, которые безъ насъ представляли собою просвъщенный востокъ, т.-е. на грековъ, мы и не позаботились о просвъщении и нашли возможнымъ прожить и безъ него" (стр. 585 — 595).

Вопросъ о состояніи просв'єщенія въ древней Руси поднимался не однажды <sup>1</sup>), при чемъ карамзинская точка зр'єнія была поддерживаема даже и до посл'єдняго времени; но приведенныя мн'єнія историка церкви едва ли могутъ быть опровергнуты, и въ особенности потому, что высказанная имъ точка зр'єнія подтверждается самымъ характеромъ нашей древней литературы.

<sup>1)</sup> Начиная съ диссертаціи Н. А. Лавровскаго: "О древне-русскихъ училищахъ". Харьковъ, 1854:

Нигдъ мы не видимъ въ ней слъдовъ, которые свидътельствовали бы о какомъ-либо серьезномъ изучении тогдашней науки. Упоминанія л'єтописи д'єйствительно относятся только къ грамотности и начитанности; если говорится о чемъ-либо большемъ, то высшимъ признакомъ учености считается знаніе "грамматикін", при чемъ она видимо полагается вершиной науки; правда, упоминаются также и "философы", но мы увидимъ далве, каковы были размѣры этой философіи. Самыя произведенія литературы указывають обыкновенно лишь то знаніе церковных вкигь, какое пріобрѣтается прилежнымъ чтеніемъ и какимъ до настоящаго времени отличаются, напр., мимо всякой правильной школы, начетчики въ расколъ, то знаніе, которое потомъ и распространило приверженность къ буквъ... Но если такъ скудны были средства образованія, если не было настоящей науки, то съ другой стороны бывали, однако, люди, склонные къ "книжному ученію", какое было доступно; тв греки, которые заходили въ Россію, находили усердныхъ учениковъ, которые не только усвоивали отъ нихъ знаніе греческаго языка, но усвонвали тонкости реторической науки. Ни почему нельзя предполагать, чтобы это ученіе было пріобрѣтаемо въ какой-либо правильной школь; это было единоличное ученье у отдъльныхъ учителей и потому было случайно. Что были люди, изучавшіе подобнымъ образомъ греческій языкъ и церковно-греческую литературу, можно видъть изъ состава древнерусской литературы, въ которой обширное мъсто занимаютъ именно разнообразные переводы съ греческаго.

Пересматривая памятники, несомнънно принадлежавше періоду до-татарскому, мы найдемъ значительную литературу, свидътельствующую объ усердномъ трудъ переводчиковъ. Не всъ они были русскіе: всл'вдствіе той церковной общности, о которой мы упоминали, и вследствіе единства церковнаго языка, который сталь обязательнымь языкомь церковной книги, образовалась одна общая литература болгаро-сербско-русская, въ которой трудъ южно-славянскаго книжника и переводчика становился вивств съ твиъ достояніемъ русскаго читателя, когда заносимъ быль въ Россію темъ или инымъ путемъ, напр., особенно вероятно паломниками. Съ полною точностію эта литература еще до сихъ поръ не опредълена по ея принадлежности труду болгарскому, сербскому или русскому. До XI въка или до начала русской церковной письменности это быль трудь исключительно болгарскій, когда Болгарія имъла свою цвътущую литературную эпоху: гораздо менже участвовали сербы; но повидимому значительную дъятельность обнаружили потомъ русскіе переводчики. Относительно многихъ произведеній принадлежность перевода русскимъ книжникамъ не подлежитъ сомнънію; относительно другихъ она весьма въронтна или еще ожидаетъ доказательствъ. Лътопись не разъ упоминаетъ о любви къ книгамъ между князьями и јерархами, упоминаеть о большихъ собраніяхъ книгъ, и эта любовь къ книжному чтенію и собиранію позволяеть предполагать и книжную производительность; наконець, самые памятники литературы до-татарскаго періода, памятники несомнівню русскаго происхожденія, своею многочисленностью прямо указывають на большое распространение книжнаго труда. Мы скажемъ дальше, въ какомъ духъ и въ какомъ объемъ образованія сложился этотъ трудь, зам'втимъ теперь только, что область его была довольно разнообразна: это было церковное поученіе, л'ятопись, житія святыхъ, легенда, наконецъ поэма (какъ Слово о полку Игоревъ), шутливодидактическое произведение (какъ Слово Даніила Заточника), путешествіе ко Святымъ мъстамъ (какъ "Хожденіе" Даніила) и пр., и всь эти писанія обнаруживають большую или меньшую начитанность въ произведеніяхъ церковно-славянской литературы, какая была въ наличности изъ источниковъ южно-славянскихъ и собственно русскихъ. Отмътимъ пока, что среди трудовъ древнихъ русскихъ книжниковъ мы встръчаемъ нъсколько такихъ, которые выдълнотся не только знаніемъ "грамматикіи", но настоящимъ риторствомъ, гдв несомнънна ученая школа. Обычный стиль старыхъ писателей представляетъ манеру, перенятую изъ греческихъ образцовъ-книжный тонъ, обиліе цитатъ изъ Писанія и отцовъ церкви, изв'ястную условность, далекую отъ д'яйствительной жизни, которая всего чаще сказывается только случайно, даже прямое нежеланіе говорить о непосредственной жизни (когда, напр., въ обличении русскаго язычества целикомъ повторяются византійскія обличенія противъ язычества греческаго) и т. п., и затъмъ никакого особеннаго искусства композиціи и исполненія. Но есть въ древнемъ періодъ два-три церковныхъ писателя, которые, напротивъ, поражаютъ насъ литературными достоинствами своихъ произведеній приностью плана, выработаннымъ исполненіемъ, свидътельствующимъ не о простомъ подражани вычитанному образцу, но знаніемъ самыхъ правилъ реторическаго художества, которыхъ нельзя было вычитать изъ какихъ-либо рускихъ книгъ, такъ что надо предположить именно правильное изучение византійской реторики, или, если этого не было, большое литературное дарованіе. Таковы, напр., писанія митрополита кіевскаго Иларіона въ половинъ XI въка. Тотъ историкъ церкви, мнънія котораго о разм'врахъ древняго русскаго просв'вщенія мы выше приводили,

такъ говоритъ о достоинствахъ одного знаменитаго сочиненія Иларіона: "Слово Иларіона ("о законъ и благодати"), знаменитое дъйствительно вполнъ заслуженнымъ образомъ и изъ всъхъ памятниковъ письменности до-монгольскаго періода сравнимое по качествамъ и по достоинствамъ только съ "Словомъ о полку Игоря", хотя по сущности и не имбеть съ нимъ ничего общаго, представляетъ собою именно такого рода явленіе, которое мы, не предполагая въ древней Владимиро-Ярославовской Руси существованія настоящаго просв'ященія, р'яшительно не въ состояніи будемъ объяснить. "Слово Иларіона" есть самое блестящее ораторское произведение, самая знаменитая и безукоризненная академическая ръчь, съ которою изъ новыхъ ръчей идутъ въ сравнение только ръчи Карамзина. Всякое ораторское произведение слагается изъ двухъ элементовъ-изъ внутренней силы красноръчія... и изъ внѣшняго воплощенія или внѣшней отдълки, которая есть следстве большаго или меньшаго знакомства съ наукой ораторства, умънье которой пріобрътается посредствомъ ученія. Мы не говоримъ о внутреннихъ ораторскихъ достоинствахъ "Слова", которыя, показывая въ Иларіонъ первокласснаго урожденнаго оратора, насъ не касаются, но о достоинствахъ внъшнихъ, которыя не даются природою, а пріобретаются наукою и которыя предполагають большую или меньшую степень знакомства съ сей последней. По этимъ внешнимъ достоинствамъ "Слово Иларіона" совершенно безукоризненно: съ совершеннымъ ораторскимъ умѣніемъ и искусствомъ сдёлано общее расположеніе слова; о совершенномъ знаніи ораторства, какъ школьной науки, свид'ятельствуеть отделка всехъ частностей, где все отделано отлично, гдъ нътъ ничего лишняго и гдъ съ совершеннымъ ученымъ умъніемъ употреблены въ дело всё внешніе ораторскіе рессурсы. Еслибы перевести "Слово" на русскій языкъ и сказать вамъ, что оно есть новооткрытая лучшая ръчь Карамзина, то вы, сколько по внутреннимъ, столько и по внъшнимъ его качествамъ, ничего бы не нашли въ этомъ невъроятнаго и для васъ осталось бы не совсёмь понятнымь только то, сь какой стати Карамзинь взяль на себя написать рычь духовнаго содержанія".

Подобнымъ образомъ совствиъ особенное явление представляють въ письменности XII въка произведенія Кирилла, епископа Туровскаго. Тотъ же историкъ церкви, сравнивая ихъ съ другими подобными поученіями того періода, находить между ними громадную разницу. "Немного внимательные присматриваясь къ нимъ, -- говоритъ онъ, -- не трудно съ полною отчетливостью увидьть, въ чемъ именно состоить эта разница. Слова и

поученія другихъ писателей представляють собой работу самоучекъ, не знающихъ науки ораторства и поэтому пишущихъ съ
первобытной простотой, безъ всякаго приложенія внѣшнихъ пріемовъ ораторства; напротивъ, слова Кирилла Туровскаго яснымъ
образомъ даютъ видѣть въ себѣ работу ученаго мастера: авторъ
совершенно очевидно является въ нихъ какъ ученый проповѣдникъ, изучавшій и знающій науку проповѣдничества и пишущій
свои проповѣди именно по этой наукѣ со всѣмъ ея знаніемъ и
со всѣмъ ея приложеніемъ. Слова Кирилла Туровскаго, не имѣя
ничего общаго съ другими современными ему словами и поученіями, представляютъ собой совершенно такія же ораторскія
произведенія, какъ слова современныхъ намъ ученыхъ проповѣдниковъ. Если перевести ихъ на русскій языкъ и сказать, что
они принадлежатъ такому-то современному проповѣднику, то
развѣ самый тонкій знатокъ дѣла не будетъ введенъ въ обманъ"

(стр. 658).

Если, однако, митр. Иларіонъ и Кириллъ являются писателями исключительными, то въ теченіе древняго періода мы встрътимъ и другихъ писателей, которые при меньшихъ достоинствахъ литературнаго исполненія обнаруживають замічательныя для своего времени достоинства литературнаго замысла и національнаго чувства. Таковъ въ особенности трудъ начальнаго летописца, продолжатели котораго среди однообразной погодной записи событій возвышались иногда до живого картиннаго изложенія (какъ, напр., въ Волынской лѣтописи). Таково въ другомъ родъ "Поученіе" Владимира Мономаха, сохранившее характерныя черты стараго русскаго князя, подробности древняго быта и оригинальный складъ языка. Таково въ другомъ отношеніи "Хожденіе" Даніила Паломника, открывавшаго дальнѣйшій рядъ путешествій ко святымъ мъстамъ. Таково, наконецъ, донынъ загадочное "Слово о Полку Игоревъ", сохранившее истинные перлы старой поэзіи. Всь эти намятники, когорые несомнънно надо считать только счастливо уцълъвшимъ остаткомъ, а не всемъ наличнымъ содержаніемъ старой письменности, — свидътельствуютъ о живомъ возбужденіи просвътительныхъ интересовъ, о стремленіи внести въ жизнь сознательныя начала, о высокомъ настроеніи чувства, — но для всъхъ этихъ задатковъ не нашлось, къ сожаленію, достаточной опоры въ какой-либо правильной постановкъ просвѣщенія.

Уровень даже наиболъе просвъщенныхъ людей былъ невысокъ, народная масса оставалась въ первобытномъ состояніи; изъ нея выдълялись лишь немногіе, искавшіе книжнаго ученія, но уче-

нія было мало. Уже въ древнемъ період'в сказалось то свойство древней нашей книжности, которое проходить черезъ всю ея исторію, до тіхть поръ, пока, наконецъ, возникъ вопросъ о правильности книгъ, между прочимъ простой грамматической правильности, и когда въ виду застарблой привычки и преданія "исправленіе книгъ" показалось покушеніемъ надъ православіемъ. Главная масса назидательнаго чтенія, находившагося въ рукахъ старинныхъ "книгочіевъ" и составлявшаго ихъ главнъйшій интересъ, состояла изъ переводовъ византійской церковной литературы и тъхъ русскихъ произведеній, какія писались по ихъ образцу. Тоть же историкъ церкви говорить: "Человъкъ только грамотный, только умъющій читать, сидящій надъ книгами, всегда возбуждаеть вопрось: "разумъещи ли, яже чтеши?" Указанныя нами греческія книги, существовавшія въ славянскомъ переводъ, не были написаны съ спеціальною целію для людей, умеющихъ только грамоть, подобно нынъшнимъ книжкамъ для простого народа, но были писаны для людей образованныхъ, писаны темъ искусственнымъ книжнымъ языкомъ, который и на самой последней степени своей простоты для человека, ограниченнаго въ своемъ образовании только умъньемъ читать, есть мудрость полузапечатленная. Эта мудрость должна была запечатлеваться для нашихъ до-монгольскихъ предковъ еще болъе отъ того, что строй греческаго языка весьма отличень отъ строя языка славянскаго и что вследствіе этого въ переводахь, сделанныхъ большею частію съ буквальною точностью, весьма немалое выходило такъ, что было бы совсемъ невразумительнымъ безъ подлинника и для человъка образованнаго. Слъдовательно, усердно или неусердно читали до-монгольские предки наши весьма достаточное количество книгъ, находившихся въ ихъ распоряжении, во всякомъ случав они могли осиливать эти книги своимъ разумвніемъ далеко не въ надлежащей степени" (стр. 608-609).

Дъйствительно, въ этомъ послъднемъ убъждають многіе памятники древней письменности, которые безъ сличенія съ подлинникомъ или другими близкими памятниками бываютъ неръдко весьма невразумительны. Въ чтеніи, какъ говорить тоть же историкъ, наиболъе предпочиталось то, чт) было проще и болъе удовлетворяло вкусу-книги нравоучительныя и особенно житія святыхъ, гдъ нравоучение преподавалось въ живыхъ примърахъ и въ разсказъ и, прибавимъ, съ большимъ или меньшимъ участіемъ чудеснаго. Въ заключеніе историкъ церкви приходить къ следующему выводу: "Итакъ, вотъ краткій экстрактъ изъ всего нами сказаннаго о нашемъ просвъщении въ періодъ до-монгольскій: просвъщеніе наше состояло въ одной грамотности или одномъ умѣніи читать, за которымъ — самопросвъщеніе посредствомъ чтенія книгъ; количество людей, которые самопросвъщались посредствомъ этого чтенія, сравнительно было далеко не многочисленно; выборъ книгъ, который служилъ для него, по своему составу былъ весьма ограниченъ; однимъ словомъ просвъщеніе у насъ въ періодъ до-монгольскій находилось на самой послѣдней степени невысоты, какал только возможна (стр. 612).

Трудно оспаривать эти положенія, но среди этихъ неблагопріятныхъ условій старой письменности было, хотя въ тѣсномъ кругѣ, литературное движеніе, иногда яркое и характерное, которое свидѣтельствовало о даровитости, значительномъ образованіи и нравственно-общественныхъ стремленіяхъ писателей. Внѣшнія условія сложились очень неблагопріятно и не дали этимъ стремленіямъ прочной опоры; но ихъ хотя бы стѣсненное проявленіе указывало, что для нихъ, при болѣе благопріятномъ поворотѣ событій, есть будущее.

Основное вліяніе, какое было оказано христіанствомъ на общій складъ жизни древней Руси, было громадное: оно произвело цѣлый переворотъ въ судьбѣ народа, — не высоко стоявшаго въ цивилизаціи и разъединеннаго въ политическомъ отношеніи, —впервые открывши путь къ европейскаго христіанскому образованію и давши разрозненнымъ племенамъ первое нравственное объединеніе, въ отпоръ азіатскому востоку (хотя, впрочемъ, вскорѣ также и европейскому западу).

Обстоятельства, въ какихъ введено было христіанство, оказали существенное вліяніе и на складъ первой литературы, продержавшійся затэмъ въ теченіе нъсколькихъ въковъ, до XVIII стольтія. Зачатки образованія, возникшаго при введеніи христіанства, были невелики и въ это же первое время религіозная жизнь русскаго народа представила, долго потомъ державшееся, зрълище "двоевърія". Народная масса раздълилась на двъ группы. Въ одной, меньшей, до извъстной степени бросило корень церковное просвъщение, о водворении котораго такъ заботился Владимиръ Святой, и здъсь на основъ первыхъ церковнославянскихъ произведеній, принесенныхъ изъ Болгаріи, вскоръ стала развиваться собственная литературная производительностьсъ церковнымъ характеромъ. Другую группу, несравненно болъе многочисленную, составила народная масса. Христіанское ученіе было воспринято здёсь въ различной степени: въ одномъ слов, который сталь владеть книгой, эта степень была выше; до второго ученіе доходило отрывочно, внижности не было и эта масса, хотя съ теченіемъ времени привыкла къ внъшности обряда, узнала нъкоторыя ученія, воспринимала легенды, но въ цъломъ порядкъ быта долго оставалась на той же первобытной ступени. Съ самой первой поры письменности, мы встръчаемъ выраженія негодованія противъ остатковъ язычества, которыхъ, видимо, было не мало. Благочестивые книжники негодують даже, что эти старые обычаи сохраняють не только "невъжи", но и "въжи". Историки-оптимисты полагають, что остатки грубаго язычества въ XII стольтій уже исчезають; но мы будемъ имьть случай видъть, что на дълъ христіанство и долго послъ носило въ народныхъ массахъ двойственный характеръ, гдв очень сильно пробивалась старая естественная религія; а въ первые въка "двоевъріе" было въ полномъ ходу. Въ эту пору совершалось то смъшеніе предметовъ поклоненія, старыхъ боговъ, съ христіанскими святыми (Перунъ и Илья-Пророкъ, Волосъ и св. Власій и т. п.), которое было давно замъчено нашими историками; въ это первое время (до сихъ поръ не довольно ясно, какимъ образомъ) произошла и та замвна старыхъ языческихъ праздниковъ христіанскими, начало которой положено было въроятно еще на славянскомъ югъ; начиналось распространение христіанскихъ святынь, почитание особыхъ храмовъ, иконъ, въра въ христіанское чудесное, христіанскія прим'яты, распред'яленіе святыхъ по той спеціальной помощи, какую они могуть оказывать людямь въ разныхъ бедахъ и т. п. Однимъ словомъ, какъ съ одной стороны подъ видимой христіанской внішностью держались остатки язычества, такъ и новое върование переиначивалось и усвоивалось подъ вліяніемъ старой миеологіи. Всего сильнье это смъщеніе было, конечно, въ той массъ, которая, будучи далека отъ книжности, не въ силахъ была отказаться отъ привычной старины и принимала изъ христіанскаго сказанія то, что въ понятіяхъ ея сближалось съ этой стариной; но въ извъстной мъръ это смъшеніе держалось и среди самихъ книжниковъ, между прочимъ, они вскор'в оказались большими любителями той "отреченной", баснословно-христіанской литературы, которан была своего рода среднимъ терминомъ между христіанствомъ и первобытнымъ суевъріемъ.

Такимъ образомъ весьма естественно предположить постепенную градацію понятій отъ религіозныхъ представленій опытнаго книжника до наивно суевърнаго человъка народной массы; крайніе пункты этой градаціи во всякомъ случать были весьма противоположны, и, собственно говоря, эта противоположность, въ

новыхъ варіаціяхъ, не изгладилась до настоящаго времени. Упомянутое негодованіе книжниковъ им'йло полныя основанія. Въ первые въка старые боги еще не были забыты; тъмъ больше была памятна вся та мелкая минологія, которая переплетала народный быть во всёхъ направленіяхъ; обличители неизмённо вооружаются противъ "поганскихъ" обычаевъ, "бъсовскихъ" пъсенъ и увеселеній, прямо упоминають о поклоненіи старымь языческимъ божествамъ и огню-"сварожичу", о жертвахъ "роду и рожаницъ", жертвахъ бъсамъ, болотамъ и колодезямъ, и подобныхъ обрядахъ изъ языческой старины; обличенія неоднократно свидътельствують о томъ, что въ народъ долго не могъ утвердиться христіанскій бракъ, вмісто котораго продолжаль дійствовать старый обычай— "умычка", или покупка невъсты, или бракъ по уговору, съ приданымъ; гдъ по христіанскому ученію требовалась молитва, эти мнимые христіане прибъгали къ "чародъянію ", узламъ (наузы), наговорамъ и т. п.

Все это, начиная отъ памяти о старыхъ богахъ до пъсни и обряда, даже самыхъ невинныхъ, казалось старымъ книжникамъ прямымъ идольскимъ служеніемъ и наполняло ихъ отвращеніемъ. Отъ этого, между прочимъ, остались такъ скудны наши свъдънія о древнъйшей поръ нашей народной поэзіи. Старыя лътописи не могли обойтись безъ народнаго преданія, когда нужно было разсказать о древнъйшей судьбъ племени, о первыхъ князьяхъ, о некоторыхъ более позднихъ событияхъ; но дали место этому преданію только въ качествъ историческаго сказанія, которое сами они признавали болбе или менбе вброятнымъ, или въ качествъ героическаго факта, безразличнаго въ религіозномъ отношеніи, — что же касается цілаго содержанія народныхъ вірованій, літописецъ счель бы для себя унизительнымъ и грівховнымъ вдаваться въ какія-нибудь подробности объ этомъ предметь: люди, которые, несмотря на то, что были просвъщены истинною върою, могли предаваться "поганскимъ" обычаямъ, были люди невъжественные, "невъгласы", безумства которыхъ было бы недостойно повторять въ книгъ. Такимъ образомъ для нась остается неизвъстно, какія пъсни пълись въ тъ въка, какіе обряды совершались; если обличитель писаль, что эти нев'ягласы "жруть бъсомъ", мы не знаемъ, въ чемъ состояли эти жертвы, какъ назывались эти "бъсы", какая была въ нихъ сила, какія сказанія о нихъ передавались. Новъйшій изследователь, желая выяснить себъ древнюю минологію, должень обращаться къ сохранившемуся теперь народному преданію и обычаю и ділать, во всякомъ случать нъсколько рискованное, заключение отъ XIX-го въка къ IX-му.

Это отношение старъйшихъ писателей къ народному быту было еще запутано съ другой стороны. Съ самаго начала ихъ образцомъ стала внига византійская: это была вообще первая книга, первое систематическое ученіе, на которомъ образовались ихъ новыя понятія. Здівсь находили они догматы новой вівры, здъсь была исторія міротворенія и судьбы человъчества въ Ветхомъ и Новомъ Завътъ; здъсь было церковное нравственное ученіе; начальный летописецъ нашелъ и для исторіи своего собственнаго народа первую опору въ "летописанье греческомъ" (въ Георгіи Амартол'в, раньше переведенномъ на юг'в), и отсюда онъ нашелъ возможнымъ "положить числа", т.-е. впервые установить лътописную хронологію. Естественно, что здісь же нашлось и определение язычества. У первыхъ христіанскихъ писателей, имѣвшихъ передъ собой выработанную античную миоологію, сложилось представленіе, что древніе греческіе "боги" были б'ясы, что "идолы" и "кумиры" (статуи Фидіаса и Праксителя) были изображеніемь бъсовь: именно бъсы совращали людей, и имъ поклонялись язычники. Наши книжники отождествили домашнее язычество съ темъ древнимъ греческимъ, египетскимъ и т. д., какое обличали древніе христіанскіе и византійскіе учители. Какъ у этихъ послъднихъ изобличалось "еллинское" идолослуженіе, такъ и наши простодушные ревнители осуждали у русскихъ двоевърцевъ обычай "треклятыхъ еллинъ", и отсюда происходили довольно странныя недоразумёнія. Лётописецъ, приводя изъ греческаго хронографа извъстіе о египетскихъ божествахъ, переименовываетъ одно изъ этихъ божествъ славянскимъ именемъ, которое упоминалось въ другихъ случаяхъ какъ названіе славянскаго божества: однимъ это казалось новымъ свидътельствомъ о славянскомъ язычествъ, другимъ приходила мысль, что предполагаемое славянское божество было только попыткой перевода на славянскій языкъ имени, встр'яченнаго въ греческомъ хронографъ 1). Въ другомъ случав, въ славянскомъ переводв византійскаго обличенія античнаго язычества, рядомъ съ греческими именами приводятся упоминанія о славянскомъ и русскомъ язычествъ, - какъ будто это было одно и то же, или русское язычество было только продолжениемъ еллинскаго; оказывалось, что

<sup>1)</sup> Толкованія имени "Сварога" въ эпизодії изъ византійскаго хрониста Малалы въ Вольнской літописи (подъ 1114 годомъ), у Ягича (Archiv für slav. philologie IV, стр. 412-427) и Крека (Einleitung in die slav. Literaturgesch., 2 изд. Трацъ, 1887, стр. 378-382).

русское язычество обличали Григорій Богословъ и Іоаннъ Златоустъ. Сохранившіяся въ нашей письменности обличенія язычества, чужого и своего, -- отчасти, какъ сейчасъ упомянуто, бывали только вставкой, дополненіемъ въ переводныхъ византійскихъ статьяхъ и только отчасти были самостоятельныя (какъ извъстное, очень любопытное, но до сихъ поръ не вполнъ изслъдованное "Слово нъкоего Христолюбца, ревнителя по правой въръ"). Эти обличенія восходять, въроятно, къ очень далекой древности, но, достигая въ спискахъ до болъе позднихъ въковъ, остались въ томъ же первоначальномъ видъ, не вызвавши болъе подробныхъ объясненій: позднівйшіе книжники повторяли неріздко мало вразумительные тексты подлинника, не объясняя ихъ изъ непосредственнаго быта, а подъ конецъ, въроятно, сами не отдавали себъ полнаго отчета въ содержании памятниковъ 1). Или, наконецъ, старинный книжникъ, повторяя изъ греческаго источника списокъ "отреченныхъ", апокрифическихъ книгъ, которыя запрещалось читать истиннов рующимъ людямъ, и находя въ ряду ихъ книги, относящіяся къ суевърію (какъ астрологія и т. п.), прибавлять сюда же и перечисленіе различных суев рій, безъ сомнънія такихъ, какія видьль вокругъ себя, но которыя вовсе не были "книгами", какъ, напр., въра въ сонъ, птичій грай, заговоры и т. п. Этого книжника видимо также не покидала мысль объ удаленіи изъ благочестивой жизни всякаго следа народнаго повърья, которое неизмънно относимо было къ язычеству.

Такимъ образомъ, когда у новообращенныхъ явилось естественное чувство превосходства новой въры передъ языческимъ заблужденіемъ, они усвоивали и то враждебное чувство къ языческимъ преданіямъ, которое у церковныхъ писателей первыхъ въковъ развилось въ виду язычества античнаго, представлявшаго цълый могущественный Олимпъ и господствовавшаго въ грекоримскомъ мірѣ, наполняя его бытовую жизнь, искусство и литературу. Боги этого Олимпа имѣли повсюду великолѣпные храмы, въ ихъ честь совершались народныя празднества, ихъ почитатели были сильными противниками новаго ученія, изъ ихъ среды шли тѣ вѣковыя гоненія, жертвы которыхъ наполнили христіанскій мартирологъ. Всѣ эти язычники были врагами Христа, и предметъ ихъ поклоненія быль понять христіанами какъ врагъ Христа; боги Олимпа были бѣсы, которые вселялись въ кумиры и внушали беззаконныя празднества язычниковъ. Понятно, что

<sup>1)</sup> См. "Слова и поученія, направленныя противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ", въ "Лѣтописяхъ" Тихонравова, IV, М., 1862, стр. 83—112.

съ этимъ греко - римскимъ язычествомъ не могло идти ни въ какое сравнение бъдное язычество славяно-русское, въ которомъ отсутствовала, повидимому, даже сколько - нибудъ связная космогонія и остатки котораго только съ большимъ трудомъ разыскиваются теперь въ разбросанныхъ намекахъ древности и въ современномъ преданіи. Подъ вліяніемъ византійскаго образца у нашихъ книжниковъ составилось столь же враждебное представленіе о русскомъ язычествъ; они не понимали разницы и рядомъ съ идолослуженіемъ отвергли и прокляли народную поэзію.

Это гоненіе было еще усилено тімь аскетическимь направленіемь, которое перенесено было къ намь на первыхь же порахь нашего христіанства.

Одинъ изъ авторитетныхъ историковъ нашего стараго быта, говоря объ этой пор'в нашей исторіи, указываеть, что вм'єст'ь съ бдаговъстіемъ евангельскаго ученія переходиль къ намъ и особый складъ понятій, господствовавшій въ умахъ византійскаго духовенства вследствіе особых условій византійской жизни. "Существенною стихіею этого (новаго христіанскаго) склада понятій было всестороннее и безпощадное отридание тлъннаго или собственно растивннаго византійскаго міра, со всеми его жизненными формами и обольщеніями, во многомъ напоминавшими еще языческую жизнь античной цивилизаціи, а еще болье жизнь растленнаго востока. То, что было такъ необходимо всеми силами поднять противъ этого, действительно, въ полномъ составе растлъннаго міра, это самое было поднято и противъ нашей, хотя тоже языческой, но ничемъ не цивилизованной, совсемъ девственной, простодушной и непосредственной природы. Суровая, грубая, но чистан и прямая, эта природа вовсе неспособна была даже и понять тыхъ нравственныхъ утонченностей византійскаго развитія, какими по необходимости исполнены были литературные памятники Византіи, послужившіе для насъ и литературными образцами, и источниками образованія, источниками и умственной, и нравственной культуры. Действіе такого отношенія этой учительной литературы къ нашему обществу не замедлило обнаружиться... Быль ли въ самомь дель древній русскій житейскій міръ, выросшій въ чистой непосредственности и дътской наивности, настолько погибеленъ, объ этомъ учительное слово, конечно, не могло разсуждать; ибо оно отрицало вообще существо житейскаго міра, а следовательно и всякую его форму, хотя бы и чисто дътскую, виновную только въ томъ, что она невинна. По его воззрѣнію все мірское, житейское было поганымъ, было ли то дъйствительное язычество, т.-е. проявление самаго языческаго в'врованія, или это быль простой нравъ и обычай жизни, простыя явленія и дъйствія вообще человъческой нравственной

природы.

"Отрицаніе житейскаго міра выразило свои идеалы главнымъ образомъ въ аскетизмъ. Въ томъ (византійскомъ) обществъ на самомъ дълв иного пути для спасенія и не было... Только монашескій идеаль и могь стать исключительнымь идеаломь высоко - правственной жизни. Но аскетизмъ, идя послъдовательно, приводиль къ отрицанию и такихъ силъ жизни, безъ которыхъ невозможно самое существование человъческаго общества".

Точнъе было бы сказать, что аскетическое движение не было создано самою Византіей, — оно возникло ранве, — что подобнымъ образомъ оно распространялось и на западъ, что кромъ этого движенія были и другія теченія въ жизни общества; но во всякомъ случав оно было сильно въ византійской литературю и церковномъ быту, - обоими путями оно перешло въ русское христіанство, вносл'ядствій все бол'я расширилось и стало, наконець, важнымь историческимь элементомь національной жизни. Но если, какъ выше упомянуто, византійско - церковная борьба противъ античнаго язычества мало подходила къ патріархальному русскому быту, то, по замъчанію нашего историка, преувеличенія аскетизма мало отв'єчали и потребностямь просв'єщенія. "Отвергая и отрицая наши младенческія формы жизни, аскетизмъ вмъстъ съ тъмъ и здъсь отвергъ цълую область эстетическихъ силъ народа, народную поэзію въ полномъ ея составъ, не принеся взамёнъ того никакихъ общечеловеческихъ началъ для эстетическаго воспитанія народныхъ нравовъ, безъ котораго всегда черствъютъ, грубъютъ и развращаются эти нравы, что осязательнъе всего доказала между прочимъ и наша исторія" 1).

Дъйствительно, къ русской жизни, первобытно грубой и простодушной, примънялся съ перваго раза складъ понятій, выросшихъ въ средъ совсъмъ иной культуры, гдъ новое учение осложнено было результатами фанатической борьбы двухъ цивилизацій—въ въроученіи утонченная догматика, въ нравственной жизни аскетизмъ, доведенный до послъдняго предъла отрицанія обычныхъ условій жизни. Выраженія, въ какихъ первые писатели (лътописцы, авторы поученій) говорять о новомъ христіанствъ, свидътельствують о глубокомъ убъждении, что началась новая жизнь, въ сравнении съ которой все прежнее было только пребываніемь во тьм'в, гибельнымь заблужденіемь, быть можеть

<sup>1)</sup> Забълинъ, "Домашній быть русскихъ цариць". М., 1869, стр. 83—85.

невольнымь, но все-таки смертнымь грѣхомь, какъ идолослуженіе. Средняго термина между строгостью новаго ученія и привычнымь бытомь народа не допускалось, но онъ являлся на практикѣ, потому что на дѣлѣ невозможно было внезапное перерожденіе цѣлой массы: среднимъ терминомъ стало двоевѣріе, которое для строгихъ ревнителей не отличалось отъ язычества. Между двумя сторонами началась борьба. Проповѣдники новой вѣры, которая стала государственной религіей, преслѣдовали традиціонную старину, хотя не въ силахъ были совсѣмъ истребить ее; борьба противъ нея—въ томъ же смыслѣ, какъ въ XI вѣкѣ—шла еще и въ XVII-мъ; но мало-по-малу новая вѣра многоразличными путями вступала въ жизнь и овладѣвала умами народа. Въ этомъ процессѣ недоставало только одного элемента, который былъ въ самой Византіи и который еще шире развился на западѣ—элемента научнаго знанія.

На первое время въ средъ болъе книжныхъ людей, потомъ и въ народной массъ, поверхъ стараго преданія на христіанской основъ, своеобразно понятой, стало складываться то новое міровозэрвніе, которое установилось особенно въ среднемъ періодъ н наложило особый отпечатокъ на русскую народность временъ Московскаго царства... Національное сознаніе уже вскор'я отдівлило русскаго человъка отъ всего не-русскаго сосъдства на востокъ, съверъ и западъ. Представление объ язычествъ, какъ "поганомъ", изъ среды книжниковъ проникло и въ народъ, который съ чувствомъ великаго превосходства смотрѣлъ на чужихъ, формальныхъ изычниковъ, на "поганыхъ" печенъговъ и половцевъ, на "проклятыхъ" торковъ, на съверную чудь, а затъмъ и на западную "латину", когда византійскіе учители передали и русскимъ ученикамъ свою ненависть къ Риму. Новая въра становилась все больше народнымъ достояніемъ; она впервые доставляла всенародную святыню, которая вскору пріобрула свои мъстные центры. Византійскій примъръ послужиль къ основанію св. Софіи въ Кіев'я и св. Софіи въ Новгород'я; святыни становились предметомъ гордости и символомъ мъстнаго патріотизма; храмъ Успенія въ кіевскомъ Печерскомъ монастыръ быль построенъ зодчими, которыхъ привела чудомъ сама Богородица изъ Цареграда, и по плану, который видьли они на небь; новгородцы въ своихъ войнахъ сражались за "святую Софію". Первый въкъ русскаго христіанства быль уже ознаменованъ примърами святости, и митрополитъ Иларіонъ находилъ по истинъ краснор вчивыя слова для прославленія равноапостольнаго князя. Этотъ въкъ ознаменованъ былъ и основаніемъ первыхъ монастырей: Антоній, основатель Печерскаго монастыря, быль аскетическимь питомпемь Аоона, и его обитель стала разсадникомъ монашества, а также и политической силой. Храмы размножались въ такой степени, что въ XI—XII въкахъ, по сказаніямъ своихъ и иноземныхъ лѣтописцевъ, въ Кіевъ считалось уже до нѣсколькихъ сотъ церквей 1) — цифра даже мало въроятная. Храмы были часто великолъпны; они украшались золотомъ, серебромъ и "мусіей" (мозаикой), драгоцѣнными иконами и сосудами. Таковы были, напримѣръ, кромъ кіевскихъ и новгородскихъ, церкви въ Ростовъ и Владимиръ; въ Ростовъ была (сгорѣвшая потомъ) церковь св. Богородицы, "какой не было и никогда не будетъ"; для построенія церкви во Владимиръ Андреемъ Боголюбскимъ, "Богъ привелъ ему мастеровъ изо всѣхъ земель", и лѣтописецъ сравнивалъ ее съ Соломоновымъ храмомъ, 2) и пр.

По книжному чтенію или по слуху пріобр'вталось представленіе о міротвореніи, объ исторіи Ветхаго и Новаго Зав'єта. Богослужение ознакомило съ церковнымъ обрядомъ, который внушалъ религіозное почтеніе, доходившее до суевърія. Уже вскоръ въ старой письменности являются описанія путешествій ко Святымъ мъстамъ; эти путешествія стали потомъ весьма распространеннымъ благочестивымъ обычаемъ и безъ сомнвнія послужили однимъ изъ важныхъ источниковъ и разсадниковъ той легендарной поэзін, которая въ посл'ядующіе в'яка составила богатую отрасль народно-поэтическаго творчества. Въ самомъ дѣлѣ, надо представить себъ благочестиваго, болье или менье начитаннаго, но и довърчиваго странника, который изъ своей съверной родины приходилъ въ Константинополь, гдф видфлъ великолфпные храмы и дворцы византійской столицы со множествомъ святынь и съ неслыханными богатствами, приходиль на Авонъ со множествомъ его обителей, которыя были уже тогда славны своимъ иночествомъ, или, наконецъ, въ Палестину, гдъ на каждомъ шагу сохранились слъды земной жизни Спасителя: на всемъ этомъ пути странника сопровождала богатая библейская и церковная легенда; на всемъ пути странникъ во-очію видѣлъ рѣдкія святыни, о которыхъ онъ слышалъ или читалъ въ книгахъ. Его сопровождала память о русской земль, какъ знаменитаго игумена Даніила, который быль въ Іерусалим' во время господства крестоносцевъ, — въ лавръ св. Савы онъ записываетъ для поми-

<sup>1)</sup> Напримъръ, свидътельство Титмара мерзебургскаго. Лаврентьевская лѣтопись по поводу пожара въ Кіевъ въ 1124 году: "Бысть пожарь великъ Кыевъ городъ, яко погоръвшю ему мало не всему по два дни, по Подолью и по Горъ, яко церквей единътъ изгоръ близь 6 сотъ".

2) Инат. лѣтописъ, подъ 1161—1175 г.

новенія имена русскихъ князей; у гроба Господня ставить лампаду отъ "всей русской земли", и съ полной върой передаетъ слышанныя или читанныя легенды. Другой путешественникъ, новгородскій архіепископъ Антоній (Добрыня Ядрейковичъ), былъ около 1200 года въ Царьградъ; онъ насмотрълся тамъ святыни самой удивительной, ветхозавътной и новозавътной-отъ масличнаго сучка, принесеннаго голубемъ въ Ноевъ ковчегъ, отъ Моисеева жезла и трубы Іисуса Навина, разрушавшей Іерихонскія ствны, до одеждъ Богородицы и Іисуса Христа: эти святыни такъ поразили новгородскаго паломника, что его разсказъ состоить почти только изъ ихъ каталога. Его поразило величіе богослуженія въ св. Софіи, съ сладкогласнымъ п'вніемъ и благоуханіемъ ксилолон (алоэ) и темьяна: "и тогда будеть стояти въ церкви той аки на небеси или аки въ раи; духъ же святый наполняеть душу и сердце радости и веселія правов'єрнымъ человъкомъ", -- восклицаетъ онъ, напоминая этими словами описаніе пареградскаго богослуженія въ разсказъ объ испытаніи въръ Владимиромъ.

Начиналось, наконецъ, вліяніе литературное. Выше мы говорили, что, кром'в отдельных и редких случаевь, въ древней Руси совствить не установилось правильнаго высшаго обученія; огромное большинство учившихся людей имьло только "наученіе грамотв". Въ одномъ изъ старъйшихъ памятниковъ славяно-русской литературы, въ знаменитомъ "Изборникъ" Святослава (1073), который быль повтореніемь сборника болгарскаго царя Симеона, было нъсколько научныхъ статей (между прочимъ изъ реторики, съ первымъ опытомъ перевода научныхъ терминовъ) — но эти статьи. еще съ нъсколькими подобными отрывками византійской учености, остались единственными въ своемъ родв. Въ томъ же "Изборникъ "была уже статья о книжномъ почитании (т.-е. чтении), которая даеть образчикь отношенія къ книгѣ, господствовавшаго до самой Петровской эпохи. Книга разумвется исключительно только какъ книга церковная, поучительная, душеспасительная. Книга необходима для праведнаго житія. "Какъ для коня правитель и воздержание есть узда, такъ для праведника книга; какъ не составится корабль безъ гвоздей, такъ праведникъ безъ почитанья книжнаго; какъ пленникъ думаеть о своихъ родителяхъ, такъ праведникъ о почитань книжномъ; красота воину оружіе, а кораблю-вътрила, такъ и праведнику почитанье книжное "-и въ примъръ указываются святой Василій, и Іоаннъ Златоусть, и Кирилль философь: почитание святыхъ книгъ есть начатокъ добрыхъ дълъ. Кириллъ Туровскій въ притчъ о челов в ческой душ в и о т в т в в в особенности поучаеть "прилежно почитати святыя книги": "добро убо, братіе, и зѣло полезно еже разумъти паче божественныхъ писаній ученіе. Се и душу цъломудрену сътворяеть, и къ смъренію прелагаеть, умъ и сердце на добродътели възостряеть... божінхъ насытивше словесъ, и будущаго въка неизреченныхъ благъ желаніе стяжете"... Начальный лътописецъ, разсказывая о томъ, какъ князь Ярославъ любилъ церковные уставы, любилъ поповъ и особенно, "излиха", черноризцевъ, какъ онъ прилежалъ къ книгамъ и часто читалъ ихъ ночью и днемъ, собралъ многихъ писцовъ и перелагалъ "отъ грекъ" на славянское письмо, и какъ при немъ написано было много книгъ, поучаясь которыми върные люди наслаждаются божественнымъ ученіемъ, — вспоминаетъ о князъ Владимиръ и дълаетъ сравнение между ними: "потому что какъ кто-либо вспашетъ землю, а другой посветъ, а иные пожинаютъ и вдятъ безскудную пищу, такъ и этоть князь, потому что отецъ его Владимиръ вспахалъ и умягчилъ, т.-е. просвътилъ крещеніемъ, а этоть насѣялъ книжными словесами сердца върныхъ людей, а мы пожинаемъ, принимая книжное ученіе". И затъмъ лътописецъ восхваляетъ это послъднее: "Потому что великая польза бываеть оть ученія книжнаго, такъ какъ книгами мы бываемъ наставляемы и научаемы путямъ покаянія, отъ словесъ книжныхъ обрътаемъ мудрость и воздержаніе, потому что это ръки, напояющія вселенную, -- это исходища мудрости; въ книгахъ заключается неисчислимая глубина, потому что ими мы бываемъ утъшены въ печали, онъ-узда къ воздержанію... Потому что, если будешь прилежно искать въ книгахъ мудрости, то найдешь великую пользу въ своей душъ: ибо кто часто читаетъ книги, тоть беседуеть съ Богомъ или святыми мужами; читая пророческія бесёды и евангельскія и апостольскія, житія святыхъ отецъ, душа принимаетъ великую пользу". Ярославъ любилъ книги, строиль церкви, ставиль поповъ и умножилось число пресвитеровъ и христіанскихъ людей: Ярославъ радовался, "а врагъ (т.-е. дьяволь) сътоваль, побъждаемый новыми христіанскими людьми "1).

Не разъ потомъ лѣтописецъ могъ съ удовольствіемъ говорить о князьяхъ ревностныхъ къ книжному почитанію, о высшихъ лицахъ духовныхъ, радъвшихъ объ этомъ дълъ; позднъе, цълый рядъ статей о почитаніи книжномъ, съ именами Іоанна Злато-

<sup>1)</sup> Лаврентьевская льтопись, подъ 1037 годомъ. Ср. Порфирьева, "О чтеніи книгь въ древнія времена Россіи", въ Правосл. Собесъдникъ 1858, и тамъ же: "Списываніе книгь въ древнія времена Россіи", 1862; Н. Никольскаго, О литер. трудахъ Климента Смолятича. Спб. 1892, стр. 27.

уста, св. Ефрема, Геннадія Іерусалимскаго, поставленъ во главъ "Измарагда" (о которомъ скажемъ далве); но всегда это книжное почитание было только чтение назидательныхъ книгъ. Ими дъйствительно преисполнена древняя русская письменность, подъ ихъ вліяніемъ неизм'єнно складывалась мысль старыхъ книжниковъ. Если дъло ставилось такъ, что жизнь русскихъ "христіанскихъ людей" должна была быть только борьбою съ "врагомъ", который и сътовалъ, видя ихъ успъхи, то естественно, что книжное почитание стремилось къ одному душеспасительному назиданію. Но въ самомъ книжномъ почитаніи требовалась осторожность. Если въ кіевскомъ Патерикъ разсказывается о Никитъ Затворникъ, котораго именно бъсъ соблазнилъ чтеніемъ книгъ и который потеряль все свое знаніе, когда оть него отогнали бъса, то и впослъдствии пугали излишнимъ чтеніемъ книгъ, отъ чего "умъ зайдется", и поучали, что "всъмъ страстямъ матимненіе", т.-е. собственная мысль, а не механическое повтореніе вычитаннаго "отъ писаній" и хотя бы не понятаго.

Громадный проценть старой письменности, — какъ нъкогда собиралась она въ монастырскихъ книгохранилищахъ, а теперь въ рукописныхъ собраніяхъ, -- состоитъ въ книгахъ аскетическихъ и назидательныхъ, вообще въ книгахъ церковныхъ и лишь наименьшій проценть принадлежить книгамь историческаго и иного содержанія. Въ разсужденіяхъ о пользѣ книжнаго почитанія нигиѣ нъть даже мысли о пользъ научной, о самой возможности науки: ученымъ, "вельми книжнымъ", даже "философомъ", готовы были навывать того, кто въ сущности только читаль и списываль книги. Кром' скудных отрывков научнаго знанія въ Сборник 1073 года, некоторый запась научных сведеній давали "Шестодневь" Іоанна, Экзарха Болгарскаго, и Палея: первый — объясненіе шести дней творенія (по церковнымъ писателямъ), вторая—изложеніе ветхозаветной исторіи, дополненное изъ нікоторыхъ не-библейскихъ источниковъ; въ разсказъ о міротвореніи здъсь сообщались нъкоторыя свъдънія о природь, о небесныхъ свътилахъ, о моръ и источникахъ, рыбахъ и птицахъ, животныхъ, о природъ человъческой. Далъе, отрывочныя свъдънія по естествознанію, географін и т. п. встрічались и въ других внигахь; но никогда даже и въ последующемъ періоде нашей литературы, эти сведенія не были собраны въ цъльное изложение: это быль только безсвязный матеріаль, ни мало не побуждавшій къ изследованію и который могъ быть объединенъ только въ формъ такъ называемаго "Азбуковника", гдф въ порядкф азбуки объяснялись различныя невразумительныя слова и собирались выписки изъ подобныхъ книгъ.

Краткое начало Азбуковника принадлежить еще древнему періоду; впосл'єдствій онъ разростался въ большую книгу: это была единственная научная энциклопедія стараго времени. Источникомъ св'єд'єній историческихъ были, кром'є Палей, греческія хроники Амартола и Малалы; впосл'єдствій эти источники, добавленные еще н'єкоторыми св'єд'єніями и въ соединеній съ домашней л'єтописью, составили такъ называемый Хронографъ ("Гранографъ"), который до конца московскаго періода остался главн'єйшимъ источникомъ историческихъ св'єд'єній, гд'є историческое міровоззр'єніе осталось на той же ступени, на какой стояло въ XI—XII в'єк'є. Изъ византійскихъ хроникъ (и поздн'єе почти не подновленныхъ) ближе знали византійскую исторію, и она стала источникомъ назиданія и даже политическаго прим'єра 1).

Такимъ образомъ мысль древняго русскаго человъка была сполна занята вопросами душевнаго спасенія и не была развлечена никакимъ содержаніемъ, которое разнообразило бы его интересы и возбуждало умственную дъятельность. За однимъ исключеніемъ "Слова о полку Игоревъ", вся литература получала видъ непрерывнаго поученія, болъе или менъе проповъдуя суровыя правила монашескаго благочестія. Такъ сполна проникнута благочестивыми размышленіями лътопись, для которой каждое событіе есть дъло божіей милости или божьяго гнъва; такъ проникнуто ими поученіе Владимира Мономаха; такъ не обошлось безънихъ Слово Даніила Заточника.

Когда такимъ образомъ вся письменность поставлена была на церковную точку зрѣнія и дѣятелями ея почти исключительно являлись церковныя лица, понятно, что въ ней не нашлось мѣста всему тому, что было или казалось прикосновенно къ языческой старинѣ. Это была, однако, цѣлая сторона народной жизни: въ старой, еще привычной пѣснѣ, обрядѣ, обычаѣ, праздникѣ сказывалась самая сущность народной внутренней жизни; здѣсь жила народная поэзія, которая—какъ бы ни были грубы иногда внѣшнія формы быта — должна была заключать въ себѣ и все то, что было въ народѣ идеальнаго и человѣчнаго, чему могло

<sup>1)</sup> Ср. Филиппа Терновскаго, "Изученіе византійской исторіи и ся тендещіозное приложеніе въ древней Руси". Кієвъ, 1875—1876. Терновскій говорить о поздивитей порѣ этого историческаго міровоззрѣнія древней Руси: "Хронографы и Четіи-Минеи были единственными общедоступными источниками для знакомства съ византійскою исторією въ древней Руси. Источники довольно скудные по содержанію, часто фантастическіе и невѣрные по изложенію, очевидно, недостаточные для научной работы, тѣмъ болѣе для какихъ-нибудь практическихъ выводовы! Но при сильной потребности въ руководительныхъ историческихъ принципахъ Русь московская и изъ этихъ скудныхъ источниковъ умѣла извлекать для себя нужныя справки" (І, стр. 203).

предстоять изящное и нравственно-ценное развите. Доныне мы находимъ подобныя симпатичныя черты въ поэзіи даже племенъ полу-дикихъ по быту, поставленныхъ въ самыя неблагопріятныя условія 1; нътъ сомньнія, что такія черты бывали и въ стародавней поэзіи русскаго народа. Къ сожалівнію, имъ не суждено было уцёлёть для насъ, хотя бы въ память тёхъ вёковъ; недостатокъ какого-либо просвъщенія, кромъ тъсной церковной книжности, не даль развиться этимъ древнимъ преданіямъ въ какое-либо цельное произведение, какия остаются для последующихъ въковъ источникомъ національной литературы и кладуть на нее печать самобытнаго народнаго генія. Отъ всего этого у насъ сбереглись только обломки, закрытые и затуманенные позднъйшею работой народной фантазіи съ новыми сложными примъсями, въ которыхъ досель не могутъ вполнъ разобраться настойчивые поиски историко-литературнаго изследованія.

Первыми памятниками письменности въ древней Руси были книги священнаго писанія, богослужебныя и церковно-учительныя, которыя пришли отъ южнаго славянства и, можеть быть, также изъ Моравіи при первомъ введени христіанства. Первая ісрархія была греческая и въ ряду первыхъ писателей были митрополиты-греки, писанія которыхъ (хотя не всегда) переводились на славяно-русскій языкъ, потому что хотя старо-славянскій языкъ первыхъ книгъ сталь болбе или менъе обязательнымъ образцомъ литературнаго стиля въ предметахъ церковнаго характера, но, безъ сомитнія, съ перваго начала письменной д'ятельности на русской почв'я, русская стихія различнымъ образомъ проникала не только въ тв памятники, которые списывались съ подлинниковъ старо-славянскихъ, но еще тъмъ болъе въ собственныя писанія и переводы. Эти первые писатели-греки были характернымъ выраженіемъ первоначальнаго состоянія русской церкви и письменности. Это были:

— Леонтій или Левъ, грекъ, второй русскій митрополить (992— 1008), авторъ полемическаго сочиненія противъ латинянъ, изв'єстнаго до сихъ поръ только на греческомъ языкъ; есть впрочемъ указаніе на существование стараго славянскаго перевода.

— Георгій (около 1065 — 1079), авторь другого полемическаго сочиненія, переведеннаго и на русскій: "Стязанье съ латиною", за

которою здъсь насчитано двадцать семь винъ.

Іоаннъ II (1080—1089), съ именемъ котораго извъстны: служба св. Борису и Гльбу; "Іоанна митрополита Русскаго, нареченнаго пророкомъ Христа, написавшаго правило церковное отъ святыхъ книгъ вкратцъ Іякову черноризьцю"; и посланіе къ архіепископу римскому объ опреснокахъ. Этотъ Іоаннъ, получившій столь необычное прозвание пророка Христа, повидимому, пользовался у русскихъ со-

<sup>1)</sup> Вспомнимъ, напр., собранныя этнографами пъсни и сказки инородцевъ.

временниковъ великимъ уваженіемъ. Лѣтописецъ, упомянувъ о его кончинѣ, говоритъ: "бысть же Іоанъ мужь хытръ книгамъ и ученью, милостивъ убогымъ и вдовицямъ, ласковъ же ко всякому, богату и убогу, смѣренъ же и кротокъ, молчаливъ, рѣчистъ же, книгами святыми утѣшая печальныя, и сякого не бысть преже въ Руси, ни по

немь не будеть сякъ".

— Никифоръ (1104—1121) быль авторомъ трехъ посланій противъ латинянь: одно къ великому князю Владимиру Мономаху, другое къ неизвѣстному князю, и третье къ муромскому князю Ярославу Святославичу (два послѣднія почти буквально сходны), и двухъ сочиненій о постѣ: одно, опять въ видѣ посланія къ Мономаху, другое, въ видѣ поученія къ духовенству и народу. Изъ первыхъ словъ послѣдняго поученія видно, что Никифоръ, не зная русскаго языка, вѣроятно въ переводѣ поручалъ произносить свои поученія другимъ: "много поученій мнѣ надлежало бы предлагать вамъ языкомъ моимъ... Но не данъ мнѣ даръ языковъ... Оттого я, стоя посреди всѣхъ безгласенъ и совершенно безмолвенъ,.. и разсудилъ предложить вамъ поученіе чрезъ писаніе".

"Полемическія статьи и сочиненія противъ Латинянъ, — говорить Андрей Поповъ, —появляются въ нашей письменности при самомъ ея возникновеніи. Раннее явленіе это вполнѣ объясняется стремленіемъ греческаго духовенства оградить новообращенную Русь отъ притязаній папства, которыя особенно были часты и настойчивы въ эпоху принятія св. Владимиромъ христіанства". Вопросъ о датинской въръ является уже на первыхъ страницахъ льтописи въ извъстномъ разсказъ о выборъ въры Владимиромъ и въ томъ поучении, какое было князю тотчась посл'в крещенія: "не преимай же ученья отъ Латынъ, ихъ же ученье развращено", и затъмъ краткій полемическій трактатъ противъ латины, в роятно, взятый льтописцемъ изъ болье ранняго письменнаго источника... Такъ давно внушалось враждебное отношеніе къ латинскому западу, хотя древняя Русь въ первые въка относилась къ этимъ внушеніямъ гораздо хладнокровнье, чьмъ впоследствіи. По примъру грековъ, русскіе писатели въ это время вооружались впрочемъ противъ латинства.

Памятники этой полемики были разысканы и обслѣдованы только въ новѣйшее время трудами Калайдовича, а въ особенности митр. Макарія, который впервые издаль нѣкоторые изъ нихъ въ своей церковной исторіи. Спеціальное изслѣдованіе сдѣлано въ книгѣ Андрея Попова: "Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочиненій противъ латинянъ (XI — XV в.)". М. 1875. Необходимымъ дополненіемъ къ этой книгѣ служитъ разборъ этого сочиненія А. С. Павлова въ 19-мъ отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ и отдѣльно: "Критическіе опыты по исторіи древнѣйшей греко-русской полемики про-

тивъ латинянъ". Спб. 1878.

Оть XI вѣка сохранилось нѣсколько именъ русскихъ писателей

и ихъ произведеній.

— Первымъ по времени является новгородскій архіепископъ Лука Жидята (1035—1059), первый іерархъ, поставленный изъ русскихъ по волѣ великаго князя Ярослава. Съ его именемъ извъстно краткое церковное поученіе, писанное безъ ораторскихъ пріемовъ, какіе уже

скоро переняты были древними книжниками изъ византійскихъ образцовъ, но оттого вброятно больше отвъчавшее нуждамъ и пониманию слушателей. Издано много разъ: "Русскія достопамятности", ч. І. М. 1815; Исторія церкви, Макарія, т. І, по болье древнему списку и подъ заглавіемъ "Слово поученіе ерусалимское"; въ "Исторической Хри-

стоматіи", Буслаева. М. 1861.

- Иларіонъ, изъ священниковъ села Берестова, поставленный но воль Ярослава первымъ русскимъ митрополитомъ (около 1051-1054), быль авторомъ нёсколькихъ сочиненій: Слово о законт и благодати съ похвалой князю Владимиру и молитвой отъ новопросвъщеннаго русскаго народа; исповедание веры и поучение о пользе душевной (они изданы въ Прибавленіяхъ къ твореніямъ святыхъ отецъ въ русскомъ переводъ. М. 1844; въ Чтеніяхъ московскаго Общества исторіи и древностей, 1848, кн. 7, и въ "Изв'єстіяхъ" II отд. Академіи, т. V. О немъ у Макарія, т. II, и Голубинскаго I, первая половина, стр. 584—585, 690—694). Голубинскій говорить, что для опредёленія литературныхъ достоинствъ Иларіона надо "воображать себъ его творенія какъ лучшую академическую річь Карамзина", и замізчаеть: "Иларіонъ учился искусству ораторства по греческой реторикъ XI въка; ему следовало бы поэтому быть ораторомъ со всеми недостатками греческаго ораторства этого поздивишаго времени. Но силою своего природнаго ораторскаго таланта, силою своего внутренняго ораторскаго инстинкта и чувства, онъ возвысился надъ этими недостатками и представляеть изъ себя не ритора худшихъ временъ греческаго ораторства, а настоящаго оратора временъ его процвътанія". Замъчено было, что въ такихъ же выраженіяхъ, какъ Иларіонъ князя Владимира, сербскій писатель XIII въка Доментіанъ восхваляеть сербскаго Неманю (Порфирьевъ І, 4-е изд., стр. 368).

- Өеодосій Печерскій, преп., кіево-печерскій игумень (1062-1074), быль авторомъ нъсколькихъ поученій къ народу и къ кіевопечерскимъ инокамъ, двухъ посланій къ великому князю Изяславу и двухъ молитвъ. Сочиненія Өеодосія были изданы пр. Макаріемъ въ Ученыхъ Запискахъ Академіи Наукъ, 1856, кн. ІІ, и въ Исторіи церкви, т. И. Источникъ извъстнаго поученія о казняхъ божіихъ. внесеннаго въ лътопись, указанъ былъ Срезневскимъ въ древнемъ Златострув, "Сведенія и Заметки", XXIV. 1866—1867. "Такъ называемыя поученія Өеодосія печерскаго къ народу русскому", А. В. Вадковскаго, въ "Православномъ Собесъдникъ", 1876; повторено въ книгь: "Изъ исторіи христіанской пропов'яди. Очерки и изслідованія. Антонія епископа Выборгскаго". Спб. 1892, стр. 313 — 336: авторъ сдълалъ еще новыя сличенія съ греческими источниками и приходиль къ выводу, что "ни поучение о казняхъ Божихъ, ни поучение о тропарныхъ чашахъ Өеодосію Печерскому принадлежать не могутъ". Ср.

Голубинскаго I, 1, стр. 672 — 677.

Іаковъ Мнихъ (кіево-печерскаго монастыря), которому принадлежать: Сказаніе о страстотерпцахъ святыхъ мученикахъ Борисѣ и Гльбь; Память и похвала князю русскому Володимеру и житіе блаженнаго Володимера, и посланіе къ великому князю Изяславу-Димитрію. Дъятельность этого писателя была выяснена только въ недавнее время (см. "Извъстія" русск. отд. Акад., т. І-ІІ, и "Исторію церкви" Макарія, т. ІІ). Сказаніе о Борисѣ и Глѣбѣ издано было нѣсколько разъло недревнему списку въ "Христіан. Чтеніи", 1849; по Сильвестровской рукописи XIV вѣка Срезневскимъ въ "Сказаніяхъ о святыхъ Борисѣ и Глѣбѣ". Спб. 1860, гдѣ рукопись передана въ литографическомъ снимкѣ и въ чтеніи, стр. 41—90 и 58—147; по списку XII вѣка Бодянскимъ, въ "Чтеніяхъ" 1870, кн. І, и тамъ же переданъ другой списокъ XIV вѣка. Память и житіе Владиміра издано въ "Христіанскомъ Чтеніи" 1849. Посланіе въ Исторіи церкви Макарія, т. ІІ.

См. о немъ Голубинскаго I, 1, стр. 615-619.

— Несторъ летописецъ (род. 1056; умеръ, какъ полагають, около-1114). Ему принадлежить другое сказаніе о Борисв и Гліббі: "Чтеніе о житіи и погубленіи блаженую страстотерица Бориса и Гльба", изданное въ той же книгъ Срезневскаго, Спб. 1860, стр. 1-40 и 1—56; здёсь онъ самъ говорить о себе: "Се же азъ Нестеръ грешныи... опаснъ въдущихъ исписавы, а другая самъ свъды, отъ многихъ мала въписахъ, да почитающе славять Бога"; Житіе Өеодосія Печерскаго, по рукописи XII въка изданное Бодянскимъ въ "Чтеніяхъ" 1858, кн. 3, съ варіантами по многимъ другимъ рукописямъ, — зд'ясь также есть упоминаніе о себ'; наконецъ Л'ьтопись. О Нестор'ь какъ льтописцъ дважды упоминается въ Печерскомъ Патерикъ, въ повъстяхъ инока Поликарпа: "Несторъ иже написа лътописецъ" и пр. Сказанія Нестора о печерскихъ подвижникахъ вошли въ Патерикъ и въ Повъсть временныхъ лътъ, гдъ находится также его сказаніе о перенесеніи мощей св. Өеодосія. Такимъ образомъ Несторъ кромъ упомянутыхъ житій написаль льтописець, гдв были сказанія о печерскихъ подвижникахъ. Этотъ дътописецъ вошелъ въ Повъсть временныхъ льть, но эта повъсть, въ ен извъстномъ теперь объемъ, составлена не имъ. Такой выводъ делается вообще изъ обширныхъ изследованій о начальной літописи, отъ Шлёцера и до нов'вишихъ изысканій: накоторые впрочемь и донына считають Нестора составителемь повъсти временныхъ лътъ.

— Князь Владимиръ Святой, основатель русскаго христіанства, былъ уже современниками и ближайшимъ потомствомъ понятъ какъ великое историческое лицо и потому уже въ древности онъ послужилъ предметомъ цѣлаго ряда агіографическихъ сочиненій. Таковы были: древнее житіе св. Владимира; "Память и похвала" упомянутаго Іакова мниха; обычное житіе; проложное житіе; распространенное проложное; — южно-русское; — похвальное слово, митр. Иларіона. Сюда относятся наконецъ церковный уставъ Владимира и проложное житіе св. Ольги. Всѣ эти памятники собраны "въ память исполнившагося 900-лѣтія со времени крещенія Руси", подъ редакціей А. Соболевскаго ("Чтенія въ историч. Обществѣ Нестора лѣтописца". Кн. И. Кіевъ, 1888, — отд. И, стр. 1 — 68). Для потомства князь Владимиръ сталъ святымъ и равноапостольнымъ, для народной поэзіи—ласковымъ

княземь, средоточіемь богатырской былины.

— Владимиръ Мономахъ (1053—1125, великій князь кіевскій съ 1113 года), какъ писатель, стоитъ на рубежѣ XI и XII вѣка. Отъ него остались собственно три сочиненія: Поученіе дѣтямъ, Посланіе къ князю Олегу Святославичу и Молитвенное обращеніе. Въ слитомъ видѣ все это вставлено въ Лаврентьевскую лѣтопись (въ другихъ спис-

кахъ лътописи не было до сихъ поръ встръчено) въ середину разсказа о людяхъ, заключенныхъ въ горъ Александромъ Македонскимъ, подъ 1096 годомъ (Полное собрание лът. I, стр. 107). Послание написано было въ этомъ 1096 году, но Поученье относится всего въроятнъе къ 1099. Оно издано было въ первый разъ въ прошломъ столътіи гр. Мусинымъ-Пушкинымъ съ помощью И. Н. Болтина: "Духовная великаго князя Владиміра Всеволодовича Мономаха дітямь своимь названная въ лътописи Суздальской: Поученье". Спб. 1793. Поученье Мономаха, замѣчательное какъ произведение князя, который быль особенно виднымъ дъятелемъ своего времени, любопытно какъ свидътельство о бытѣ и нравахъ эпохи (см. изслѣдованіе С. Протопопова: Поученіе Владимира Мономаха, какъ памятникъ религіозно-нравственныхъ воззрвній и жизни на Руси въ до-татарскую эпоху, въ Журн. мин. просв. 1874, кн. 2; В. А. Воскресенскій: Поученіе дітямь Владимира Мономаха (Учебная библіотека). Спб. 1893. О характерь Владимира Мономаха, отразившемся и на содержаніи его Поученія см. у

Соловьева, Исторія Россіи, 1894, кн. 1, стр. 315 и далье.

Климентъ Смолятичъ, выбранный изъ схимниковъ въ кіевскіе митрополиты при великомъ князѣ Изяславѣ второмъ безъ сношенія съ константинопольскимъ патріархомъ и потому не признанный оть некоторыхь епископовъ и князей (1147-1154, а можеть быть, занимавшій временами каоедру и позднье). Древняя льтопись (Ипатьевская, Воскресенская, Тверская и т. д.) говорить о немь какъ о великомъ книжникъ: "бысть книжникъ и философъ такъ, якоже въ русской земли не бящеть". Несмотря на эту славу у современниковъ, въ дальнъйшей письменности имя Климента было извъстно мало, и лишь въ послъднее время сдъланы попытки возстановить его литературную дѣятельность: Посланіе митрополита Климента къ смоленскому пресвитеру Өомъ. Сообщение Хр. Лопарева. Спб. 1892 (въ изданіяхъ Общ. люб. древ. письменности); и особенно Н. Никольскаго: О литературныхъ трудахъ митрополита Климента Смолятича, писателя ХІІ в'вка. Спб. 1892. Поставленіе Климента было открытою попытжой установить независимость русской церкви отъ константинопольской патріархіи. Въ литературномъ отношеніи Клименть, посланіе котораго къ Өомъ посвящено было толкованіямъ писанія, по своей наклонности къ прообразамъ и притчамъ считается предшественникомъ Кирилла Туровскаго, и по формъ вопросовъ и отвътовъ его сочиненіямь приписывается историческое участіе въ развитіи тѣхъ вопросоотвътныхъ произведеній, самымъ распространеннымъ образчикомъ которыхъ стала потомъ извъстная "Бесъда трехъ святителей".

- Кириллъ, епископъ Туровскій, жиль въ 1130-около 1182 годахъ. Уроженецъ Турова и сынъ богатыхъ родителей, Кириллъ, принявши постриженіе, пріобрѣлъ строгостью жизни большое уваженіе среди братіи и жителей города, заключился даже въ "столпъ", куда перенесь и свои книги. По просьож туровского князя и жителей города онъ быль поставленъ кіевскимъ митрополитомъ въ епископы Турова. Сочиненія Кирилла пользовались въ старой письменности великою славою, въ особенности его поученія. Въ рукописяхъ, въ составъ его сочинений помъщается до тринадцати его словъ; изъ нихъ впрочемъ съ достовърностію усвояются Кириллу восемь или девять. Кромъ поученій ему принадлежить нізсколько сочиненій объ иноческой жизни и наконець собрание молитвь, которыя повторялись во множествъ списковъ и печатныхъ изданій... Изъ новъйщихъ изследователей, первый изучаль и собраль сочиненія Кирилла Туровскаго Калайдовичь: "Памятники россійской словесности XII вѣка". М. 1821; далье, Срезневскій въ "Историческихъ чтеніяхъ о языкъ и словесности". Спб. 1855; пр. Макарій въ "Извъстіяхъ" Акад. т. V и въ Исторіи церкви, т. ІІІ; М. И. Сухомлинову принадлежить новое изданіе сочиненій Кирилла и обширное изследование: "Рукописи графа Уварова", т. И. Спб. 1858; "Памятники древне-русской церковно-учительной литературы" (изд. журнала "Странникъ"), Спб. 1894, т. І. О Кирилль, какъ писатель, у Голубинскаго I, 1, стр. 656—670, 689—690. Мы указывали выше, что замъчательныя достоинства произведеній Кирилла. представляются новъйшему изслъдователю загадкой или чрезвычайнымъ исключениемъ: это былъ очевидно ученикъ греческихъ церковныхъ ораторовъ; у него находять въ отдельныхъ случаяхъ сходство съ греческими поученіями, но вообще онъ своихъ образцовъ не повторяль, какъ это быль въ нашей древности въ большомъ обычав. Это быль восторженный аскеть и мастерь ораторскаго слова. О заимствованіяхъ Кирилла изъ греческихъ образцовъ см. у Сухомлинова, и замъчаніе Никольскаго, Клим. Смол. 87.

- Өеодосій, монахь, родомъ грекь, жившій въ Кіев'я въ половинъ XII въка, въроятно при митрополичьей каоедръ, и знавшій славянскій языкъ. Ему принадлежить переводъ съ греческаго на славянскій посланія папы Льва I или Великаго къ константинопольскому патріарху Флавіану о четвертомъ вселенскомъ, халкидонскомъ соборѣ, сдъланный для князя-инока Николая Святоши (издано въ "Чтеніяхъ" моск. Общ. 1848, № 7). По мнѣнію Голубинскаго (Ист. ц. І, 1, стр. 699—700), именно этому Өеодосію принадлежить присвояемое Өеодосію Печерскому "Слово о въръ крестьянской и латыньской", и направлено было въроятно къ тому же Николаю Святошъ; Осодосію Печерскому это Слово было приписано послѣ по недоразумѣнію. "Наконець, — говорить г. Голубинскій, — мы съ своей стороны имбемъ весьма большую наклонность подозравать, что именно этоть нашъ. инокъ Осодосій быль авторомъ того житія св. Владимира, по которому последній посылаль пословь по землямь для смотренія верь и изь котораго возникла повъсть объ его крещении, помъщенная въ лъто-

— Двінадцатому віку, въ началі и конції, принадлежать древнійшіе русскіе паломники:—Даніилъ игуменъ, странствовавшій въ Палестину въ 1106 — 1108 г.;—Антоній, архіепископъ новгородскій (въ мірії Добрыня Ядрійковичъ или Андрейковичъ), путешествовавшій въ Парыградъ. О нихъ подробно даліве.

— Въ XIII въкъ переходитъ по новому изслъдованию памятникъ, который относили прежде въ предъидущее стольтие. Это—"Слово" или "Моление", Даніила Заточника. Обращенное къ князю Ярославу Всеволодовичу въроятно около первой четверти XIII въка, оно было частнымъ прошениемъ провинившагося дружинника, который желалъ возвратить себъ расположение князя; но Даніилъ былъ и книжный человъкъ; свое Моление онъ обставилъ и нравоучительными текстами

изъ разныхъ писаній и народною мудростью и замысловатымъ остроуміемъ, и его твореніе, разсчитанное на личную цель, стало весьма распространеннымъ произведениемъ литературы. Изданное въ первый разъ Калайдовичемъ въ "Памятникахъ россійской словесности XII въка". М. 1821, оно было потомъ напечатано еще нъсколько разъ по различнымъ редакціямъ и вызвало не мало изследованій о личности писателя, о времени написанія и о томъ, къ какому изъ удёльныхъ князей оно было обращено, потому что въ разныхъ редакціяхъ Слова имя князя передается различно. Этотъ историческій вопрось, кажется, выясненъ сполна въ изследовани г. Лященка: О молении Данила Заточника (изъ "Jahresbericht der Reformierten Kirchenschule für 1895— 1896"). Спб. 1896, гдъ указана и литература предмета.

— О древнемъ лътописании скажемъ подробнъе въ своемъ мъстъ. Указанные памятники не представляють однако всего состава старой письменности. Когда съ конца прошлаго въка, и особливо съ трудовъ Калайдовича, Востокова, Строева и до ихъ новъйшихъ продолжателей, началось усиленное изучение письменной старины, изследователи очень часто встрвчали упоминанія или следы памятниковъ, которыхъ не сохранилось въ наличныхъ рукописяхъ, находили отрывки, указывавшіе на затерянное цілое, находили русскія сочиненія, именно церковныя и назидательныя поученія, надписанныя именами какихълибо известныхъ отцовъ церкви: скромность старыхъ книжниковъ любила скрывать имя автора и прибъгала къ наивнымъ исевдонимамъ, чтобы привлечь читателей къ назидательному изучению; или же псевдонимы бывали результатомъ случайностей, какимъ подвергалось сочиненіе, переходя изъ одной рукописи въ другую (см. изследованіе г. Сухомлинова: "О псевдонимахъ въ древней русской словесности",

Собрать всв наличныя данныя о памятникахъ древней русской письменности предприняль Срезневскій въ обширномъ трудь: "Древніе памятники русскаго письма и языка XI—XIV в. Общее повременное обозрѣніе и дополненія съ палеографическими указаніями, выписками и указателемъ", въ Извъстіяхъ, т. Х, 1861—1863, и отдъльнымъ томомъ; 2-е изданіе, Спб. 1882, къ сожальнію однако, безъ выписокъ. Давняя работа П. М. Строева: Библіологическій Словарь, издана только позднее, въ академ. "Сборнике", т. XXIX, 1882.

въ Историческихъ Чтеніяхъ. Спб. 1855, стр. 159—220).

Указанія о писателяхь неизв'єстныхь по имени; о сочиненіяхь, извъстныхъ только по упоминаніямъ или сохранившихся только въ позднъйшихъ спискахъ, см. у Макарія, Исторія церкви, ІІ, стр. 138, 164, 169; ІІІ, 142, 168; Голубинскій, І, 1-я пол., стр. 677—680. Есть частныя изследованія, напр. Е. Петухова, Къ вопросу о Кириллахъавторахъ въ древн. рус. литературъ, въ академ. "Сборникъ", т. XLII, 1887.

Древняя наша письменность началась съ усвоенія старо-славянскихъ памятниковъ изъ Моравіи и особливо изъ Болгаріи, которая еще до установленія русскаго христіанства им'єла въ Х в'єк'в богатый періодъ литературной діятельности. Составъ этой литературы, по указаннымъ выше обстоятельствамъ, до сихъ поръ окончательно

— По преданію, славянскіе первоучители совершили полный пе-

реводъ Библін; но въ извъстныхъ досель памятникахъ сохранилась только часть библейскихъ книгъ въ старо-славянскомъ переводъ. Не касаясь здёсь самаго вопроса о дёятельности св. Кирилла и Мееодія и ихъ перевода писаній, укажемъ новъйшія изследованія Бильбасова, Воронова, Голубинскаго, Будиловича, и обзоры вопроса: Токмаковъ, Вибліограф. указатель литературы о св. Кирилл'в и Меоодіи. М. 1885; Андрей Петровъ, Пятидесятильтие научной разработки славянскихъ источниковъ для біографіи Кирилла и Мееодія (1843—1893). М. 1894, и: Спорные вопросы миссіонерской дѣятельности св. Кирилла философа на Востокъ. Одесса, 1894. - И. Ягичъ, Вновь найденное свидътельство о деятельности Константина философа, первоучителя славянь св. Кирилла. Спб. 1893. Теперь приходять въ заключеню, что, когда говорится о переводъ всъхъ книгъ Писанія, должно понимать не целый переводъ Библіи, а только избранныя места, употреблявшіяся въ богослуженіи. Это подтверждается и наличнымъ составомъ сохранившихся древнихъ рукописей. Въ такъ-называемомъ паннонскомъ житін Кирилла говорится, что первыми словами переведеннаго Евангелія было: Искони бѣ слово, а это начало принадлежить не цѣльному Евангелію, а именно служебному (апракосъ).

Извъстно, что полный списокъ Библіи не могъ быть найденъ въ рукописяхъ и въ конпв XV въка когда хотвлъ собрать его новгородскій архіепископъ Геннадій: недостававшее было частію собрано изъ такъ-называемыхъ "толковыхъ" книгъ, т.-е. толкованій на разныя книги свящ, писанія, частію должно было быть вновь переведено, и было переведено уже однако съ латинскато по Вультать, и даже съ еврейскаго. — Вопросъ объ этой исторіи славянскаго текста Библіи отъ древняго перевода и до современной Библіи долго оставался не тронутымъ, частію по отсутствію филологическихъ знаній, а частію и отъ внъшнихъ препятствій, происходившихъ изъ того же незнанія. Такъ, съ большими трудностями соединенъ быль первый приступъ къ древнимъ текстамъ, сдъланный въ изданіи "Остромирова Евангелія" 1056-57 года А. Х. Востоковымь, въ 1843 (ср. въ "Перепискъ Востокова", въ акад. Сборникъ, т. V, 1873, стр. 467-473). Первые изслъдователи древнихъ текстовъ, въ томъ числъ и св. писанія, Калайдовичъ, Востоковъ, Григоровичъ, Срезневскій, Бодянскій и др., изучали ихъ въ особенности или исключительно съ точки зрвнія языка и палеографіи, но понятно, что первое необходимое основаніе для исторіи Библіи на ея тысячельтнемь пространствь должно было состоять въ по-

Слѣдовательномъ изученіи старыхъ текстовъ.

Послѣдовать рядъ изданій знаменитыхъ памятниковъ древне-славянской письменности:—Ассеманово Евангеліе, глаголическое, издано Фр. Рачкимъ (со введеніемъ Ягича), Загребъ 1865, и исправнѣе Ив. Чернчичемъ, Римъ 1878;—Савина книга, евангеліе XI вѣка (Срезневскій, Др. слав. памятники юсоваго письма. Спб. 1868); — Зографское евангеліе, глаголическое, XI вѣка (изд. Ягичемъ. Берлинъ, 1879); — Маріинское евангеліе, глаголическое, XI вѣка, вывезенное В. И. Григоровичемъ съ Авона (изд. Ягичемъ. Спб. 1883); — Архангельское евангеліе, изъ двухъ рукописей XI — XIII вѣка (описаніе, архим. Амфилохія. М. 1877; объ его значеніи, А. Дювернуа, въ Журн. мин. просв. 1878, окт.), и др. Цѣлый рядъ изданій архим.

потомъ епископа, Амфилохія, важныхъ по матеріалу, но не по критикв: Древне-славянская псалтирь XIII—XIV въка (два изданія, 1874— 79, 1880—81); "Новый Завътъ" или "Четверо-Евангеліе Галичское -1144 года", 1882—83; Древне-славянскій Каршинскій апостоль XIII вѣка; Апокалипсись XIV въка, 1885—87, и др. — обыкновенно въ сравненіяхъ съ другими славянскими текстами и съ греческимъ подлинникомъ.

Особенное возбуждение вопросъ объ истории библейского текста получиль въ замѣчательномъ "Описаніи славянскихъ рукописей Московской Синодальной библютеки", А. В. Горскаго и К. И. Невоструева, М. 1855—69. Сравненія, сділанныя по общирному количеству рукописей, доставляли множество важныхъ указаній и вызывали къ постановев цвлаго вопроса. До сихъ поръ, однако, изследованій по этому вопросу еще не много. Таковы: Вяч. Срезневскій, Іревній славянскій переводъ Исалтыри. Спб. 1877. Чрезвычайно важно было открытіе древней глаголической псалтири на Синав, Л. Гейтлера (изд. въ Загребъ, 1883), филологическое изучение котораго сдълано было Ягичемъ: Четыре критико-палеографическія статьи. Спб. 1884 (въ "Сборникв" рус. отд. Акад., т. XXXIII). Гр. Воскресенскій, Древній славянскій переводь Апостола и его судьбы до XV въка. М. 1879; Характеристическія черты главных редакцій славянскаго перевода Евангелія (въ трудахъ VI археол. съвзда. Одесса, 1886); Іревне-славянское евангеліе. Евангеліе отъ Марка по основнымъ спискамъ четырехъ редакцій рукописнаго славянскаго евангельскаго текста съ разночтеніями изъ ста восьми рукописей Евангелія XI—XVI вв. Сергіевь посадь 1894; - Ив. Рождественскій, Книга Эсеирь въ текстахъ еврейскомъ-масоретскомъ, греческомъ, древне-латинскомъ и славянскомъ. Спб. 1885. — Василій Лебедевъ, Славянскій переводъ книги Іисуса Навина по сохранившимся рукописямъ и Острожской Библи. Изследованіе текста и языка. Спб. 1890 (во введеніи краткій обзоръ предыдущихъ работъ по исторіи библейскаго текста и указаніе критическихъ основаній изследованія; филологической стороной труда спеціалисты не удовлетворены); — о книгь Есоирь, докладъ А. И. Соболевскаго пъ Общ. люб. др. письм. 7 марта 1897, гдв авторъ оспариваль мивніе, что эта книга была позднимь переводомь съ еврейскаго, и думаль напротивь, что она была древнимь переводомь съ треческаго, сделаннымъ на Руси;-Ив. Евсевъ, Книга пророка Исаіи въ древне-славянскомъ переводъ. Спб. 1897. Двъ части въ одной книгъ; въ первой разсматривается славянскій переводъ Исаіи по рукописямъ XII — XVI в., во второй — греческій оригиналь, послужившій для славянскаго перевода. Авторъ указываеть два разныхъ древнихъ перевода: одинь—въ такъ называемыхъ Паримійникахъ (паремейникахъ, сборникахъ церковныхъ чтеній, особливо изъ Ветхаго Завъта, съ соответственными изснями и стихирами); другой-въ Толковыхъ пророчествахъ. Чрезвычайно внимательное изследованіе, касающееся также нікоторых основных вопросовь о древнійшемь переводі писаній, но последнее, къ сожалению, только отрывочно.

- Изданіе паримійнаго типа перевода пророковъ начато Р. Бранд-

томъ въ "Чтеніяхъ" моск. Общ. 1894.

- Отметимъ еще труды А. В. Горскаго, о славянскомъ переводе Пятикнижія Моисеева, исправленномь въ XV въкв по еврейскому тексту (въ Прибавл. къ твореніямъ св. отцевъ, 1860);—статьи Ягича о славянскомъ переводъ Евангелія, въ сборникъ Кукульевича въ память тысячельтія славянскихъ апостоловъ, 1863, и при изданіи евангелія Ассемани, 1865;—М. Вальявецъ, о переводъ псалтири, въ загребскомъ "Радъ" 1889—90;—В. Облакъ, о переводъ Апокалипсиса,

въ "Архивъ" Ягича, т. XIII, и др.

Относительно Евангелія, г. Воскресенскій приходить къ такому заключеню: "Ближайшее изучене списковъ Евангелія XI—XV вв. и въ отдъльности и въ сравнении ихъ между собою и съ греческимъ текстомъ показало, что всв они по особенностямъ текста раздвляются на четыре разряда или фамили и соответственно съ симъ должны быть признаны четыре редакціи евангельскаго текста въ славянскомъ переводь (разумыя подъ редакціей не отдыльныя разночтенія, а послыдовательное, проходящее черезъ все Евангеліе исправленіе или новый переводъ), а именно: 1) древнъйшая юго-славянская, болъе или менъе первоначальная, 2) древняя русская—не позже конца XI или начала XII в., 3) русская XIV в., содержащаяся въ-Чудовскомъ спискъ Новаго Завъта, усвояемомъ, по преданію, святителю Алексію, и въ двухъ другихъ, сходныхъ съ симъ, спискахъ (Никоновскомъ ризничномъ и Толстовскомъ) и 4) русско-болгарская, содержащаяся въ четвероевангеліи 1383 г., написанномъ въ Константинополь, въ Никоновскомъ академическомъ XIV – XV в., въ полномъ спискъ Вибліи 1499 года и во множествъ бумажныхъ рукописей XV—XVI в.". (Ср. замѣчанія Облака о соотвѣтствіяхъ съ евангеліями древняго Апокалипсиса). На этомъ вопросв останавливаются и историки церкви: Макарій І, стр. 80, 258; Голубинскій І, 1, стр. 602; 2, стр. 282 и д.

Самостоятельнымъ явленіемъ въ этой исторіи текстовъ св. писанія были замѣчательные труды по переводу библейскихъ книгъ доктора Франциска Скорины въ западной Руси въ первой четверти XVI вѣка (1517 — 25). Ревностный приверженецъ своего русскаго народа, онъ хотѣлъ, среди тогдашнихъ религіозныхъ сомнѣній западной Руси, дать Библію на "посполитомъ", т.-е. народномъ языкъ. Объ его жизни и дѣятельности и объ отношеніи его перевода къ старымъ церковнославянскимъ текстамъ и къ Библіи Острожской см. изслѣдованіе П. В. Владимірова: Докторъ Францискъ Скорина. Его переводы, печатныя

изданія и языкъ. Спб. 1888.

По исторіи нов'яйшаго перевода Библіи во времена Библейскаго Общества и поздн'я (съ краткимъ упоминаніемъ о древнихъ судьбахъ русской Библіи) см. сочиненіе И. Чистовича: Исторія перевода Библіи на русскій языкъ, въ "Христ. Чтеніи", 1872—1873. См. еще М. Муретова, О предположенной справ'я славяно-русскаго текста Новаго Зав'ята, въ "Богословскомъ В'ястникъ", 1892, № 10 (о необходимости новаго пересмотра новозав'ятнаго текста, съ указаніемъ примѣровъ).

Популярное обозрѣніе этой исторіи сдѣлано Н. Астафьевымъ: Опыть исторіи Библіи въ Россіи въ связи съ просвѣщеніемъ и нра-

вами, въ Журн. мин. пр. 1888-89, и отдъльно.

— Относительно книгъ богослужебныхъ много отдѣльныхъ указаній также сдѣлано было уже первыми изслѣдователями церковно-славянской древности, начиная съ Добровскаго и Востокова. Ср. въ церковныхъ исторіяхъ Макарія II, стр. 198, обширный трактатъ у Голу-

бинскаго І, 2, 282 и д.; стр. 445-451 приведенъ списокъ богослужебныхъ книгъ, сохранившихся отъ до-монгольскаго періода. Въ последнее время и здесь предприняты спеціальныя изследованія объ исторіи текстовъ. См. отдільныя изслідованія и памятники въ трудахъ Срезневскаго, въ Описаніи рукописей Синодальной библютеки и др.; изданія Амфилохія: "О самодревньйшемь октоихь XI вька" и пр. М. 1874; "Кондакарій въ греческомъ подлинник XII—XIII в." съ древнъйшими извъстными славянскими переводами. М. 1879; древній глагольской молитвословь найдень быль Л. Гейтлеромь въ Синайскомъ монастырь: Euchologium. Glagolski spomenik manastira Sinai brda. Загребъ, 1882; изученіе языка сдѣлано Яросевичемъ и Лангомъ (объ этомъ въ Архивъ Ягича, т. XI); —о древнихъ греческихъ и славянскихъ модитвословахъ у А. Дмитріевскаго: Путешествіе по Востоку и его научные результаты. Кіевъ, 1890; — изданіе и трактать о древнихъ переводахъ служебныхъ миней въ трудъ г. Ягича: Служебныя минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь, въ церковнославянскомъ переводъ по русскимъ рукописямъ 1095 — 1097 г. Спб. 1886,

— О составѣ переводной литературы учительныхь, историческихь и иныхъ твореній см. вообще въ "Памятникахъ" Срезневскаго; — у Голубинскаго I, 1, стр. 715—757: "Библіографическій обзоръ существовавшей у насъ въ періодъ до-монгольскій переводной и вообще заимствованной письменности", въ азбучномъ порядкѣ; — А. С. Архангельскій, Къ изученію древне-русской литературы. Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности. Спб. 1888 (обозрѣніе рукописнаго матеріала); Казань, 1889 — 90 (I — IV, извлеченіе изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій); разборъ, П. Владимірова, въ кіевскихъ Унив. Извѣстіяхъ, 1891; — П. Владиміровъ: Обзоръ южно-русскихъ и западно-русскихъ памятниковъ письменности отъ XI до XVII столѣтія, въ "Чтеніяхъ" Историч. Общества Нестора лѣтописца. Кіевъ, 1890, кн. IV, стр. 101—142, и отдѣльно. — Объ учительныхъ и житейныхъ сборникахъ скажемъ еще въ слѣдующей главѣ.

## ГЛАВА ІН.

древнія Свидетельства о народной поэзіи. прервовная письменность.

Свидътельства льтописи, церковных уставовъ и обличеній и других памятниковъ.—"Слово Христолюбца".— Преданія о князь Владимиръ Святомъ.— Первые вопросы объ эпосъ былинъ. — Позднъйшая льтопись о богатыряхъ былинъ: Алеща Поповичъ.—Преданія старой льтописи.—Слово о полку Игоревъ.—Стремленія народной поэзіц на новой, христіанской почвъ.

Первые старо-славянскіе памятники. — Святославовъ сборникъ. — Златоструй. — Маргаритъ. — Измарагдъ. — Златая Цёнь. — Златая Матица. — Палея. — Прологъ. — Первая

русская легенда. Кіевскій Патерикъ.

Что существовала въ далекой древности поэзія съ миническимъ, героическимъ и обрядовымъ характеромъ, и рядомъ съ нею масса мелкихъ народно-поэтическихъ произведеній, какъ пословица, загадка, заклинание и т. д., въ этомъ не можеть быть сомнинія: нить народа, который на самыхь первыхь ступеняхь своей исторіи не владъль бы подобными памятниками поэтической производительности. Затъмъ, на существование этой древней поэзіи указывають многочисленныя черты позднівшиго народнаго преданія, -- оно могло выходить только изъ древняго миническаго и героическаго мотива, который не могъ бы быть созданъ никакой последующей эпохой; и сравнение съ однородными памятниками другихъ народовъ только убъждаеть въ этомъ. Далве, множество произведеній нашего героическаго эпоса, сохранившагося донынъ, неизмънно повторяетъ рядъ именъ, которыя относятся именно въ кіевскую древность, какъ князь Владимиръ, Илья, Добрыня, Алеша Поповичь, имена которыхъ сохранены отчасти старою лътописью. Существование народной поэзіи подтверждается, наконецъ, свидътельствами самой древней литературы. Всего чаще это свидътельства отрицательныя: церковная письменность не давала мъста произведеніямъ народной поэзіи,

но, обличая и проклиная ихъ, ей случалось указывать на то, о чемъ пълись пъсни или ходили народныя сказанія. Историки поэтической старины собрали уже не мало этихъ указаній, стараясь извлечь изъ нихъ представление о томъ, чемъ могла быть эта старая поэзія.

Не останавливаясь на техъ данныхъ, которыя указываютъ на до-историческую судьбу народной поэзіи, обратимся къ положительнымъ указаніямъ или намекамъ памятниковъ историче-CRUXB. OF RESTORABLE AND ARREST AND ARRESTS OF

Старъйшее свидътельство можно видъть въ разсказъ Начальной лътописи о до-христіанскомъ быть русскихъ славянъ. Выдълня своихъ родичей, болъе цивилизованныхъ полянъ, начальный льтописець описываеть полудикій быть остальных племень: радимичи, вятичи, "сверъ", имвли одинъ обычай — брака у нихъ не было, но они сходились на "игрища между селами", и на плясанье, и на этихъ "бъсовскихъ" игрищахъ "умыкали себъ женъ, кто съ какою сговаривался, и имъли по двъ и по три жены"... Потомъ эти игрища не однажды обличаются въ старыхъ памятникахъ, до самаго "Стоглава", который въ XVI-мъ векъ какъ будто даетъ подробный комментарій къ словамъ стараго лѣтописца 1).

Изъ второй половины XI въка осталось церковное правило митрополита Іоанна, родомъ грека (ум. 1088), къ русскому черноризцу Іакову, на вопросы последняго. Среди различныхъ наставленій о соблюденіи "греческаго благов'єрнаго житія" и "благообразной веры", митрополить велить обращать отъ зла тъхъ, кто творитъ волхвованія и чародьянія, "кто безъ стыда и безъ разума" имъютъ по двъ жены, кто "жрутъ" (приносять жертвы) бъсамъ, и болотамъ, и колодезямъ, предостерегаетъ іереевь отъ пировъ, на которыхъ происходить "играніе, и пля-

Г. Ждановъ полагаетъ, что "древнъйшее извъстіе о русской пъснъ идетъ изъ Х-го въва", и именно отъ Ибнъ-Фоилана, видъвшаго похороны руса въ странъ воджскихъ булгаръ. Намъ кажется болье въроятнымъ мивніе г. Стасова, что это извъстіе не относится въ славяно-руссамъ ("Зам'ятки о русахъ Ибнъ-Фадлана" и другихъ арабскихъ писателей", въ Собр. сочин. В. В. Стасова, т. III. Сиб. 1894,

стр. 1450-1479).

<sup>1)</sup> Въ главъ 24-й описаніе празднованія Ивана Купалы: "...Сходятся мужіе и жены и дівицы на нощное плещеваніе, и на безчинный говорь, и на бісовскія пісни, и на плясаніе, и на скаканіе, и на богомерзкія діла... И егда нощь мимоходить, тогда отходять къ рвив съ великимъ кричаніемь, аки обсии, и умываются водою". "Теперь еще, замъчаеть по этому поводу Ягичь, существуеть этоть праздникъ въ особенной силь у бълоруссовъ; тамъ удержалось множество пъсенъ, среди коихъ нъкоторыя съ загадочнымъ содержаніемъ; если съ ними сопоставить тъ, которыя при такихъ же обстоятельствахъ поются въ южной Россіи, можетъ составиться довольно богатый матеріаль для разъясненія этого стариннаго обычая" ("Слав. Ежег.", стр. 166—167, съ указаніемъ на сборники Безсонова, Шейна, и "Народный Дневники" въ "Трудахъ" экспедиціи Чубинскаго.

саніе, и гудініе" (т.-е. музыка): все это было, конечно, связано съ народной поэзіей—въ волхвованіяхъ были языческіе наговоры, "играніе" не обходилось безъ пісенъ. Даліве и прямо говорится, что іереямъ и мнихамъ не возбранено благообразно бывать на пирахъ съ богобоязненными людьми, но лишь тамъ, гдів не бываетъ "игранія, бісовскаго півнія и блуднаго глумленія" 1). Митрополитъ осуждаетъ пиры въ самыхъ монастыряхъ и пьянство, и между прочимъ, — со словъ черноризца Іакова, что "у простыхъ людей не бываетъ (при браків) благословенія и візнчанія", такъ какъ они думаютъ, что "візнчаніе нужно только боярамъ и князьямъ", а простые люди берутъ женъ "съ плясаніемъ, гудівніемъ и плесканіемъ", —митрополитъ велить надагать на нихъ эпитимію.

Въ поучени Владимира Мономаха вставлено письмо его къ Олегу Святославичу послъ муромской битвы, 1096, гдъ былъ убитъ сынъ Владимира Изяславъ: "...тебъ бы надо покаяться, а ко мнъ написать утъщительную грамоту, а сноху мою послать ко мнъ, потому что нътъ въ ней ни зла, ни добра, чтобы, обнявъ, я оплакалъ мужа ея и ту ихъ свадьбу, вмъсто пъсней: потому что, за гръхи мои, раньше я не видътъ ихъ радости, ни ихъ вънчанья". Понятно, что говорится о пъсняхъ свадебныхъ.

Въ словъ о казняхъ божіихъ, приписываемомъ Оеодосію Печерскому (отрывокъ въ лътописи подъ 1067 г.), объясняется, что эти казни — голодъ, нашествіе иноплеменниковъ, моръ — посылаются Богомъ на согръщившія страны, и затъмъ поученіе призываеть къ покаянію, добрымь деламь: надо не называться только христіанами, живя "погански", т.-е. по-язычески. И авторъ приводитъ примъры. "И развъ не погански мы живемъ, если въримъ во встръчу? Ибо если кто встрътитъ черноризца, монахиню, лысаго коня или свинью, то возвращается, развъ это не по-язычески? Это суевъріе ("кобь") держать по діавольскому наущенію, а другіе в'врують чиханью, но это бываеть на здравіе головъ. Но дыяволъ прелыщаетъ этимъ и другими обычаями, всякимъ обманомъ отманивая насъ отъ Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русальями. Потому что на игрищахъ мы видимъ людей многое множество, какъ начнутъ толкать другъ друга, исполняя бъсомъ замышленное дъло, а церкви стоятъ; когда же бываетъ время молитвы, мало ихъ обрътается въ церкви. А за это мы и принимаемъ отъ Бога всяческія казни, и нашествія ратныхъ; по божьему повельнію принимаемъ казнь по нашимъ гръхамъ"...

<sup>1)</sup> О музыкъ при княжескомъ дворъ (у вед князя Святослава Ярославича) на гусляхъ, органахъ и "замарахъ" говоритъ Несторово житіе Өеодосія Печерскаго.

Въ церковныхъ уставахъ князей первыхъ въковъ, въ церковный судъ отнесены вообще преступленія противы христіанской нравственности (которыя бывали часто только обычаемъ языческихъ временъ), а въ томъ числъ "потворы, чародъяніе, волхвованіе, въдство, зелейничество" или "кто молится подъ овиномъ, или въ рощеньи, или у воды" 1).

Обличенія язычества заключають такимь образомь и намеки на древнюю поэзію, которая должна была восходить къ языческому міровозэрѣнію и преданію. Самое подробное изъ этихъ обличеній, "Слово Христолюбца", сохранилось въ рукописи XIV въка, но видимо относится къ гораздо болъе старому времени и заключаеть въ себъ-хотя все-таки неясныя, но многочисленныя указанія на старый языческій обычай, державшійся въ народъ. Христолюбецъ съ жестокими укорами и угрозами обличаетъ тъхъ, кто продолжаеть сохранять языческое преданіе; по словамь его. это "творять не только нев'єжи, но и в'єжи, попы и книжники, и если не творять того вѣжи, то пьють и ѣдять моленое 2) то брашно, и если не пьють и не вдять, то видять здыя двянія ихъ (т.-е. совершающихъ языческое суевъріе), и если не видятъ, то слышать и не хотять научить ихъ". И Христолюбецъ напоминаетъ изъ писанія о гнѣвѣ Божьемъ на такое безчестье и грозить огнемъ негасимымъ: "того ради не подобаетъ христіанамъ играть бъсовскія игры, и именно плясанье, гудънье, пъсни мірскія 3) и жертвы идольскія ...

Знаменитый Паисіевскій сборникъ, писанный около 1400 г., гдв нашло мъсто и указанное Слово Христолюбца, заключаеть еще нѣскольско словъ съ подобными обличеніями бѣсовскихъ игръ, идольскихъ сборищь, на которыя "вев идуть радуясь", русальныхъ игръ, скомороховъ 4) и т. д.

"Все это, — замѣчаетъ г. Ягичъ, — драгопѣнныя свилѣтельства, но слишкомъ общія, и мы не могли бы составить себъ изъ нихъ конкретнаго образа, еслибы донынъ не сохранилось много такого, что, въроятно, уже въ XIV въкъ составляло главное содержание этихъ строго порицаемыхъ сборищъ и игришъ".

Новъйшіе изследователи пытаются найти въ памятникахъ

2) Съ языческими обрядами приготовленное.

<sup>1)</sup> Въ грамотъ вел. князя Всеволода-Гавріила (у Макарія, Истор. церкви, П) есть между прочимь такая подробность о несоблюдении церковных браковъ: "И азъ самъ видехъ тяжу промежду первой женою и дътей съ третьею женою и съ дътьми, и съ четвертою женою и детьми"...

<sup>3)</sup> Въ варіантахъ "мірскія" пѣсни становятся "бѣсовскими". 4) Выписки въ "Исторической Христоматін", Буслаева, 1861, стр. 519 и д., и у Срезневскаго, "Древніе памятники русскаго письма и языка", 1-е изданіе (во 2-мъ нътъ).

указанія, что поэтическія сказанія о князѣ Владимирѣ существовали уже въ тъ отдаленные въка. Такова попытка г. Жданова объяснить ніжоторыя міста въ древнемъ житіи Владимира, внесенномъ въ лътопись. Въ одномъ мъсть этого житія читаемъ: "Дивно, сколько онъ сотворилъ добра русской землъ, крестивши ее. Мы же, будучи христіанами, не воздаемь ему почести, равной тому, что онъ воздаль намъ... И еслибы мы имъли стараніе и приносили Богу мольбу въ день его преставленія, то Богъ, видя наше тщаніе къ нему, прославиль бы его 1). Потому что намъ достоить молить за него Бога, потому что черезъ него мы познали Бога". Такимъ образомъ, русскимъ людямъ дълается упрекъ, что они не поминаютъ Владимира, какъ слъдуеть. Но черезъ нъсколько строкъ читается другое: - "потому что его въ памяти держатъ русскіе люди, поминая святое крещеніе, и прославляють Бога въ молитвахъ, и въ пъсняхъ, и въ псалмахъ"... Получается какое-то противоръче: русскіе люди въ одно и то же время помнять и не помнять Владимира. По мнівнію г. Жданова, противорічіе разрівшается тімь, что авторъ житія имбеть въ виду два разряда своихъ современниковъ: люди благочестивые, просвъщенные новой върой, помнять и хотять, чтобы всв помнили Владимира такимъ, какъ онъ изображенъ въ житіи, т.-е. подвижникомъ этой вёры, создателемъ русскаго христіанства. Но кромъ этихъ новыхъ людей было много прежнихъ, не просвъщенныхъ, ихъ было даже больше, и они не поминали Владимира за крещение... Далъе, въ другомъ житіи Владимира, принадлежащемъ монаху Іакову, сказано прямо: "не будемъ дивиться, возлюбленные, если онъ не творить чудесь по смерти"; въ словъ Иларіона замъчено, что онъ "не воскрешаль мертвыхь, но воскресиль нась, душою мертвыхъ, умершихъ болъзнью идолослуженія". Для святости нужны чудеса, и для Владимира ихъ еще не создала легенда. Отчего же усилія новыхъ людей возвеличить христіанско-чудесную память Владимира оставались безуспешны, и народное воображеніе было такъ неподатливо на усвоеніе этого, такъ настойчиво предлагаемаго образа? Имена Бориса и Глъба уже вскоръ создали легенду, и авторъ дълаетъ предположение, что для Владимира этому могло мѣшать то, что въ народномъ воображеніи хранился другой образъ Владимира. Подтверждение своей гипотезы авторь находить въ нъсколькихъ словахъ извъстной "Похвалы кагану нашему Владимиру" въ словъ митр. Иларіона;

<sup>1)</sup> Т.-е. открыль бы его святость, --которая обыкновенно познавалась чудесами.

здъсь мы читаемъ: "твои щедроты и милостыня и нынъ поминаются въ людяхъ". Это народное поминанье хранило образъ щедраго, роскошнаго, "ласковаго" князя, и такимъ образомъ объясняется указанное выше противоржчіе: немногіе благочестивые люди поминаютъ крещение Владимира въ пъсняхъ и псалмахъ, а большинство, народная масса, помнила только щедраго князя и "тоже, быть можеть, въ песняхь, но не такихь, о которыхъ говоритъ авторъ житія"... Дъйствительно, первые комментаторы кіевской былины именно приводили, по поводу "ласковаго князя", извъстный разсказъ лътописи о пирахъ князя Владимира, буквально на весь міръ 1), и въ частности для "своихъ людей", для бояръ и для дружины, которую онъ "любилъ", по особенному замъчанию лътописца. Этихъ разсказовъ лътописи вполнъ достаточно, чтобы установить связь этой далекой древности съ княземъ Владимиромъ позднейшей былины, такъ что можно даже удивляться этой почти тысячельтней народной памяти.

Если въ данномъ случав, быть можеть, въ самомъ древнемъ памятник остался следъ народной намяти о княз Владимире, то и въ другихъ случаяхъ сохранились болъе или менъе осязательные намеки на существование эпическаго предания еще въ ту древнюю пору. Нашъ народный эпосъ упорно говорить о старомъ Кіевъ. Повидимому, эпосъ богатырскій, какимъ онъ безъ сомн'внія и тогда быль, могь бы найти извиненіе у книжниковь, которые, въ летописи, такъ близко принимали къ сердцу боевые подвиги и особливо борьбу съ "погаными", и могъ бы поэтому найти место хотя бы въ краткомъ упоминании летописи; но, быть можеть, та богатырская пъсня сохраняла какіе-нибудь

<sup>1)</sup> Лавр. подъ 996 г. Счастливо избавившись отъ печенъговъ, въ Василевъ, -"Владимиръ поставиль церковь и сотвориль великій праздинкъ, сваривши 300 проваровъ меду, и созывать своихъ боярь и посадниковъ, старъйшинъ по всъмъ городамъ, и много народа, и роздаль убогимъ 300 гривенъ. Праздноваль князъ 8 дней и, возвратившись въ Кіевъ на Успенье святой Богородицы, и здъсь опять сотворилъ великій праздникъ, сзывая безчисленное множество народу... и такъ дълалъ каждый годъ". Поучаясь отъ святыхъ писаній, Владимиръ "вельлъ всякому нищему и убогому приходить на княжій дворь, и брать всякую потребу, питье и вду, и изъ казны кунами"; а такъ какъ больные и слабие пе могли дойти до его двора, то онъ вельть устроить тельги (кола) и, положивши туда хльбовь, мяса, рыбы, различнаго овоща, меду, квасу, вельть возить по городу и раздавать больнымь и нищимъ. "Тоже опять онь устроиваль для своихъ людей каждое воскресенье, вельлъ у себя на дворѣ въ гридницѣ устроивать пиры и приходить боярамъ, и гридямъ, и сотскимъ, и десятскимъ, и нарочитымъ мужамъ, при князъ и безъ князя: бывало множество мяса, скота и звърины, и было изобиле во всемъ. Когда же они подпивали, то начинали роптать на князя, говоря: бъда пашимъ головамъ! приходится намъ всть деревянными ложками, а не серебряными. Услышавши объ этомъ, Владимиръ вельть исковать серебряныя ложки, чтобы ъсть дружинь, и сказаль такъ: серебромъ и золотомъ я не найду дружины, а дружиною найду серебро и золото, какъ дъдъ мой и отецъ мой доискался дружиною золота и серебра. Ибо Владимиръ любиль дружину"...

традиціонные мотивы, которые казались язычествомъ, а книжники, убъжденные въ гръховности "бъсовскихъ" пъсенъ, не сочли достойнымь занести такую песню въ книгу. Въ какомъ же отношеніи стоить сохранившаяся теперь былина къ кіевской старинь?

Когда впервые явились "древнія россійскія стихотворенія" Кирши Ланилова, не было сомнений о томъ, что это было прямое поэтическое преданіе древней Руси, идущее изъ Кіева и Новгорода. Позднъйшія изысканія объяснили, что составъ этого преданія гораздо сложнее, и вопросъ о происхождении былины вызваль большое разнообразіе мніній: когда одни хотіли возводить былины къ глубочайшимъ въкамъ почти арійской древности, у другихъ возникала мысль — доходить ли ихъ древность и до кіевскаго періода нашей исторіи; съ другой стороны поэтическое содержаніе былинь, когда было къ нему примінено богато развившееся теперь сравнительное изследованіе, представило такое обиліе параллелей съ поэзіей другихъ народовь, а также параллелей книжныхъ, что являлась необходимость выяснить причины сходства, и ихъ стали находить въ усвоеніи чужихъ эпическихъ мотивовъ и переработкъ ихъ въ собственномъ эпосъ или прямо въ "заимствованіи". Мивнія расходились до радикальной противоположности: таковъ быль споръ г. Стасова съ его противниками. Взамънъ объясненія былины глубинами русскаго духа (у славянофиловъ), или первобытными преданіями (у минологической школы), источникомъ былины указывалось простое, отрывочное и испорченное повтореніе восточныхъ сказаній, монгольскихъ и татарскихъ дальше идти было нельзя. Восточная теорія была высказана слишкомъ ръзко, съ крайностями, терявшими всякое въроятіе потому между прочимъ, что не былъ достаточно объясненъ возможный процессь такого чудовищно-рабскаго копированія восточныхъ образцовъ. Совсемъ въ другую сторону направилось сравнительноисторическое изследование нашего эпоса въ связи со старыми памятниками письменности, съ историческими отношеніями древней русской жизни и развивавшимся живымъ творчествомъ-изслъдованіе, которое привлекло къ сравненію преданія и поэтическіе мотивы византійскіе, южно-славянскіе, западно-европейскіе, а наконецъ опять восточные. Полученные результаты, для пріобрътенія которыхъ употреблено было множество данныхъ средневъковой литературы, бывали неръдко поразительны по своей яркости и неожиданности. Вмъсть съ тъмъ, чисто историческія сопоставленія должны были казаться слишкомъ голыми и совсёмъ не объяснявшими, даже не подозрѣвавшими, того процесса, какимъ произошло поэтическое объединение столь разнообразныхъ элементовъ, которые были открыты въ былинъ сравненіемъ. Спеціалисты-историки не находили въ былинахъ достаточно осязательнаго реальнаго содержанія, чтобы признать за ними историческое значеніе, и вм'яст'я уклонялись отъ упомянутой идеализаціи; съ другой стороны, новыя изысканія предполагали въ образованіи былинь столь сложный процессь, что въ немь, казалось, была возможна даже утрата первоначальной старины и совсемъ новая формація. Срезневскій довель свое недов'єріе до такого мнвнія: "не нахожу силы настанвать ни на древности былинь, прославляющихъ богатырей русскихъ, ни на древности этихъ богатырей".

Но ни древность былинь, ни древность богатырей не подлежить сомниню. Другой вопрось, въ какомъ види эта древность дошла до нашего времени. Она, безъ сомнънія, въ теченіе въковъ сильно подновлена по форм'в и содержанію эпоса, по самымъ характерамъ и исторіямъ богатырей, — но въ томъ и другомъ должна была уцълъть на днъ древняя основа, послужившая для дальнъйшихъ наслоеній и видоизмъненій, — эти послъднія неръдко до сихъ поръ очевидны для наблюденія. Новые изследователи исходять изъ положенія, между прочимь высказаннаго Миклошичемъ, что "всякая героическая пъсня, въ своихъ главныхъ чертахъ, современна воспъваемому событію ", и исторія народнаго эпоса у другихъ народовъ указала уже некоторыя свойства его развитія: его происхожденіе всегда изъ изв'єстныхъ д'єйствительныхь отношеній, преобразованіе фактовь вь народной фантазіи, осложнение другими эпическими мотивами, пріурочение фактовъ и лицъ къ другимъ эпохамъ и мъстностямъ, наконецъ, забвение и превращение эпической пъсни въ богатырскую сказку или балладную пъсню.

Былины кіевскаго или Владимирова цикла такъ опредъленно выдёляются изъ всёхъ остальныхъ своимъ содержаніемъ, характеромъ героевъ и ихъ приключеній, постояннымъ повтореніемъ тъхъ же именъ, отдъльными подробностями, намекающими на далекую старину, что ихъ связь съ кіевскимъ в'якомъ и кіевской мъстностью сама бросается въ глаза. Эти повторяющися имена-Владимиръ, Илья, Добрыня, Алеша Поповичъ не могли быть случайны, и дъйствительно, эти имена знаетъ писанная исторія или старая легенда, или, наконецъ, иноземное сказаніе. Были подобраны детописныя известія и въ нихъ нашлись имена былинныхъ героевъ; объяснены (хотя не всегда доказательно) мъстныя названія, испорченныя въ былинь; опредылены историческія обстоятельства тъхъ въковъ, которые былина вспоминаетъ, и напр. со-

гласно принято, что "богатырская застава", борьба богатырей съ какими-то баснословными чудовищами, залегавшими пути, грозившими Кіеву и т. д., означають (кром'ь, быть можеть, какихънибудь миоическихъ отголосковъ) именно борьбу съ восточными кочевниками, какъ печенъги, половцы, потомъ татары; что упоминанія царей съ греческими именами относятся, хотя часто извращенно, къ древнимъ отношеніямъ съ Византіей, и т. д.

Но этихъ общихъ указаній было недостаточно, чтобы объяснить составъ эпоса, въ какомъ мы его узнаёмъ. Если многое въ складъ его сюжетовъ очевидно должно быть отнесено къ вліянію позднъйшихъ въковъ, къ забвению первоначальнаго, къ позднъйшему осмысленію полузабытаго, къ осложненію новыми мотивами, то нъть сомнънія, что и въ самое время созиданія былины непосредственное событіе, давшее ей начало, вошло въ эпось уже преломленнымъ въ призмѣ народнаго творчества: реальный фактъ уже въ то время могъ получить фантастическую окраску, могъ быть обобщень, заключить въ себъ отражения не только какихълибо данныхъ событій, но целаго ряда событій той эпохи. Такъ создался циклъ Владимировыхъ богатырей, охраняющихъ русскую землю.

Князь Владимиръ есть несомненно тотъ князь, о которомъ сочла нужнымъ такъ подробно разсказать летопись, рисуя его щедрость, заботу о бъдныхъ, любовь въ дружинъ: такому "ласковому", хотя въ былинъ слишкомъ пассивному, князю и подобало стать центромъ, около котораго собирались богатыри. Новъйшіе комментаторы представили болъе или менъе въроятныя объясненія того, какъ сложился въ былинъ этоть пассивный характеръ князя, странный характеръ княгини Апраксвевны и т. д.

Всего больше внимание комментаторовъ было направлено на главнаго изъ богатырей, которому принадлежатъ старъйшинство и важнейшие подвиги, которому посвящено наибольшее количество былинъ, который съ одной стороны причтенъ былъ некогда къ дику святыхъ 1), а съ другой, эпическое сказаніе о немъ, затерявъ стародавнюю эпическую форму, стало въ народной массъ любимой богатырской сказкой. Минологическая школа не усомнилась увидьть въ Ильв-Муромив не что иное, какъ миоическое воплощение "неба" 2), но въ то же время онъ есть "миоическій

<sup>1)</sup> Мощи св. Ильи-Муромца почивають въ Кіево-Печерской давръ.

<sup>2)</sup> По поводу былины о бов Ильи Муромца съ сыномъ, Ор. Миллеръ говорилъ: "Илья Муромець должень туть приниматься еще въ древнъйшемъ, широкомъ значеши пеба. Молніеносецъ-громовникъ, порожденный имъ отъ союза съ тучей (т.-е. сынь Пльи), "посягаеть на своего отда — застилая его цельмы множествомы сопря-женныхы съ грозою тучь. Но небо-отець" (т.-е. Илья) "оказывается могуче: противы

представитель молній", на подобіе германскаго Тора 1)... Это слишкомъ легкое обращение съ минами отдаленнъйшихъ временъ и съ самыми явленіями природы 2) не могло казаться убъдительнымъ; дальнъйшее сравнительно-историческое изслъдование открывало новыя аналогіи въ менъе отдаленных временахъ, чъмъ доисторическая древность, и въ болъе доступныхъ исторіи народныхъ отношеніяхъ, и въ концъ концовъ обращалось непосредственно къ той эпохъ, къ которой относить событія эпоса народная память - къ кіевскимъ до-татарскимъ временамъ. Отсюда повель свои изследования Всев. Миллерь и, основываясь на обильныхъ сравненіяхъ, подкрупленныхъ положеніемъ, что "народный эпосъ всякаго историческаго народа есть по необходимости международный" 3), пришель въ заключеню, что въ нашемъ кіевскомъ эпось именно слышится соприкосновеніе эпохи осъдлаго поселенія съ эпикой кочевниковъ, вполні отвічавшее историческимъ и географическимъ условіямъ, среди которыхъ развивалась древняя былина. Если по народному понятію, пъсня есть быль, то "это былое прожиль русскій народь въ теченіе многихь в'яковь бокьо-бокъ съ тюркскими племенами, въ тъснъйшихъ сношеніяхъ военныхъ и мирныхъ; целыя страницы нашихъ летописей наполнены известіями о восточных кочевниках и множество былинъ разсказывають о борьбъ съ татарами; богатырскій эпосъ возникъ и развился именно въ томъ населении России, которое много въковъ отстаивало себя отъ набъговъ кочевниковъ, и поэтому изслъдователь, ищущій отраженія исторіи въ нашемъ былевомъ творчествъ, именно въ силу ея указаній долженъ искать въ немъ и следовъ тесной связи Руси съ Востокомъ" 4). Изучая эту связь, изыскатель приходиль къ гипотезъ, что связь историческая отразилась и усвоеніемъ эпическихъ сказаній, и указываль тісную параллель между первымъ русскимъ богатыремъ Ильей и первымъ богатыремъ иранскаго эпоса Рустемомъ, —проникшимъ въ русскій народный эпось черезъ тюркское посредство, указываль, какъ въ этихъ историческихъ сношеніяхъ и столкновеніяхъ создался типъ воина-на вздника, принятый Ильей несмотря на приписанное ему крестьянское происхожденіе, типъ, неизв'ястный вн'я этого періода, напр. въ былинъ новгородской, и перешедній потомъ только въ

молній своего сына высылаеть онь свои молніи (??); душныя тучи, нагроможденныя сыномь, онь ими разовкаеть, разбиваеть на-полы или въ крохи, и снова является во всемь блескъ яркимъ безоблачнымъ небомъ" (!). "Илья Муромецъ". Спб., 1869,

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 181, 761.

<sup>2)</sup> Борьба "неба" съ "молніеносцемъ" одивми и тъми же молніями!
3) А. Веселовскій, Южно-русскія былины, 1881—1884, XI, стр. 401.
4) Экскурсы въ область русскаго нар. эпоса. М., 1892, стр. 231.

родственную козацкую среду. Самъ Илья представляется Всев. Миллеру лицомъ не-историческимъ; имя его кажется ему заимствованнымъ отъ библейскаго пророка, или даже взятымъ прямо съ Востока, вмѣстѣ съ типомъ богатыря 1),—и вообще изслѣдователь не сомнѣвался, что въ кіевскомъ эпосѣ отразились слѣды борьбы и взаимодѣйствія съ восточными кочевниками, при чемъ возможенъ былъ и обмѣнъ эпическихъ сказаній 2).

Любопытнымъ указаніемъ на это эпическое общеніе могъ бы служить изв'ястный эпизодъ Волынской летописи, подъ 1201 годомъ, эпизодъ который еще "отзывается ароматомъ степи", повыраженію А. Веселовскаго. Летопись говорить о князе Романе галицкомъ: этотъ приснопамятный "самодержецъ всея Руси" одолъть всъ поганские народы и мудростью ума ходиль по заповъдямъ божіимъ, потому что онъ "устремился на поганыхъ какъ левъ, сердитъ же былъ какъ рысь, губилъ ихъ какъ крокодилъ, и проходиль ихъ землю какъ орель, а храбръ быль какъ туръ". "Онъ соревновалъ своему дъду Мономаху, который погубилъ поганыхъ измаильтянъ, называемыхъ половцами, изгналъ (половецкаго хана) Отрока въ землю обезовъ за Железныя Ворота, а Сырчанъ (братъ Отрока) остался у Дона; тогда Владимиръ Мономахъ пилъ Донъ золотымъ шеломомъ, захвативши всю землю ихъ и загнавши окаянныхъ агарянъ. По смерти же Владимира, остался у Сырчана одинъ гудецъ (пъвецъ и музыкантъ), и онъ посладъ его въ Обезы, говоря: "Владимиръ умеръ, потому воротись, брать, приди въ свою землю", и вельль пввцу: "скажи ему мои слова, пой ему пъсни половецкія, а ежели не захочетъ (воротиться), дай ему понюхать зелья (очевидно, какой-то степной травы), именемъ евшанъ". Когда же ханъ не хотълъ воротиться, ни послушать (пъсенъ) и тотъ далъ ему зелье; и когда Отрокъ понюхаль, то заплакаль, говоря: "Лучше лечь костями на своей земль, чьмъ быть славну на чужой". И онъ пришель въ свою землю и отъ него родился тотъ Кончакъ, который снесъ Сулу, ходи пъшъ, нося котелъ на плечахъ"...

Какъ бы то ни было, но съ тѣхъ поръ древній кіевскій эпосъ прошель сквозь историческую среду иного характера, другихъ народно-государственныхъ отношеній и быта; осталась связь преданія въ общемъ національномъ чувствѣ героическаго сказанія, въ продолжавшейся борьбѣ противъ "агарянъ" и "из-

<sup>1)</sup> Тамь же, стр. 191.
2) Историческіе факты этихь отношеній кіевской Руси весьма обстоятельно собраны вь книгь П. Голубовскаго: "Неченьги, торки и половцы до нашествія татарь. Исторія южно-русскихь степей ІХ — ХІІІ в.". Кіевь, 1884; кь этому см. у Всев. Миллера, стр. 210 и слід.

маильтянъ", но богатыри Владимирова цикла воюютъ уже не съ печенъгами и половцами, а съ татарами; непосредственная дъйствительность старыхъ подвиговъ была утрачена и потому эпическая тема была открыта для новыхъ, болъе или менъе произвольныхъ видоизмъненій и развитій,—какъ различныя мъстныя пріуроченія, какъ превращеніе древняго богатыря въ матерого казака, какъ введеніе въ былину книжныхъ мотивовъ и т. д.

Позднъйшіе памятники, —какъ ни бъдны вообще ихъ соприкосновенія съ народной поэзіей, -- дають, однако, нікоторую возможность заключать объ этой переходной эпохѣ стараго эпоса. Въ позднихъ лътописяхъ являются изръдка упоминанія о богатыряхъ Владимирова цикла иногда съ намеками, неизвъстными нын вшней былин в; по нимъ можно предполагать варьирование старой темы и возникновение новыхъ мотивовъ, которые были восприняты и переработаны былиной въ ея среднемъ періодъ. Позднія літописи старались вообще дополнить и округлить извъстія старой лътописи, при чемъ видимо пользовались иногда мъстными лътописями или иными отдъльными записями, или давали мъсто народному эпическому преданію. Въ старой повъсти XVI въка о началъ русской земли половцы отнесены къ временамъ князя Владимира и говорится уже объ его "богатыряхъ", хотя этоть терминъ возникъ только поздне; храбрые воины князя Владимира избивали подъ Кіевомъ великія силы половецкія, и у князя Владимира "было много храбрыхъ богатырей, которыхъ онъ посылаль по всемь городамъ и странамъ" 1). Никоновская льтопись, повторяя сказаніе о щедрости князя Владиміра и его пирахъ, прибавляетъ, что онъ "созывалъ людей отъ многихъ странъ" (старая лътопись говоритъ только о старъйшинахъ городовъ), упоминаетъ о богатыръ Александръ Поповичъ (подъ 1000 годомъ и дальше), котораго другія л'ятописи называютъ въ началъ XIII въка и не въ кіевской, а въ ростовской области, и т. д.

Сказанія изв'єстной нын'є былины объ этомъ Александр'є (въ былинахъ Алеш'є) Попович'є подобнымъ образомъ были возведены къ ихъ историческому значенію <sup>2</sup>). Если трудно было возстановить историческую личность Ильи Муромца, то объ этомъ геро'є были по крайней м'єр'є на лицо хотя противор'єчивыя, но поло-

1) Соболевскій, "Къ исторіи русскихъ былинъ", въ Журн. мин. пр. 1880, іюль, стр. 15—19; сказанія однородны съ Никоновской лътописью.

<sup>2)</sup> Въ изслъдовани г. Дашкевича: "Вылины объ Алеш Поповиче и о томъ, какъ перевелись богатыри на святой Руси", въ кіевскихъ "Универс Извъстіяхъ", 1883, и въ "Чтепіяхъ" въ Обществъ Нестора лътописца, ПІ. Кіевъ, 1889. Ранье, указаны объ этомъ предметь были уже сдъланы въ упомянутомъ трудъ г. Ягича.

жительныя упоминанія л'ятописи. По мн'янію комментатора, Алеша Поповичь быль отнесень вь эпоху Владимира изь более поздняго времени; ему приписаны были подвиги, имъ не совершенные. -но онъ когда-то поразилъ народное воображение и занялъ мъсто въ былинъ: "такъ бываетъ неръдко въ народной поэзіи-народъ примется иной разъ за пъсенное прославление лица, имя котораго не пользуется громкою изв'ястностью въ документальной исторіи" (Чтенія, стр. 21). Съ изв'ястною приблизительностью. необходимой, когда идеть рычь о народномъ эпосы, примиряются ть данныя, которыя сообщаются объ Александръ Поповичь въ льтописи, мьстныхь сказаніяхь и былинь. Знаменитую былину о томъ, какъ перевелись богатыри на святой Руси, былину, которая вызывала и миеологическія, и назидательно-мистическія толкованія, — тоть же комментаторь съ большимь въроятіемь относить къ Калкскому побоищу. Татарское нашествіе поразило ужасомъ современниковъ: на Русь напалъ народъ страшный и незнаемый, - говорили, изъ тъхъ илеменъ, которыя были заклепаны въ горахъ Александромъ Македонскимъ и должны были выйти оттуда передъ концомъ міра; суздальская літопись отмітила, что въ Калкскомъ побоищъ "убить былъ и Александръ Поповичъ съ иными 70 храбрыхъ". Богатыри не могли спасти русской земли. Вмѣшательство небесныхъ силь въ битвы было распространеннымъ христіанскимъ представленіемъ и небесной силъ могло быть приписано воскрешение побиваемыхъ враговъ, - какъ и похвальба должна была повлечь за собой наказаніе; къ мотивамъ христіанской минологіи присоединился еще одинъ, принадлежавшій воззр'яніямь до-христіанскимь окаментніе богатырей, которые не могли справиться съ чудесно возроставшей невърною силой. Комментаторъ замвчаеть, что заключительныя слова нъкоторыхъ варіантовъ былины, толкующія окаменьніе въ смысль удаленія въ пещеры, явились, в'троятно, подъ вліяніемъ былинъ, говорившихъ о томъ, что Илья окончилъ жизнь въ кіевскихъ пещерахъ. Такимъ образомъ даны были всв основные мотивы для былины о погибели русскихъ богатырей.

"Народная поэзія, — говорить г. Дашкевичь, — не знаеть точной хронологіи и оставляєть безъ вниманія теченіе л'ять. Во времена злой татарщины княжение Владимира I представлялось въ народной памяти самымъ свътлымъ моментомъ прошлаго и продолжало быть притягательнымъ центромъ другихъ эпическихъ сказаній. Съ другой стороны, слушая п'всни о славныхъ подвигахъ богатырей стараго времени и сравнивая съ нимъ холопство своего, народъ не разъ могь задаваться вопросомъ, куда

же дъвались его старые защитники, его любимые герои, куда исчезла богатырская застава, бывшая нъкогда на границахъ русской земли? Этотъ вопросъ неръдко вызывала суровая дъйствительность, такъ неприглядно отличавшаяся отъ дней слави и силы. Отвътъ на него давало сказание о гибели всъхъ лучшихъ богатырей русской земли въ битвъ при Калкъ. Тамъ должны были погибнуть и славные витязи Владимира на ряду съ богатырями, действительно легшими въ ней. Мало-по-малу народъ забыль этихъ последнихъ, за исключениемъ Александра, перенесъ все сказаніе на удальцовъ, которымъ издавна ввърилъ въ своей фантазіи охрану русской земли, и низвель число участниковъ боя съ татарами съ 70 до 7 (или до 12). Народная память не различала ръзко время, въ которое жили богатыри Владимира, отъ момента Калкскаго побоища... Алеша Поповичъ, участвовавшій въ бою при Калкь, быль также отнесень къ богатырямъ Владимира, въ ряду каковыхъ и является въ современныхъ пъсняхъ о Калкскомъ побоищъ" (стр. 41).

Изъ такихъ же историческихъ положеній выходить г. Ждановъ въ объяснени былинъ о князъ Романъ. При всемъ смъшанномъ характерв народнаго эпоса, дошедшаго до насъ въ былинахъ, изслъдователь не сомнъвается, что "корни нашихъ былинъ тянутся въ ту именно эпоху кіевской Руси, которая указывается господствующимъ въ былинахъ подборомъ именъ и географическихъ названій . Такимъ образомъ и корень былинъ о княз'в Роман'в долженъ относиться къ давней исторической пор'в галицкаго княжества: герой ихъ есть Романъ Мстиславичъ. "Въ исторіи галицкаго княжества быль блестящій, но очень непродолжительный періодъ, когда оно занимало важное, вліятельное положение среди другихъ русскихъ областей. Этотъ періодъ, когда событія, совершавшіяся въ Галичь, могли привлекать общее вниманіе, обнимается княженіемъ Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и его сына, "короля" Даніила. Сыну Даніила, Льву, еще удавалось поддерживать славу отца и деда, но по смерти Льва (1301) Галичъ быстро утрачиваетъ свое былое значене". Въ половинъ XIV въка онъ теряетъ самостоятельность и входить въ составъ польскаго государства. "Отръзаннымъ ломтемъ въ ряду другихъ русскихъ земель остается Галичъ и до нашихъ дней. Поэтому если пъсенная традиція могла сохранить какіялибо воспоминанія объ исторической жизни Галича, то эти воспоминанія должны, конечно, относиться къ далекой пор'в его мимолетной славы".

Южно-русской былины коснулись и изследованія А. Весе-

ловскаго. Они направлялись въ особенности на раскрытіе внутренняго народно-поэтическаго процесса, какимъ создавались изъ весьма разнообразныхъ источниковъ, своихъ и чужихъ, произведенія нашего эпоса и обрядовой лирики 1), и при этомъ достигнуты были чрезвычайно любопытныя истолкованія старой былины, именно со стороны ея формаціи въ условіяхъ стараго быта и міровоззрѣнія: таковы миеологическія объясненія къ былинамъ кіевскаго цикла (Илья, Добрыня, Алеша Поповичъ и пр.), историко-литературныя указанія о вліяніяхъ народнаго византійскаго эпоса, восходящихъ, вѣроятно, еще къ древнему періоду (Саулъ Леванидовичъ, Иванъ гостиный сынъ), параллели со сказаніями западными (Дюкъ Степановичъ), указаніе на бытовыя связи древней Руси съ греко-романскимъ югомъ (Суровецъ-суздалецъ, Чурила Пленковичъ) и пр.

Разъ начатыя изслъдованія усердно продолжаются и до сихъ поръ, все расширяя кругъ сравненій и дополняя пріобрътенные взгляды на древнюю русскую поэзію новыми соображеніями объ ея началь и историческомъ развитіи. Такъ съ новымъ взглядомъ на исторію былинъ выступилъ г. Халанскій; Всев. Миллеръ продолжаетъ свои сравнительныя изысканія, обращая особенное вниманіе на параллели восточныя и кавказскія; давнишнія указанія г. Стасова на восточно-азіатскіе источники былинъ еще съ большею настойчивостью развиваетъ г. Потанинъ...

Далѣе, собирая поэтическіе остатки стараго періода нашей исторіи, мы встрѣчаемся съ цѣлымъ рядомъ сказаній, сохраненныхъ лѣтописью, о которыхъ мы выше упоминали. Таковы преданія о переселеніи славянъ съ Дуная, объ уграхъ, обрахъ, казарахъ, о родоначальникахъ племенъ (Кій, Щекъ, Хоривъ; Радимъ и Вятко), о призваніи князей, объ Аскольдѣ и Дирѣ, объ Олегѣ (параллельномъ былинному Вольгѣ), объ Игорѣ и мести Ольги древлянамъ, о земскомъ строеніи при Ольгѣ, объ ел крещеніи и поѣздкѣ въ Константинополь, о Святославѣ, о Влади-

<sup>1)</sup> Не совствъ точно указывается основная мысль изысканій Веселовскаго у Дашкевнча ("Чтенія", стр. 3—4): Посль извъстныхъ работъ Стасова, "вмъсто татарскаго эпоса предположили иную основу для нашихъ былевыхъ пѣсенъ. Отъ востока обратились къ югу и отчасти къ западу. Замътивъ сходство отдъльныхъ эпизодовъ нашего эпоса со сказаніями византійскими и южно-славянскими, предположили, что на созданіе его повліяли эти послъднія. Теперь начинаютъ все болѣе и болѣе запиматься выясненіемъ книжной стихіи нашего эпоса, а теорія поздившать по литературнаго воздѣйствія становится модной". Во-первыхъ, сравненія А. Веселовскаго идутъ гораздо дальше внѣшняго сравненія "отдѣльныхъ эпизодовъ"; вовторыхъ, не ограпичиваются вовсе книжной стихіей,—а именно раскрываютъ общій тонь и образованіе средневѣкового міровоззрѣнія, какъ оно выразилось въ народной поэзіи и запада, и русскаго востока: параллели были таковы, что безъ нихъ уже не можетъ обойтись объясненіе былины, духовнаго стиха, народной повѣсти и, во многихъ случаяхъ, обрядовой лирики.

миръ и крещеніи Руси, о Рогивдъ и др. Эти преданія, не однажды разобранныя нашими учеными, но все еще не выясненныя 1), несомнънно составляли преданіе народное; но трудно ръшить, были ли это льтописные отголоски законченныхъ эпическихъ пъсенъ, или только разсказы, ходившіе въ народъ и не успъвшіе сложиться въ пъсню. Болье въроятнымъ считается последнее, — между прочимъ потому, что летопись вообще редко совпадаеть съ народнымъ эпосомъ, который останавливается часто на предметахъ, ею совсемъ забытыхъ, - хотя, напр., эпическій Волхъ имъетъ опору и въ памятникахъ письменности, а съ другой стороны даже современное южно-русское преданіе сохраняеть память о лицахъ, упомянутыхъ лътописью, какъ Романъ галицкій, какъ Шелудивый Бонякъ и т. п. Костомаровъ находиль въ этихъ легендарныхъ извъстіяхъ льтописи "древнія народныя сказанія, преданія и пѣснопѣнія".

Наконецъ, самымъ яркимъ выраженіемъ древней поэзіи остается "Слово о полку Игоревв". Уцъявьшее въ единственной рукописи, сгоръвшей потомъ въ московскомъ пожаръ 1812 года, "Слово" было сильно испорчено его первыми неопытными издателями, и хотя впоследстви больше, чемъ какой-либо другой памятникъ нашей древней литературы, привлекало вниманіе изследователей, но до сихъ поръ сотается загадочнымъ не только по темъ пунктамъ, какіе неясны по испорченности текста, но и по всему его характеру. Не легко представить, какимъ образомъ книжный человъкъ конца XII въка, послъ двухъ сотъ лътъ христіанства, -- когда притомъ люди книжные предполагаются въ особенности пропитанными христіанскимъ ученіемъ, — могъ съ такимъ обиліемъ расточать языческіе образы, прилагая ихъ къ русской земль, княжескому роду и къ самой пъснъ; нелегко опредълить и литературную формацио памятника, для котораго не сбереглось ни антецедента, ни преданія (кром'є одиночнаго подражанія въ сказаніяхъ о Мамаевомъ побоищъ). "Слово" особенно заставляетъ думать о потерь, можеть быть, многихь памятниковь до-монгольского періода, утрата которыхъ делаетъ исторію этого періода только предположительной: такъ и здъсь, — безконечные комментаріи, которые продолжаются до сихъ поръ, все еще не устранили неясностей "Слова". Во всякомъ случав остаются въ высокой сте-

<sup>1)</sup> Объ нихъ говорять историки; спеціальный разборь ихъ у Сухомлинова, "О преданіяхь въ древней русской літописи", "Основа", 1861, іюнь, и Костомарова, "Преданія первоначальной русской літописи", "Вістн. Европы", 1873, январь—марть (Монографіи, ХІІІ); ср. Гедеонова, "Варяги и Русь", 1876, и также Буслаева, Квашнина-Самарина и пр.; И. Хрущова: О древне-русскихъ историческихъ пов'єстяхъ и сказаніяхъ. ХІ—ХІІ стольтіе. Кіевъ, 1878.

пени интересны воспоминанія минологическія, образъ півца, который, согласно съ древними представленіями, является "въщимъ" и родственнымъ съ богами; прелестныя поэтическія картины воинскаго похода и битвы, гдъ національному событію отвъчають символически явленія природы; изображенія личнаго чувства (плачь Ярославны), впадающія въ тонъ обрядоваго причитанія и заклинанія; наконецъ, патріотическое настроеніе автора, который скорбить о раздорахъ князей и идущихъ отсюда бъдствіяхъ русской земли, вспоминаетъ славные подвиги прежнихъ временъ и призываеть къ согласію и единству... Призывы остались безплодны и черезъ немногіе десятки л'єть совершились гораздо бол'є страшныя пораженія, которыя потомъ современникъ изображалъ какъ "погибель русскія земли". Отдільные эпизоды "Слова" остаются, при модчаніи другихъ источниковъ, только крайне любопытными намеками на бытовую и поэтическую жизнь тъхъ въковъ.

Эти намеки по истипъ драгоцънны. Памятникъ, въ извъстной теперь форм'в, чрезвычайно испорчень: было даже мнине, что до насъ дошелъ только списокъ, происходившій отъ незаконченнаго чернового наброска самого автора, быть можеть, еще добавленный позднъйшими посторонними поправками. Цъльности нътъ; многое непонятно и до сихъ поръ сопротивляется всъмъ усиліямъ комментаторовъ-и по тексту, и по самому содержанію. Но при всемъ томъ, уцълъвшіе эпизоды и отдъльныя мъста исполнены величайшаго интереса, и именно дають просвёть въ жизнь далекой эпохи, память которой была такъ жестоко истребляема посл'ядующей мрачной исторіей южной Руси. Форма и содержаніе "Слова" истолковывались самыми разнообразными способами—отъ предположенія, что это была "проическая пъснь" въ псевдоклассическомъ родъ или въ родъ Оссіана, до предположенія, что это было произведение народной поэзіи. Теперь считается признаннымъ, что это было произведение личнаго автора, несомнъннаго поэта, но что, вмёстё съ темъ, въ этомъ произведении соединились различные элементы господствовавшихъ народно-поэтическихъ мотивовъ и литературныхъ пріемовъ. Эти народно-поэтическіе мотивы находять свою параллель и въ старой былинъ и въ современной пъснъ, въ области великорусской и малорусской; переходъ этихъ мотивовъ въ книгу не былъ въ "Словъ" единичнымъ и исключительнымъ, —напротивъ, въ старой лътописи, особенно галицко-волынской, были подобраны любопытныя параллели и поэтическаго выраженія и настроенія, и одинь смілый изслідователь думаль даже, что разсказъ летописи можно предпочесть "Слову" по цёльности и поэтичности. Подобнымъ образомъ поэти-

ческая миоологія "Слова", хотя все еще нер'вдьо загадочная, не остается одинокой и если еще не находить положительнаго объясненія (между прочимъ вследствіе порчи текста), то находить аналогіи. Общественное настроеніе поэта, его скорбь о внутреннихъ раздорахъ, отдающихъ русскую землю въ добычу нашествіямъ поганыхъ, его воспоминанія о славныхъ временахъ, его увъщания о согласи и единствъ, его горячая любовь въ родинъ, составляють общее чувство лучшихь людей той эпохи, которое опять не однажды находило свое выражение въ лътописи, въ поученіи Мономаха, въ церковномъ ув'ящаніи и въ легендъ. Рядомъ съ этимъ въ фантазіи автора "Слова" развертывается широкій поэтическій горизонть: настоящее уходить своими корнями въ историческое прошлое и въ миоическую древность; русская земля является потомствомъ минического Лажьбога: превній пъвецъ, котораго не однажды вспоминаетъ авторъ "Слова", окруженъ миническимъ ореоломъ; слава родины разносится по близкимъ и дальнымъ странамъ и въ картину настоящаго вплетены поэтическія воспоминанія изъ далекой древности. Наконецъ, въ изображеніяхъ похода и битвы сказалась воинственная поэзія дружины, какъ въ плачъ Ярославны глубокая и изящная лирика непосредственно примыкала къ традиціонному плачу народной пъсни...

Многочисленныя изысканія, какихъ не вызваль никакой другой памятникъ нашей древней литературы, если не могли разрѣшить окончательно всѣхъ недоумѣній, то во всякомъ случаѣ успъли раскрыть въ "Словъ" его органическую связь съ его въкомъ и различными элементами народно-поэтическаго и книжнаго развитія. Такимъ образомъ, единственное, какъ сохранившійся поэтическій памятникъ того въка, "Слово" не остается одинокимъ по своему содержанію и формъ. Какъ дело личнаго автора. оно является наконець замічательнымь свидітельствомь той ступени литературнаго развитія, какой достигаль двенадцатый векь. Сделано было не мало предположеній о техт литературно-поэтическихъ стихіяхъ и вліяніяхъ, которыя могли внушать мысль и определять форму этого произведенія: за исключеніемъ гипотезъ нъсколько преувеличенныхъ по самому недостатку матеріала, едва ли сомнительно, что въ созданіи "Слова" участвовали вмістів и народно-поэтическіе мотивы, и свои литературныя настроенія, и возбужденія византійскихъ и южно-славянскихъ преданій, восходившихъ въ далекую древность, какъ напримъръ, предполагаемое отражение Троянскихъ сказаній... Несмотря на внішнее несовершенство формы, въ какой дошло до насъ это произведение, "Слово"

справедливо сравнивали съ лучшими созданіями западнаго средневѣкового эпоса, Нибелунгами или пѣснью о Роландѣ: между ними есть однако разница въ томъ, что "Слово" не испытало въ такой мѣрѣ литературной обработки и сохранило поразительныя и чрезвычайно любопытныя исторически черты свѣжей бытовой и поэтической непосредственности.

Итакъ, за исключеніемъ "Слова", существованіе поэтическихъ памятниковъ древности доказывается только, такъ сказать, невольными свидѣтельствами памятниковъ и отголосками въ новѣйшей народной поэзіи, т.-е. въ памяти народа. Древніе книжники достигли своей цѣли: не дали въ книгѣ мѣста бѣсовскимъ пѣснямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это былъ великій ущербъ для поэтическаго развитія народа: національное преданіе разбивалось и, быть можетъ, это обстоятельство имѣло свою роль въ позднѣйшемъ взаимномъ отдаленіи юга (а также запада) и сѣвера.

Но природа брала свое. Поэтическая жизнь, остановленная въ дномъ направлении, должна была искать себъ выражения въ тъхъ новыхъ областяхъ, которыя открывались теперь народному чувству и фантазіи.

Какъ дъйствовалъ на народную массу переворотъ, принесенный христіанствомъ, объ этомъ опять нътъ прямыхъ указаній, но есть достаточно разнообразныхъ фактовъ, которые убъждаютъ, что въ концъ концовъ христіанство, хотя понимаемое не сполна, возобладало не только въ государственной, но и въ бытовой жизни, стало источникомъ новаго міровоззрънія, новаго обычая, нравственности, наконецъ новаго суевърія и поэзіи.

Христіанство дало новую исторію міротворенія и первую исторію человъчества. Не даромъ льтописецъ начинаетъ русскую исторію съ потопа, приводитъ изъ греческаго льтописанья свъдьнія объ обычаяхъ разныхъ народовъ, по поводу крещенія Владимира говоритъ о разныхъ существующихъ религіяхъ и приводитъ цьлое христіанское въроученіе. Это льтописное введеніе совпадало съ первыми писаніями церковныхъ учителей и отвъчало тому великому историческому факту, что съ христіанствомъ русскій народъ дъйствительно вступалъ впервые въ рядъ европейскихъ историческихъ народовъ.

Новое міровоззрѣніе было то, которое сложилось въ грекоримскомъ мірѣ съ христіанствомъ, совмѣщая съ нимъ остатки старыхъ классическихъ представленій о природѣ и давая широкое мѣсто легендѣ и апокрифическому сказанію. Рядомъ съ христіанствомъ, и этому богатому запасу легенды и апокрифа открылся путь въ старую русскую письменность и затъмъ, малопо-малу, въ народныя представленія. Такъ какъ эти новые элементы поэзіи, уже христіанской, въ самыхъ источникахъ своихъ
носили въ себъ извъстную долю народной, массовой фантазіи,—
почему обыкновенно бывали строго отвергаемы оффиціальною
церковью,—это давало имъ особый доступъ въ народныя массы
новыхъ христіанъ, гдъ они прививались весьма прочно.

Съ христіанствомъ создавался и новый обычай. Духовное сословіе по церковнымъ уставамъ получило юридическую власть въ извъстныхъ дълахъ гражданскихъ и уголовныхъ, стало пріобрътать недвижимую собственность, и вскоръ также, въ лицъ княжескихъ сов'ятниковъ, епископовъ и игуменовъ, получало вліяніе на дёла политическія, - уже въ первое время оно пользовалось имъ иногда съ большою самостоятельностью. Другой путь вліянію духовенства давало самое совершеніе церковнаго служенія, при чемъ върующая масса должна была принимать христіанскіе обряды и покидать языческіе. Мы вид'яли, что это д'ялалось не вдругъ, и напр. долго спустя духовенство еще негодовало, что простые люди женились безъ церковнаго вънчанія; низшее духовенство не однажды просило у іерарховъ разъясненія, недоумъвая, какъ следуетъ въ известныхъ бытовыхъ случаяхъ поступить по христіанскому требованію 1), — но христіанскій обычай все больше водворялся и впоследствии, въ известныхъ примъненіяхъ, держимъ бывалъ столь же кръпко, какъ держится исконный народный обычай. Мы упоминали, какъ стала совершаться замёна языческихь боговь христіанскими святыми, языческихъ праздниковъ церковными, - правда, старина иногда и при новыхъ названіяхъ справляла старый обычай; но въ концъ концовъ народный календарь составился по церковнымъ святцамъ.

Не вдругъ исправились нравы: и долго послѣ они оставались грубы, культура двигалась медленно, но мадо-по-малу возникалъ другой кругъ понятій, которымъ давалась, хотя и первобытная, христіанская окраска. Противорѣчія уживались рядомъ, какъ уживаются и понынѣ, но пріобрѣталась почва, на которой возможно было нравственное улучшеніе, и у болѣе вѣрующихъ и возбужденныхъ людей это нравственное усовершенствованіе, въ видѣ спасенія души, становилось цѣлью тяжкихъ аскетическихъ подвиговъ, свидѣтельствовавшихъ о силѣ самоотреченія. Первые лѣтописцы говорятъ уже объ умноженіи черноризцевъ; основатели Печерскаго монастыря давали примѣръ суровой иноче-

<sup>1)</sup> Вопросы черноризца Іакова митр. Іоанну, Вопросы Кирика Нифонту и пр.

ской жизни; позднъе изъ этого корня развилось съверное пустынножительство, которое играло такую важную роль и въ нравственномъ воспитаніи народа, и въ самой колонизаціи русскаго племени. Легенда помъстила перваго богатыря народнаго эпоса въ печерскую келью и сделала его святымъ. Свидетельства старой льтописи могуть указать, что обычаи народнаго благочестія, столь развитые впосл'ядствін, получили начало еще въ тв ввка. Быть все больше окружается религознымь освященіемъ; иноческая жизнь получаеть и въ глазахъ народной массы высокую нравственную цёну; въ книжности великій авторитеть имъеть ссылка на "божественныя писанія", на святыхь отцовь; Владимиръ Мономахъ гадаетъ на псалтыри.

На этой почвъ должна была возникнуть и своеобразная поэзія, и именно въ связи съ той письменностью, которая являлась выражениемъ новаго христіанства и была единственной литературой тахъ ваковъ. Выше мы уже говорили, что характеръ этой литературы быль почти исключительно назидательный и легендарный. Источникъ ея быль византійскій, черезь южно-славянское посредство и прямо. Теперь, когда боле или мене (хотя все не сполна) изследованы намятники, уцелевше отъ этого древняго періода, можно до ніжоторой степени прослідить тіз пути, которыми складывался характеръ собственно русской письменности и съ нею вмъстъ характеръ понятій у наиболье книжныхъ людей, а отъ нихъ мало-по-малу и въ массъ. Въ первомъ въкъ нашей письменности, повидимому, господствовала особенно литература болгарская, гдв блестящій ввкъ царя Симеона собраль значительный запась христіанскаго назидательнаго чтенія. Потребности и стремленія только-что получившаго крещеніе болгарскаго народа были тв же, какін могли явиться у крестившагося вскор'в народа русскаго; разница была въ томъ, что у болгаръ греческіе образцы и греческіе книжники были ближе: самъ царь Симеонъ владълъ греческимъ образованиемъ и легче было черпать изъ богатой византійской литературы. Болгарскіе переводы приходили къ намъ тотчасъ, и прежде чъмъ могли образоваться русскіе книжники, болгарскія книги давали готовое содержание и готовыя формы старо-славянского языка, который сталь и у насъ языкомъ церковнымъ, тъмъ более, что въ ту древнюю пору оба языка представляли большую близость, -и даль тонъ церковнаго стиля, сохранявшагося потомъ цълые въка. Эти первые старо-славянскіе памятники, перешедшіе на русскую почву, заключали въ себъ и книги священнаго писанія, и книги богослужебныя, и изложенія христіанскаго въроученія,



и церковный законъ, и греческія хроники и, наконецъ, богатый запасъ поучительныхъ книгъ для любителей "книжнаго почитанія". Обширное мъсто заняли здъсь толкованія священнаго писанія и поучение особливо тыхъ церковныхъ писателей, которые пользовались уже прочною славою въ греческой церкви. Въ этомъ древнемъ періодъ, и въ началъ послъдующаго, въ нашей письменности собралось, въ переводахъ южно-славянскихъ, а затъмъ и русскихъ, большое количество подобныхъ толкованій писанія и поученій, отчасти въ цізлыхъ книгахъ, но особенно въ сборникахъ. Эта последняя форма стала распространяться еще съ XI въка и объясняется прежде всего дорогою ценою книгъ, на изготовленіе которыхъ требовался и дорогой матеріалъ, и долгій трудъ хорошаго писца; а во-вторыхъ, въ самой византійской литературѣ были уже готовые сборники, которые были переводимы на церковно-славянскій языкь въ Болгаріи, и затёмъ приходили къ намъ. Таковъ былъ, напр., знаменитый "Святославовъ Сборникъ 1073 года, греческій подлинникъ котораго былъ (приблизительно) указанъ Востоковымъ. Въ дъйствительности, Сборникъ принадлежаль, однако, вовсе не русскому князю Святославу, а болгарскому царю Симеону, имя котораго писець, въ послъсловіи, замёниль именемь русскаго князя, поощрявшаго писаніе книгь. Сборникъ Симеона-Святослава отличается энциклопедическимъ содержаніемъ. Съ именемъ того же царя болгарскаго Симеона связанъ другой сборникъ, спеціально посвященный твореніямъ Іоанна Златоуста такъ называемый "Златоструй", который также переведенъ былъ по готовому греческому сборнику, извлеченному изъ сочиненій Златоуста. Съ тіхъ поръ идеть цізлый рядь подобныхъ сборниковъ, назначенныхъ или для церковнаго употребленія, или особенно для домашняго назидательнаго чтенія, и которые составили типическую поучительную библіотеку старипнаго читателя. Лишь относительно некоторых сборников, какъ напр. Златоструй, изв'єстны время и поводъ ихъ составленія; другіе остаются не только безъименными, но и не имъють опредъленнаго состава; первоначальная редакція сборника, попадая въ руки другого начитаннаго книжника, подвергается измененіямъ, дополняется новыми статьями; затёмъ попадаетъ къ третьему, четвертому начетчику и испытываеть новыя перемёны: всё эти формы, по старинному "изводы", сборника повторяются въ копіяхъ и такимъ образомъ происходять различные виды одной книги, которые свидътельствують о степени ел успъха. Основная цъль всъхъ этихъ сборниковъ — доставить назидательное чтеніе. Въ прологъ или предисловіи Златоструя царя Симеона объясняется,

что этоть "благов фрный цезарь, изучивъ божественное писаніе и уразумѣвъ нравы, обычаи и мудрость всѣхъ учителей, особенно дивился словесной мудрости и духовной благодати блаженнаго Іоанна Златоуста, привыкъ читать всф его книги и собралъ изъ нихъ слова его въ одну книгу, которую назвалъ Златоструемъ (собственно златоструйной: "книгы златоструяя") — потому что ученія святого духа, сладкими р'вчами и спасительнымъ покаяніемъ, какъ бы золотыми струями, омывая отъ всякаго грѣха, приводять къ Богу... но, чтобы люди не ослабели и не разленились при долгомъ чтеніи, избравши малое изъ многаго здісь положено, и всъ, прилежно и съ разумомъ читающіе эти книги, если только не будуть дениться, найдуть многую пользу для души и для тѣла".

Въ дъйствительности трудъ цезаря Симеона или того лица, которому онъ это поручиль, не быль такъ сложенъ: передъ нимъ были уже готовые греческіе сборники, заключавшіе въ сокращенной передылкы писанія Златоуста. Съ тыхь поръ на многіе выка имя Златоуста стало въ нашей письменности однимъ изъ наиболье почитаемыхъ и авторитетныхъ изъ учителей церкви, въ числъ знаменитыхъ трехъ святителей. "Златоусту принадлежитъ исключительное мъсто въ греческой проповъднической письменности, -- говорить одинь изъ нашихъ изследователей, Малининъ. --Его учительное слово, приводившее въ восторгъ и отчаяние его слушателей, далеко пережило его самого, и послѣ его смерти было уважаемо едва ли не болбе, чемъ при его жизни. Нравственное ученіе, обстоятельно и сердечно раскрытое въ его толкованіяхъ на свящ писаніе и поученіяхъ на случай, одинаково пришлось по вкусу и представителямъ проповъднаго слова, и частнымъ лицамъ всъхъ классовъ. Отсюда громадное число рукописей, содержащихъ въ себъ труды этого знаменитаго учителя перкви. Распространенію его трудовъ много сод'яйствоваль языкъ, которымъ онъ выражалъ истины въры и нравственности. Красноръчивый и доступный, языкъ Златоуста находилъ безчисленныхъ подражателей не только въ самой Византіи, но и вив ея. Въ періодъ, когда самостоятельная производительность Византіи замънилась эклектизмомъ, сочиненія Златоуста преимущественно предъ другими служили источникомъ для составленія поучительныхъ и назидательныхъ сборниковъ. Слова Златоуста приводились здъсь цъликомъ или только въ извлечении; иногда разомъ изъ нъсколькихъ словъ, сродныхъ по своей матеріи, составлялось одно слово... Составленные разъ, сборники потомъ имъли свою исторію, пополнялись въ своемъ составъ, при чемъ къ подлин-

нымъ трудамъ Златоуста привносились подъ его же именемъ и сочиненія, ему не принадлежащія. Вследствіе этого видоизменялся какъ составъ отдёльныхъ сборниковъ, такъ и порядокъ составныхъ частей. Такихъ сборниковъ извъстно нъсколько, и между ними н'якоторые стали потомъ изв'ястны и въ славянскихъ переводахъ". Этимъ разнообразіемь состава греческихъ сборниковъ объясняли и самую разность состава сборниковъ славянскихъ.

По этой славѣ Златоуста въ греческой литературѣ, "его твореніямъ съ самаго начала и среди славянъ принадлежало такое же исключительное мъсто, какъ и въ Греціи: его бесъдъ не встрътишь въ ръдкомъ изъ древнихъ сборниковъ". Такъ, пресвитеръ болгарскій Константинъ составиль свои бесъды на воскресные дни на основаніи толкованій Іоанна Златоуста на евангелія. Далъе, очень распространенъ былъ другой сборникъ поученій прямо подъ названіемъ "Златоуста", или "учительнаго Златоуста", потому что поученія изъ него читались и въ церквахъ вмѣсто проповѣдей; кромѣ сочиненій самого Златоуста здѣсь помъщались также поученія другихъ церковныхъ писателей, между прочимъ Кирилла Туровскаго. Третій сборникъ особаго состава изъ словъ Златоуста назывался "Маргаритъ", четвертый — "Андріатисъ". Еще сборникъ, гдъ соединены опять слова Златоуста, Василія Великаго, Григорія Двоеслова, Кирилла Іерусалимскаго и др., а также слова съ ихъ именами, но имъ не принадлежавшія и между прочимъ приписываемыя русскимъ авторамъ, называется "Измарагдомъ"; затъмъ "Златая Цъпъ", куда вошло между прочимъ упомянутое "Слово Христолюбца"; "Златая Матица" и проч. Подобные сборники были въ особенности проводниками христіанскаго поученія; авторитетные писатели становились образцомъ и ихъ именемъ, по простодушному недоразумѣнію, не однажды прикрывались, для большей убъдительности, поученія несомнънно русскаго происхожденія.

Но если важно было нравственное назиданіе, то не мен'є важна была для стариннаго читателя и другая сторона "божественныхъ писаній", которая, между прочимъ, своеобразно указана въ одной редакціи "Измарагда" въ заглавіи: "Книга глаголемая Измарагдъ, въ неи же всяка ухищренія божественныхъ писаній истолкована святыми отцы": исторія и ученіе христіанства должны были представлять много "недоумъннаго" для малоопытнаго читателя, особливо когда извъстныя событія библейской и евангельской исторіи и подробности внѣшняго христіанскаго быта и обряда уже въ первыхъ христіанскихъ писаніяхъ изображались въ иносказательномъ и символическомъ смыслъ. Для простыхъ

людей это и были "ухищренія", разръшать которыя могли только люди, искушенные въ писаніи; неясно было, наконецъ, значеніе многихъ словъ, еврейскихъ, греческихъ, встръчавшихся въ священныхъ книгахъ. Понятно, что толкованія писанія составили одинъ изъ обширныхъ отдёловъ нашей старо-славянской и русской литературы; и въ связи съ ними опять уже въ древнъйшихъ памятникахъ нашей письменности эти толкованія являются прямо въ формъ вопросовъ и отвътовъ, служившихъ для объясненія "ухищреній" (первоначально въ прямыхъ переводахъ съ греческаго); наконецъ, въ древнемъ періодъ возникаетъ упомянутый выше "Азбуковникъ", толкованіе мало понятныхъ словъ, разросшееся впоследствіи въ целую своего рода энциклопедію стариннаго русскаго книжника. Упомянутые вопросо-отвъты послужили первымъ основаніемъ той чрезвычайно популярной впослъдстви "Бесъды трехъ святителей", которая, между прочимъ, отразилась и въ народной поэзіи духовныхъ стиховъ.

Особую группу въ старой русской письменности, опять послъдамъ письменности южно-славянской, составили разнообразныя редакціи библейско-исторической книги, обозначаемой названіемъ "Палеи", отъ греческаго названія ветхаго (palaia) завъта, при чемъ въ славяно-русскомъ употреблении заглавіемъ. стало одно первое слово. Это-изложение ветхозавътной истории, дополненное апокрифическими сказаніями. Въ различныхъ редакціяхъ, простая и "толковая" Палея была очень распространена. въ нашей старой письменности, что доказывается обиліемъ ея списковъ, а также обиліемъ цитать изъ нея у старыхъ писателей, начиная съ самыхъ первыхъ въковъ нашей письменности. По замѣчанію Тихонравова, до самаго конца XV вѣка, т.-е. до составленія Геннадіемъ полнаго списка славянскаго перевода библейскихъ книгъ (1499), Толковая Палея замёняла для образованныхъ русскихъ людей библію, такъ-что последняя даже называлась Палеею. Свой въковой авторитеть Толкован Палея сохранила до самаго начала XVIII въка: протопонъ Аввакумъ, воспитанный древнею Русью и ея завътной литературою, въ письмъ къ царю Алексъю Михайловичу еще ссылался на Палею, какъ на священное писаніе "1).

Еще одинъ памятникъ получилъ издавна большое значеніе и имъть свою долгую литературную исторію: это быль Прологь или Синаксарь. За нимъ утвердилось названіе "Пролога" опять по первому слову текста, которое есть собственно предисло-

<sup>1)</sup> Разборъ вниги Галахова въ отчетъ объ Уваровскихъ преміяхъ, стр. 41.

віе". Прологъ былъ опять происхожденія византійскаго, переведенъ, безъ сомнънія, очень рано, быль не только въ частномъ, но и въ церковномъ употребленіи; поэтому много переписывался, принималь большія дополненія русскимъ матеріаломъ, достигь въ концъ концовъ общирнаго объема и составлялъ вообще одну изъ необходимъйшихъ книгъ въ обиходъ благочестиваго книжника, какъ своего рода небольшая энциклопедія. Первоначально онъ представляетъ указаніе памятей святыхъ, по порядку церковнаго года отъ сентября по августъ, и эти памяти сопровождаются краткими или обширными житіями. Въ своей русской форм'в Прологъ заключаль житія святыхъ греческой церкви, житія русскихъ святыхъ и разнаго рода назидательныя повъсти и поученія, между прочимъ съ апокрифическимъ элементомъ. Въ исторической преемственности Прологовъ указываютъ четыре вида: одни, самые древніе, только съ житіями святыхъ; другіе, кром'ь житій, содержать поученія и краткіе стихи; въ третьихъ-житія и поученія; въ четвертыхъ прибавлены житія русскихъ святыхъ, сперва немногихъ, потомъ въ XVI в. уже многія 1). "Что касается житійныхъ сказаній въ славяно-русскихъ Прологахъ, товорить одинь изъ ихъ изследователей, — то несомненно все онъ представляють собою не что иное, какъ сжатыя или краткія версіи Четьи-Минійныхъ житій святыхъ, но при этомъ характерно, что по началу Прологи или Синаксари действительно были какъ бы просто сокращенныя Четьи-Минеи (понимая последнія только какъ собраніе житій святыхъ), подъ вліяніемъ которыхъ они возникли и развивались; между тъмъ, когда въ XVI в. митрополить Макарій составиль свои Великія Четьи-Минеи эту обширную энциклопедію древне-русскаго церковнаго знанія и просвъщения, то цъликомъ внесъ въ нихъ и Прологъ, какъ особое произведеніе церковной литературы, признаван за нимъ, такимъ образомъ, особое и самостоятельное значение. Кромъ того, въ славяно-русскихъ Прологахъ житія некоторыхъ наиболве почитаемыхъ въ русскомъ народв святителей и угодниковъ, напр. св. Іоанна Златоуста, Николая Угодника, Алексвя человъка Божія и др., а затъмъ и почти всъ житія святыхъ русскихъ-полнъе житій другихъ православно-восточныхъ святыхъ, особенно же мучениковъ, и отличаются наибольшей подробностью содержанія, живостью и картинностью изложенія. Статьи церковно-учительныя, каковы: назидательныя повъсти, поученія и богословскія разсужденія—чрезвычайно разнообразны по форм'в

<sup>1)</sup> Филареть, "Обзоръ русской духовной литературы". Сиб. 1884, стр. 55.

и по содержанію. Это большею частью небольшія цільныя произведенія или извлеченія изъ твореній отцовъ и учителей церкви, преимущественно же изъ твореній христіанскихъ подвижниковъ, встрѣчаемыя часто и въ другихъ древне-рускихъ церковно-учительныхъ сборникахъ — въ Патерикахъ, Измарагдахъ, Соборникахъ и пр., но не мало между ними статей и самостоятельнорусскихъ". Историкъ литературы отмътитъ въ ен памятникахъ многоразличныя отраженія Пролога: такъ указывають любопытныя параллели съ Прологомъ въ поучении Владиміра Мономаха и въ Домостров; для народныхъ духовныхъ стиховъ Прологъ во многихъ случаяхъ послужилъ источникомъ.

Прологъ впервые переведенъ, въроятно, еще въ Болгаріи; сохранившіяся рукописи идуть отъ ХІІ—ХІІІ віжа. Къ той же древности относятся другіе сродные памятники, представлявшіе житія святыхъ — Патерики, какъ, напр., синайскій, скитскій, іерусалимскій, восходящіе къ очень давнему времени и къ которымъ присоединяются послѣ другіе памятники подобнаго рода, сборники поученій объ иноческой жизни, извлеченные изъ самыхъ житій святыхъ или изъ книгь объ иночествь, напр., изъ Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Анастасія Синаита и др. По образцу греческихъ Патериковъ и житій подобныя произведенія возникаютъ очень рано и въ нашей письменности, какъ житія Өеодосія Печерскаго, Бориса и Глъба, въ особенности Печерскій Патерикъ, и въ среднемъ періодъ отдълъ русскихъ житій составиль обширную литературу...

Такова была литература древняго періода. Мы говорили объ отсутствіи собственно научныхъ интересовъ, которые не возникали и впоследствии при отсутствии школы: такимъ образомъ остался просторъ исключительно для мотивовъ христіанскаго назиданія и дегенды, и въ концъ концовъ они оказали свое вліяніе какъ на нравственныя понятія, такъ и на поэтическую фантазію. Къ тъмъ вліяніямъ, какія приносила книга и церковная практика, присоединялись и непосредственныя воздёйствія греческой церковной жизни; къ темъ старымъ сношеніямъ, военнымъ и торговымъ, какін уже давно сближали древнюю Русь съ Византіей, присоединялись сношенія религіозныя; давно началось паломничество въ Святую землю, въ Константинополь и на Афонъ, и зд'ясь, безъ сомнинія, являлся новый путь для народно-церковнаго сказанія. Отраженія всёхъ этихъ вліяній мы находимь уже въ самыхъ первыхъ въкахъ нашей письменности. Поэтическая производительность все больше и больше направлялась въ область новаго міровоззрівнія и новаго чуда, смівнявшаго чудесное старой

миоологіи. Древній періодъ представляетъ уже значительную массу перковно-легендарныхъ сказаній: являются первые русскіе святые и сопровождающія святость чудеса; создаются тѣ изящныя легенды, которыя вошли въ Печерскій Патерикъ и другія произведенія легендарнаго творчества, какъ легенды о Николаѣ Чудотворцѣ, объ архіепископѣ новгородскомъ Іоаннѣ, объ иконѣ Спаса въ Новгородѣ и т. д. Вѣроятно, уже въ этомъ періодѣ проникали на Русь легендарныя сказанія богомиловъ, секта которыхъ въ эти вѣка сильно распространялась среди балканскаго славянства къ сѣверной Италіи и южной Франціи: "басни" Іереміи попа болгарскаго, строго осуждаемыя древними опытными книжниками, были источникомъ донынѣ извѣстной въ народѣ легенды, гдѣ міротвореніе совершается совмѣстно Богомъ и дьяволомъ.

Словомъ, въ памятникахъ древняго періода собирались уже элементы, на которыхъ основалось развитіе народнаго міровоззрѣпія и народной поэзіи, какъ мы можемъ наблюдать ихъ въ послѣдующемъ періодѣ и какъ они дошли въ значительной мѣрѣ

до нашего времени.

Къ сожальнію, отсутствіе памятниковъ чрезвычайно затрудняетъ ближайшее наблюдение процесса, совершавшагося въ тъ въка въ этой области. Это отсутствие таково, что, напр., старъйшій списокъ Начальной л'втописи мы им'вемъ только отъ XIV въка, лътъ на двъсти послъ составленія перваго свода и лътъ на четыреста послъ первыхъ лътописныхъ записей; такъ и многіе другіе памятники; ніжоторыя, несомнічню древнія, произведенія мы находимъ только въ спискахъ XV и XVI въка, гдъ многое первоначальное затерялось и сгладилось до того, что является возможность сомнънія въ дъйствительной принадлежности произведенія болье отдаленному времени. Мы упоминали, какія недоумьнія возбуждаеть памятникь, какь "Слово о полку Игоревъ", самымъ своимъ одиночествомъ. Когда изръдка является документальная запись, им'вющая отношение къ народному эпосу, насъ поражаетъ неожиданность извъстія, которое только съ трудомъ прилаживается къ нашему обычному представленію: таковы, напр., показанія Эриха Ласоты объ Иль Муромць изъ XVI стольтія. Во всякомъ случав, едва ли можетъ быть сомнівніе въ томъ, что тъ явленія народной поэзіи и книжно-народной повъсти, развитіе которыхъ мы уже отчетливо наблюдаемъ въ среднемъ періодъ, при большемъ количествъ сохранившихся рукописей, имжють свой корень еще въ древнемъ періодъ; но несомижню и то, что новыя явленія средняго періода, историческія, бытовыя и литературныя, видоизм'вняли и заслоняли первоначальную

старину, создавали новыя, раньше неизвъстныя черты. Такъ было и въ церковной легендъ, и въ книжно-народной повъсти, и въ народномъ эпосъ, какъ и въ самомъ національномъ характеръ.

Развитіе изученій древней русской поэзіи изложено было въ Исторіи русской этнографіи, т. П. Здісь укажемь главнійшіе труды:

- Буслаевъ, Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Два тома. Спб. 1861; Народная поэзія. Историческіе очерки. Спб. 1887 (собраніе статей 1861—71 г.).

— Л. Майковъ, О былинахъ Владимирова цикла, Спб. 1863 (исто-

рическія и географическія черты былинь).

— Квашпинъ-Самаринъ, Русскія былины въ историко-географическомъ отношени, въ Беседе 1871; также Р. Вести. 1874.

— В. Стасовъ, О происхождении русскихъ былинъ (1868), въ

Собраніи сочиненій, т. Ш. Спб. 1894.

– Ор. Миллеръ, Илья Муромецъ и богатырство Кіевское. Спб. 1869:

— В. Ягичъ, Gradja za historiju slovinske narodne poezije, въ сербохорватскомъ "Радъ", 1876 (переводъ въ Славянскомъ Ежегодникъ, Задерацкаго. Кіевъ, 1878, стр. 140—270); Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik, Be Archiv für slavische Philologie,

т. І. Берлинъ, 1876, стр. 82—133.

А. Веселовскій, Южно-русскія былины, въ Сборникв II Отд. Акад. XXII, 1881, и XXXVI, 1884; и, раньше и послъ, отдъльныя статьи и зам'ятки: О сравнительномъ изучении среднев'якового эпоса, въ Журн. мин. пр. 1868, ноябрь (методологическія зам'ятки и отзывъ о теоріи Стасова); Калики перехожіе и богомильскіе странники, въ Въстн. Европы 1872, апръль (апокрифические и легендарные элементы въ былинахъ); Отрывки византійскаго эпоса въ русскомъ. Въстн. Евроны, 1875, апръль, и Russ. Revue. IV: Историко-литературныя замътки, въ Филол. Запискахъ, 1875—1876 (между прочимъ объ Иль Муромц и Святогорь); Разборь книги Волльнера о русскихь былинахь, въ Russ. Revue, 1882; Разысканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ, въ Сборникъ И Отд. Акад. и отдъльно, 1879-83 (между прочимъ объ Ильв былинь); Мелкін заметки къ былинамъ, въ Журн. мин. просв. 1885, декабрь и дал., 1896, августь; Разборъ книгъ Халанскаго и Дамберга о русскихъ былинахъ, въ Въстн. Европы, 1888, іюль. См. вообще Указатель къ научнымъ трудамъ А. Веселовскаго, 1859—1895; изд. 2-е. Спб. 1896.

- Ив. Ждановъ, Русскій былевой эпось, I—V. Сиб. 1895. Раньше: Русская поэзія въ до-монгольскую эпоху, въ кіевскихъ Унив. Извъстіяхъ, 1879; Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи. Кіевъ,

1881 (отдъльно изъ того же изданія).

М. Халанскій, Великорусскія былины кіевскаго цикла. Варшава, 1885 (изъ "Р. Ф. Въстника"); Южно-славянскія сказанія о Кралевичь Маркъ въ связи съ произведеніями русскаго былевого эпоса. Сравнительныя наблюденія въ области героическаго эпоса южныхъ славянь и русскаго народа. Варшава, 1893—94.

— Всев. Миллеръ, Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса. I—VIII. М. 1892, и рядъ изслъдованій объ отдъльныхъ сюжетахъ былины въ Этнографическомъ Обозрѣніи, Р. Мысли, Починъ и пр.

Другія изследованія укажемь въ своемь месте.

Слово о полку Игоревъ донынъ, хотя теперь менъе чъмъ прежде, представляется памятникомъ исключительнымъ, и одной изъ важныхъ причинъ этому служитъ то, что наше знакомство съ древнимъ періодомъ нашей письменности остается неполно-вследствіе гибели самыхъ памятниковъ и поздне татарское разорение, а затемъ и вследствие гибели самой рукописи "Слова" въ московскомъ пожаръ 1812 года. Слово о полку Игоревъ открылъ въ 1795 году извъстный любитель старины гр. А. И. Мусинъ-Пушкинъ, который передъ тъмъ внервые издалъ Русскую Правду и "Духовную" Владимира Мономаха. Въ 1797 явилось первое извъстіе о новомъ открытіи въ Гамбургской газеть Spectateur du Nord (октябрь), а въ 1800 вышло первое изданіе, гдѣ сотрудниками Мусина-Пушкина были Малиновскій и Бантышъ-Каменскій: "Ироическая пѣснь о походѣ на Половцовъ удѣльнаго князя Новгорода-Съверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столътія, съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе". М. 1800, 4°. Не перечисляя огромной литературы объ этомъ памятникъ, укажемъ лишь нъкоторыя новъйшія изданія и изследованія: Слово и пр., для учащихся, Н. С. Тихонравова. 2-е изд. М. 1868 (въ предисловіи опыты палеографической реставраціи); Слово и пр., тексть и прим'вчанія А. А. Потебни. Воронежъ, 1878; Всев. Миллеръ, Взглядъ на Слово и пр. М. 1877 (разборъ Веселовскаго, въ Журн, мин. просвъщения 1877, августъ); Е. В. Барсовъ, Слово о полку Игоревъ какъ художественный памятникъ кіевской дружинной Руси. М. 1887—1890, три тома (изданіе не кончено). Обзоры литературы Слова: А. Смирновъ, Литература Слова со времени открытія его до 1876 года, въ "Филологическихъ Запискахъ". Воронежъ, 1877; И. Ждановъ, Литература Слова и пр. Кіевъ, 1880 (изъ Университетскихъ Извъстій); П. В. Владиміровъ, Слово и пр. Выпускь первый. Изъ лекцій. Кіевъ, 1894 (изъ Университетскихъ Извъстій), и его же разборъ сочиненія А. В. Лонгинова: Историческое изследование сказания о походе северского князя Игоря Святославича на половцевъ въ 1185 г. (Одесса, 1892), въ десятомъ Отчеть о присуждении Пушкинскихъ премій. Спб. 1895.

Литература поученій и толкованій сполна еще не изслѣдована; но многое уже сдѣлано. Кромѣ свѣдѣній объ этихъ памятникахъ въ описаніяхъ рукописныхъ собраній, см. археографическіе труды Срезневскаго, упомянутую книгу г. Архангельскаго и спеціальныя работы:

— В. Малининъ, Изслъдованіе Златоструя по рукописи XII въка

Имп. Публичной Библіотеки. Кіевъ, 1878.

— В. Яковлевъ, Къ литературной исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ изследованія "Измарагда". Одесса 1893.

— Ник. Никольскій, О литературныхъ трудахъ митр. Климента

Смолятича, писателя XII въка. Спб. 1892.

— Изъ исторіи христіанской пропов'єди. Очерки и изсл'єдованія Антонія епископа выборгскаго, ректора спб. духовной академіи (нын'є архіепископа финляндскаго). Спб. 1892. Собранные зд'єсь труды отно-

сятся ко времени профессуры пр. Антонія (въ мірѣ А. В. Вадковскаго) въ казанской духовной академіи. Къ излагаемой здёсь эпохё имёють отношение статьи: объ учительномъ евангелии епископа болгарскаго Константина, о "такъ называемыхъ поученіяхъ Өеодосія Печерскаго къ народу русскому", о "древне-русской проповъди и проповъдникахъ въ періодъ до-монгольскій ".

- Н. Красносельцевь, Къ вопросу о греческихъ источникахъ "Бесъды трехъ святителей", въ Запискахъ Новоросс. университета,

1891, T. 55.

— И. Ждановъ, Беседа трехъ святителей и Ioca monachorum, въ Журн. мин. просв. 1892, январь.

— В. Мочульскій. Сліды народной библіи въ славянской и въ

древне-русской письменности. Одесса, 1893.

- Тихонравовъ, разборъ книги Галахова, въ отчетъ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1878, отдільныя замічанія о сборникахъ учительнаго характера, и др.

Вопросъ о происхождении и дальнъйшей роли Палеи въ нашей старой письменности до сихъ поръ достаточно не выясненъ. Обычная безъименность старыхъ памятниковъ скрыла не только составителя или переводчика, но и самое время происхожденія Палеи. Нъкоторые изъ изслъдователей утверждали, что составителемъ Палеи быль по всей вероятности тоть же пресвитеръ-мнихъ Григорій, которому приписывается переводъ четырехъ библейскихъ книгъ Царствъ, который быль переводчикомъ Георгія Амартола и составителемъ перваго славянскаго хронографа по Іоанну Малалъ и Іосифу Флавію, и что такимъ образомъ Палея составлена въ Болгаріи въ Х въкъ или даже именно въ первой четверти этого въка (арх. Леонидъ, въ "Систематическомъ описаніи рукописей гр. А. С. Уварова. М. 1894. Ш, стр. 8).

Первыя историко-литературныя замічанія о Палей сділаны были Востоковымъ въ описаніи рукописей Румянцовскаго Музея и Горскимъ въ описаніи рукописей Синодальной библіотеки; зат'ямь, многочисленные списки Палеи указаны были въ описаніяхъ другихъ собраній; ссылки на Палею найдены были въ древнъйшихъ памятникахъ русской письменности, какъ въ Словъ, приписываемомъ митрополиту Ила-

ріону, въ Начальной літописи.

— Сухомлиновъ, О древней русской лътописи, какъ памятникъ литературномъ. Спб. 1856 (отношение Палеи къ Начальной лътописи,

стр. 54—64). — Андрей Поповъ, Обзоръ хронографовъ русской редакции. Москва, 1866 — 1869 (отношеніе Палеи къ хронографу); Книга бытія небеси и земли (Палея историческая), съ приложениемъ сокращенной Палеи русской редакціи. Трудъ Андрея Понова. Чтенія моск. Общ. 1881, кн. І.

— В. Успенскій, Толковая Палея, въ приложеніи къ "Православному Собесъднику", Казань, 1876 (по рукописямъ Соловецкой библіотеки).

— Ив. Ждановъ, Пален (разборъ двухъ предъидущихъ книгъ). въ кіевскихъ "Унив. Изв'єстіяхъ", 1881.

— Ф. Веревскій, Русская историческая Пален, въ Филолог. Запискахъ. 1888, вып. 2.

Обстоятельное изследование становится удобоисполнимымъ съ приведениемъ въ известность основныхъ рукописей. Начало положено въ

двухъ новыхъ изданіяхъ:

— Палея Толковая по списку, сдѣланному въ г. Коломнѣ въ 1406 г. Трудъ учениковъ Н. С. Тихонравова, Москва, 1892. Первый выпускъ великолѣпнаго изданія іп 4°, строка въ строку съ подлинной пергаменной рукописью, съ варіантами изъ другихъ рукописей той же редакціи. Изданіе закончено вторымъ выпускомъ, котораго мы еще не имѣли въ рукахъ. Къ изданію текста обѣщано было изслѣдованіе.

— Толковая Палея 1477 года. Воспроизведеніе Синодальной рукописи № 210. Выпускъ первый. Спб. 1892, въ изданіяхъ Общ. люб. древн. письменности ХСШ; факсимиле лицевой рукописи, листы 1—302.

- В. Истринъ, Замвчанія о составв Толковой Палеи, въ Изввстіяхъ второго отділенія Академіи. 1897. І, стр. 175 — 209. Это изследование является какъ будто исполнениемъ объщаннаго при изданіи Палеи учениками Тихонравова (авторъ раньше останавливался на этомъ вопросв въ моск. Археол. Обществъ; см. Древности. Труды слав. коммиссіи, вып. І, протоколы 8-го и 13-го заседаній). Здесь, какъ и во многихъ другихъ памятникахъ старой письменности, разслѣдованіе очень трудно: памятники, переходивше изъ рукъ въ руки, изъ въка въ въкъ, сохранились обыкновенно только въ позднихъ спискахъ, принявъ множество наслоеній и перекрестныхъ заимствованій, такъ что разобрать эту мозаику поддается только упорному труду детальнаго сличенія, что и ділаеть авторь. Палея предполагается извістною уже въ самой древности (ею пользовался начальный летописець); ея стройность и общирная начитанность автора въ церковно-исторической и богословско-полемической литературь считались несовмыстимыми съ понятіемъ о древне-славянскомъ и особливо русскомъ книжникъ (почему полагался греческій подлинникъ), —между тъмъ новый изследователь на основании разобранныхъ имъ частей Палеи приходиль къ заключенію, что "Толковая Палея есть трудъ славянскаго редактора и что Несторъ не пользовался Палеей". Судя по косвенно высказаннымь предположеніямь, авторь относить составленіе Толковой Палеи къ XIII въку. Такимъ образомъ начальный лътописецъ долженъ быль пользоваться какимъ-либо однороднымъ съ Палеею источникомъ... Эти интересные выводы в роятно будуть точные подтверждены дальнъйшимъ изследованиемъ г. Истрина.
  - A, Михайловъ, въ варшавскихъ Университетскихъ Извъстіяхъ. Объ имъющихъ сюда отношеніе книгахъ апокрифическихъ см. далъе.

— А. И. Пономаревъ, Славяно-русскій Прологь въ его церковно-просв'єтительномъ и народно-литературномъ значеніи. Спб. 1890.

<sup>—</sup> Н. Петровъ, О происхождени и составъ славяно-русскаго печатнаго Пролога (Иноземные источники). Кіевъ, 1875.

<sup>—</sup> Къ началу XIII въка относится одинъ изъ замъчательнъйшихъ намятниковъ нашей древней письменности, церковно-легендарный Патерикъ Печерскій, собраніе сказаній о подвижникахъ кіево-

Печерской обители. Патерикъ представляетъ собою сборникъ изъ нъсколькихъ сочиненій, и началомъ его были упомянутый трудъ Нестора льтописна о Печерской обители, а продолжениемъ, уже въ первой половинъ XIII въка, были два собранія сказаній о подвижникахъ и чудотворцахъ печерскихъ принадлежавшія епископу Симону и монаху Поликарпу. Симонъ, монахъ печерскій, впоследствій первый епископъ во Владимиръ, когда Владимирская епархія была отдълена отъ Ростовской (ум. 1226), составилъ цълый рядъ сказаній о подвижникахъ обители частію какъ очевидецъ, частію по преданіямъ, въ форм'в посланія къ Поликарпу; посл'єдній продолжиль эти сказанія опять въ формъ посланія къ тогдашнему архимандриту печерскому Акиндину. Все это вмъстъ составило собственный Патерикъ Печерскій, который сохранился во множествъ рукописей и весьма различныхъ редакціяхъ, потому что съ теченіемъ времени подвергался измъненіямъ и дополненіямъ. Содержаніе Патерика и опредъленіе его редакціи вызвали уже съ давняго времени не мало изследованій: Кубаревъ, въ Журн. мин. просв. 1838, № 10, и въ "Чтеніяхъ" московскаго Общества, 1847, кн. 9 (13) и 1858, кн. 3; пр. Макарій въ Извъстіяхъ Академіи т. V, и въ Исторіи церкви, т. Ш; В. Яковлевъ, Превне-кіевскія религіозныя сказанія. Варшава, 1875; Н. П. Петровъ, О происхождении и составъ славяно-русскаго печатнаго пролога. Кіевъ, 1875; Марія Викторова, Кіево-печерскій Патерикъ по древнимъ рукописямъ. Въ переложении на современный русскій языкъ. Кіевъ, 1870, и ея же: Составители Кіево-печерскаго Патерика и позднъйшая его судьба. Историко-лит. очеркъ. Воронежъ, 1871; Голубинскій, Исторія церкви, І, 1, стр. 628—640.

## ГЛАВА ІУ.

## особенности древняго періода.

Древній періодъ—время преобладающаго значенія южной Руси.—Отраженіе историческаго вопроса о кіевской Руси въ современных взглядахъ на положеніе малорусской литературы.—Древнія отношенія русскихъ племенъ и нарічій.— Отличія народно-бытовыя: большая свобода и непосредственность.—Удільно-вічевой порядокъ.— Разнообразіе литературныхъ опытовъ.—Кіевское преданіе въ народной поэзіи.—Междувнародное общеніе.—Вопрось о кіевскихъ великоруссахъ.

Древній періодъ русской литературы, какъ и исторіи, почти всъми считается одинаково: это—періодъ до-монгольскій. Такое дъленіе, принятое сначала просто по ходу внѣшнихъ событій, оправдывается и особымъ характеромъ этого періода, отразившимся и на его литературныхъ явленіяхъ. Границы его опредъляются не только тъмъ, что монгольское нашествіе потрясло въ основаніи южную Русь, что цълость земли была нарушена и центръ тяжести великорусскаго племени и государства окончательно перешелъ на съверъ, но и тъмъ, что съ концомъ этого періода совершились въ самой внутренней жизни народа многозначительныя перемъны.

Прежде всего, древній періодъ есть время преобладающаго значенія южной Руси; но въ посл'єднее время поставлень быль и еще составляеть предметь споровь вопросъ: какое именно

племя представляла эта южная Русь?

Первые въка государственной жизни успъли связать отдъльныя племена въ національное цълое. Объединеніе политическое и религіозное шло изъ Кіева. Этнографическія отличія старыхъ племенъ, какъ полагаютъ, были незначительны; но въ концъ концовъ онъ сложились въ три основныя вътви, на которыя до сихъ поръ распадается русская народность: это — вътви южнорусская, бълорусская и великорусская.

Исторія поставила потомъ эти доли русскаго племени въ

весьма различныя условія. Въ то время, какъ северная ветвь послѣ монгольскаго нашествія успѣла, подъ чужимъ владычествомъ, сосредоточить свои силы такъ, что тотчасъ по сверженіи ига могла явиться могущественнымъ государствомъ, южная и западная вътви подпали сначала литовскому завоеванію, которое на первое вреия не стъснило русской народности, а затъмъ господству Польши и притязаніямъ католицизма, такъ что не только утрачивали возможность самобытнаго развитія, но должны были бороться за самое существование своей народности. Одно великорусское племя, вследствіе особыхъ условій своей обстановки, осталось независимымъ представителемъ русской народности, объединило свою область, закръпило ее своими государственными формами, и наконецъ, съ XVII въка и до начала XIX, раздвинуло свою власть и на тъ отрасли русскаго племени, которыя нъкогда отброшены были событіями съ пути самостоятельной жизни. Впрочемъ, Русь древняго періода не возстановлена вполнъ и до сихъ поръ.

Въ какомъ же видъ, съ какимъ характеромъ разстались и потомъ встрътились эти отрасли русскаго племени?

Историческая діятельность древняго періода была особенно сильною и яркою на югъ. Какъ бы ни были незначительны тогдашнія этнографическія отличія племенъ, южное населеніе не даромъ называлось по преимуществу Русью, отличая себя, напр., отъ новгородскихъ "славянъ". Кіевъ былъ главный "столъ"; отсюда шло покореніе русскихъ племенъ, христіанство, образованность. Но эта древняя роль южнаго племени въ послъднія десятильтія стала предметомъ историческаго и филологическаго спора, который отразился и на пониманіи современнаго общественнаго положенія малорусской народности. Когда одни считають современную южную Русь продолжениемъ и потомствомъ древней, другіе объявляли ее новымъ пришлымъ племенемъ, и историческую традицію Кіева отдавали исключительно великорусскому племени, полагая (какъ Погодинъ и его преемники), что въ южной Руси жили и дъйствовали "кіевскіе великороссіяне". Отнимая у южнаго племени преданія древней исторіи, эта точка зрънія давала опору и тому взгляду, который находиль вреднымъ современное развитіе малорусской литературы, какъ опасный или ненужный сепаратизмъ. Такимъ образомъ, историческій вопросъ о древней южной Руси пріобр'єтаеть и важность современнаго общественнаго вопроса.

Какъ понимать эти отношенія?

Прежде всего должно выдълить современный вопросъ о ли-

тературномъ правъ малорусской народности. Для ръшенія его безразличенъ фактъ, ведутъ ли нынъшніе малоруссы свой родъ непрерывно отъ кіевлянъ IX — X въка или отъ галицко-волынской Руси XIII—XIV стольтія. Такъ или иначе, за ними есть много въковъ историческаго существованія, въ теченіе котораго эта народность опредълилась; выносила на своихъ плечахъ тяжелую защиту русскаго и православнаго элемента отъ иноплеменнаго и иновърнаго гнета; въ течение въковъ выработала особыя бытовыя черты; произвела богатую народную поэзію, которая принадлежить въ лучшимъ созданіямъ целаго русскаго національнаго генія; въ трудныя времена борьбы основала первую правильную русскую школу, которая послужила вскоръ образовательному обновленію самой Москвы; поставила ревностныхъ помощниковъ Петровской реформъ; рядомъ замъчательныхъ писателей участвовавала въ развитіи русской литературы; — еще въ XVII въкъ обнаружила опыты самостоятельной литературной дъятельности, которая стала особенно развиваться съ конца XVIII-го, и въ эпоху Пушкина и рядомъ съ нимъ, эта малорусская среда воспитала великаго писателя въ лицъ Гоголя и внесла въ русскую литературу, хотя бы стихійнымъ, но тъмъ болье могущественнымъ образомъ, свъжіе, живительные элементы поэзіи и общественнаго чувства. Этотъ историческій результать самь по себ'є указываеть, какіе богатые задатки умственнаго, нравственнаго и поэтическаго творчества заключаются въ свободномъ развитіи народныхъ силь и какъ, при всемъ видимомъ различіи исторически сложившихся особенностей, ихъ окончательное действие идетъ на пользу національнаго цілаго. Если такъ было на пространстві прошедшей исторіи, естественно думать, что и въ дальнъйшемъ развитіи окажется—въ тъхъ или другихъ намъ невъдомыхъ формахъ-то же благотворное дъйствіе глубокой національной цъльности. Стёсненіе жизненныхъ проявленій отдёльныхъ вётвей племени является поэтому противнымъ историческому опыту и вреднымъ для національнаго организма. Истинная его сила заключается не въ насильственномъ объединении особенностей, а въ широкомъ развитіи общественныхъ силь, которое, при громадности народа и территоріи, по необходимости принимаетъ мъстные оттънки, но затъмъ объединяется все на болъе широкихъ началахъ цълой національной жизни.

Тревога, поднятая нъсколько десятильтій тому назадь особаго рода публицистами по новоду такъ-называемаго малороссійскаго сепаратизма, исходила далеко не всегда изъ лучшихъ побужденій: это была превратно понятая идея о національномъ

единствъ, совпадавшая съ бюрократическимъ представленіемъ объ одноформенности. Административное применение этихъ взглядовъ могло приводить только къ неблагопріятнымъ результатамъ для цълаго состава самой русской общественной жизни и литературы; а кром'в того эта точка зр'внія предполагала странное представленіе о самомъ единствъ, какъ будто само по себъ оно было столь слабо, что для его поддержанія требовалась бюрократиче-

ская охрана...

Ко временамъ присоединенія Малороссіи къ Москвъ двъ вътви племени, какъ мы сказали, прошли весьма различную исторію и знакомились вновь. Вследствіе этихъ историческо-бытовыхъ различій и политическихъ обстоятельствъ того времени взаимныя отношенія бывали неровны: московское правительство вовсе не было привычно къ темъ "вольностямъ", за которыя держался малорусскій народъ, только-что отвоевавши ихъ отъ Польши; московскіе благочестивые люди и духовенство уже вскоръ стали относиться не весьма пріязненно къ малорусской учености, невѣдомой въ Москвѣ и внушавшей опасенія своею школьною латынью, за которой виделась возможность латинской ереси. Но въ концъ концовъ съ государственной точки зрънія малоруссы были все-таки свои православные люди, и ихъ латинская ученость вскоръ стала въ Москвъ господствующимъ орудіемъ начинавшагося просвъщенія.

Во времена присоединенія Малороссіи, не думали считать малороссовъ чужимъ племенемъ, ни превращать ихъ въ великороссовъ; въ нихъ видъли народъ близкій, особливо единовърный, и, --положимъ, изъ политическаго разсчета, --признавали на первое время ихъ общественную особность. Слёдъ подобнаго взгляда остался до сихъ поръ въ исключительномъ положении цълыхъ областей — Донского и Черноморскаго Войска. По славъ кіевской учености, къ которой обращалась уже старая Москва, стали уважать и особенности малорусской образованности.

Съ теченіемъ времени господствующая государственность не могла не вовлечь Малороссію въ общій порядокъ вещей. Малопо-малу общественныя отличія мало-русской жизни стирались подъ вліяніемъ общихъ учрежденій: старое крупостное право было подновлено русскимъ-раздачею имѣній при Екатеринѣ ІІ; мѣстное управленіе введено русское; высшій классь малорусскаго общества больше и больше сливался съ русскимъ; наконецъ, образованность, съ половины XVIII въка развивавшаяся уже на русскомъ языкъ, изъ русскихъ источниковъ все болъе устраняла мъстные элементы. Сама Малороссія не играла, впрочемъ,

одной пассивной роли: мы указали выше ея участіе въ развитіи русскаго образованія, литературы и общественности. М'єстная малорусская жизнь сохраняла до последняго времени своеобразныя бытовыя черты, народная поэзія представляла богатую оригинальность... Эта живая особенность народной жизни искала, наконецъ, литературнаго выраженія, и съ конца прошлаго стольтія возникаеть новая малорусская литература на народномъ языкъ, подъ руками людей великорусскаго образованія, но сохранившихъ интересъ въ своей народности, и начавшись съ забавы и шутки, она уже вскоръ перешла къ мотивамъ народнымъ, къ народному романтизму (въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ) и къ бытовому реализму (въ нов'яйшее время). Вн'яшній усп'яхъ этой литературы въ своей области указываль, что она удовлетворяла дъйствительной потребности.

Какъ со стороны Великой Руси не было нетершимости къ южнорусской народности, такъ и для самой Малороссіи, при всёхъ тягостяхъ "возсоединенія", при всей неохоте менять независимость (хотя и не очень надежную) на подчинение новой власти, при различіи народныхъ характеровъ, присоединеніе къ Россіи имъло, безъ сомнънія, свою сочувственную сторону, какъ возстановление національнаго целаго. Малороссія сживалась съ Россіей, переносила тягости новаго порядка, но и участвовала въ лучшихъ интересахъ образованности; стремленія ея лучшихъ людей могли быть и бывали параллельны съ стремленіями лучшихъ людей русскаго общества, наконецъ, отождествлялись съ ними.

Подобное историческое недоразумение въ вопросе о народности бълорусской. Западная Русь была присоединена къ русскому государству позднве южной. Ея двятельная роль кончилась давно: значеніе русскаго элемента, сильное при литовскихъ князьяхь, быко подавлено съ польскимъ господствомъ и введеніемъ уніи; оно забылось ко времени разділовъ Польши, когда къ русской имперіи присоединялись русскія ніжогда области. При Екатеринъ II, на западный край взглянули съ польской точки зрѣнія: русское населеніе было крѣпостное, оно и осталось такимъ; за польской аристократіей оставлены ея пом'вщичьи права; іезуиты нашли покровительство; русскій элементь не быль замъченъ. Имп. Александръ думалъ даже возвратить Польшъ эту область, которую считаль за польскую; Карамзинь возсталь противь этого плана, ссылансь на древнюю исторію, на государственную цълость, и не вспоминая о живой, существующей русской народности. Въ последующее царствование, въ смысле тогдашней

"народности", произведено было возсоединение уніатовъ; но перевороть, обдуманный въ тайнъ канцелярій, произведенный административнымъ образомъ, не достигъ еще національнаго возрожденія края: положеніе русскаго населенія осталось безъ перемѣны; возсоединенный изъ уніи бѣлоруссъ оставался крѣпостнымъ польскаго помъщика. Въ русскомъ обществъ переворотъ не произвелъ большого впечатлънія: оно оставалось равнодушно къ факту, въ совершении котораго ничемъ не участвовало,--- не торопилось знакомиться съ народностью, продолжало считать край почти или совстмъ польскимъ.

Русское общество мало заботилось и о бълорусской, и о малорусской народности. Но въ последнія десятилетія особенно съ польскаго возстанія, онъ привлекли на себя съ разныхъ сторонъ вниманіе, не весьма благопріятное. Съ одной стороны поднялись упомянутые толки о сепаратизмъ; съ другой, когда, по усмиреніи польскаго возстанія, русскіе д'ятели стали работать для возстановленія въ западномъ крав русской народности, явилось новое мнъніе, нашедшее много сторонниковъ, что народность запалнаго края есть "испорченная", что ея особенности, непохожін на великорусскія — происходять отъ забвенія настоящей старины и особенно отъ польскихъ вліяній, и что поэтому ее слъдуетъ поправлять по образцу народности великорусской. Малорусская народность подвергалась не менте недружелюбнымъ подозрѣніямъ; привязанность въ ней, забота о малорусской книгъ и малорусской школ'в приписаны неблагонам вренности; малорусская литература даже людямъ болъе умъреннымъ казалась только прихотью, дѣломъ небольшой группы людей и т. д. Вообще полагали, что нужно стремиться къ объединению, или единообразию языка, образованія, литературы, — и что развитіе и поощреніе мъстныхъ особенностей и провинціализма должно вредить не только національному, но и государственному интересу; мы говорили, насколько правильны исторически эти взгляды.

Каково бы ни было происхождение малорусской народности, древнее кіевское или бол'єе позднее, отъ галицкаго переселенія (какъ нъкоторые думають), какова бы ни была ея исторія, она все-таки не есть для насъ чуждый элементь, а непосредственное потомство древней Руси, которой принадлежали и Львовъ и Галичъ, и намъ, другой вътви этого потомства, органически близкое и по тому уже, что было пережито объими вътвями вмъстъ. Присутствіе ея въ современномъ состав' русской національности не ограничиваетъ подлинной русской основы (полагаемой великорусскою), но напротивъ обогащаетъ ее разнообразіемъ національной натуры, характеровъ и дарованій. Тѣмъ, кому кажется слишкомъ большою разница двухъ народностей и кого пугаютъ опасенія за національную цілость, — слідуеть вспомнить, что не меньше такая областная разница между различными, особенно съверными и южными типами, въ Германіи, Франціи, Италіимежду пруссакомъ и швабомъ, съвернымъ французомъ и провансаломъ, пьемонтцемъ и неаполитанцемъ, что не помъщало богатому развитію цёлыхъ національностей и первостепенной литературы, которую всв эти вътви вмъсть создавали. Такое разнообразіе вовсе не есть ущербъ господствующей народности; это напротивъ, ея богатство.

Мы остановились на современныхъ спорахъ потому, что въ основаніи ихъ лежить, между прочимь, неправильное пониманіе старыхъ этнографическихъ отношеній русской народности и ихъ исторіи. Вследствіе того, что господствующимъ племенемъ, начиная отъ средняго періода нашей исторіи, было племя великорусское, стали думать, что именно оно было единственнымъ представителемъ русской исторической національности, что всѣ другіе народные оттънки составляють лишь отклоненія, даже порчу, особенно подъ чужими, враждебными вліяніями.

Со временъ Карамзина въ особенности у насъ привыкли думать, что въ нашей исторіи была одна непрерывная нить отъ Рюрика и донынъ: государство началось съ Рюрика и продолжается до нашего времени; также продолжается и народъ. О древнемъ русскомъ языкъ думали, что онъ также представлялъ однородное цълое, непосредственно близкое къ старо-славянскому, въ старину быль почти тождественъ съ нимъ, и что выдъленіе наръчій принадлежить только позднъйшимъ временамъ. Гречъ и современные ему грамотън считали, напримъръ, что малорусское нарвчіе есть просто русскій языкъ, "испорченный" полонизмами во время польскаго господства. Такимъ образомъ, для древняго періода не принималось никакну этнографических отличій между югомъ, съверомъ и съверо-востокомъ; прямымъ преемникомъ языка обитателей кіевской Руси предполагался языкъ великорусской Москвы XV—XVI в., и т. д.

Подобное представление о народности древняго періода удерживалось и тогда, когда явились первыя мысли объ исторіи русскаго языка, понятой въ научномъ смыслъ. На первый взглядъ изследователи находили, что древне-русскій языкъ, очень близкій къ старославянскому, быль въ томъ первоначальномъ періодъ, который отличается богатствомъ и твердостью формъ; что другой періодъ его, періодъ "превращеній", т. - е. упадка формъ, забвенія старины, распаденія на наръчія, начинается только въ-XIV стольтіи, такъ что древній періодъ еще не зналь ихъ

и отличался первобытнымъ единствомъ.

Но когда вопросъ о древнемъ языкъ привлекъ болъе подробныя изысканія, мнінія разділились. Одни приняли безусловноуказанную точку зрѣнія, старались поддержать историческими соображеніями выводъ, сдъланный на основаніи языка. Труднообъяснимымъ обстоятельствомъ оставалось то, какимъ образомъ малорусское наръчіе, начало котораго относили не далъе какъ. къ XIV въку, могло быстро развиться въ столь особенный видь, что великій знатовъ славянства, Шафаривъ, какъ потомъ Миклошичъ, считали возможнымъ принять его за отдельный языкъ. На это находили другое объяснение, которое должно было снова подтверждать однородность древней кіевской Руси съ московскою; именно, что населеніе позднайшей Малороссінновое: въ татарское нашествіе старое населеніе кіевскаго края было истреблено и на его мъсто явились новые поселенцы изъ-за Карпатъ, которые принесли съ собой и новый характеръ быта и свое наръчіе, столь далекое отъ великорусскаго; это населеніе уже не могло помнить кіевскихъ преданій, перешедшихъ на сѣверъ, и не можетъ имъть притязаній на древнюю историческую традицію <sup>1</sup>). Съ этимъ взглядомъ выступилъ въ 1856 Погодинъ.

Противъ этого сдъланы были возражения, если не вполнъ убъдительныя, то во всякомъ случать очень ослаблявшія предыдущее мивніе. Въ бытовыхъ фактахъ древности, въ поэзіи Слова. о полку Игоревъ указывали черты, объясняемыя именно малорусскимъ характеромъ; въ языкъ древнихъ памятниковъ, гдъ въ церковную книжность проникаль народный говоръ, находили свойства малорусскаго наръчія. Таковы были толкованія Максимовича. Въ указаніяхъ историческихъ было много справедливаго: филологическая сторона доказательствъ была слабъе: вопросъ одревнемъ языкъ, съ этнографической стороны, и теперь еще малоразработанъ, а сорокъ лътъ назадъ, когда велся этотъ споръ, онъ былъ едва намъченъ.

Изследованіе языка можеть служить однимь изъ важнейшихъ

<sup>1)</sup> Впрочемъ, высказывались по этому предмету и другія мивнія, какъ напри-мъръ, въ статьъ Кавелина: "Мысли и замътки о русской исторіи" ("Въстн. Евр."; 1866, іюнь). Онь спративаеть: "Что же такое великоруссы? Откуда взялись они, когда до XI или XII въка они не существовали? Откуда взялся у нихь этоть удивительный смысль къ государству, —удивительный тымь болье, что его, въ этой стенени, не оказалось ни у одного изъ прочихъ славянскихъ народовъ? Эти вопросы основные, первые, не только въ русской исторіи, но и въ исторіи всего славянскаго племени. Къ сожалънію, они-то именно и разработаны всего слабъе. Пока мы должны довольствоваться однёми догадками".

указаній о характерѣ народности. Но въ этомъ случаѣ представляются затрудненія, при которыхъ не легко было придти къ точнымъ выводамъ: литература кіевской Руси неизвѣстна намъ въ своихъ первоначальныхъ памятникахъ; мы знаемъ ея произведенія только въ болѣе позднихъ спискахъ, сдѣланныхъ на сѣверѣ, причемъ естественно должны были теряться первоначальныя особенности, въ которыхъ можно было услѣдить мѣстное нарѣчіе. Тѣмъ не менѣе, новыя изысканія старались найти точки опоры, при которыхъ исторія языка становилась бы возможной, а именно ввели въ изслѣдованіе, во-первыхъ, пересмотръ звуковъ и формъ въ ихъ исторической связи и послѣдовательности; во-вторыхъ, изученіе мѣстныхъ говоровъ, гдѣ среди новыхъ образованій сохраняются иногда отдѣльныя черты большой древности. Таковы были изслѣдованія г. Житецкаго и Потебни.

Здёсь не мёсто входить въ подробности и довольно привести нъкоторые общіе выводы. Первый изъ этихъ изследователей выходить изъ положенія, что русскій древній языкъ, или пра-языкъ, который долженъ считаться источникомъ всвхъ поздивищихъ вътвей или наръчій, вовсе не быль единообразнымъ цълымъ во всемъ племени, но, напротивъ, уже заключалъ въ себъ извъстное разнообразіе, отражавшее непосредственный быть разрозненныхъ племенъ, но покрываемое общими основными свойствами нзыка. Это разнообразіе и послужило исходнымъ пунктомъ въ дальнъйшемъ развити наръчій, которыя, пріобръвши впослъдствін свои особыя звуковыя системы и формы, соединяются однако многими общими свойствами; эти свойства — именно тъ, которыя принадлежали древнему языку и которыя отличають всю сумму русскихъ наръчій отъ другихъ наръчій славянскихъ. Но древніе зародыши нарічій, заключавшіеся смутно въ русскомъ праязыкъ, не всь имъли одинаковую судьбу: въ то время, какъ одни развивались и шли впередъ, другіе вымерли, или оставили свой следъ лишь въ немногихъ архаическихъ обломкахъ, "Вся эта подвижная звуковая дъйствительность русскаго пра-языка не им вла одной позднвишей черты ръзкой расчлененности элементовъ. Какъ только появилась эта последняя, моменть пра-языка овончился и вмъстъ съ тъмъ началась исторія отдъльныхъ нарвчій. Когда же началась она "?

Можно было бы искать отвъта на этотъ вопросъ въ извъстіяхъ Начальной лътописи о разселеніи племенъ древней Руси. Но эти извъстія такъ сбивчивы, что историки понимали ихъ весьма различно: напр., одни выводять племя кривичей изъ Новгорода, а потомъ отъ нихъ ведутъ племя съверянъ (какъ Соловьевъ),

другіе новгородскихъ славянъ считаютъ вътвью кривичей; третьи ведутъ новгородскихъ славянъ отъ южноруссовъ (Костомаровъ). Авторъ думаетъ, что темному лътописному преданію придавали слишкомъ много значенія, и что для ръшенія вопроса о дъленіи племенъ должны быть приняты въ соображеніе данныя изъ исторіи языка. Особенно мъстныхъ нарьчій.

Земли между Карпатами и верховьями Днъпра съ незапамятныхъ временъ были запяты славянскимъ племенемъ. Здъсь было ядро восточнаго славянства: сюда изъ-за Карпатъ приходили новые выходцы, и отсюда уходили выселенцы на северовостокъ; здёсь надо искать и древнейшихъ племенныхъ группъ, отъ которыхъ отдълялись позднъйшія. Оставляя льтописныхъ полянъ и древлянь, авторъ находить более целесообразнымъ следить за крупными современными единицами племени, опредёляя ихъ отношенія степенью близости современныхъ нарічій къ архаической норм'я русскаго пра-языка. Степень творческой силы въ язык'я: зависить отъ исторической и географической обстановки; племя, заброшенное вдаль или въ сторону отъ историческаго движенія, всегда способнъе сохранить неприкосновенно старину языка, нравовъ и быта, тогда какъ другое, вовлеченное въ разгаръ исторической жизни, скоръе покидаетъ старину, идетъ на новые пути и развиваетъ новое содержаніе и новыя формы языка. Пока длился илеменной быть среди восточныхъ славянъ, ограниченный мъстнымъ кругомъ патріархальныхъ преданій и интересовъ земледъльческаго культа, до тъхъ поръ и въ говорахъ племенъ, при всемъ діалектическомъ разнообразіи, не могло быть яркихъ проблесковъ жизни, вызванныхъ творческими потребностями народнаго духа. Но, по мъръ разложения племенного быта, по мъръ того, какъ одни племена начали выдвигаться надъ другими и вмъстъ съ тъмъ, началъ слагаться и кръпнуть древнъйшій историческій строй жизни, древніе говоры полянь, древлянь и другихъ племенъ должны были потерпъть существенныя измъненія. Въ XII въкъ окончательно исчезли старинныя племенныя названія, а вм'єсто ихъ явились земли кіевская, новгородская, полоцкая и пр.; вмъстъ съ тъмъ говоры народные, сближенные между собою обміноми взаимныхи вліяній, поддерживаемыхи общими интересами земли, должны были отклониться отъ первобытнаго илеменного строя. По всей въроятности, въ основании земельныхъ говоровъ лежалъ одинъ какой-нибудь племенной говоръ, къ которому примыкали другіе. "Судя по всѣмъ признакамъ, можно полагать, что въ этихъ только-что отделившихся отъ русскаго праязыка, не окръпшихъ типахъ выступили элементы, главнымъ обравомъ, южнорусскіе, бълорусскіе и новгородскіе. Такъ діло шло въ течение не менъе трехъ въковъ, съ половины ІХ до половины XII въка, пока племенной быть окончательно не разложился. Тогла, на смъну земельныхъ говоровъ, начали мало-по-малу обозначаться группы еще болье крупныя, въ видь двухъ главныхъ русскихъ наръчій на съвернаго. Земельные говоры, въ цълой совокупности отдъльныхъ группъ, принимали общіе оттънки, дававшіе имъ характеръ отдельныхъ наречій. Въ конце XII века, Русь южная, кіевская, и Русь северная, владимиро-суздальская, встрѣтились между собою въ борьбѣ за преобладаніе въ русской земль, и этотъ политическій моменть, безъ сомньнія, быль плодомъ бытовыхъ различій между двумя главными половинами русской земли, различій, постепенно нароставшихъ въ предшествующее время. Намъ кажется, нельзя игнорировать этого факта для исторіи русскаго языка, если только вполн'я уб'яждены мы, что въ жизни языка отражаются бытовыя настроенія народнаго духа, народныхъ понятій, върованій и идеаловъ. А что идеалы южной и съверной Руси въ то время, о которомъ мы говоримъ, были не одинаковы, объ этомъ свидътельствуетъ не только политическая исторія, но и такія крупныя литературныя произведенія, какъ Слово о полку Игоревъ и всъ вообще южныя льтописи, отличающіяся южнорусскимъ складомъ міросозерцанія. Мы можемъ пожалъть только о томъ, что произведения эти дошли до насъ въ не-южныхъ и притомъ позднихъ редакціяхъ, и оттого собственно звуковая сторона южно-русскаго нарвчія XII—XIII ввка намь неизвъстна во всъхъ подробностяхъ. Главныя черты малорусскаго вокализма въ XII — XIII в., по нашему мненію, вполне обнаружились ".

Вопросъ поднять быль снова въ восьмидесятыхъ годахъ рефератомъ А. Соболевскаго: "Какъ говорили въ Кіевъ въ XIV и XV въкахъ?" въ кіевскомъ Обществъ Нестора льтописца (ноябрь, 1883): въ Кіевъ тъхъ въковъ, а слъдовательно и раньше, было великорусское наръчіе, и нынъшнее малорусское населеніе мъстъ ближайшихъ къ Кіеву, какъ и всей страны къ востоку отъ Днъпра, — населеніе пришлое, пришедшее приблизительно въ XV в. сюда съ запада, изъ Подоліи, Вольни и Галиціи, и ассимилировавшее собою остатки стараго кіевскаго населенія. Это мнъніе, послъ повторенное авторомъ въ "Очеркахъ изъ исторіи русскаго языка", 1884, вызвало прежде всего въ кругу кіевскихъ ученыхъ, въ томъ же Обществъ Нестора льтописца, а потомъ въ литературъ, сильныя возраженія, основанныя на данныхъ языка, и данныхъ исторіи. Относительно перваго, величай-

шимъ препятствіемъ для разъясненія вопроса остается упомянутая гибель древнихъ кіевскихъ памятниковъ, отъ которыхъ теперь уцёлёло лишь нёсколько рукописей. Относительно второго, подобнымъ препятствиемъ остается малочисленность историческихъ извъстій о Кіевъ съ XIII и почти до XVI стольтія. Тъмъ не менъе историки и филологи большею частью не находили возможнымъ принять упомянутато вывода о томъ, что въ древнемъ Кіевъ жили великоруссы и на ихъ наръчій написаны были древнія кіевскія книги; вмість съ тымь историки не находили возможнымъ признать гипотезу о полномъ запуствніи Кіева посль монгольскаго нашествія и о позднъйшемъ заселеніи кіевской земли пришельцами другого племени, среди которыхъ совершенно затерялись немногіе остатки туземцевъ. Изъ этого историческаго спора отмътимъ выводы одного изъ новъйшихъ изследователей, который подробнымъ разборомъ сохранившихся свидътельствъ приходилъ къ заключенію о непрерывности населенія Кіевской земли.

Если Кіевская земля во время монгольскаго нашествія и въ последующее господство татаръ запустела, то какимъ бы образомъ она могла быть заселена, — спрашиваетъ г. Грушевскій; какъ предположить переселение сюда народныхъ массъ изъ сосъднихъ земель, когда мы признаемъ, что до водворенія литовской власти условія жизни здёсь были невыносимы, заставляя туземцевъ выселяться чуть не поголовно? Между твмъ въ XV в., предъ страшнымъ нашествіемъ Менгли-Гирея (1482 г.) Кіевская земля была достаточно населена. "Предположить, что это населеніе составилось изъ прихожихъ людей за время литовскаго управленія, трудно: татарская гроза продолжалась и посл'я водворенія литовской власти; Погодинъ, Соболевскій приводять сюда колонистовъ съ запада, но если при этомъ имъютъ въ виду позднъйшее движение малорусскаго населения на востокъ, то упускають изъ виду, что это передвижение было вынуждено утвержденіемъ пом'єщичьей власти и повинностей, чего мы не им'ємъ никакого права предполагать на Волыни ни въ XIV, ни въ XV в. До конца XVI в. мы не имбемъ никакихъ указаній на движеніе народныхъ массъ въ Украину; волынскіе помъщики середины XVI в. жалуются, напротивъ, что крестьяне ихъ бъгаютъ въ Польшу; изслъдованія прозвищь кіевскаго населенія... по даннымъ половины XVI в., обнаружили весьма небольшое количество колонистовъ изъ западно-русскихъ земель, больше было ихъ изъ Съверщины и Бълоруссіи, а что бълорусская стихія не имъла преобладанія надъ туземнымъ элементомъ, за это можетъ пору-

читься украинскее нарвчіе, чуждое бізорусскаго вліянія. И такъ, необходимо предположить въ Кіевщинъ, въ частности въ землъ полянъ, существование значительнаго туземнаго ядра, пережившаго и нашествіе Батыя, и посл'ядующія передряги, отодвигавшагося въ сѣверную полосу въ тяжелыя годины и возвращавшагося на югъ по минованіи ихъ, ядра, въ которое постепенно подмѣшивались пришлые элементы, но которое никогда не мѣняло радикально своего состава, не зам'вщалось пришлою стихіею "... "Остается сказать... объ отсутствій св'ядьній о Кіевской земль за вторую половину XIII в. и почти весь XIV в. Въ сущности это обстоятельство послужило тою, боле психологическою причиною, которая повела къ созданію вышеприведенныхъ гипотезъ о запуствніи Кіевщины: нътъ извъстій, значить и не было ничего; страна была совершенно разорена, запустъла и т. д. Но это обстоятельство обусловлено совсемъ иными причинами. Во-первыхъ, для Кіевской земли за это время мы не имжемъ мъстной льтописи (нъкоторые намеки на существование ея появляются только со 2-й половины XIV в. въ южно-русскомъ, такъ называемомъ Густинскомъ сводъ); обстоятельство это очень важно: много ли мы знаемъ, напримъръ, о Полоцкой землъ за XIII в., хотя она, конечно, не запустъла и не пришла въ конечный упадокъ? Другая причина — это упадокъ политической Кіевщины. По мірь того, какъ политическій центръ Южной Руси передвигается въ государство Галипко-Волынское, а политическимъ центромъ съверо-востока становится Владимиръ, значеніе Кіевской земли, потерявшей свой престижъ, раздробленной на удёлы, слабой вследствіе отсутствія солидарности между княземъ и земствомъ, все падаетъ, и извъстій о ней въ чужихъ льтописяхъ дълается все меньше и меньше. Уже для первой половины XIII в. мы имъемъ такъ мало извъстій, что едва можемъ составить каталогь кіевскихъ князей за это время. Захуданіе Кіева, продолжавшееся и впередъ crescendo, само-по-себъ служило бы достаточнымъ объясненіемъ молчанія о Кіевъ льтописей юго-западныхъ и съверо-восточныхъ, тъмъ болъе, что монгольское нашествіе разорвало и ту небольшую связь между свверо-востокомъ и юго-западомъ, какая существовала до него, и съузило политику какъ галицкихъ, такъ и владимирскихъ князей, толкнувъ первыхъ на западъ, а вторыхъ на съверъ и востокъ. Но этого мало: если принять, что послъ монгольскаго нашествія прекратилась и династическая связь Кіевщины съ Галичемъ и Владимиромъ, что здъсь вовсе прекратилась княжеская власть, прекратился тотъ государственный строй, который сближалъ ее

и съ съверо-восточными и съ юго-западными княжествами жизнь раздробленныхъ автономныхъ общинъ, не имъвшихъ княжескихъ усобицъ, не производившихъ походовъ на сосъднія земли, не вступавшихъ въ брачныя связи съ сосъдними государями, жизнь чуждая и враждебная современнымъ княжеско-государственнымъ понятіямъ, какой матеріалъ могла доставить сосванимъ летописпамъ? И они, действительно, только случайно, мелькомъ, обронили о ней нъсколько словъ".

"Этою же причиною обусловливается переселеніе митрополитовъ изъ Кіева обстоятельство, которое поставляется въ связь съ теоріями о запуствній Кіевщины и, въ свою очередь, служить для нихъ доказательствомъ. Іерархи привыкли къ союзу и общению съ носителями центральной государственной власти и потому естественно тяготъли къ государственнымъ центрамъ, къ Владимиру, Москвъ, къ Вильнъ, а Кіевщина, хотя бы и благоденствовала, сначала лишена была вовсе этой власти, а позже, хотя и была объединена и снабжена княжескою властью, — въ политическомъ отношении все же оставалась однимъ изъ второстепенныхъ княжествъ";

Едва ли подлежить сомнънію, что этнографическія разности между съверной и южной Русью стали образовываться съ первыми движеніями племень на свверо-востокъ. Какъ бы ни были онъ сродны по происхожденію, между ними должны были явиться отличія уже вслідствіе містнаго разъединенія, которое ставило ихъ въ различныя условія м'встности, климата и труда. Южное племя раньше нашло свои областныя границы въ земляхъ кіевской, волынской, галицкой и пр., и временами подвигалось дальше на югъ; съверная отрасль продолжала двигаться на съверъ и востокъ многіе въка послъ начала исторіи. Переходъ въ болье и болье суровый климать должень быль оказывать свое вліяніе и на физическую, и на моральную сторону быта; трудъ должень быль становиться тяжелее и упорнее; въ новыхъ земдяхъ поседенцы встръчали туземныя племена, ассимиляція которыхъ не могла не отразиться на народномъ складъ; земельныя отношенія въ новыхъ краяхъ получали иной характеръ; князь становился владъльцемъ вмъсто правителя; внутренняя самостоятельность общинъ терялась; наконецъ, чъмъ дальше на съверо-востокъ, тъмъ больше удалилось съверное племя отъ прежняго близкаго сосъдства съ цивилизованными странами.

На югъ условія были значительно иныя. Въ мягкомъ климатъ южной Руси, требовавшемъ вообще меньше борьбы съ природою, могъ образоваться болве воспріимчивый характеръ, съ болье подвижной фантазіей и поэтическимъ чувствомъ. Съ утвержденіемъ княжеской столицы на югь, Кіевъ, безъ сомнънія еще до Рюриковичей значительный городъ, сталъ центромъ торговыхъ сношеній съ югомъ и западомъ, и исходнымъ пунктомъ воинственныхъ подвиговъ, разсказъ о которыхъ бывалъ въ самой южной лътописи народно-поэтическимъ сказаніемъ. Народная жизнь еще не была ственена княжеской властью, и сохраняла общинную свободу и въче. Близость Византіи, въроятно, издавна оказывала цивилизующее вліяніе; первое прочное христіанство утвердилось на югь, первыя книги и письменность нвились въ Кіевѣ.

Такимъ образомъ еще въ древнемъ періодъ надо предположить не одинъ этнографическій типъ. Собственно говоря, ихъ было нъсколько: кромъ южнаго кіевскаго, съверный новгородскій, западный — біз прусскій, и сіз веро-восточный — великорусскій. Главнымъ дъйствователемъ и во внъшней исторіи и въ образованности быль южный Кіевь.

Но, какъ бы мы ни понимали отношенія древнихъ земельныхъ народностей и степень ихъ участія въ развитіи древнерусской цивилизаціи, на какомъ бы языкѣ ни говорили въ старомъ Кіевъ, до-монгольскій періодъ вообще носить иной характерь, чемь последующие века — характерь свободной непосредственности и свъжаго проявленія силь: въ исторической жизни народа это была пора смълыхъ подвиговъ, широкаго распространенія народной области; въ дъл'в образованія пора живой воспріимчивости, инстинктовъ просв'єщенія, оригинальныхъ начатковъ литературы и поэтическаго творчества.

Одно изъ существенныхъ отличій древняго періода заключается въ свободъ народныхъ отношеній. Въ немъ мы не видимъ упорной и боязливой замкнутости, отличавшей московскія времена, той исключительности и нетерпимости ко всему иноземному, которая делала Москву своего рода Китаемъ, закрывала ее отъ всякихъ выгодъ умственнаго обмъна. Древняя Русь кіевскихъ временъ не знала этой исключительности, какъ не знала и одного изъ главныхъ ея источниковъ въ московскомъ періодъисключительности религіозной. Церкви были уже давно раздівлены, когда Русь приняла христіанство; греческое духовенство, приходившее въ русскую землю, на первыхъ же порахъ разъясняло гръховность латинской ереси; льтописецъ заставляетъ Владимира, еще язычника, отвергнуть папскихъ (немецкихъ) пословъ, предлагавшихъ латинскую въру-отвергнуть еще тогда, когда онъ не имълъ понятія о разниць двухъ церквей, -- на томъ основаніи, что этого не принимали отцы ихъ; обличенія датины, переведенныя съ греческаго и самостоятельныя русскія, идуть въ древней письменности съ XI века. Впоследствии эта церковная полемика, внушенія духовенства им'вли большое вліяніе на развитіе крайней редигіозной и вм'вств національной нетериимости въ московскія времена; но въ первые въка она не успъла пріобр'єсть такого вліянія: князья были благочестивы, св'єтская власть была въ тесномъ союзе съ духовною, но западные католическіе иноземцы, повидимому, не казались такими еретиками, съ которыми нельзя имъть общенія. Нравы князей въ тъ времена, безъ сомнънія, дають понятіе и о нравахъ народа. Владимиръ Мономахъ въ своемъ поучении именно рекомендуетъ вниманіе и гостепріимство къ иноземцамъ — на томъ основаніи, что они разнесуть о человъкъ добрую славу; неравнодушіе къ доброй славъ у чужихъ людей показываетъ, что ими не пренебрегали и ихъ не чуждались. Князья такъ знали чужихъ людей, что Всеволодъ, отецъ Мономаха, "съдя дома", не бывавши въ чужихъ странахъ, зналъ не меньше пяти языковъ — въ томъ числъ въроятно были и языки западнаго сосъдства. Мономахъ ставить это въ примъръ своимъ дътямъ: "въ томъ бо честь есть отъ инъхъ земль". Настаивая на благочестіи, онъ не говорить о враждь къ латынь. Льтопись замьчаеть объ одной побъдь Мономаха, что его слава прошла ко всемъ дальнимъ странамъ, къ грекамъ и уграмъ, чехамъ и ляхамъ, дошла и до Рима. "Слово о полку Игоревъ" замъчаетъ, что славу Святослава, отпа Игоря, поють не только близкіе народы, греки и морава, но и нъмцы и венеціанцы. Въ параллель къ этому былина о Соловь Вудимірович разсказываеть, что Соловей, явившійся въ Кіевъ съ своими играми дареградскими и јерусалимскими, и припъвками изъ-за синяго моря, приходитъ изъ Венеціи поклониться князю Владимиру и жениться на его племянницъ-и этотъ мотивъ не противоръчилъ бы характеру кіевскаго періода. Кіевъ дъйствительно имъль свою славу; нъмецкие лътописцы съ удивленіемъ говорять объ его великоленіи и богатстве, называють его лучшимъ городомъ "Грецін", т.-е. земли греческой въры.

Надобно думать, что религіозная нетерпимость, уже заявленная въ полемическихъ статьяхъ противъ латины, ограничивалась пока духовенствомъ, и въ самыхъ церковныхъ предметахъ не казалась обязательной для князей и для мірянъ. Первыми строителями церквей были безъ сомивнія греки, или руководствомъ были греческіе образцы; но любопытно, что еще въ половинъ XII-го въка въ Суздальскомъ княженіи, въ то время только-что

выдълявшемся въ особую великорусскую область, князь не усумнился вызвать западныхъ (католическихъ) мастеровъ, которые и построили въ Суздальской области рядъ церквей, въ несомнънномъ романскомъ стилъ.

Наконецъ, князья роднились съ иноземными владъльцами: Съ одной стороны, они брали себъ въ жены дочерей степныхъ владъльцевъ, половецкихъ хановъ; съ другой роднились съ западными князьями и государями. Лътопись упоминаетъ нъсколько подобныхъ браковъ дътей Ярослава, браковъ болъе или менъе въроятныхъ, какъ Гаральда Норвежскаго и дочери Ярослава, Елизаветы; Андрея, короля венгерскаго, и Анастасіи; Генриха, короля французскаго, и Анны; двухъ неизвъстныхъ по имени сыновей Ярослава съ нъмецкими княжнами, и т. д.

Древній періодъ, потому ли, что въ немъ еще дійствоваль предпримчивый элементь пришлаго норманства, или потому, что основание государства, вызванное собственной иниціативой племени, потребовало особенныхъ усилій народа, обнаруживаеть воинственную энергію, которая д'ялаеть его героическимъ в'якомъ. Народная поэзія недаромъ всю діятельность русскихъ богатырей привязываеть къ Кіеву и князю Владимиру, на которомъ сосредоточила весь періодъ основанія государства. Нужны были безпрестанные походы черезъ мало населенных земли, по непроходимымъ путямъ, чтобы собрать русскія племена подъ княжескую власть; нужно было быть на сторожь отъ враждебныхъ племенъ, которыя, особенно на югъ, до самаго татарскаго нашествія не давали князьямъ превратиться въ мирныхъ правителей и "собирателей" и заставляли ихъ быть предводителями на войнъ. Былина не иначе представляетъ богатырей какъ обязанными держать свои богатырскія заставы и отражать нашествія злыхъ иноплеменниковъ. Поэтическія преданія, записанныя въ лътописи и подтверждаемыя иногда иноземными историками,какъ изображенія Святослава подтверждаются византійскими лізтописцами, — говорять о той же воинственной исторіи южнаго племени, боевыхъ подвигахъ, военныхъ хитростяхъ, которые такъ цънились въ древнія времена, и т. п. Въ "Словъ о полку Игоревъ " народно-героические сюжеты еще въ полномъ цвъту въ конпъ XII въка.

Какъ бы мы ни объясняли судьбу былинной поэзіи (забытой на югѣ и сохранившейся только на сѣверѣ), нельзя не замѣтить, что въ дальнѣйшей исторіи народной и письменной поэзіи мы уже не находимъ примѣра такого живого поэтическаго отношенія къ національнымъ событіямъ. Единственное, что послѣ напо-

минаетъ намъ древнія поэтическія преданія, это опять южнорусская дума.

Кром'в кіевскихъ преданій, народная поэзія сберегла еще только преданія новгородскія; собственно велико-русскій съверовостокъ той эпохи не оставиль подобнаго поэтическаго наслъдія, кромъ немногихъ отрывочныхъ преданій и монастырской легенды.

Въ народной жизни еще многіе въка сохранилась въчевая жизнь: не въ одномъ Новгородъ въча имъли сильное вліяніе на дела, на выборъ князей, на войну и миръ; удельныя распри князей не всегда были ихъ личнымъ дъломъ, но и соперничествомъ земель. Было много безпорядочнаго въ раздорахъ удёльнаго періода, но народъ пріобр'вталъ сознаніе единства, самъ думалъ о своихъ дълахъ, и странствованія дружинъ напоминали о единствъ земли; отдаленные края, какъ Волынь и Суздаль, Ростовъ и Кіевъ, знали другъ о другъ. Мысль о единствъ земли и народа была реальна и памятна, и составляла убъдительный доводъ, которому искренно или неискренно должны бывали подчиняться и наиболье себялюбивые изъ князей. Лучшіе князья, любимцы народа, извъстные всей земль, какъ Владимиръ Мономахъ, Мстиславъ Удатный, были преданы благу цълой земли, стремились водворить согласіе между правителями, господство справедливости.

Удъльный и въчевой порядокъ вещей подвергается суровымъ осужденіямъ, какъ неразвитость государственнаго начала, какъ причина слабости и, наконецъ, пораженія при нашествіи монголовъ. Справедливо; но мысль о строгомъ государственномъ единствъ едва ли вообще могла возникнуть въ тъ времена; вездъ и всегда она бывала только плодомъ долгой борьбы. Древняя Русь упорно держалась за федеративное начало, и это не удивительно: трудно представить себъ организацію, которая бы въ тъ времена могла охватить громадныя пространства, занятыя русскимъ племенемъ. Поздиве. Московское княжество начало свои опыты объединенія на небольшихъ пространствахъ, и само царство далеко не усибло обнять всёхъ княжествъ удёльной Руси. Но древній періодъ уже ясно сознаваль единство земли, и дорожиль имъ. Первымъ князьямъ, которые еще только подчиняли разсвянныя племена организованной (такъ или иначе) власти, казалось, что цвль объединенія достигнута будеть раздачей удвловъ: предполагалось—не только дать "волость", какъ средство кормленія для сыновей, но и поставить земли подъ ближайшій надзоръ членовъ княжескаго рода. Объединение такими средствами, какія были употреблены въ Москвъ, было еще трудно въ эти въка: во-первыхъ, не было мотива, который заставилъ потомъ думать о сосредоточени силъ противъ татарскаго господства; во-вторыхъ, княжескій домъ все еще былъ соединенъ чувствомъ родовой связи, и лучшіе люди, искавшіе объединенія, не такъ легко рѣшались поднимать руку на братьевъ, какъ это дѣлали московскіе князья, которымъ помогало и татарское покровительство. Государственное состояніе русской земли въ удѣльномъ періодѣ было, конечно, младенческое, но государство, выроставшее въ Москвѣ, вводя объединеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ подавляло многія стороны внутренней жизни, паденіе которыхъ едва ли не было нравственнымъ ущербомъ. Въ народѣ исчезало чувство общественной самобытности; онъ болѣе и болѣе превращался въ податную массу, пассивную и неподвижную, судьба которой могла окончиться только полнымъ закрѣпощеніемъ.

Это древнее сознаніе единства земли ясно высказывается древними памятниками. Первый лѣтописецъ начинаетъ разсказъ обзоромъ цѣлой русской земли, и постоянно имѣетъ ее въ виду; богомолецъ XII вѣка, отправляясь въ Іерусалимъ, молится о всей русской землѣ; пѣвецъ Игорева похода проникнутъ мыслью о русской землѣ, подвитахъ и славѣ ея князей.

Старый вѣчевой порядокъ оставилъ свой слѣдъ на дальнѣйшей исторіи южной Руси. Какъ на сѣверѣ онъ уцѣлѣлъ въ сельской общинѣ, такъ на югѣ онъ сохранился и при татарахъ, и подъ литовскимъ господствомъ. Литовско-русскіе князья нуждались въ военныхъ силахъ, и раздавали право землевладѣнія не только свободнымъ землевладѣльцамъ, но и городскимъ, и сельскимъ общинамъ, съ обязанностью военной службы, и такимъ образомъ удерживался старый обычай вѣчевого самоуправленія. Когда началось козацкое движеніе, оно организовалось по тому же старому вѣчевому обычаю.

При всей слабости государственныхъ формъ въ древнемъ періодѣ, народная жизнь носила въ себѣ зародыши сильнаго и свободнаго развитія. Этой свѣжести народной жизни слѣдуетъ приписать и оригинальную самобытность старой литературы. Въ самомъ дѣлѣ, если сравнить литературу древняго періода съ послѣдующими вѣками московской письменности, то едва ли не должно будетъ признать за ней гораздо больше дѣятельности и живого разнообразія.

Но, говоря объ этой литературъ, необходимо опять замътить, что по сохранившимся теперь памятникамъ не должно заключать о цъломъ ея объемъ, который, въроятно, былъ гораздо значительнъе. Подлинные кіевскіе памятники первыхъ въковъ

намъ неизвъстны. Они были истреблены въ постоянныхъ войнахъ и нашествіяхъ, которымъ подвергался этотъ край въ удъльныя усобицы, въ татарское время, и въ позднъйшую борьбу съ Польшей и Крымомъ,—мы знаемъ ихъ только потому, что еще въ древнюю пору они распространились, въ спискахъ, въ съверной Руси. До сихъ поръ ученые продолжаютъ находить произведенія, самостоятельныя и переводныя, которыя должны быть отнесены къ этому старому періоду. Но, несмотря на исчезновеніе памятниковъ, то, что уцъльло, свидътельствуетъ о разнообразной дъятельности.

Древнъйшія преданія объ основаніи Кіева, полузабытыя во времена перваго лътописца, уже связывають его съ дунайскими странами (переходъ Кін на Дунай и основаніе Кіевца). Кіевъ быль главнымъ проводникомъ христіанства—и славянской письменности. Здъсь было ближайшее сосъдство съ Греціей и особенно съ православнымъ южнымъ славянствомъ, отъ котораго непосредственно переходили священныя книги христіанства и обширная литература церковная и историческая: сочиненія отцовъ церкви, житія святыхъ, "греческое лътописанье", переведенныя съ греческаго, и произведенія писателей старославянскихъ. До какой степени эти переводныя греческія и старославянскія книги были распространены на Руси уже въ древности, объ этомъ свидътельствують, во-первыхь, цитаты въ лътописяхъ и другихъ памятникахъ; во-вторыхъ, собственныя произведенія русскихъ писателей въ томъ же стиль, исповъданія въры, поучительныя слова, житія, которыя кажутся произведеніями правильной школы, —такъ выработана ихъ манера и языкъ. Правда, многія изъ этихъ русскихъ произведеній отличаются книжнымъ, искусственнымъ складомъ, перенятымъ отъ греческихъ образцовъ, и потому, въроятно, далеко не всегда могли быть доступны большинству грамотнаго люда; но и онъ любопытны какъ фактъ литературной воспріимчивости: едва возникаеть христіанство въ последніе годы X века, кака уже ва половине XI столетія видима писателей, воспринявшихъ и новое содержание идей и искусство изложенія; въ XII-мъ является настоящій риторъ, владієющій пріемами церковнаго краснорічія, какъ очень немногіе владіли ими и въ последующие века-Кириллъ Туровский.

Литература духовенства не остановилась на общихъ предметахъ христіанскаго въроученія и морали, и уже вскоръ примъняетъ ихъ къ фактамъ русской жизни — являются посланія духовныхъ лицъ къ князьямъ, съ личными и народолюбивыми поученіями, и первыя житія русскихъ святыхъ: первыя распро-

странялись въ спискахъ и по-своему вводили читателей въ общественныя діла; вторыя создавали изъ фактовъ русской жизни идеалы добродьтели и святости, высказывали суровое осужденіе преступленіямъ князей (въ житіяхъ Бориса и Гльба), и снова указывали въ христіанской нравственности высшее требованіе и высшій судъ. Кіевское монашество произвело прое общирное собраніе аскетическихъ житій-"Патерикъ", гдъ еще видны первыя увлеченія христіанскимъ подвижничествомъ: какъ литературный памятникъ, онъ выгодно отделяется отъ массы позднъйшихъ житій, которыя писались потомъ (въ XV—XVI ст.) на заказъ, цълыми десятками, по одному шаблону. "Поучение" Владимира Мономаха, любопытное для историка изображениемъ княжескаго быта, не менье любопытно какъ литературный фактъ. Занесенное въ лътопись, оно, быть можеть, и съ самаго начала предназначалось не для одного княжеского семейства; по языку оно представляеть живую народную ръчь, -- какъ и "Слово" Даніила Заточника.

Однимъ изъ замѣчательнъйшихъ явленій древней южной письменности была лътопись. Мы уже не знаемъ ел первоначальной формы; до насъ достигъ сборникъ, составленный въ первые годы XII стольтія, въ который, кромъ древнъйшей льтописи и ея погодныхъ продолженій, вошли дополненія изъ другихъ источниковъ, и между прочимъ цълыя отдъльныя сказанія. Какъ самый сборникъ сделанъ былъ впервые въ Кіеве, такъ и первоначальныя составныя части его принадлежать Кіеву: "Повъсть временныхъ лътъ", сказанія о печерскомъ монастыръ, о Борисъ и Гльбь и т. д. Мысль о составлении "Повъсти", разсказывавшей о томъ, какъ "стала русская земля", чрезвычайно замъчательна для своего времени. Авторъ "Повъсти" ставилъ задачу широкаго національнаго интереса: онь хочеть собрать всв доступныя ему свъдънія о началь народа и княжеской власти: онъ связываеть русскій народь съ цільнить славянскимъ племенемъ, пріурочиваеть это племя къ библейскому распредъленію потомства Ноева, какъ часть племени Іафета, дополняетъ библейскія сказанія изв'єстіями греческаго хронографа, сообщаеть свои св'ьдінія объ европейскомъ варяжскомъ сіверів и о разселеніи славянскаго племени, и наконецъ, преданія о племенахъ самого русскаго славянства, ихъ жилищахъ, нравахъ, инородцахъ-сосъдяхъ и проч. Въ исторіи князей онъ собираеть старыя хронологическія зам'ятки, существовавшіе разсказы и преданія, отчасти окрашенные народной фантазіей; онъ прибавилъ сюда старые исторические документы, какъ договоры князей съ греками, и т. д.,

вообще является писателемъ съ обдуманнымъ планомъ. Всемъ этимъ характеромъ своего труда первый летописецъ (Несторъ, какъ думали прежде) возбуждалъ, еще со временъ суроваго и требовательнаго Шлёцера, справедливое удивленіе новыхъ историковъ, сличавшихъ его съ средневъковыми современниками.

Лътописи велись и въ другихъ городахъ древней Руси. Издавна была начата л'втопись въ Новгород'в; упоминается старая льтопись въ Ростовь; позднъе число льтописей размножается по мъръ того, какъ "земли" пріобрътають политическое значеніе. Но когда мъстный льтописецъ или новый собиратель свода хотвли говорить о древнвишей Руси, единственнымъ источникомъ для всёхъ оставалась "Повёсть временныхъ лётъ" и даже всё последующие века ничего не прибавили къ пей, кроме баснословій о Рось и Мосохь, о происхожденіи московскихъ князей отъ Августа кесаря и т. п. Представление объ истории не превысило того, какимъ руководился авторъ "Повъсти временныхъ лътъ": позднъйшие историки не шли дальше механическаго свода, какъ въ хронографахъ, Никонвоской лътописи, Степенной книгъ.

Южныя лътописи имъютъ еще черту, которая выгодно отличаеть ихъ какъ отъ современныхъ имъ съверныхъ, такъ и отъ позднъйшихъ. Это — живое изложение, въ которомъ находитъ мъсто не только перечень фактовъ по годамъ, но и бытовыя подробности, разсказъ событій съ ихъ драматическимъ движеніемъ, поэтическая окраска, которой мы напрасно искали бы въ другихъ льтописяхъ, или по крайней мъръ встръчаемъ ее очень ръдко. Такова южно-русская лътопись XII въка, и ея продолжение — такъ-называемая волынско-галицкая летопись. Давно замбчено, что разсказъ южно-русской летописи напоминаетъ "Слово о полку Игоревъ", какъ будто образовалась уже извъстная литературная школа, отличіемъ которой была большая близость въ народной ръчи, живописность, проблески поэтическаго одушевленія, притомъ свойственнаго не монаху, но скорве свътскому лицу, можетъ быть, участнику или участникамъ событій. Этоть особый стиль южной летописи сказывается на пространствъ многихъ десятковъ лътъ, слъдовательно составляетъ явленіе типическое.

Высшимъ образцомъ этого стиля является "Слово о полку Игоревъ". Хотя оно осталось для насъ единственнымъ намятникомъ своего рода во всей древней литературъ, оно свидътельствуетъ опять о большой жизненности южной литературы и заставляетъ предполагатъ извъстнаго рода школу. Съверная письменность сохранилась вообще несравненно полиже, — но въ ней мы не находимъ ничего подобнаго. Тънь поэтической потребности пробуждалась иногда въ съверныхъ книжникахъ, но ихъ "повъсти" и "сказанія" всего чаще скудны непосредственнымъ поэтическимъ содержаніемъ и живымъ языкомъ. Такова, напр., "Задонщина": въ ней повторяются иногда цъликомъ фразы изъ "Слова о полку Игоревъ", — очевидный признакъ, что у самого книжника не было ни своего одушевленія, ни поэтическихъ средствъ.

Наконець, въ южной письменности появляется впервые и тотъ отделъ переводныхъ сказаній, героическихъ и апокрифическихъ, которыя теперь извъстны намъ почти только въ позднихъ спискахъ. Въ томъ сборникъ, гдъ сохранялся единственный списовъ "Слова о полку Игоревъ", заключались и другія повъствовательныя произведенія, какъ "Девгеніево Д'яніе", византійскій романь, греческій подлинникь котораго отыскань только недавно; "Сказаніе о богатой Индіи" или о знаменитомъ въ средніе въка "пресвитеръ Тоаннъ"; "Сказаніе о Синагрипъ", сказка изъ "Тысячи и одной ночи". Сборникъ, заключавшій эти произведенія, быль въроятно только повтореніемь болье древняго сборника, такъ что мы имъли бы въ немъ именно памятникъ древняго періода. Отсутствіе другихъ списковъ "Слова о полку Игоревъ" показываеть, что сохраненіе памятниковь (даже вь свверныхь копіяхь) было деломь большой случайности: она была особенно велика для памятниковъ поэтическихъ — они были чужды монастырскимъ, церковнымъ грамотникамъ, могли даже преслъдоваться ими какъ не-христіанскіе; имъ не было мъста ни въ льтописномъ сборникъ, ни въ собраніи житій или поучительныхъ словъ; они могли сберегаться только въ рукахъ грамотниковъ свътскихъ, —а свътскіе сборники и за болье позднее время очень ръдки. Одинъ изъ старыхъ списковъ повъсти о Синагрипъ (очень распространенной въ рукописяхъ, въроятно благодаря своему чисто сказочному характеру) отличается старыми формами языка.

Такимъ же образомъ этому періоду принадлежитъ значительная доля разнообразныхъ апокрифическихъ статей, — баснословныхъ сказаній о лицахъ и событіяхъ библейской и церковной исторіи, космогоническихъ миоовъ и преданій, которыя потомъ были такъ распространены въ старинномъ чтеніи и доставили обильный матеріалъ для народной поэзіи въ такъ-называемыхъ духовныхъ стихахъ, легендахъ и самыхъ былинахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ "отреченныхъ книгъ", т.-е. запрещенныхъ по несогласію ихъ съ писаніемъ и принятыми преданіями, — извъстны въ рукописяхъ ХІІ—ХІІІ столѣтій; другія, сохранившіяся въ

болбе позднихъ спискахъ, идутъ, вброятно, также отъ очень старыхъ временъ...

Словомъ, древній періодъ нашей литературы, при всей утратъ памятниковъ, представляетъ замъчательное разнообразіе произведеній и свъжую оригинальность, которыя тьмъ болье любопытны, что это были первыя начала литературы у народа, ничёмъ не подготовленнаго къ подобному успёху. Историки до сихъ поръ не согласились въ понимании первыхъ въковъ нашей древности: одни думають, что это было время очень грубаго патріархальнаго быта племень и полуразбойничьяго характера князей; другіе не безъ основанія предполагають значительную цивилизацію, которая выростала постепенно изъ болве раннихъ начатковъ. Но возможно было въ разныхъ мъстностяхъ, какъ и теперь, то и другое. Начальный летописецъ еще за свое время разсказываеть о примърахъ дикости, грубыхъ обычаевъ у нъкоторыхъ племенъ. Въ захолустьяхъ древлянскихъ или съверныхъ лъсовъ еще долго послъ могли быть цълы остатки самой первобытной языческой дикости. Но тоть же льтописець выдъляеть своихъ полянъ, какъ народъ гораздо болве цивилизованный; и онъ дълаеть это въроятно не изъ одного мъстнаго самолюбія, но и по факту, потому что городъ полянъ, Кіевъ, какъ на съверъ Новгородъ, являются дъйствительно главными пунктами культуры.

Исторія церкви и письменности указываеть на тъсную связь русской земли, и всего больше Кіева, съ южнымъ славянствомъ. Изъ состава древней письменности видно, что цълая масса памятниковъ пришла къ намъ именно изъ южно-славянскихъ земель, — начиная отъ книгъ библейскихъ и богослужебныхъ, до писаній св. отцовъ, церковныхъ постановленій, житій святыхъ, греческихъ хроникъ, апокрифическихъ сказаній и повъствовательныхъ, сказочныхъ произведеній. Старо-славянскій языкъ этихъ произведеній не быль тождествень сь древне-русскимь, но очень къ нему близокъ; церковные памятники получили извъстный священный характеръ, русскіе писцы старались сохранять особенности старо-славянскихъ подлинниковъ; духовенство, привыкши къ языку богослужебныхъ и отеческихъ книгъ, принимало его и для своихъ писаній, — такъ что для грамотныхъ людей онъ становится обычнымъ письменнымъ языкомъ, что еще больше помогало распространенію книгь, приходившихь оть южныхь славянь, какъ и распространенію русскихъ книгъ у южныхъ славянъ. Извъстія о русскихъ, живущихъ въ Царьградъ и на Аеонъ для изученія монашескихъ уставовъ и для списыванія книгь;

путешествія къ святымъ мѣстамъ; церковныя сношенія съ южнославянскимъ духовенствомъ указываютъ пути связей съ грекославянскимъ югомъ. О прямыхъ литературныхъ связяхъ съ Византіей въ древнемъ періодѣ мы знаемъ мало; но и они безъ сомнѣнія были, и Царьградъ, давно извѣстный по торговлѣ, военнымъ походамъ князей съ варяжскихъ временъ и до конца удѣльнаго періода, пріобрѣлъ также великую славу по своимъ святынямъ, поражавшимъ сѣверныхъ странниковъ. Въ былинахъ сохранилось туманное представленіе о греческомъ царствѣ, его богатствѣ и искусствахъ.

Кромѣ переводныхъ съ греческаго церковныхъ памятниковъ, въ русской письменности появлялись и собственныя произведенія южнаго славянства, какъ труды Климента, Іоанна экзарха Болгарскаго, и др.; житія болгарскихъ и сербскихъ святыхъ нашли чествованіе въ русской церкви, и наоборотъ — русскіе святые извѣстны были у южныхъ славянъ. Остались слѣды и болѣе далекихъ литературныхъ связей. Это — житія чешскихъ святыхъ, Вячеслава и Людмилы; о первомъ изъ нихъ упоминается уже въ древнемъ житіи Бориса и Глѣба: Борисъ читалъ житіе чешскаго святого.

Наконецъ, международныя культурныя связи не ограничивались славянствомъ. Новгородская легенда выводила своего мъстнаго святого изъ Рима, откуда онъ приплылъ въ Новгородъ на камиъ. "Илья русскій" упоминается въ германской сагъ XII—XIII въка; лътопись упоминаетъ, хотя однимъ только словомъ, "поганаго злого Дедрика", подъ которымъ надо разумъть Дитриха Бернскаго, героя нъмецкихъ средневъковыхъ поэмъ, и т. д.

Сличая подобные литературные факты древняго періода съ фактами посл'ядующихъ в'яковъ, нельзя не зам'ятить между ними большого различія: хотя древній періодъ представляетъ еще только начатки книжной образованности, мы находимъ въ немъ значительную воспріимчивость, самостоятельный трудъ, тогда какъ поздн'яйшее время все больше уходитъ въ неподвижный формализмъ, отличается почти только церковной книжностью, отсутствіемъ или односторонностью поэтическаго творчества. Рядомъ съ этимъ, въ національныхъ представленіяхъ стараго періода мы не находимъ той исключительности, которая во второмъ доходитъ до крайняго пред'яла.

Вопросъ о томъ, чему приписать это различіе, отчего задатки, положенные древностью, не развились впоследствіи, а

см'внились упрямымъ застоемъ, сводится, конечно, къ той исторической судьбъ, какую испытали южная и съверная Русь. Новый порядокъ народной жизни въ съверныхъ княжествахъ, на новыхъ земляхъ, подчинение монгольскому игу, усиление княжеской власти и вліянія духовенства, и подобныя общія историческія условія не могли не отражаться на ходъ умственной жизни. Остановимся здесь на одномъ изъ этихъ условій, упомянутомъ нами прежде, именно на вопросъ объ этнографическомъ отличіи двухъ періодовъ, хотя окончательный отвыть на него и не считаемъ теперь возможнымъ, такъ какъ для его решенія далеко не собрано всего необходимаго матеріала.

Какъ мы видъли, одна сторона утверждаеть, что народъ древней южной Руси быль то же племя, которое действовало на съверъ, "кіевскіе великоруссы"; послъ монгольскаго погрома зануствышая страна была вновь населена выходцами изъ-за Карпать, и позднейшие южноруссы были новое племя, не имевшее старыхъ преданій, которыя цёликомъ остались принадлежностью сѣвера.

Мы приводили выше заключенія историковъ относительно мнимаго запуствнія южной Руси послв татарскаго нашествія; но и о болве раннихъ временахъ должно замътить, что въ западныхъ вътвяхъ русскаго племени (откуда должны были явиться предполагаемые новые жители кіевской земли) велась та же древняя традиція: Волынь и Галичь были такія же русскія земли, какъ Кіевъ и Черниговъ, подвластныя тому же княжескому роду, связанныя съ остальнымъ русскимъ міромъ; князья удельнаго періода постоянно двигались, вм'єсть съ дружинами, по всімъ концамъ Руси, отъ Кіева и Новгорода до Суздаля и Галича, а тъмъ болъе на югъ мъстныя населенія были издавна и особенно близки; новъйшіе изслъдователи южнорусской исторіи находять, въроятно справедливо, что такія сравнительно позднія событія, какъ появление козачества, борьба съ Польшей за народную свободу и народную церковь имъютъ свой основной корень именно въ преданіи древней Руси, — которое другіе хотять изображать чужимъ для этихъ позднъйшихъ въковъ южной Руси. Въ различіи посл'в-татарской южной Руси и Руси московской мы им'вемъ дів съ явленіем очень сложнымь, и при недостаткі историкоэтнологическихъ изследованій не легко объяснимымъ. А затемъ, были слишкомъ исключительны тв новыя условія, которыя наступали съ XIII въка для объихъ частей племени: различіе племенъ въ эпоху "возсоединенія", быть можеть, показываеть только, какъ далеко могутъ разойтись вътви одного и того же

племени подъ вліяніемъ различныхъ топографическихъ и историческихъ условій, особенно когда совсѣмъ разрывается непосредственная связь племенъ, и въ каждой вътви всъ народныя силы поглощены на достижение различно-поставленныхъ историею цёлей. Связь юга и съвера была разорвана ихъ принадлежностью разнымъ государствамъ; ихъ силы поглощены были на съверъобразованіемъ самостоятельнаго государства, на югъ и югозападъ — охраненіемъ національнаго преданія отъ подавляющаго напора съ одной стороны ордынскихъ нашествій, съ другой польско-литовскаго общественнаго и религіознаго гнета. Исторія свверной Руси, образовавшей московское царство, обыкновенно скрываеть отъ насъ истинное положение Руси до-монгольской и до-московской. Когда Русь московская стала могущественнымъ государствомъ, когда на ея почвъ сдъланы были великія національныя пріобр'втенія, намъ кажется, что ея развитіе велось искони съ однимъ характеромъ, -- за позднъйшимъ мы забываемъ предыдущее, и за пріобрътеніями забываемъ потери.

Одно доказательство въ пользу упомянутой теоріи о "кіевскихъ великоруссахъ" находять въ исторіи народной поэзіи. Древнее преданіе, представляемое народной эпической поэзіей. принадлежитъ Великороссіи, и, напротивъ, неизвъстно на югъ, именно тамъ, гдъ происходитъ дъйствіе героическихъ сказаній; въ примъръ былины видятъ образчикъ отсутствія и другихъ преданій на югь. Но сама былина представляеть еще много недо-

ум'вній, не допускающихъ категорическаго рішенія.

Съ одной стороны древняя былина "сохранена" на съверъ: но если дъйствительно во многихъ чертахъ она несомнънно и въ нынъшней ея формъ привязана къ Кіеву, то рядомъ съ этимъ внесла множество подновленій, историческихъ, бытовыхъ, легендарныхъ, главному герою дала мъстное пріуроченіе, перенесши его въ Муромъ и т. д. Изследованія приходять къ выводу, что современная былина "кіевскаго цикла" не есть произведеніе XI— XII въка, а виъстъ и цълаго ряда послъдующихъ въковъ. То. что называють "сохраненіемъ преданія", было не только сохраненіемъ, но и позднъйшимъ дополненіемъ и смъщеніемъ его, а также потерей. Это — не только произведенія древнія южнорусскія, но и новыя великорусскія, не только съ содержаніемъ народнымъ, но и книжнымъ.

Во-вторыхъ, исчезновение былинъ на югѣ находитъ естественное объяснение въ народной исторіи юга со временъ татарскаго нашествія, или даже раньше. Это была эпоха постоянныхъ волненій, гдѣ настоящая минута слишкомъ поглощала лю-

дей; потомъ бъдствій татарскаго нашествія, затьмъ отчаянной борьбы за національное бытіе. Еще по разсказамъ старой лътописи можно видъть, что южнорусское племя было болъе, чъмъ сверное, чутко къ явленіямъ своей общественной жизни; въ самой лѣтописи, обыкновенно книжномъ, келейномъ произведеніи, разсказъ неръдко получаетъ поэтическое оживление. Въ тогдашней Руси уже сильно было сознание единства племени, и старыя пъсни прививались даже въ далекихъ концахъ племени, заносимыя дружинами, поселенцами или перехожими каликами; и понятно, что старыя пъсни легче могли удерживаться именно тамъ, гдъ не было бурныхъ событій, гдъ старину не оттъсняль новый потокъ поэтическихъ интересовъ, — а въ южной Руси была именно такая бурная деятельность, и новые интересы имели, чемъ дальше, тъмъ больше мъстный характеръ. Изслъдователи южнорусской исторіи уже указывали въ историческихъ условіяхъ южной Руси объяснение того, почему тамъ развилась новая поэзія и почему кіевскій эпосъ не сохранился именно на югь. "Самыя древнія украинскія думы, — говорить Житецкій, — разсказывають намь о татарскихь набъгахъ, татарской неволь, о борьбъ козаковъ съ татарами. Эта тема связываетъ думы съ преданіями литовской эпохи, когда на смъну печенъговъ и половцевъ въ кіевской земль явились татары. Судя по содержанію "Слова о полку Игоревъ", можно съ увъренностью сказать, что украинскія думы составляють продолженіе пъснопьній кіевской эпохи, только въ думахъ князья-герои уступили свое мъсто козакамъгероямъ, половцы—татарамъ. Дружинная поэзія стараго времени, подъ вліяніемъ указанныхъ нами переворотовъ въ пародной жизни, переродилась въ поэзію всенародную, которая въ центръ дійствія поставила тоже дружину, но уже свою, народно-козацкую, а не княжескую. Какъ только сознанъ былъ въ козакъ идеалъ народной жизни, тотчасъ преданія о герояхъ прежней эпохи оказались ненужными. Объ нихъ еще можно было бы вспомнить, если бы ничто не тревожило народнаго усыпленія. Но мы видъли, какъ были напряжены народныя силы въ борьбъ за существованіе, какъ шибко бился пульсъ народной жизни, и потому ничего нътъ удивительнаго, что на берегахъ Днъпра забыты тъ событія, которыя происходили тамъ раньше козацкой эпохи. Народная память немного сохранила преданій даже о литовской эпохів, н только воспъта въ думахъ козацкая эпоха, когда на первомъ планъ стоялъ уже самъ народъ въ идеальной обстановкъ лицаря-козака, протестующаго противъ всякаго насилія. Воть почему думы, какъ эпосъ собственно козацкій, слагались въ то

же время, какъ слагалось и самое козачество. Это—поэзія новой эпохи, хотя корни ея лежать въ отдаленныхъ преданіяхъ кіевской старины. Это въ полномъ смыслѣ слова историческій эпосъ, поэтическая лѣтопись народной жизни, чуждая сказочныхъ, фантастическихъ преувеличеній, простая и реальная во всѣхъ своихъ подробностяхъ" (стр. 288—289).

Не было досуга вспоминать старую поэзію, когда народъ быль поглощень заботой о самосохранении, когда его удивление къ героическимъ подвигамъ должны были возбуждать не фантастические богатыри забытыхъ временъ, а настоящие борцы за его въру и свободу. Нужно сличить "невольницкіе плачи", разсказы о козацкихъ подвигахъ, съ эпически спокойной былиной, чтобъ видъть, куда естественно должны были направиться чувство и захватывающій интересь у людей, жившихъ среди той обстановки упорной борьбы, испытаннаго бъдствія, одержанной побъды. Древняя пъсня была индифферентна, новая близка душъ каждаго; въ древней была не всегда уже понятная фантастика, новая была исполнена глубокой современной реальности картинъ и чувства. Древняя поэзія забывалась на югь, какъ вездь, гдь совершалась діятельная, тревожная исторія, — какъ напримірь забылась древняя поэзія почти во всей Европ'ь; она была забыта въ козацкую эпоху, какъ теперь, въ разростающихся новыхъ обстоятельствахъ, забывается и самая козацкая дума пъвцы ея становятся ръдкостью.

Возвратимся еще къ съверной былинъ. До недавняго времени Кирша Даниловъ былъ единственнымъ свидътелемъ присутствія богатырской былины въ народномъ обращеніи. И теперь, посль новьйшихъ открытій, кажется, нельзя ждать, чтобы нашелся другой край, кром'в олонецкаго (и отчасти архангельскаго), гдѣ бы сбереглось это богатство былинной поэзіи. Что же это за край? Край, котораго внутренняя жизнь раскрывается для нашего свъдънія только во второй половинъ XIX стольтія, - край отдаленный и глухой, куда бъгала масса раскольниковъ, надъясь на недоступное убъжище. Фактъ сохраненія здъсь древней поэзіи очевидно связань съ этой недоступностью захолустья, куда не достигалъ шумъ исторіи, гдв народный быть шель изстари неизменнымь путемь; въ этой-то среде, отбившейся отъ историческаго движенія, и сохранялись поэтическіе запасы старины. Этотъ народъ, живущій въ постоянной борьбъ со скудной природой, не быль ею подавлень; напротивь, въ немъ выработывалась энергія, сильные характеры, --умственные и поэтическіе интересы его находили себъ пищу въ старомъ преданіи, и на-

родъ усвоилъ и развилъ его. Напротивъ, остальная Великая Россія забыла былину-какъ забыла ее Малан Россія; быть можеть, забыла несколько позже последней, потому что не стояла въ техъ условіяхъ, но во всякомъ случав уже не сберегла ея. Въ самомъ свверномъ крав былина начинаетъ разлагаться, стихъ ломается, былина превращается въ прозаическій пересказъ, потомъ въ сказку. т.-е. наконецъ, теряетъ свои отличительныя черты, бледиветъ и забывается. Едва ли можно сомнъваться, что, кромъ съвера, забвеніе старины началось давно, и особенно сильно было именно въ центральныхъ мѣстахъ исторіи. Паденіе богатырской былины указывается и тъмъ фактомъ, что, сколько извъстно теперь по рукописямъ, она еще въ концѣ XVII вѣка (можетъ быть, и ранте) появляется въ сборникахъ въ виде сказки, следовательно, потеряла свое истинное значеніе, а съ другой стороны, смішивалась съ историческою пъсней, и сближение Ильи Муромца съ Ермакомъ или Разинымъ показываетъ, какъ потерялся смыслъ древняго кіевскаго богатыря.

Итакъ, пребываніе древне-кіевскаго эпоса на сѣверѣ можетъ найти себѣ достаточное объясненіе внѣ предположеній о перерывѣ древней кіевской народности и замѣщеніи ея новымъ племенемъ. Дальнѣйшая разработка южно-русской исторіи и общей русской этнологіи, надобно полагать, разъяснить этотъ мнимый перерывъ и покажетъ, что въ южно-русской народности мы имѣемъ дѣло не съ чужимъ племенемъ, а съ отраслью того же корня, отъ котораго идетъ и великорусская отрасль.

Въ концѣ концовъ, вопросъ о народности древняго населенія южной Руси долженъ рѣшиться не только на основаніи языка, тѣмъ болѣе, что подлинные памятники его слишкомъ скудны; не только на основаніи историческихъ предположеній о новой колонизаціи, для которыхъ слишкомъ мало прочныхъ данныхъ; не только на основаніи гипотезъ о судьбахъ древняго эпоса, которыя еще требуютъ разысканія; но также на основаніи цѣлаго характера южнаго племени, насколько онъ можетъ быть опредѣленъ существующими данными, по его этнологическому складу, бытовому обычаю, поэтическому творчеству. Такое изслѣдованіе едва намѣчено 1), и хотя оно во многихъ случаяхъ должно опираться на гипотезу, но тѣмъ не менѣе должно стать задачей историка. Съ этой общей точки зрѣнія не можетъ не бросаться въ глаза разница юга и сѣвера, и какъ древній Святославъ съ

<sup>1)</sup> Напр. Костомаровъ, "Двъ русскія народности", 1861; Забълинъ, "Домашній бытъ русскихъ царей", т. І, 1862, "Исторія русской жизни", 1876—79; Ир. Житецкій, "Смъна народностей въ южной Руси", 1883—84.

его чубомъ и его нравомъ степного на вздника напомнитъ въ потомствъ не московскаго великорусса, а скоръе южно-русскаго козака, такъ лирическій эпосъ Слова о полку Игорев'я отзовется не въ свверной пъснъ, а скоръе въ южнорусской думъ, и самый факть созданія Слова могь быть вторичной ступенью эпическаго развитія, котораго первичная ступень была исходнымъ пунктомъ развившейся потомъ въ народной средъ былины. Историки отмъчаютъ невоинственность сѣверной Руси 1); въ южной, напротивъ. это была весьма яркая черта, которая отъ временъ Олега и Святослава перешла преемственно къ тому запорожскому войску, которое стремилось даже усвоить себь "лицарство", и т. д.

Въ тъхъ условіяхъ историческихъ и племенныхъ, въ какихъ, въроятно, уже съ очень отдаленнаго времени, а затъмъ и въ древнюю историческую пору, жила южная Русь, невозможно представить племенную однородность ея съ съверомъ: эти условія были слишкомъ различны, чтобы при разобщенности бытовой, которая была все-таки значительна, не выработались, даже изъ одного кория, мъстныя отличія, съ теченіемъ времени племенные оттынки выросли въ "двы народности".

Древній періодъ нашей исторіи вообще начинаетъ представляться новъйшимъ изслъдователямъ съ большимъ запасомъ культуры, чемъ полагалось до сихъ поръ; авторитетный писатель въ области археологіи д'влаетъ слівдующія любопытныя замівчанія по

этому вопросу:

"Въ русскихъ древностяхъ періода великокняжескаго господствуетъ историческое заблуждение: періодъ этотъ считается темнымъ не по одному лишь отсутствію историческихъ свид'ятельствъ. но и по господствовавшему будто бы въ немъ примитивному варварству; историки заранбе отказываются изучать быть этой темной, безличной, однообразной среды земледъльческого быта и первобытнаго состоянія зверолововь и кочевниковь. Между темь, нельзя принимать безъ критики и даже ръшительнаго отпора тъхъ заключеній о примитивности древней Руси, которыя сдъланы нашими историками, только на основании буквально понятой морали начальнаго летописца. Нельзя отождествлять добрые нравы. чистые христіанскіе обычаи съ культурою племени, которая, напр., могла стоять въ языческомъ періодѣ для извѣстной мѣстности выше, чемъ въ періодъ христіанскій, по разнымъ причинамъ. Еще менте можно характеристику промысловъ древней Руси начинать съ звъриныхъ лововъ, рыболовства, бортничества, ското-

<sup>1)</sup> Соловьевъ, Ист. Россіи, нов. изд. І, 507.

водства и иныхъ формъ хищническаго пользованія природными богатствами, тогда какъ, очевидно, основнымъ занятіемъ славянскихъ племенъ было земледъліе, а рядомъ съ нимъ издревле и уживались и развивались по мъстностямъ, подъ условіемъ торговли, всевозможные промыслы и ремесла. Не было заводовъ, фабрикъ, но темъ больше было мастерскихъ, и такъ какъ кромъ Кіева, Новгорода, Чернигова и Смоленска, торговыхъ городовъ было мало, то твмъ шире распространялась кустарная промышленность, стоявшая въ до-монгольскій періодъ даже выше, чъмъ въ московское время, въ періодъ стъсненія торговыхъ сношеній; съуженія страны, обособленія ряда областей на запад'я, юг'є и востокъ, подъ гнетомъ страшныхъ нашествій.

"Русь до-монгольскаго періода была въ народной жизни выше ближайшаго последующаго періода, потому что эта жизнь развивалась шире, во всъ стороны, и была разнообразна, благодаря небывалому въ исторіи иныхъ народовъ соединенію разнообразныхъ племенъ въ одной странв, какъ бы подъ однимъ гостепріимномъ кровомъ. Въ этомъ соединеніи, взаимномъ ознакомленіи, а затёмъ и сліяніи быль неизсякаемый источникъ и в'врный залогь всякаго преуспъянія жизненныхъ силь и дарованій націй " 1).

Едва ли сомнительно, что въ этой возбужденной жизни особенная д'ятельность совершалась на югъ, и тъ особенности, которыя мы указывали въ древнемъ періодъ, принадлежали зарождавшейся южно-русской народности, которая въ тъ времена преимущественно дъйствовала. Съ XIII-ХІУ въка югъ и съверъ повели различную исторію. Въ новомъ періодъ центръ дъятельности переходить на съверъ, и въ немъ начинаетъ дъйствовать опредблявшаяся народность великорусская.

Исторія русскаго языка еще не написана, и только нісколько десятильтий назадъ начаты правильныя изследованія. Ей предстоить объяснить внышнюю судьбу и внутреннее развите языка съ тыхъ поръ, какъ исторія можеть уследить первыя проявленія русской національной особенности, до современнаго состоянія річи народной и литературной. Кромъ чисто-филологического интереса, съ точки зрънія историко-литературной два вопроса въ особенности стали предметомъ изысканій, а также и споровъ: отношенія языка церковно-славянскаго и русскаго, и отношенія двухъ вътвей самого русскаго языкаюжной и съверной.

Съ первыхъ шаговъ русской письменности въ нее приняты были

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Кондаковъ, Русскіе клады. Спб. 1896, стр. 6—7.

памятники церковно-славянскіе— на языка того славянскаго племени, для котораго сдёлань быль первоначальный переводъ Писанія или отъ котораго пришли къ намъ первыя книги. Путемъ письменности и богослужебнаго употребленія эти церковно-славянскіе элементы стали тотчась сливаться съ элементами русскаго народнаго языка, съ одной стороны подчиняясь въ рукописяхъ вліянію русской фонетики и формъ, съ другой, передавая свои черты и русскому языку, не только книжному, но черезъ него и народному. Въ древнъйшихъ памятникахъ собственно русской письменности, въ лътописи, поучении, легендъ, оба элемента уже смъшиваются; въ памятникахъ церковно-славянскихъ, явившихся готовыми и списанныхъ на Руси, русскія черты точно также сказываются тотчась; впоследстви смешение усиливается въ различныхъ направленіяхъ и степеняхъ. Рядомъ съ этимъ, въ памятникахъ, отражавшихъ непосредственную дъйствительность: въ драматическихъ и дъловыхъ эпизодахъ льтописи, въ грамотахъ и уставахъ и т. п., является чисто русская народная ръчь. Такимъ образомъ возникаетъ прежде всего вопросъ о взаимныхъ отношенияхъ двухъ элементовъ языка, которые были связаны уже въ памятникахъ старой письменности, въ этомъ связанномъ видъ перешли изъ нея въ новъйшую литературу, тдв Ломоносовъ старался опредълить ихъ отношенія, гдѣ долго шла борьба двухъ элементовъ въ литературномъ языкъ, который органически воспринялъ это наслъдіе стараго книжнаго языка и въ то же время стремился овладъть всъмъ жизненнымъ богатствомъ народной рѣчи.

Старые книжники принимали этоть вопрось полусознательно. Для автора Начальной летописи, "славянскій языкь и русскій — одинъ": подразумъвалось родство Руси съ племенами славянскими, о которыхъ лътописецъ зналь, а также и близость языковъ, потому что понятны были книги, исходившія отъ Кирилла и Меюодія, изъ Моравіи и изъ Болгаріи. Въ теченіе всего стараго періода этотъ вопросъ оставался неясень: русскій языкь часто отожествлялся сь церковно-славянскимь, книжники старались употреблять его вездь, гдь шла важная поучительная річь, когда въ другихъ случаяхъ все больше врывался въ письменность чистейшій народный языкь; въ конце концовь съ одной стороны принималась легенда, что св. Кирилломъ изобрътена была именно русская азбука для русскаго языка; съ другой, въ книгу начинала проникать даже народная поэзія, гдь не было уже никакихъ церковно-славянскихъ элементовъ. Съ конца XVI въка являются первые опыты правильной грамматики, первыя смутныя представленія о необходимости выдёлить два элемента; въ неясномъ видё вопросъ перешель и въ восемнадцатый въкъ, пока наконецъ возникаеть научная филологія. Объ этомъ древнемъ періодъ вопроса см. любопытное собраніе памятниковъ, сдёланное г. Ягичемъ: "Разсужденія южно-славянской и русской старины о церковно-славянскомъ языкъ", въ книгъ: "Изслъдованія по русскому языку". Спб. 1895, стр. 289—1023.

Въ научномъ изследовании церковно-славянскаго языка первымъ авторитетомъ быль аббать Іосифъ Добровскій (съ конца XVIII вѣка); но раньше, чъмъ появился главнъйшій его трудъ: Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris (Vindob. 1822), явилось знаменитое "Разсужденіе о славянскомъ языкъ Востокова (1820), гдъ въ первый разъ

были правильно установлены отношенія церковно-славянскаго языка и другихъ славянскихъ наръчій. Отсюда (вмъстъ съ дальнъйшими трудами Востокова) идуть многочисленныя изследованія русскихь и славянскихъ ученыхъ, а также ученыхъ нъмецкихъ: назовемъ В. Копитара, Шафарика, Фр. Миклошича, Авг. Шлейхера, Срезневскаго, Григоровича, Бодянскаго, А. Лескина, Гейтлера, Ягича и др. Изследованіе этого языка по древнимъ памятникамъ установило полную отдёльность "старо-славянскаго" языка, отъ котораго отличають болье позднюю ступень "церковно-славянскаго", видоизминившагося подъ мистными вліяніями. Опредъленіе русской формы этого церковно-славянскаго языка предпринято въ книгъ г. Булича: "Церковно-славянскіе элементы въ современномъ литературномъ и народномъ русскомъ языкъ. Ч. І. Спб. 1893 (стр. 57—129, литература вопроса).

Начало спеціальныхъ изслідованій объ исторіи русскаго языка и

затымь его современныхы особенностей полагають:

— "Мысли объ исторіи русскаго языка" (1849) Срезневскаго, которому принадлежить затъмъ много изданий памятниковъ старой письменности и также упомянутый обзорь "Древнихъ памятниковъ русскаго письма и языка, Х—ХІУ въковъ" (1-е изд. Спб. 1863; 2-е изд. 1882), и "Славяно-русская Палеографія XI — XIV в'єковъ". Спб. 1885.

— Буслаевъ, Историческая христоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ. М. 1861; 1881; Историческая грамматика русскаго языка, 4-е изд. М. 1875. Важенъ быль и первый трудъ его въ этой области: "О преподаванія отечественнаго языка". М. 1844; 1867.

 — ІІ. Лавровскій, О языка саверных русских латописей. Спб. 1852; О русскомъ полногласіи, въ Изв'ястіяхъ, т. VII. Спб. 1859.

М. А. Колосовъ, Очеркъ исторіи звуковъ и формъ русскаго языка съ XI по XVI ст. Варшава, 1872; Обзоръ звуковыхъ и формальныхъ особенностей народнаго русскаго языка. Варш. 1878, и др.

— А. А. Потебня, Два изследованія о звукахъ русскаго языка. Воронежъ. 1866; Изъ записокъ по руссской грамматикъ, I—II. Воронежъ, 1874; Къ исторіи звуковъ русскаго языка. І. Воронежъ, 1876. II—IV. Варшава, 1880—1883; Изъ записокъ по русской грамматикъ, 2-ое изд. Харьковъ, 1889, и др.

- А. А. Кочубинскій, Къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ

славянскихъ наръчій. Одесса, 1877—1878.

- А. И. Соболевскій, Ивследованія въ области русской грамматики. Варшава, 1881; Статьи по славяно-русскому языку. В. 1883; Очерки изъ исторіи русскаго языка. Кіевъ, 1884; Лекціи по исторіи русскаго языка. Кіевь, 1888; отдёльныя замётки вь варшавскихъ "Фил. Запискахъ" въ кіевскихъ Чтеніяхъ въ Обществъ Нестора Льтописца, Живой Старинъ и пр.

— И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, Подробная программа лекцій въ 1876—1877 учебномъ году. Казань, 1878; Отрывки изъ лекцій по фонетикъ и морфологіи русскаго языка. Вып. І. Воронежь, 1882 и др.

- А. А. Шахматовъ, О языкъ новгородскихъ грамотъ XIII—XIV въка. Спб. 1886; Изслъдованія въ области русской фонетики. Варшава, 1893; Beiträge zur russischen Grammatik, Br Archiv für slavische Philologie Ягича, т. VII, и др.

— В. А. Богородицкій, Гласныя безъ ударенія въ общемъ русскомъ языкъ. Казань, 1884; Курсъ грамматики русскаго языка. Фо-

нетика. Варшава, 1887, и др.

- И. В. Ягичъ, кромъ изданій памятниковъ древне-русскаго языка, изследованія по различнымь частнымь вопросамь въ исторіи русскаго языка (особливо въ "Архивъ"): Четыре критико-палеографическія статьи. Спб. 1884; Критическія зам'ятки по исторіи русскаго языка. Спб. 1889 и др.

— Общій обзоръ этихъ изслідованій за прежнее время сділанъ быль въ книгъ А. А. Котляревскаго: "Древняя русская письменность. Опыть библіологическаго изложенія исторіи ея изученія" и пр. Воронежь 1981 (изъ Филол. Записокъ), и въ "Сочиненіяхъ", т. IV.

Спб. 1995.

Изследованія по исторіи малорусскаго языка не многочисленны. Отметимъ въ особенности: П. И. Житецкаго, Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго нарічія. Кіевъ, 1876 (разборъ этой книги въ отчеть объ Уваровскихъ преміяхъ, 1878, и въ Archiv für slav. Phil. т. I): E. Oronoberaro, Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lemberg, 1880; ero me, O wazniejszych właściwościach języka ruskiego, 1883, въ запискахъ краковской Академіи; А. А. Потебни, упомянутые труды и также: Замътки о малорусскомъ наръчіи, въ воронежскихъ Филол. Запискахъ 1870, и отдёльно 1871; его же, "Малорусская народная пъсня, по списку XVI въка. Текстъ и примъчанія". Вор. 1877, и "Слово о полку Игоревъ". Вор. 1878. Другія подробности въ "Исторіи русской этнографіи", т. ІІІ.

Только въ недавнее время начинаются вмѣстѣ съ собраніями произведеній бізорусской народной поэзіи и изслідованія о языкі: К. Аппель, О бълорусскомъ нарвчи, въ варшавскомъ Филологическомъ Въстникъ, 1880; Исторический обзоръ важнъйшихъ звуковыхъ и морфологическихъ особенностей бълорусскихъ говоровъ. Варшава, 1884; — Е. Ө. Карскій, Обзоръ звуковъ и формъ бѣлорусской ръчи. М. 1886; Карпинскій, о говоръ пинчуковъ (Филолог. Въстникъ, 1888), "Западно-русская Четья—1489 года" (тамъ же, 1889); замътки о языкъ въ "Сборникъ" Добровольскато и пр. По разнымъ отраслямъ русскаго языка см., наконецъ, соотвътственные отдълы

въ Сравнительной грамматикъ Миклошича.

Опять только въ последнее время начинаются изследованія по

мъстнымъ наръчіямъ русскаго языка.

Другой, чрезвычайно важный и любопытный для исторіи языка и для исторіи литературы вопросъ составляють отношенія двухъ основныхъ отраслей русскаго племени и языка, южной и съверной, по обозначенію современному, малорусской и великорусской. Отличительныя особенности большихъ племенныхъ группъ коренятся обыкновенно въ очень давнихъ временахъ, находясь въ связи съ условіями природными, отношеніями съ иноплеменнымъ сосъдствомъ, положеніемъ культуры. Можно предполагать поэтому, что отличія Руси южной и съверной уже возникали съ началомъ писанной истории и русскаго государства. Какому же отдёлу племени принадлежала та ранняя кіевская исторія, которая представляеть такое живое движеніе національных силь, героическіе подвиги и героическія сказанія,

основание русского христіанства, оригинальные памятники письменности, которой принадлежало, между прочимъ, единственное высокопоэтическое произведение всей до-Петровской литературы? Въ прежнія времена этотъ вопросъ не существоваль. Древняя льтопись не говорила о томъ, какія племенныя отношенія лежали въ основі событій; въ исторіи искали только внішнюю судьбу князей и княженій, и объединяли ее счетомъ "степеней". Но въ новъйшіе въка, послъ долгой раздъльной исторіи, племенныя отрасли юга и съвера представились съ такими ръзкими особенностями, что онъ не могли не бросаться въ глаза, а затъмъ не остановить вниманія научнаго изследованія. Еще съ двадцатыхъ годовъ является начало того спора между "южанами и свверянами, который обострился въ последнее время. Главнъйшая возможность спора проистекала изъ того прискорбнаго и неустранимаго факта, который являлся результатомъ древней исторіи южной Руси: это — гибель памятниковь. Въ нов'єйшей исторической наукъ возникло недоумъние о самой непрерывности жившаго здёсь русскаго племени: нечего говорить о томъ. была ли возможна непрерывность памятниковъ. Правда, сохранилось въ счастію значительное число памятниковъ письменности изъ древняго періода, но почти всегда только въ новъйшихъ спискахъ съверно-русскихъ; извъстны счетомъ рукописи южныя, но почти только памятниковъ церковныхъ, переводныхъ, гдв особенности языка лишь редки и случайны; почти не осталось памятниковъ исторической археологіи, и тъ, какіе остались, еще не дослъдованы съ этой стороны; изученіе книжнаго стиля древней южной письменности, которое могло бы дать нъкоторыя указанія, едва намъчено; изученіе содержанія и склада народной поэзіи соединено съ величайшими трудностями, о которыхъ мы упоминали.

Мы укажемь здёсь исторію этого спора только въ краткихъ библіо-

графическихъ указаніяхъ:

- М. Максимовичь въ своемъ первомъ сборникъ "Малорусскихъ пъсенъ", 1827, и далъе, въ Критико-историческомъ изслъдованіи о русскомъ языкъ, 1838; въ Исторіи древне-русской словесности, 1839; въ Начаткахъ русской филологіи, 1845 (Собраніе сочин., т. ІІІ), высказываль мненіе, что южно-русскій языкь представляеть отлельный языкъ въ ряду славянскихъ наръчій независимо отъ другого русскаго языка, съвернаго. Раньше на самостоятельность малорусскаго языка указываль каноникь Могильницкій въ польской стать 1820, переведенной въ Журналъ мин. просв. 1837. Къ началу тридцатыхъ годовъ принадлежить статья Венелина: "О споръ между южанами и съверянами насчеть ихъ россизма", изданная въ 1847.

– Срезневскій въ "Мысляхъ объ исторіи русскаго языка", 1849, считаль, что малорусское наръчіе возникло впервые въ XIII — XIV

- П. Лавровскій, "О языка саверно-русских латописей", 1852, принималь ту же хронологію, ставя образованіе нарвчій въ связь съ цолитическимъ раздъленіемъ съверной и южной Руси, что совершилось въ XIII-XIV въкъ.

- Погодинъ въ "Запискъ о древнемъ русскомъ языкъ" (въ "Извъстіяхъ" 1856), примыкая къ мненіямъ двухъ последнихъ ученыхъ, утверждаль, что до XIV вѣка въ Кіевѣ жили великоруссы, удалившіеся послѣ татарскаго нашествія на сѣверъ, а малоруссы явились

на ихъ мъсто изъ-за Карпатъ.

Отсюда возгорѣлась жаркая полемика, гдѣ противъ Погодина и Лавровскаго возстать Максимовичъ и другіе. См. "Филологическія письма къ Погодину", 1856; "Отвѣтныя письма", 1857 (Р. Бесѣда и Собр. соч., т. III); отвѣть Погодина на первыя письма въ Р. Бесѣдѣ, 1856. Лавровскій вмѣшался въ споръ статьями: "Обзоръ замѣчательнѣйшихъ особенностей нарѣчія малорусскаго сравнительно съ великорусскимъ и съ другими славянскими нарѣчіями" (Журн. мин. просв., 1859) и "По вопросу о южно-русскомъ языкъ" (въ журналѣ "Основа", 1861); относительно современнаго малорусскаго нарѣчія Лавровскій приближался къ мнѣнію Максимовича объ его особности, но продолжалъ объяснять появленіе малоруссовъ въ Кіевѣ переселеніемъ изъ-за Карпатъ. Максимовичъ отвѣчалъ "Новыми письмами къ Погодину о старобытности малороссійскаго нарѣчія" (День, 1863), а раньше А. Котляревскій поставиль вопрось: "Были ли малоруссы исконными обитателями полянской земли, или пришли изъ-за Карпатъ въ XIV вѣкѣ?"

въ "Основъ", 1862.

Споръ поднялся вновь въ восьмидесятыхъ годахъ, и опять, главнымъ образомъ, на основани языка. Правда, съ пятидесятыхъ годовъ филологическія изученія сильно подвинулись впередъ, и приведено было въ извъстность не мало памятниковъ, раньше почти или совсвить не тронутыхъ, но споръ досель остается не рышеннымъ. Началомъ его быль докладъ А. Соболевскаго: Какъ говорили въ Кіевь въ XIV-XV въкъ? въ обществъ Нестора-лътописца, изложенный въ Чтеніяхъ этого Общества, вмѣстѣ съ возникшими по этому вопросу преніями и подтвержденный потомъ въ "Очеркахъ изъ исторіи русскаго языка" разборомъ нёсколькихъ рукописей; выводъ заключался въ томъ, что "древній кіевскій говоръ (какъ предполагалось обыкновенно: малорусскій) быль совершенно отличень отв древняго галицковолынскаго нарвчин и принадлежаль къ числу великорусскихъ говоровъ", — такимъ образомъ малорусскій языкъ въ Кіевъ есть явленіе позднее, и должно быть объясняемо наплывомъ западнаго южно-русскаго, собственно галицко-волынскаго элемента". Это была следовательно та же точка зрвнія Погодина, нівсколько видоизміненная и обставленная филологическими аргументами. Въ тъхъ же Чтеніяхъ приведены были возраженія противъ этого взгляда со стороны П. Житецкаго, Н. Дашкевича, В. Антоновича; последній возвратился къ тому же предмету въ стать о судьб и значени Кіева съ XIV по XVI стольтіе (въ "Монографіяхъ". Кіевъ, 1885), на что опять сделано было возражение Соболевскимъ (киевския Университетския Извъстія, 1885). Затымь противь этого взгляда сдъланы были возраженія въ упомянутыхъ "Критико-палеографическихъ статьяхъ" г. Ягича, на которыя Соболевскій отвічаль въ "Журналі мин. просв.", 1885. По поводу "Лекцій" Соболевскаго вопросъ быль снова поднять г. Ягичемъ въ "Критическихъ Замъткахъ", 1889, но во второмъ изданіи Лекцій авторъ остался при своемъ мнѣніи.

Обзоръ прежняго состоянія вопроса сдёлань быль мною въ "В. Е." 1886, апрёль: "Споръ между южанами и съверянами"; а въ последнее

время съ филологической стороны вопросъ подробно разсматривается въ статьъ: Dialectologische Merkmale des südrussischen Denkmales "Zitije sv. Savy", А. Колессы, въ "Архивъ Ягича, т. XVIII, 1896, стр. 203—228, 473—523. Новый критикъ высказывается противъ положеній г. Соболевскаго, также какъ и противъ взглядовъ г. Шахматова, принимающаго эти положенія (Изследованія въ области русской фонетики, стр. 114, 132; Къ вопросу объ образовании русскихъ нарвчій, въ "Р. Фил. Въстн." 1894, вып. III, стр. 1—12). "Въ первой фазѣ исторической жизни русскаго народа, говоритъ Колесса, Шахматовъ находить двъ группы русскихъ наръчій; юго-западную и съверо-восточную, которыя должны были отвечать политической группировкъ русскихъ княженій (Ростиславичи, Изяславъ Владимировичъ, Ярославичи). Эти группировка постоянно измѣняется въ теченіе XI— XV въковъ, смотря по политическимъ событіямъ, такъ что мы "post tot discrimina rerum" въ XVI стольтіи видимъ опять ту же группировку, какую видъли уже въ XI въкъ... Всъ эти комбинаціи Шахматовъ выставляетъ какъ тезисы, которыхъ онъ не доказываетъ. Но если понятно, что политическое господство какого-нибудь племени можеть оказывать вліяніе на письменный языкъ, то никакъ нельзя ставить ходъ развитія народнаго языка и группировку нарічій и говоровъ въ зависимость отъ такихъ измънчивыхъ политическихъ отношеній при тіхъ средствахъ, какія были въ распоряженіи тогдашнихъ государствъ".

Что касается вопроса объ историческихъ судьбахъ Кіева и кіевской земли, то новыя изслѣдованія не подтверждаютъ съ исторической стороны тѣхъ заключеній, къ которымъ приходилъ г. Соболевскій. См. труды М. Ф. Владимірскаго-Буданова: Населеніе югозападной Россіи отъ половины XIII до половины XV вѣка, въ "Архивѣ юго-западной Россіи", т. VII; М. Грушевскаго, "Очеркъ исторіи кіевской земли отъ смерти Ярослава до конца XIV столѣтія". Кіевъ, 1891; Р. Зотова, "О черниговскихъ князьяхъ по Любецкому синодику, и о черниговскомъ княжествѣ въ татарское время". Спб.

## ГЛАВА У.

## Средніе въка русской письменности.

Границы средняго періода. — Это періодъ спеціально великорусскій и московскій.—Татарское иго и освобожденіе.—Московское объединеніе; расширеніе территоріи.—Формы московской жизни.

Упадовъ образованія. — Усиленіе византійскихъ вліяній. — Возвышеніе іерархіи. — Связи съ православнымъ Востокомъ. — Юго-славянскія отношенія. — Московское міровоззрѣніе: крайняя національная исключительность.

Отъ первыхъ въковъ русскаго христіанства и начинавшагося образованія къ XIII—XV въкамъ во внутреннихъ основахъ русской жизни не произошло, повидимому, никакихъ перемънъ: та же ревность въ установлении православно - христіанскихъ началь; та же политическая неустойчивость, вследствіе которой русская земля, единая по народному происхождению и въръ, была однако раздёлена на земли и княженія съ своими мёстными интересами и княжескими притязаніями и раздорами; тоть же характерь образованія въ книжномъ меньшинствѣ и простодушное двоевѣріе въ массъ; во внутреннемъ складъ умственной жизни, а за нею и литературы не предвидёлось измёненій, —но вслёдствіе частью внышнихъ чрезвычайныхъ событій, частью естественно выроставшаго стремленія къ государственной организаціи, въ упомянутые въка въ русской жизни совершился великій перевороть, отразившійся на судьбъ всего надіональнаго цълаго. Внъшнія событія оказали прямое и косвенное вліяніе на самую судьбу образованія и литературы: многимъ прежнимъ задаткамъ свѣжаго развитія не суждено было созрѣть; произошла несомнѣнная остановка; горизонть образованія сталь теснье. Самый народъ разбился на двъ части, которыя жили съ тъхъ поръ цълые въка отдельною жизнью; но когда западъ и югъ подпадали въ конце концовъ иноземному и иноверному владычеству Литвы и Польши, на востокъ стало складываться и къ концу XV въка сложилось

русское царство, которое все болѣе расширялось и усиливалось въ теченіе XVI и XVII вѣка, несмотря на страшное потрясеніе Смутнаго времени. Здѣсь сосредоточилась русская жизнь послѣ тяжкой борьбы противъ татарскаго ига, въ своеобразныхъ условіяхъ по-восточному деспотическаго государства, въ удаленіи отъ культурныхъ связей съ западомъ, въ крайней національной и религіозной исключительности, которая поддерживалась этимъ отдаленіемъ и сама его поддерживала. Литература этой энохи выростала изъ старыхъ начатковъ въ одностороннемъ, исключительно церковномъ направленіи, не давая мѣста ни научному знанію, которое тѣмъ временемъ уже совершало свои великія пріобрѣтенія на западѣ, ни народно-поэтическому творчеству, которое пробивалось въ книгу только разъединенными эпизодами, или даже только намеками, въ свою очередь воспринявъ

значительную долю книжной легенды.

Основными событіями, которыя съ XIII в'яка потрясли политическій быть древней Руси, были татарское нашествіе на востокъ, литовское завоевание на западъ. Можно думать, что разрушительность татарскаго нашествія разв'є только до изв'єстной степени могла быть ограничена или задержана большей сосрепоточенностью народныхъ силъ; политическая неурядица удъльной системы, разъединение земель, себялюбивые княжеские раздоры, безъ сомненія, имели свою долю въ томъ страшномъ пораженіи, какое было нанесено татарами, и въ самыхъ успъхахъ литовскаго завоеванія; но съ другой стороны татарское нашествіе было такимъ грознымъ стихійнымъ движеніемъ, сила котораго трудно поддается вычисленію: двигалась громадная кочевая масса, не нуждавшаяся въ осъдлости, все разрушавшая и повидимому столь многочисленная, что разбросанное население древней Руси только при особенныхъ усиліяхъ могло бы противопоставить ей равное сопротивление. На западъ литовское завоеваніе вскоръ потеряло свой первоначальный характерь: смѣнилась княжеская династія, при чемъ старая отчасти сливалась съ новою; русскій языкт оставался языкомъ церкви и государства, но во всякомъ случав произошель политическій расколь, и соединеніе "Литовскаго" княжества съ Польшей окончательно раздълило русскій народъ между двумя враждебными одно другому государствами. Внутренняя жизнь здёсь и тамъ пошла по разнымъ направленіямъ, и только съ техъ поръ, какъ московское государство почувствовало свою силу, возродилось стремленіе объединить старое русское наследіе, стремленіе, которое уже въ половинъ XVII въка успъло достигнуть (хотя неполнаго) присоединенія Малороссіи, и только къ концу XVIII вѣка — присоединенія западной Руси.

Такимъ образомъ, говоря о русской литературъ средняго періода, надо говорить собственно о восточной Руси, которая ведеть съ половины XIII въка свою отдъльную жизнь: здъсь послъ страшныхъ испытаній, при крайне трудныхъ условіяхъ, съ великими жертвами матеріальными и нравственными, достигается политическое и, пока еще одностороннее, національное единство; только здъсь хранилась старая традиція, развиваясь въ упомянутомъ исключительномъ направленіи.

Границы второго періода русской жизни полагаются обыкновенно отъ татарскаго нашествія до конца XVII вѣка: это время по преимуществу московское. Здѣсь произошли или установились новыя видоизмѣненія самой народности; общественная и умственная жизнь сложилась въ особыя формы, какихъ мы не видали прежде, и которыя потомъ надолго, даже до сихъ поръ, отзывались на національномъ существованіи, какъ историческая черта, пріобрѣтенная многими вѣками.

Въ обще-историческомъ отношении русское племя поставлено было въ положение, которое было его бъдствиемъ и его заслугой. Наплывъ средне-азіатскихъ племенъ, начавшійся съ первыхъ въковъ нашей исторіи, издавна проходиль черезъ земли русскаго племени; за гуннами, аварами, здъсь прошла венгерская орда, печенъги, половцы, наконецъ, послъднее средне-азіатское нашествіе монголовъ, когда на юго-востокъ Европы нісколько поздніве наступали орды турецкія. Юго-славянскій міръ, нікогда связанный съ древней Русью въ религии и образованности, паль подъ турецкимъ завоеваніемъ: въ 1393-96 было разрушено Болгарское царство; въ 1389 Косовская битва окончила существование Сербскаго царства; дальнъйшая тяжелая судьба балканскаго славянства состояла только въ усиліяхъ спасать свою религіозную и національную особность. Русская земля, одно время почти затопленная волной нашествія, одна оставалась представительнипей юго-восточнаго православнаго славянства. Она избавилась, наконець, отъ ига, но еще долго должна была вести борьбу съ азіатскимъ Востокомъ, которая тянется — въ последнихъ столкновеніяхъ — до нашего времени.

Эта борьба съ Востокомъ была великимъ бѣдствіемъ для русскаго племени—она разорвала надолго національную цѣлость сѣверной и южной Руси; задержала умственное развитіе, отнявъ много силы на матеріальную защиту національности и отдаливъ

Россію отъ европейскаго Запада; наконецъ, вслъдствіе долгаго сосъдства, оставила свой слъдъ на самомъ національномъ характеръ. Въ европейской исторіи древняя Россія оказала этой борьбой великую, хотя невольную услугу: она выносила на своихъ плечахъ страшныя азіатскія нашествія, и при всемъ невысокомъуровнъ ен культуры, она боролась противъ Востока во имя общаго европейскаго начала, такъ какъ это была борьба не только за свою независимость, но и борьба за христіанство противъ невърныхъ. Европа почти не видъла этого врага, до нея мало или совсёмъ не достигали бъдствія борьбы, поэтому она рёдко оп'ьнивала это положение вещей-несправедливость, которая и до нашего времени не давала европейской исторіографіи и обществу правильно опредълять историческій судьбы Россіи и существенный источникъ ея сравнительной запоздалости. Съ другой стороны, и русскіе историки не всегда отдавали себ'в отчеть възначеніи этого историческаго факта.

Во внутренней исторіи народности этотъ періодъ ознаменовался прежде всего установленіемъ ел великорусскаго характера: съ отделениемъ русскаго юга и запада подъ власть татаръ, Литвы, Польши, великорусское племя является одно представителемъ независимаго русскаго государства. Сюда перешло историческое преданіе старой Руси, какъ стремленіе къ политической цільности и независимости, и, покрытое великорусскимъ наслоеніемъ, становилось какъ бы исключительной принадлежностью Москвы; и сюда, какъ увидимъ далъе, перешло книжное преданіе, потому что книжное наслъдіе кіевскихъ временъ сохранилось почти исключительно только въ съверныхъ рукописяхъ, и на съверъ находило свое дальнъйшее, хотя видоизмъненное, развитіе. Въ складъ жизни средняго періода возникають, однако, явленія съновымъ національнымъ оттінкомъ, который сталь потомъ господствующимъ. Болъе непосредственная, раздъльная и болъе свободная жизнь прежнихъ временъ уступаетъ государственному ствененю и суровой дисциплинь; политическая и народная опасность вызываеть сосредоточение народныхъ силъ, которое совершается по исторической необходимости, но съ грубой силой и ущербомь для мъстныхъ интересовъ; федерація и въчевое устройство исчезли передъ централизаціей въ Москвъ; свободная сельская община обратилась мало-по-малу въ крупостную; свужие начатки образованности перешли въ крайнюю національную и религіозную исключительность и упрямую неподвижность. Н'вкоторыя изъ этихъ явленій им'вли свое отдаленное начало еще въ старомъ періодъ, но теперь нашли особенно удобную почву для своего развитія въ различныхъ условіяхъ времени.

Историческій процессь образованія этнографическихъ типовъ, уже ярко выступающихъ въ среднемъ періодѣ, до сихъ поръ остается не разъясненнымъ. Сѣверная народность, послѣ политическаго раздѣленія съ югомъ, еще многіе вѣка продолжаетъ рости географически и измѣняться подъ вліяніями климата, мѣстности, сосѣдства, мѣстныхъ условій, —такъ что образованіе ея, какъ характеристическаго типа, окончилось не только не въ

XIV, но разв'я въ XVII—XVIII столътіи.

Географическая область съвернаго, съ тъхъ поръ господствующаго, племени, съ XIII до XVIII въка, расширяется до громадныхъ размеровъ: когда въ XIII веке его крайняя восточная граница едва доходила до нын вшней нижегородской губерніи, при Алексъв Михайловичь восточные предълы Россіи были уже почти тъ, какъ въ недавнее время, до занятія Амурской области и Туркестана. Колонизація, вызываемая внутренними обстоятельствами народной жизни, искавшая новыхъ и свободныхъ земель, воздъйствовала опять на быть и національный характеръ. Она оставила на народъ разнообразный слъдъ новыхъ условій климатическихъ, этнографическихъ и культурныхъ, въ которыя народъ становился. Прежде всего, - когда югъ и западъ были заперты для движенія великорусскаго племени, --- колонизація направилась почти исключительно на съверъ и востокъ, неръдко въ страны гораздо болъе суровыя и бъдныя почвой, но богатыя въ другомъ отношении — пушнымъ товаромъ, рыбными ловлями, горными произведеніями, въ страны-если не пустыя, то съ населеніемъ инородцевъ, стоявшихъ на бол'є низкой ступени развитія. Всего чаще новыя земли бывали совс'ямь не тронуты культурой, и поселенцу приходилось тратить огромный трудь на первоначальную расчистку почвы отъ въковыхъ лъсовъ, — отрываясь отъ свъта, довольствоваться въ своемъ захолусть в разъ принесенным запасомъ культурных в сведений, а иногда и перенимать промысловые и другіе нравы туземцевъ. Путемъ колонизаціи — веденной чисто народною иниціативой пріобр'втались для государства новыя громадныя земли, и народный самостоятельный трудь въ этомъ дёль не припосиль, однако, пользы для внутренней свободы: за поселенцемь, утвердившимся въ новомъ крат, шагомъ следовала фискальная власть сильнаго центра, — эту неизбъжную судьбу чувствоваль даже Ермакъ, когда, завоевавъ Сибирь, долженъ былъ "поклониться" ею московскому государю. Другіе люди, искавшіе именно личной свободы и образовавшіе русское козачество, волжское, донское, лицкое, люди "гулящіе" и "воровскіе", оставались дъйствительно независимы отъ центральной власти, но лишь потому, что жили на спорныхъ земляхъ, открытыхъ татарскому нападенію, по въ концъ концовъ и они стали аванпостами для расширенія государственной территоріи.

Московская политика состояла здёсь во всевозможномъ извлеченіи богатствъ изъ новыхъ областей. Способы извлеченія были простые: съверные и сибирские инородцы облагаемы были ясакомъ, собираніе котораго бывало иногда чистымъ грабежомъ отъ чиновниковъ. Пушной промыселъ, составлявшій тамъ главный промышленный трудъ, быль монополіей казны, стеснительной для частныхъ земскихъ людей. Съ другой стороны, промыслы, требовавшіе изв'ястныхъ знаній, какъ, наприм'яръ, горное д'яло на востокъ Россіи и въ Сибири, или шелководство на югъ (въ XVII в.), оставались на самой грубой степени, — Москва не имъла для того знающихъ людей, пока, наконецъ, сочли нужнымь призывать иноземцевь. Словомъ, новыми богатствами пользовались въ самомъ грубомъ и сыромъ видъ; земскіе промышленники были крайне стеснены; казенные правители угнетали и своихъ, и инородцевъ. Въ выигрышъ оставалась только московская казна, которая получала, однако, свои выгоды съ большою потерей отъ дурного управленія и неум'янья пользоваться природными богатствами.

Съ государственной точки зрѣнія, усвоеніе восточныхъ земель русскому племени было дѣломъ величайшей важности: оно покоряло, отдаляло, обезсиливало азіатскій Востокъ, такъ долго грозившій спокойствію государства, и давало возможность русскому племени прочно установить свое виѣшнее политическое бытіе,—что и было въ тѣ времена насущной потребностью. Но пріобрѣтенія на Востокѣ и будущія выгоды покупались большими пожертвованіями. Тяжелый трудъ завоеванія и усвоенія земель не даваль средствъ и досуга для умственнаго развитія; терялось сосѣдство съ болѣе цивилизованными странами; крайняя разбросанность населенія ослабляла связи земской общины, такъ что при постоянномъ усиленіи централизаціи на долю земства не оставалось никакой общественно-политической самодѣятельности.

Невыгода являлась и въ новыхъ этнографическихъ условіяхъ племени.

Уже при началѣ исторіи, при первыхъ заявленіяхъ политической жизни, Русь является въ тѣсныхъ связяхъ съ финскими племенами въ области Ростова, Суздаля, Мурома; Москва по-

ставлена была на первоначально финской почвъ. Въ Х въкъ, даже на югъ во вновь основанные города приглашаются "лучшіе люди", между прочимъ, и изъ Чуди і); на съверъ участіе чудскаго элемента было еще значительное въ составъ населенія. которое стало потомъ великорусскимъ. Сосъдство и связи съвернаго племени съ финнами тянулись въ теченіе многихъ стол'єтій: остатки финскихъ населеній и теперь еще цілы въ ближайшемъ сосъдствъ съ центральной Россіей нъкогда оно было единственнымъ населеніемъ этихъ краевъ. Сила русской народности была такова, что теперь среднія около-московскія губерніи, гдв именно была страна финскаго племени, представляють чистый великорусскій типъ, Въ этой крупости храненія европейскаго типа, говорилъ Ешевскій, среди безпрерывнаго смъшенія съ племенами азіатскаго происхожденія, и состоить величайшая заслуга русскаго народа; поэтому-то каждый шагъ русскаго племени въ глубину Азіи и становился несомнівнной побідой европейской гражданственности. Чуждыя племена вливались въ народность русскую", принимая главныя условія народности славянской и европейской. Но, какъ ни происходило обрустніе новыхъ земель вымираніемъ ли стараго племени, или смъщеніемъ и принятіемъ русской народности-оно не могло обойтись безъ изв'ястнаго воздействія отъ самого поглощаемаго элемента. Чёмъ объяснить исчезновеніе инородцевъ, — спрашиваетъ Ешевскій, —и думаетъ, что ничемъ инымъ, какъ обрусвніемъ, слитіемъ съ славянскими поселенцами въ одинъ народъ, а въ этомъ случав "нельзя не предполагать ихъ участія въ образованіи народнаго типа" въ мъстахъ ихъ совмъстнаго пребыванія.

Татарское нашествіе и дальнівшія отношенія сь ордою не остались безь своего сліда и въ этнографическомъ отношеніи, или какъ внішнее историческое условіе, или непосредственно. Съ удаленіемъ отъ европейскихъ связей въ складъ жизни примішиваются восточные олементы. Ордынская власть содійствовала московской централизаціи, усиливая власть великаго князя поддержкой орды, — но эта поддержка пріобріталась особой покорностью; восточный взглядъ татаръ на власть, безъ сомнінія, сообщался ихъ союзникамъ, и привычка къ насилію пріобріталась тімъ легче, когда собственная власть покупалась униженіемъ. Съ тіхъ поръ, какъ, по словамъ літописи, "вей князья русскіе отданы были (въ ордів) подъ власть Симеона", — діло московской центра-

<sup>1)</sup> Лѣтоп, подъ 988 г.: князь Владимиръ "нача ставити городы по Деснѣ, и по Востри, и по Трубежеви и по Сулѣ... и поча нарубати мужѣ лучышіѣ отъ Словенъ п отъ Кривичь, и отъ Чюди" и др.

лизаціи было решено. Духовенство пользовалось у татаръ особымъ уваженіемъ, не подпадало "числу"; при помощи ярлыковъ и тархановъ монастыри легко собирали на своихъ земляхъ рѣдкія тогда рабочія руки. Вліяніе духовенства также помогло дёлу московскихъ князей, которыхъ духовенство усердно поддерживало. На народную массу татарское иго легло страшнымъ гнетомъ; грабежь и насиліе были въ порядкі вещей; господство грубой силы было слишкомъ продолжительно, чтобъ не оказать своего дъйствія, прямого или косвеннаго. Съ теченіемъ времени эти отношенія приняли также иной складъ. Еще во времена самаго ига татары начинали принимать христіанство; князья, которые въ старину роднились съ половецкими ханами, теперь роднятся съ татарскими ханами; татары начинаютъ селиться между русскими; въ періодъ борьбы и покоренія самыхъ татарскихъ царствъ, Москва вступала въ связи съ ордами, искала тамъ приверженцевъ, вызывала ихъ въ Россію, давала помъстья татарскимъ царевичамъ и мурзамъ и т. д. Черезъ два-три поколънія выходцы русвли, но ихъ родовыя черты, безъ сомнвнія, сообщались ихъ новой средь, если не передачей обычаевь, то загрубъніемъ нравовъ и упадкомъ образовательныхъ интересовъ, —быль даже распространенъ обычай носить "тафыи", противъ котораго сильно возставало духовенство XVI-го въка. Татарская аристократія дала начало множеству русскихъ княжескихъ и дворянскихъ фамилій. Этнографія современной восточной Россіи почти не тронута изученіемъ; но присутствіе огромнаго числа нынъшнихъ русскихъ поселеній съ татарскими, мордовскими и проч. именами, сильное уменьшеніе или исчезновеніе мѣстныхъ инородцевъ должны указывать, что и здъсь происходиль этнографическій процессьподобный тому, какой въ древности прошла страна съверной Чуди. Московское служилое сословіе наполнялось также немалымъ числомъ выходцевъ изъ западныхъ государствъ, — отъ такихъ выходцевъ ведутъ свое начало не мало русскихъ дворянскихъ фамилій; они обыкновенно быстро русьли, самыя имена передълывались на русскій ладъ, или замънялись русскими прозвищами, -- но эти разрозненныя и немногочисленныя переселенія едва ли внесли значительный этнографическій проценть.

Всего сильнъе была, безъ сомнънія, примъсь съверныхъ и восточныхъ элементовъ. Ассимиляція совершалась въ теченіе иногихъ въковъ, на обширныхъ пространствахъ, и въ результатъ ея, вмъсть съ вліяніями климатическими и бытовыми, въ съвернорусскую народность неизб'яжно должна была войти доля новыхъ физическихъ и нравственныхъ свойствъ; и при смѣшеніи съ народностями положительно низшими, какъ финскія племена, или порядочно дикими (какъ татарскія), не было бы удивительно, если бы въ окончательномъ счетѣ эта ассимиляція понизила старый національный уровень, или по крайней мѣрѣ дала одностороннее направленіе національнымъ даннымъ, съ которыми племя начинало свою исторію. При этомъ однако всегда пріобрѣтено было господство русскаго языка и православнаго быта.

Съ расширеніемъ государственной территоріи шло постоянное возростание московской централизации и упадокъ старыхъ бытовыхъ формъ и преданій—удъльной федераціи въчевыхъ обычаевъ, общинной автономіи, наконецъ, личной свободы сельскаго населенія. Установленіе централизаціи не было, конечно, достигнуто только личною политикою нескольких князей; это быль результать целой исторіи, созданіе целаго народа, т.-е. именно великоруссскаго племени. Потребность созданія государства была естественныму фактомъ развитія народа; она повела въ началь исторіи въ первому призванію князей; стремленія къ объединенію являются уже въ древнемъ періодъ; что объединеніе прочно установилось въ средній періодъ въ великорусскомъ племени. это зависило не только отъ особенныхъ предполагаемыхъ свойствъ этого племени, но и отъ особыхъ историческихъ обстоятельствъ. Въ данныхъ условіяхъ оно произошло въ формахъ, отвічавшихъ свойствамъ великорусскаго племени, - промышленно - рабочаго, смътливаго, выносливаго, но съ менъе выработанной личной индивидуальностью; собиратели государства не останавливались передъ лукавымъ разсчетомъ или грубой силой для достиженія цёли. Великоруссу съверо-востока не трудно было отказаться отъ стараго преданія. Централизація началась на почвъ, которая была сравнительно новымъ пріобр'єтеніемъ племени: когда старая Русь оставалась въ Кіевь и Новгородь, новая начиналась въ Москвь, и главная сила последней была въ великорусскомъ северо-востокъ. Паденіе старыхъ формъ заняло нісколько столітій и завершилось уже въ XVII въкъ; въ это паденіе вовлечены были малопо-малу всв общественныя формы средней Руси: пали отдъльныя княженія, представлявшія отдёльныя "земли"; исчезли візча, которыя встречаются и на севере въ XIII столети и следъ которыхъ остался только въ тъсномъ кругу сельскаго самоуправленія и въ правѣ писать собирательныя челобитныя; бродячая дружина была прикръплена раздачей помъстій и обязательной службой; остатовъ прежней свободы, право отъёзда, на которое ссылался Курбскій при Грозномъ, исчезъ уже вскорѣ; крестьянская свобода передвиженія ограничена была Юрьевымъ днемъ, а подъ

конецъ лишена была и этого обычан. Въ "соборахъ" отразилось только неопредъленное воспоминание о правъ земскаго голоса, и самые соборы прекратились ко второй половинъ XVII въка.

Основныя учрежденія, господствующія въ жизни націи, считаются выраженіемъ ел политическо-общественныхъ идей. Такъ создалась московская централизація. Но это теоретическое представленіе должно понимать въ изв'єстныхъ границахъ. Во-первыхъ, подобныя учрежденія, хотя, по мижнію историковъ, исходять изъ народнаго источника, въ сущности не всегда бываютъ дъйствительнымъ осуществленіемъ народнаго идеала. Московская централизація сдълала многое изъ того, для чего народъ создаваль ее; она освободила и объединила государство, но во многихъ другихъ отношеніяхъ отъ нея ждали не совсемъ того, что она давала: какъ въ западныхъ монархіяхъ король являлся союзникомъ и оберегателемъ городскихъ общинъ противъ захватовъ феодализма, такъ московскій царь, въ предположеніи народа, быль оберегателемь "земли" оть боярства: но Россія не избъгла зда народнаго угнетенія, отъ котораго искала защиты въ-, земскомъ" царъ. "Земля" только изръдка призываема была подавать свой голосъ о дълахъ государства; эти призывы были случайны, вполнъ зависъли отъ доброй воли центральной власти, и, слъдовательно, не представляли никакого прочнаго явленія государственности, никакого права. Во-вторыхъ, самъ идеалъ быль собственно принадлежностью тёхъ временныхъ историческихъ условій, которыя представляли власть умамъ народа именно въ такихъ формахъ. Между тъмъ, разъ созданное учреждение старалось закръпить свои формы, объемъ и способы дъйствія, и продолжало господствовать и тогда, когда народная жизнь принимала новый обороть, возникали новыя потребности, которымъ учреждение уже переставало удовлетворять. Московское царство не давало общественнаго права, и не давало просвъщенія. Отсюда возникаеть въ народ'є темное сознаніе какого-то недостатка, смутное исканіе чего-то новаго, тяжелое недоум'вніе. Такой элементь быль въ расколь XVII-го въка. Отсюда, съ противоположной стороны, объясняется, почему возможенъ быль столь кругой повороть цълаго быта во время реформы. Петру не нравится восточный характеръ московскаго быта и самой власти, и онъ (съ полнымъ сочувствіемъ приверженной къ нему партіи) рішился измінить этоть быть въ боліве европейскомъ смыслъ. Характеръ Московскаго царства былъ дъйствительно восточный: когда народъ выработываль въ XIV—XV въкъ свой идеаль, онъ не имълъ въ своей жизни соотвътственнаго явленія: "ласковый князь Владимиръ" быль идеалъ устарълый; онъ слишкомъ жиль въ героической эпохѣ, и быль достояніемъ поэзіи и преданія. Народу нуженъ быль болье дылтельный и могущественный хранитель земскаго интереса внутри и защитникъ святой Руси отъ внешнихъ враговъ. Идеалъ такого правителя давно рисовала церковная литература; духовенство, явившееся съ самаго начала союзникомъ княжеской власти, имъло готовый образенъ въ византійскомъ императоръ. Такимъ образомъ, первая основная идея царя быль царь библейскій, о которомъ читали въ священной исторіи; далье, живымъ представителемъ парскаго достоинства быль царь греческій, величіе котораго дополнялось церковнымъ освящениемъ; наконецъ, третій царь, котораго знали русскіе, быль "царь" ордынскій, еще незадолго перель основаніемъ московскаго царства ему принадлежала настоящая верховная власть надъ русскими князьями и землями, и царь московскій въ этихъ отношеніяхъ изв'єстнымъ образомъ насл'єдоваль ордынскому царю.

Московская централизація установилась не безъ сильной борьбы не только съ династическими своекорыстными стремленіями удёльных князей, но и съ различными стремленіями земскихъ массъ. Страшныя насилія, совершенныя въ Новгородъ Иванами Васильевичами, могуть служить меркой того сопротивленія, какое народная масса оказывала московскимъ притязаніямъ; побъда послъднихъ едва ли показываетъ, что онъ были совсёмь правы. Съ новгородской независимостью погибли старыя стихіи народной жизни, которыя могли им'єть свое развитіе, а способъ действій открываль дорогу насилію, безъ сомненія ожесточавшему народные нравы. Господствующая система вызвала въ самихъ народныхъ массахъ продолжительный, хотя пассивный протесть, состоявшій въ бъгствъ людей изъ государства: козачество получило отсюда большой контингенть; прямыя возстанія, какъ Стеньки Разина, им'єли несомн'єнную популярность. следъ которой остался доныне въ народныхъ разбойничьихъ песняхъ. Въ расколъ уходили люди, въ которыхъ, кром'в религознаго разногласія съ господствующимъ духовенствомъ, было и недовольство свётской властью.

Въ дѣлѣ образованія средній періодъ, особенно его первые вѣка, былъ временемъ несомнѣннаго упадка. Многіе начатки, которые мы видѣли въ древнемъ періодѣ, остаются безъ развитія; просвѣщеніе останавливается на данномъ разъ содержаніи,

подводить подъ него всв отношенія жизни и всв требованія мысли, почти не дѣлая опытовъ расширить его. Это содержаніе было перковно-схоластическое. Первая книжность была деломъ духовенства; съ теченіемъ времени, и особенно съ утвержденіемъ централизаціи оно д'влается исключительнымъ представителемъ книжной мудрости; ему принадлежала цензура нравовъ и цензура мыслей. Іерархія оказала свои историческія заслуги въ образованіи государства, въ смягченіи нравовъ, которые дичали въ обстановкъ средневъковой жизни; многочисленные аскеты, основатели множества обителей, пріобр'втавшіе въ народ'в авторитетъ святости, становились живыми образцами христіанской жизни, -- но недостатокъ образованія и въ народъ, и въ большинствъ самого духовенства оставлялъ понятія грубыми и мъщалъ всякому движенію впередъ. Идеи самой іерархіи были клерикальныя въ византійскомъ смыслъ, и распространеніе ихъ послужило однимъ изъ главнъйшнихъ источниковъ національной исключительности, которая надолго, въ различныхъ своихъ проявленіяхъ, стала трудно-одолимымъ пренятствіемъ для успъховъ образованности. Отсутствіе правильной школы ділало пріобрізтеніе знаній случайнымъ и всегда крайне ограниченнымъ; просвъщеніе состояло во внъшнемъ наборъ книжно-церковныхъ свъдъній; образованные дюди средняго періода были начетчики въ церковныхъ книгахъ, въ томъ родъ, какъ бывали потомъ начетчики раскола. Свътская власть сама не имъла иныхъ представленій, всей своей силой поддерживала взгляды іерархіи, и также мало заботилась о школів. Доходило до того, что, при самыхъ умъренныхъ требованіяхъ того времени, самимъ властямъ бросалось въ глаза крайнее невъжество тъхъ, кто долженъ былъ быть религознымъ и нравственнымъ руководителемъ народа (заявленія Геннадія, Стоглаваго собора и проч.); власти решали, что "должно быть книжное ученіе", -- но до половины XVII въка не было принято къ этому никакихъ серьезныхъ мъръ. Когда, наконецъ, чувствовалась необходимость въ ученомъ знаніи, въ искусствахъ, въ свъдъніяхъ промышленныхъ, Москва должна была обращаться къ чужой помощи: издавна призываемы были въ Москву ученые греки и южные славяне -- знатоки церковной книжности, западные иностранцы-приносившіе практическое знаніе, какъ архитекторы, литейщики, врачи, астрологи и т. п., наконець, ученые кіевскіе, съ которыми и началась правильная школа.

Вліянія византійскія въ теченіе средняго періода болве и болбе возростають, хотя въ одномъ исключительномъ направленіи, не помогая въ сущности ділу образованія. Продолжаются постоянныя сношенія по церковнымъ дѣламъ, переводится византійская церковная литература, приміняется византійское законолательство и обычаи.

Общественная сила духовенства постоянно возростаетъ. Ко второй половинъ XIII въка относятся древнъйшіе извъстные списки "Кормчей", которая, кромъ каноническихъ законоположеній (апостольскія правила, постановленія вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ, правила св. отецъ), заключала свътскіе законы византійскихъ императоровъ 1). Византійскіе законы, рядомъ съ каноническими, пользовались великимъ уваженіемъ и также нашли мъсто въ русскомъ законодательствъ: къ "Судебнику" даря Ивана Васильевича прибавлялись законы Юстиніана; редакторы "Уложенія" прямо говорять, что, между прочимь, руководились правилами св. апостоль и св. отець, и "градскими законами греческихъ царей". Когда во внутреннихъ отношеніяхъ стало обнаруживаться стремленіе къ централизаціи и единовластію, этому стремленію сильно содбиствовала іерархія, которая уже восприняла точку зр'внія византійскаго законодательства и литературы, развивавшихъ понятіе о единомъ верховномъ властителъ. По преданію Византія прислала еще Владимиру Мономаху царскія украшенія; при брак' Ивана III съ Софьей Палеологъ, греческое вліяніе д'виствовало уже прямо, и нововведенія царицы и ея грековъ не безъ основанія казались тогдашнимъ политикамъ "переставливаньемъ обычаевъ" (которое они считали опаснымъ даже для существованія государства), -- это были вещи д'якствительно новыя. Обстановка царской власти въ XVI-XVII въкъ была чисто византійская 2).

Возвышение великаго князя московскаго возвышало и јерархію. Въ государственныхъ дёлахъ издавна князья искали благословенія святителей; теперь оно становилось необходимой санкціей, —если не по праву, то по требованіямъ благочестія. Авторитеть церковной власти усиливался съ матеріальнымъ положеніемъ. По времени духовенство было изъ первыхъ вотчинниковъ,

<sup>1)</sup> Отмътимъ, какъ не лишенный интереса образчикъ клерикальной исключительности, своего рода канцелярской тайны — въ письмѣ, при которомъ деспотъ болгарскій Іаковъ Святославъ посылаль русскому митрополиту Кириллу списокъ Кормчей, Зонары (около 1262 г.). Онъ внушаеть Кириллу, чтобы эта "Зонара" (такъ называеть онъ Кормчую)— "да ся нигдъ не пръпишеть, понеже тако подобно есть сей Зонаръ во всякомъ царствъ единой быти".

<sup>2)</sup> Любонытень въ этомъ отношенін проекть, составленный при Өедорь Алексвевичь, о степеняхь для государственныхь и придворныхь чиновь: кромы обыкновенныхъ русскихъ чиновъ и должностей, здъсь являются званія и должности, составленныя по придворному штату византійскихъ императоровъ. Почему проектъ остался безъ исполненія, неизв'єстно; полагають, что онъ им'єль отношеніе къ уничтоженію мъстничества (Калачовъ, о Кормчей, стр. 100).

и впосл'єдствіи было богатыйшимъ землевладыльнемъ: князья и частные люди давали монастырямъ и церквамъ богатые вклады десятиной, землями и деньгами. Въ своихъ земляхъ духовенство имѣло независимое управленіе и судъ (кромѣ нѣкоторыхъ уголовныхъ дѣлъ). Свои права на земли и иныя мірскія блага оно еще при Иванѣ III защищало ссылками на апостольскія правила, соборныя постановленія и законы "благочестивыхъ царей константиноградскихъ" 1). Свѣтская власть стала находить, наконецъ, что духовенство становится чрезмѣрно сильно, и Иванъ III, Иванъ IV и еще больше Алексѣй и Өедоръ, считали нужнымъ отмѣнять тарханы, налагать на церковныя имѣнія обычныя пошлины, запрещать новые земельные вклады и завѣщанія въ пользу монастырей, "чтобы земля изъ службы не выходила".

Тъмъ не менъе, церковь владъла общирными матеріальными средствами. Учрежденіе патріаршества придало новый блескъ свътскому вліянію церковной власти: патріархъ Филаретъ, патріархъ Никонъ были настоящими соправителями царей Михаила и Алексъя.

Съ паденіемъ славянскихъ царствъ и самаго Константино поля, съ подчиненіемъ южной и западной Руси Литвѣ, московское царство возвышается въ глазахъ христіанскаго Востока и самихъ русскихъ, какъ единственное свободное и сильное православное царство. Москва, "третій Римъ", становится прибѣжищемъ, куда обращаются за "милостыней" южно-славянскіе, греческіе и восточные іерархи и монастыри; просители шли сюда толпами, выпрашивали пособій для своихъ епархій, монастырей и соотечественниковъ, описывая свои бѣдствія подъ игомъ невѣрныхъ. Хотя московскія власти стали, наконецъ, принимать просителей съ большимъ разборомъ, но въ цѣломъ рѣчи пришельцевъ льстили національному самолюбію: отзывы этихъ людей, приходившихъ издалека, укрѣпляли мысль, что Московское царство есть высшій представитель и хранитель православія, что это его слава и задача.

Пришельцы являлись изъ всёхъ странъ православнаго Востока—изъ Константинополя, Антіохіи, Александріи, Іерусалима; но въ числѣ болѣе близкихъ отношеній были связи русскаго православія съ Авономъ, а также и южнымъ славянствомъ. Авонъ издавна привлекалъ особенное почтеніе обиліемъ священныхъ

<sup>1).</sup> Эти правила и законы указывали, чтобы "святители и монастыри, грады и волости, слободы и села имъли, и суды и управленія, и пошлины и оброки и дани церковния держали", — и за нарушеніе этого держанія грозили проклятіемъ въ этомъ въкъ и въ будущемъ.

воспоминаній, поражавшихъ благочестивое воображеніе. Святая Гора была усъяна монастырями; это была спеціальная школа подвижничества, куда съ первыхъ въковъ отправлялись и подолгу живали русскіе благочестивые люди; на Авон'в были, наконецъ, славянскіе и русскіе монастыри. Содійствіе Авона русскому православію было самое действительное. Сюда стекалось всегда множество поклонниковъ, на которыхъ производила сильное дъйствие вся обстановка этой страны подвижничества, гдъ собирались представители всего восточнаго православія, куда направлялись богатые дары всёхъ православныхъ царей и владёльцевъ, куда сходились отовсюду церковные книжники. На Авонъ писались и переводились также русскія книги; это была какт бы центральная библіотека восточнаго православія, откуда распространялись перковныя произведенія и легенды. "Авсискіе старцы" были частыми посътителями Москвы. Авонъ имълъ свою долю дъятельнаго участія въ борьбъ южно-русскаго православія противъ уній и католичества; сюда патріархъ Никонъ посылаль за треческими книгами, когда быль поднять вопрось объ исправлении русскихъ богослужебныхъ книгъ.

По всей въроятности, черезъ Аоонъ въ значительной степени шель и литературный обмёнь Москвы съ южнымъ славянствомъ. Въ началъ нашего средняго періода существовали еще и южнославянскія царства, въ которыхъ продолжалась литературная діятельность, начатая учениками Кирилла и Меводія. Господство старо-славянского литературного языка, съ незначительными племенными оттънками, дълало то, что однъ и тъ же рукописи ходили между русскими, болгарами и православными сербами. Въ древнемъ періодѣ большинство переводовъ съ греческаго сдѣлано было, повидимому, именно на югв, такъ что русскіе получали отсюда много уже готовыхъ произведеній 1). Южное славянство переживало передъ концомъ славянскихъ царствъ последній разцевть своей письменности подъ близкими вліяніями греческой церковности и на это время сильно превышало литературными силами Москву, которая въ самой Россіи была тогда б'єдна книжностью. Отъ южнаго славянства, какъ изъ Греціи, приходили ученые іерархи и иноки, которые нередко занимали видныя места въ русской церкви и церковной образованности; напр., сербы и болгары — митр. Кипріанъ, Пахомій, Григорій Самвлакъ; греки митр. Фотій, Максимъ, Арсеній и другіе. Но съ паденіемъ южно-

<sup>1)</sup> Въ послъднее время, съ болъе подробнымъ изученіемъ памятниковъ, въ этомъ ихъ разрядъ начинаютъ иногда открывать трудъ русскихъ переводчиковъ. Таковы, напр., заключенія А. И. Соболевскаго.

славянской независимости этоть литературный источникъ малопо-малу изсякаеть: церковное просвъщеніе падаеть подъ турецкимъ игомъ; южные славяне приходять въ Москву просителями "милостыни" и, въ свою очередь, запасаются здъсь (хотя
и скудно) книгами, которыя становились ръдки въ ихъ отечествъ.
Въ одной Москвъ они видъли свободное православіе, и усиленіе
русскаго государства дало первыя надежды на освобожденіе, которыя съ того времени жили въ турецкомъ славянствъ.

Тѣ условія, въ которыхъ складывалась національная жизнь Московскаго царства, съ теченіемъ времени все больше и больше уединяли его въ особую систему представленій политическихъ, религіозныхъ, общественныхъ и образовательныхъ. Люди Московскаго царства въ концъ концовъ стали считать себя избраннымъ народомъ, представителями истиннаго христіанства, и съ крайней нетерпимостью относились ко всему неправославному, считая его почти нехристіанскимъ. Московское царство, отд'влившись точно китайской ствной отъ европейскаго Запада, недовърчиво относилось къ его знанію, опасалось сношеній съ нимъ, какъ заразы, спасной для сохраненія истинной в'тры, а слідовательно и душевнаго спасенія. Это явленіе им'вло свои многоразличныя причины: татарское иго, отдъленіе южной и западной Руси удалили центръ русскаго племени на востокъ, и географически раздълили Россію и Европу; путь на западъ могъ лежать черезъ враждебную Литву и Польшу. Новгородъ не пользовался сочувствіемъ и дов'єріемъ Москвы по своему стремленію къ независимости. Византія съ самаго начала внушала вражду къ отдёлившемуся Риму, и религіозная нетерпимость, наконецъ, прививалась тъмъ больше, когда религіозные противники (поляки, нъмцы) оказывались и политическими врагами, когда въ притязаніяхъ римской церкви легко было усмотръть теократическое властолюбіе, политическую интригу, и другую нетерпимость, которая и вызывала отпоръ. Судьба православія на русскомъ юго-западъ, въ борьбѣ съ уніей и католичествомъ, подъ политическимъ угнетеніемь, еще болье возбуждала религіозную вражду, вмъстъ съ напіональной. Религіозная исключительность явилась весьма естественнымъ послъдствіемъ этого уединеннаго положенія, когда для народнаго образованія не было никакой школы, и народная мысль, ограниченная однимъ церковно-легендарнымъ содержаніемъ, ставила во главу всъхъ отношеній исключительно религіозную точку зрѣнія, и, идя въ одномъ этомъ направленіи, приходила къ настоящему фанатизму.

Такимъ образомъ съ обще-исторической точки зрвнія, подоб-

ное состояніе народной жизни им'єть достаточныя объясненія въ условіяхъ времени: при невыгодахъ, оно им'єло и выгоды. Религіозный фанатизмъ устранилъ отъ Россіи всякую возможность вліяній римской теократіи, и вообще создаль для народной массы съверной Россіи р'єзко опред'єленное понятіе своей національной особности, которое въ т'є трудныя времена оказалось большою силой: оно помогло образованію государства, что было тогда д'єломъ національнаго самосохраненія: непосредственный, въ теоріи часто наивный и полу-фантастическій, но вм'єсть сильный практическимъ смысломъ, тонъ мысли одинаково господствоваль во всёхъ слояхъ народа и сообщалъ національному чувству упорную устойчивость.

Но по отношению къ образованию и нравственной жизни народа этотъ порядокъ вещей оканчивался самымъ серьёзнымъ вредомъ. Свою нетерпимость къ католицизму Москва распространила на всю западную Европу и, опасаясь его, отказалась отъ всехъ европейскихъ знаній. Славянофильская школа думала осмыслить этотъ отказъ, утверждая, будто европейское просвъщеніе такъ проникнуто было католической идеей, что везд'в представляло переодътое латинство. Не вдаваясь въ вопросы, подлежащіе богословію, припомнимъ, что, напротивъ, именно въ эти въка западная жизнь представляетъ давно подготовлявшійся протесть противь католической теократіи: отъ Гуса, въ конць XIV въка, до реформаціи, въ первой половинь XVI-го, этотъ протесть внышнимь образомь освободиль отъ наискаго ига большую долю Европы, во-вторыхъ, защищалъ національныя стороны нравственной жизни, наконецъ полагалъ первыя прочныя основы свободнаго научнаго изследованія. Схоластическій характерь науки быль подорвань еще задолго до XVI въка и заявлены были требованія свободнаго изследованія: примеръ Коперника и Галилея, новой философіи и возникавшаго естествознанія указывають достаточно, что нован наука была уже свободна отъ католическаго клерикализма. Русскіе люди тѣхъ вѣковъ не имѣли понятія объ этомъ пвиженіи европейскаго знанія, не подозр'явали, что эта наука въ XVI—XVII въкъ вовсе не была тожественна съ католицизмомъ; но и съ своей точки зрвнія были неспособны уразумьть значеніе науки. Отношенія московской Руси къ западному просвъщенію представляють сміну и колебаніе то ненависти къ латинству, то суевърнаго страха передъ неизвъстной наукой, то неизбъжной практической необходимости прибъгать къ ея содѣйствію.

Русскіе люди того въка, ограниченные исключительнымъ кру-

гомъ своихъ національно-религіозныхъ понятій, были твердо убъждены въ своемъ правовъріи и своемъ національномъ превосходствъ надъ всякими иноземцами, и восточными и западными. Ихъ идеаль было царство въ библейско-византійскомъ, а кромъ того и въ восточно-азіатскомъ стиль. Европа понималась какъ датинство; и даже когда совершилась реформація, по мижнію русскихъ книжниковъ на свътъ прибавилась только одна новая, "люторская", ересь. Все это вмѣстѣ считалось "поганымъ", бусурманскимъ, нехристью: отъ одного въка до другого все увеличивается это отчужденіе, недов'єріе и высоком'єрное презр'єніе къ западнымъ иноземцамъ. Мы увидимъ дальше, какъ наконецъ нужды самого государства заставили его обратиться къ помощи иноземцевъ, — какъ въ самой жизни, практической и литературной, природа, изгоняемая въ дверь, влетала въ окно, и какъ малопо-малу основались умственныя и художественныя связи, которыя легли въ основу новъйшаго періода нашей литературы.

Подозрительность къ чужимъ землямъ—и къ своимъ людямъ—была такова, что путешествія русскихъ "за рубежъ" были совсёмъ невозможны. Власть систематически не пускала никого за границу,—иногда только для торговыхъ дѣлъ, за всевозможными обезпеченіямя; если же кто изъ знатныхъ, нарочитыхъ, людей уѣдетъ въ другое государство, то это считалось за измѣну, и тогда родственниковъ уѣхавшаго пытали "накрѣпко", "трижды", чтобы узнатъ, зачѣмъ уѣхалъ— "не напроваживаючи-ль какихъ воинскихъ людей на московское государство, хотя государствомъ завладѣти, или для какого иного воровского умышленія по чьему

научение ": такъ объясняетъ Котошихинъ.

Подъ влінніемъ правительственныхъ и церковныхъ запретовъ и предостереженій, всего инов'єрнаго и иноземнаго д'єйствительно стали бонться, какъ "гагрены огненныя и зл'єйшія коросты". Флетчеръ вид'єль большую хитрость въ м'єрахъ правительства противъ сближенія съ иноземцами, — но зд'єсь было и простое сл'єдствіе искренней боязни, внушаемой нев'єд'єніемъ. Встр'єчи съ иноземцами, происходившія при такихъ предуб'єжденіяхъ, могла только усиливать недов'єрчивость: русскій вид'єль у иноземца странные для него обычаи, не понималь ихъ, и они прямо казались ему дурными или нехристіанскими. Западныхъ иностранцевъ считали некрещенными и злыми еретиками, сл'єдовательно, погаными, и питали къ нимъ отвращеніе и презр'єніе. Еще Герберштейнъ разсказываетъ, что когда московскіе князья и цари принимали иностранныхъ пословъ, то, допустивъ ихъ къ рукъ, обмывали ее потомъ, чтобы стереть сл'єды оскверняющаго

еретическаго прикосновенія. Конрадъ Буссовъ зам'ячаеть, что русскіе, считая свою землю одну христіанской, а другія языческими, скоръе уморять своихъ дътей, чъмъ пустять ихъ въ чужія страны, гдв имъ грозитъ опасность потерять душевное спасеніе <sup>1</sup>).

Котошихинъ, разсказывая о посольскихъ делахъ и указывая обманы и незнаніе посольскихъ людей, объясняеть это такъ: "Россійскаго государства люди породою своею спесивы и необычайные ко всякому дёлу, понеже въ государстве своемъ наученія никакого доброго не имъютъ и не пріемлють, кромъ спесивства и безстыдства, и ненависти, и неправды", — и прибавляеть: "Благоразумный читателю! чтучи сего писанія не удивляйся. Правда есть тому всему: понеже для науки и обычая въ иныя государства д'втей своихъ не посылають, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ въры и обычаи, и вольность благую, начали-бъ свою въру отмънить и приставать въ инымъ, и о возвращеніи къ домомъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не им'єли и не мыслили" 2).

Понятно, что по уровню русской образованности, по грубости понятій и нравовъ, иностранцы могли смотръть на нихъ свысока; но не следуеть выводить изъ этого, что таковъ только и быль ихъ взглядъ на народъ старой Россіи. Напротивъ, читая лучшихъ иностранныхъ писателей XVI — XVII въка, легко видъть, что они далеки отъ недоброжелательства и высокомърія: въ самыхъ осужденіяхъ грубости нравовъ и нев'єжества московской Россіи они охотно признають достоинства русскаго народа, и какъ ни быль онъ далекъ отъ Европы по всему складу своей жизни, они считаютъ русскихъ за племя имъ близкое и родственное, и какъ будто досадують, что русскіе, при такой сил'в и такихъ врожденныхъ дарованіяхъ, остаются при своемъ невъжествъ и нелюбви къ знанію. Они съ положительнымъ сочувствіемъ говорять о техъ русскихъ, въ которыхъ находили просвъщенныя понятія; въ самомъ народъ постоянно указывають большой здравый смысль, любознательность и способность къ образованію, — пом'єхи которому они уже вид'єли въ дурномъ управленіи, въ непониманіи властями пользы науки, въ народномъ рабствъ. Такое впечатлъніе оставляютъ Герберштейнъ, Олеарій, Карлейль, даже суровый Флетчеръ.

<sup>1)</sup> Die Moscowiter, bevoraus hohe Leute, liessen ihre Kinder viel ehe allerley Todes sterben, ehe sie die mit Willen aus ihrem Lande in fremde Länder gestatten, es mögte sie dann der Kayser dazu zwingen. Sie halten ihr Land allein für das Christliche Land unter der Sonnen, die andern Länder alle halten sie Paganisch, etc. Rerum Ross. Scriptores ext. I. 62—63, также стр. 9, 39, 311 и пр. <sup>2</sup>) Котошихинъ, 3-е изд., стр. 58-59.

Этнологическія изслідованія русскаго племени, и въ частности великоруссовъ, едва начаты. Въ рішеніе вопроса должны войти конечно самыя разнообразныя черты народной жизни въ прошедшемъ и настоящемъ, и уже теперь въ рукахъ изслідователя находится громадная масса матеріала по исторіи, этнографіи, экономической статистикъ русскаго народа и пр.; но всего менье затронуты изученіемъчерты собственно племенныя, опреділеніе типа, между-племенныхъсвязей и взаимодійствій, и наконецъ развітвленій племени по містнымъ особенностямъ. Не касаясь спеціально историческихъ и этнографическихъ сочиненій, укажемъ опыты намітить общіе вопросы.

— Н. И. Надеждинъ, "Великая Россія", въ Энциклопед. Словаръ Плюшара, 1837, т. IX; "Опытъ исторической географіи русскаго міра", въ Библіотекъ для чтенія, 1837, т. XXII; Russische Mundarten,

въ Jahrbücher der Literatur, Въна 1841.

— Труды Сахарова, Снегирева, Бодянскаго, Максимовича, Терещенка и др., въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, и множество дальнъйшихъ филологическихъ и этнографическихъ изслъдованій (см. въ Исторіи русской этнографіи, т. I—IV).

— Ю. Венелинъ, "О споръ между южанами и съверянами на счетъ ихъ россизма", издано по его смерти въ "Чтеніяхъ" моск.

Общ. 1847.

— Н. И. Костомаровъ, "Двъ русскія народности", въ Истор.

монографіяхъ, І. Спб. 1863.

— К. Д. Кавелинъ, "Мысли и замътки о русской исторіи", въ Въстн. Евр. 1866.

— С. В. Ешевскій, "Русская колонизація стверовосточнаго края",

въ Въстн. Евр., 1867, и въ Сочиненіяхъ. М. 1870, т. III.

— Изследованія о древних винородцах и русской колонизаціи на ихъ почве: гр. А. С. Уварова (о мерянахъ), Д. А. Корсакова, Ефименка (Заволоцкая Чудь) и др.; спеціальныя изследованія о финскихъ и финно-тюркскихъ племенахъ—Шегрена, Кастрена, Альквиста, Веске, Смирнова и др.

— Н. А. Өирсовъ, Положеніе инородцевъ сѣверовосточной Россіи въ московскомъ государствъ. Казань, 1866; Инородческое населеніе прежняго Казанскаго царства въ новой Россіи до 1762 и колонизація

закамскихъ земель въ это время. Казань, 1869.

— Г. Перетятковичъ, "Поволжье въ XV и XVI въкахъ (Очерки изъ исторіи колонизаціи края)". М. 1877; "Поволжье въ XVII и началь XVIII въка". Одесса, 1882.

— И. Е. Забълинъ, Исторія русской жизни. Двъ части. Москва,

1876-79.

— Н. П. Барсовъ, "Очерки русской исторической географіи". Варшава, 1885.

Вогдановъ, антропологическія изследованія о великорусскомъ

племени, въ Трудахъ моск. Общ. ест., антроп. и этнографіи. — И. Филевичъ, Исторія древней Руси. Варшава, 1896.

— П. Н. Милюковъ. Очерки по исторіи русской культуры. Двѣ части, Спб. 1896—97.

— Д. Н. Анучинъ, Великоруссы, въ Энциклоп. Словаръ Брокгауза и Ефрона, т. V.

## ГЛАВА VI.

## Татарское нашествие.

Историческое значеніе татарскаго ига.—Литературные памятники.—Первые разсказы о татарахъ въ лътописи: мись о Гогь и Магогь.—Легенды.—Задонщина.—"Слово о погибели русскія земли".—Серапіонъ Владимирскій.—Вассіанъ Ростовскій.—Отраженіе татарскихъ временъ въ народной поэзіи.

Исторія татарскаго нашествія и ига еще не вполнъ изслъдована. Событія были, однако, столь чрезвычайны и многозначительны, что историки, искавшіе ихъ критической оцінки, давно ставили вопросъ о вліяніи этихъ событій на ходъ русской исторіи. Татарское иго было столь продолжительно и въ первой его половинъ столь близко и тягостно, что не могло не отразиться такъ или иначе не только на направленіи событій, но и на самомъ характеръ русской жизни. Такъ думалъ Карамзинъ. Соловьевъ, обратившій свои наблюденія въ особенности на внутреннее развитіе государственнаго порядка, отвергаль здісь всякое вліяніе татарскаго ига: этотъ порядокъ долженъ былъ неизбъжно придти къ результату, къ которому пришелъ, и татарское вліяніе ничъмъ не измънило этого хода вещей, кромъ только частностей. Совсѣмъ иначе думалъ Костомаровъ, — по мнѣнію котораго самый типъ московской единодержавной власти сложился по ордынскому образцу, — что "царь" XIII — XV въка быль хань, и великіе князья московскіе, которые были его подручниками, восприняли эту самую власть надъ всею Россіей, когда успѣли свергнуть иго. Новъйшіе историки оспариваютъ и это положение 1), между прочимъ, указывая, что имя царя не признавалось за татарскимъ ханомъ, его власть считалась узурпаціей и самозванствомъ (какъ, напр., въ извъстномъ посланіи Вассіана къ Ивану III), -- но несомнънно,

<sup>1)</sup> Ср. Владимірскаго-Буданова, "Обзоръ исторіи русскаго права". 2-е изд-Кієвъ, 1888.

что хана называли царемъ, даже еще болъе торжественно-"цезаремъ", и въ періодъ татарскаго могущества, когда оно наводило паническій ужась, хань и могь казаться царемь. Только позднъе, когда орда ослабъла, и особливо въ XV въкъ, когда она совсѣмъ распадалась, а русскія силы возрастали, естественно было освободиться отъ прежняго страха и говорить о "богостудномъ", "скверномъ", "самозванномъ" татарскомъ царъ, который не быль "ни царь, ни оть царскаго рода". Фактически власть московскаго великаго князя несомнънно развилась съ помощью авторитета татарскаго хана, и въ этомъ смыслъ взглядъ Костомарова имъть свои основанія; съ другой стороны, едва ли сомнительно, что строго православный народъ не могъ отождествлять богостуднаго хана съ христіанскимъ царемъ, — для последняго быль давно знакомый образець въ царѣ библейскомъ и затъмъ въ нъкогда славномъ благочестивомъ царъ Византіи, для обозначенія котораго, кажется, и образовалось впервые наименованіе царя (цесаря); представленіе о томъ, что къ московскому князю должно было перейти преемство православнаго царства, было результатомъ паденія Византійской имперіи и взятія турками Константинополя знаменитой и великолъпной столицы истиннаго восточнаго христіанства. Это событіе лишь немногими десятками лътъ предварило паденіе татарскаго ига въ Россіи, и идея преемства установилась вполнъ. Но если не было здъсь непосредственнаго вліянія татарскаго ига, то не подлежить сомнѣнію его вліяніе въ другихъ отношеніяхъ: таково страшное истребленіе населенія, особливо городского, т.-е. бол'є развитого, и съ этимъ матеріальное ослабленіе народа, а затімъ нравственная подавленность, которую можно видъть въ самымъ разсказахъ льтописи, упадокъ энергіи, подготовившій последующее настроеніе подданных московскаго государства— "людишекь", "сироть" и "холоповъ". Эта нравственная безпомощность между прочимъ должна была облегчить объединение земель, которое предпринято было московскими князьями и исполнялось съ ихъ малой разборчивостью въ средствахъ.

Событія должны были отразиться въ литературъ. Первыя страшныя впечатленія погрома, скорбь о погибели множества людей и разореніи страны, отвращеніе и ненависть къ врагу, надежда на освобожденіе, вм'єсть съ религіозной в'єрой въ торжество православнаго народа — все это нашло выражение въ различнымъ формахъ тогдашней литературы.

Первая рычь о татарахъ идеть въ льтописи, подъ тымъ годомъ, когда произошло поражение русскихъ князей при Калкъ. Первое представленіе было фантастическое. Подъ 1223 годомъ упомянувъ о томъ, что новгородцы взяли себѣ новаго князя, лѣтописецъ разсказываетъ: "Въ томъ же году явился народъ, котораго никто ясно не знаетъ, кто они и откуда вышли, и какой ихъ языкъ, и какого племени, и какая ихъ вѣра, а зовутъ ихъ татары, а иные говорятъ таурмены, а другіе—печенѣги, а иные говорятъ, что это—тотъ народъ, о которомъ свидѣтельствуетъ

Меоодій, Патарскій епископъ"...

Сказаніе Меоодія давно уже поразило воображеніе русскихъ книжниковъ. Въ первый разъ оно внесено было въ лѣтопись подъ 1096 годомъ, когда Начальная лѣтопись примѣняетъ это сказаніе къ половцамъ, а въ то же время сказаніе повторено въ примъненіи къ новгородскому преданію о съверныхъ народахъ. По поводу внезапнаго нападенія "шелудиваго" Боняка на Кіевъ и Печерскій монастырь, л'ятописець видить въ половцахь "безбожныхъ сыновъ Измаиловыхъ, пущенныхъ на казнь христіанамъ", и вспоминаетъ сказаніе Менодія о нечистыхъ народахъ, бъжавшихъ въ пустыню отъ библейскаго Гедеона: по мнънію літописца, четыре коліна, спасшихся отъ Гедеона въ пустыню, были именно торкмены, печенъги, торки и половцы, и затьмъ другія племена, "заклёпанныя" въ горахъ Александромъ Македонскимъ, выйдутъ передъ концомъ міра. Вмѣстѣ съ тѣмъ лътописецъ, передавая новгородское сказаніе объ Югръ, думаетъ, что слова Мееодія относятся къ какому-то съверному народу. Югра, объясняетъ лътописецъ, есть "нъмой", не знавшій русскаго языка, народъ, сосъдній съ самовдами въ полуночныхъ странахъ. Новгородцы ходили для торговли въ Печору, и Югра (хотя и "нѣмая") разсказала одному новгородцу: "Мы нашли удивительное чудо, какого не слыхали передъ этими годами, а теперь это начало бывать третій годь. Зайдя за луку моря, есть горы, высота которыхъ точно до неба, и въ тъхъ горахъ великій кличъ и говоръ, и съкутъ гору, желая высъчься (прорубить выходъ); и въ этой горъ прорублено малое оконце и оттуда говорять, и нельзя понять ихъ языка, но показывають на железо и помавають рукой, прося жельза, и если кто дасть имъ ножъ или съкиру, то за это отдають мъхами. А путь до тъхъ горъ непроходимъ отъ пропастей, снъга и лъсовъ; потому мы и не всегда къ нимъ доходимъ"... Очевидно, это-нъсколько фантастическое описаніе міновой торговли съ жителями сіверной Сибири. Лінописецъ, выслушавъ разсказъ новгородца, сдълалъ замъчаніе: "это-люди, заклепанные Александромъ Македонскимъ царемъ", и на этотъ разъ приводитъ подробно разсказъ Менодія Патарскаго: "И взошелъ Александръ на восточныя страны до моря въ такъ называемое Солнечное мъсто и увидълъ тутъ нечистыхъ человъкъ отъ племени Іафетова и видълъ ихъ нечистоту: они ъли всякую скверну, комаровъ и мухъ, кошекъ, змъй; мертвецовъ не погребали, а съъдали (и т. д.)... и всякихъ скотовъ нечистыхъ. Увидъвъ это, Александръ убоялся, что они могутъ размножиться и осквернять землю, и загналь ихъ въ полуночныя страны, въ горы высокія, и по повел'єнію Бога сошлись кругомъихъ горы полуночныя, но только не сошлись горы на двънадцать локтей, и тутъ сдъланы были мъдныя ворота и помазаны сунклитомъ, и если они захотять взять ихъ огнемъ, то огонь не можеть ихъ сжечь, потому что свойство сунклита таково: ни огонь не можеть его сжечь, ни жельзо его не возьметь. А въ последнія времена выйдуть восемь колень (упомянутых выше) изъ пустыни Етривской, и выйдутъ эти скверные народы, находящіеся въ горахъ полуночныхъ, по повельнію божію "...).

По поводу перваго татарскаго нашествія л'ятописець опять вспомниль сказаніе Меоодія: эти народы "вышли изъ пустыни Етривской, находящейся между востокомъ и сѣверомъ". "Потому что Меоодій такъ сказалъ: что къ скончанью временъ должны явиться тъ, которыхъ загналъ Гедеонъ <sup>2</sup>), и поплънять всю землю отъ востока до Евфрата и отъ Тигра до Понтскаго моря... Богъ же одинъ знаетъ ихъ, кто они и откуда вышли; ихъ хорошо знають премудрые мужи, кто разумно умъеть книги; мы же ихъ не знаемъ, кто они, но вписали здъсь о нихъ для памяти той бъды русскихъ князей, которая была отъ нихъ. И мы слышали, что они поплънили многія страны, ясовъ, обезовъ, касоговъ, и избили множество безбожныхъ половцевъ, а другихъ загнали, и такъ они вымерли, убиваемые гнѣвомъ Божіимъ и Пречистой его Матери; потому что много зла сотворили эти окаянные половцы русской земль, и потому всемилостивый Богь хотъль погубить и наказать безбожныхъ сыновъ Измаиловыхъ, куманъ, чтобъ отомстилась имъ кровь христіанская, что и случилось надъ ними беззаконными". Вслъдъ затъмъ однако лътописцу пришлось говорить о пораженіи самихъ русскихъ князей.

<sup>1)</sup> Парадлельное мъсто изъ Меоодія Патарскаго, въ греческомъ и латинскомъ текстъ и въ старомъ славянскомъ переводъ, приведено у Сухомлинова, О древней русской лътописи. Спб. 1857, стр. 109—111.

<sup>2)</sup> Извъстный судія и воинъ израильскій, о которомъ говорится въ книгѣ Судей, гл. VI—VIII, но онъ воеваль съ мадіанитянами и амаликитинами. Къ сказанію о немъ присоединялось библейское преданіе о Гогѣ и Магогѣ въ пророчествахъ Іезекіиля и въ Апокалипсисѣ, къ которымъ у Меюодія Патарскаго прибавилось еще баснословное повъствованіе о дъяніяхъ Александра Македонскаго: послѣдній нашелъ эти нечистыя племена въ съверныхъ горахъ и заклепалъ ихъ тамъ до скончанія въка.

"И эти таурмены прошли всю куманскую страну и подошли къ русской земль, гдъ зовется Половецкій валь. И услышавь объ нихъ, русскіе князья, Мстиславъ кіевскій и Мстиславъ черниговскій, другіе князья ръшили идти на нихъ, полагая, что тъ пойдуть на Русь". Они послали въ другимъ князьямъ, прося помощи, но не вев пришли. "И князи русскіе пошли и бились съ ними, и побъждены были ими, и мало ихъ спаслось отъ смерти, а кому судьба оставила жизнь, тъ убъжали, а прочіе были перебиты: быль здёсь убить Мстиславъ, старый добрый князь, и другой Мстиславъ, и семь другихъ князей, а бояръ и прочихъ воиновъ многое множество; потому что говорятъ такъ, что однихъ кіевлянъ погибло въ этой битвъ десять тысячь, и быль плачь и горе въ Руси и по всей земль у тъхъ, кто слышаль эту бъду. А это бъдствіе случилось въ 31 мая мъсяца, на память святого мученика Іереміи".

Волынская льтопись разсказываеть подробнье о побоищь на Калкъ: "Пришло неслыханное нашествіе; безбожные моавитяне, называемые татары, пришли на землю половецкую. Когда же половцы поднялись, то Юрій Кончаковичь, самый сильный изъполовцевъ, не могъ держаться противъ нихъ; и когда онъ бъжалъ, то много ихъ было перебито до ръки Днъпра, а татары вернулись въ свои въжи; когда же половцы прибъжали въ русскую землю, то говорили русскимъ князьямъ: "если вы не поможете намъ, то мы сегодня были изрублены, а вы будете изрублены завтра", и послъ совъта русскихъ князей въ Кіевъ рѣшено было такъ: "лучше намъ встрѣтить ихъ на чужой землѣ, нежели на своей"... Собралось большое русское ополченіе; когда переправлялись черезъ Днъпръ, вода закрыта была отъ множества ладей". Князья зашли далеко за Днепръ, до реки Калки, гдъ встрътили главныя татарскія силы. "Была побъда (татаръ) надъ всеми русскими князьями такая, какой не бывало никогда. А татары, побъдивши русскихъ князей за прегръщение христіанское, дошли до Святополкова Новгорода 1). Русь не въдала ихъ коварства, выходили къ нимъ съ крестами; они же избивали ихъ всёхъ. Ожидая (отъ Руси) христіанскаго покаянія, Богъ обратиль татарь назадь, въ землю восточную ".

Троицкая лътопись сообщаеть новыя имена и новыя обстоятельства. Такой побъды надъ русскими князьями не бывало никогда отъ начала русской земли; татары преследовали русскихъ до Дибпра; они предавали пленныхъ русскихъ князей мучитель-

<sup>1)</sup> Въ южной Руси.

ной смерти (они задавили князей, положивъ ихъ подъ доски, а сами сѣли наверху объдать); послъ безчисленныхъ убійствъ спасся только десятый изъ воиновъ. "И Александръ Поповичъ былъ здъсь убитъ, съ другими семидесятью храбрыми... И было это намъ за наши гръхи. Богъ вложилъ въ насъ недоумъніе, и погибло безчисленное множество людей, и были вопль, воздыхание и печаль по всёмъ городамъ и по волостямъ. А этихъ злыхъ татаръ, таурменъ, мы не въдаемъ, откуда они пришли на насъ и куда опять дівались; только Богь відаеть". Эти извістія или преданія о калкскомъ побоищъ, какъ полагаютъ, послужили потомъ основой поэтическаго сказанія о томъ, какъ перевелись на

Pycu foratupu. A market turnelle to contener tenthere

Таковы были первыя извъстія о татарахъ. Лътописецъ пораженъ и опечаленъ бъдствіемъ русской земли; какъ человъкъ церковный, главную причину бѣды онъ видитъ въ прегрѣшеніяхъ, за которыя посылается казнь; въ первую минуту онъ порадовался, что татары истребили половцевъ и Богъ отомстилъ этимъ окаяннымъ за все зло, причиненное ими Руси, но оказалось, что та же бъда вскоръ постигла и русскую землю; наконецъ, съ своей книжной точки зрѣнія, самыхъ татаръ онъ пріурочиль къ библейскимъ мадіанитянамъ или моавитянамъ, и къ Гогу и Магогу. Любопытно, что послъ столь трагическаго разсказа о пораженіи, какого не бывало отъ начала русской земли, лътописецъ въ теченіе нъсколькихъ лътъ ни словомъ не упоминаетъ о татарахъ; и впоследствіи, когда они снова нагрянули, летопись не сообщаетъ никакихъ новыхъ подробностей о происхождении и характеръ народа и довольствуется только указаніемъ ихъ безбожности, жестокости и коварства, такъ что въ этомъ отношеніи нашихъ лътописцевъ превышаютъ иноземные путешественники къ татарамъ (Плано-Карпини, Асцелинъ, Рубруквисъ). Сколько можно видъть изъ лътописи, о татарахъ послъ Калки не думали и сами князья; не было мысли о томъ, что страшный народъ можетъ вернуться и что надо было бы приготовиться къ новой случайности; не видно, чтобы въ самомъ населеніи, гдъ была еще въчевая жизнь, возникала подобная забота. Послъ перваго нашествія опять продолжается прежняя уд'вльная неурядица и хотя нашествіе понято было какъ наказаніе за грѣхи, и по мненію летописца Богъ удалиль опять безбожныхъ измаильтянъ, чтобы дать время для покаянія христіанскаго, этого покаянія не произошло. Какъ будто не было никакой мысли о цёломъ отечестве въ той среде, которая правила его судьбами: если на первый разъ князья (хотя не всѣ) соединились для общаго отпора, то второе нашествіе захватило ихъ врасплохъ и одно княженіе погибало за другимъ. Этотъ складъ разъединеннаго быта и составиль первое отрицательное основание для по-

следующаго сосредоточения русской земли.

Прошло немного лътъ и татарское нашествіе повторилось, на этотъ разъ съ окончательно подавляющей силой. И страшное роковое событіе опять поставлено въ літописи заурядь съ мелкими происшествіями. Лаврентьевская летопись сообщаеть, что въ 1237 году благовърный епископъ Митрофанъ поставилъ кивотъ въ святой Богородицъ сборной (въ Суздалъ), а затъмъ разсказываеть о нашествін татарь, о которыхь передь тімь пітописець записаль, что они напали и истребили болгарскую землю (на Волгѣ). "Въ томъ же году (1237) на зиму пришли отъ восточной страны на рязанскую землю, лъсомъ, безбожные татары и начали воевать рязанскую землю и пленили ее до Пронска; поплънивши всю Рязань, пожгли ее и князя ихъ убили... много святыхъ церквей предали огню, пожгли монастыри и села... потомъ пошли на Коломну... Въ ту же зиму взяли татары Москву и убили воеводу Филиппа Нянка за правовърную христіанскую въру, а князя Владимира, сына Юрьева, взяли руками, а людей перебили отъ старца и до сосущаго младенца, а городъ и церкви святыя предали огню, всв монастыри и села пожгли, и ушли, взявши много имънія... Сотворилось великое вло Суздальской земль, и отъ самаго крещения не было такого зла, какое случилось теперь.... Устроивъ свой станъ у города Владимира, татары сами пошли, взяли Суздаль и святую Богородицу разграбили, и княжій дворъ огнемъ пожгли, и монастырь святого Дмитрія пожгли, а прочіе разграбили, а чернецовъ и черницъ старыхъ и поповъ, и слепыхъ, хромыхъ, калекъ и больныхъ, и всехъ людей перебили, а молодыхъ чернецовъ и черницъ, и поповъ, и попадей, и дыконовъ, и женъ ихъ, и дочерей, и сыновей ихъ, все это полонили въ свой станъ, а сами пошли въ Владимиру... Въ недълю мясопустную по заутрени приступили въ городу... и былъ плачь великій въ городь, а не радость 1), ради нашихъ гръховъ и неправды; за умножение нашихъ гръховъ и беззаконий напустиль Богь поганыхъ, не потому, чтобы Онъ ихъ миловалъ, но наказывая насъ, чтобы мы отстали отъ злыхъ дълъ. И этими казнями казнить насъ Богъ, нашествіемъ поганыхъ, потому что это есть батогь его, чтобы мы опомнились и отстали отъ своего злого пути. Потому въ праздники наши Богъ наводитъ намъ съ-

<sup>1)</sup> По случаю масляницы:

тованіе, какъ сказаль пророкъ: превращу ваши праздники въ плачъ и ваши пъсни въ рыданіе. И они взяли городъ до объда"

На другой годъ: "Ярославъ, сынъ великаго Всеволода, сълъ на столъ (т.-е. на княжескій престолъ) во Владимиръ и была великая радость христіанамъ, которыхъ Богъ избавилъ своею кръпкою рукою отъ безбожныхъ татаръ, и онъ началъ ряды рядить... и потомъ утвердился на своемъ честномъ княженіи... Въ этомъ же году было мирно". Но вскоръ лътописцу опять пришлось говорить о безбожныхъ татарахъ—на целые века. Теперь онъ утвшался темъ, что хотя татары сотворили много всякаго зла, но "Богъ казнитъ людей различными напастями, чтобы они стали какъ золото, очищенное въ горнилъ, потому что христіане черезъ многія напасти войдуть въ царство небесное". Лътописець въ следующемъ году разсказываеть уже подъ рядъ, что татары взяли Переяславль русскій; что Ярославъ пошель на городъ Каменецъ, взялъ его и "княгиню Михаилову со множествомъ полона привелъ"; что татары взяли Черниговъ, потомъ мордовскую землю, сожгли Муромъ, воевали по Клязьмъ и вернулись въ свои станы: "тогда же бъ пополохъ золъ по всей земли, и сами не въдяху и гдъ хто бъжить".

Наконецъ, дошла очередь до Кіева. Еще въ 1237 году, по словамъ Ипатьевской лътописи, Батый, взявши Козельскъ, знаменитый своимъ отчаяннымъ отпоромъ татарскому нападенію, взявши Черниговъ, посладъ "сглядатъ" Кіевъ. Летописецъ замъчаетъ: "когда же Меньгуканъ пришелъ сглядать города Кіева и сталъ на другой сторонъ Днъпра у городка Песочнаго, то, увидъвъ городъ, удивился его красотъ и величинъ и прислалъ своихъ пословъ къ князю Михаилу и къ горожанамъ, хотя ихъ предьстить, но они не послушали его". Въ 1240 году Батый подошель къ Кіеву и на этоть разъ летописецъ даетъ картину нашествія кочевниковъ: "Пришелъ Батый къ Кіеву въ большой (тяжкой) силь, со многимъ множествомъ своей силы, и окружила городъ и остолнила сила татарская, и быль городъ въ великомъ обдержаніи. И быль Батый у города, и слуги его окружили городъ и ничего не было слышно отъ скрипа его телъгъ, отъ рева множества его верблюдовъ и отъ ржанія его конскихъ стадъ; и русская земля была наполнена врагами. И взяли у нихъ (кіевляне) одного татарина, именемъ Товрула, и тотъ сказалъ имъ всю силу ихъ; здёсь были братья его, сильные воеводы: Урдюй, Байдаръ, Бирюй, Каиданъ, Бечакъ и Меньгу и Кююкъ, -- который воротился, узнавши о смерти хана, и сталъ ханомъ, не изъ его рода, но былъ воевода его первый, -- здъсь былъ Бъдяй Богатуръ и Бурундай Богатырь 1), который взяль болгарскую землю и сузлальскую, и множество другихъ воеводъ, которыхъ мы здёсь не написали. И Батый поставиль у города пороки (стенобитныя орудія) поддъ Лядскихъ вороть, потому что здъсь подошель близко лъсъ; эти орудія, не переставая, били день и ночь и выбили ствны и горожане пришли къ пробитой ствнъ, и тутъ можно было видьть копейный бой и стукъ щитовъ; стрелы помрачили свъть побъжденнымъ, и когда Дмитръ былъ раненъ, татары вошли на ствны и остались тамъ этотъ день и ночь. Горожане сдълали опять другое укръпление около святой Богородицы. На друг е утро татары пришли на нихъ и была между ними великая битва; когда же люди взб'вжали на церковь и на перковные хоры съ своимъ имуществомъ, то отъ тяжести повалились съ ними ствны церковныя и такимъ образомъ городъ быль взять врагами. А Дмитрія татары вывели раненаго, и не убили его, ради его мужества". Взявши Кіевъ, Батый пошель къ Каменцу, оставилъ городъ князя Даніила, Кременецъ, увидавъ, что его взять нельзя, взялъ Владимиръ (южный), Галичъ и множество другихъ городовъ. "Когда же кіевскій тысяцкій Дмитрій сказалъ Батыю: "не медли долго въ этой земль, тебъ пора идти въ Угры; если же промедлишь, то земля эта сильная, соберутся на тебя и не пустять въ свою землю"; онъ сказалъ ему такъ потому, что видълъ русскую землю гибнувшею отъ нечестиваго. Батый же послушаль совъта Дмитрова и пошель въ Угры"... Лаврентьевская лътонись говоритъ кратко о паденіи Кіева. Подъ 1240 годомъ, сообщивъ, что у князя Ярослава родилась дочь Марыя, летописецъ подъ рядъ записываеть: "Въ томъ же году татары взяли Кіевъ, и святую Софью и всѣ монастыри разграбили, иконы и кресты честные и все узорочье церковное взяли, а людей отъ мала до велика всехъ убили мечомъ; и эта злоба приключилась до Рождества Господня, на Николинъ лень".

Татарское иго настало. Вскоръ явились на Русь татарскіе численники для собиранія дани, и русскіе князья стали вздить на поклонъ въ орду. Въ 1243 геду великій князь Ярославъ "повхалъ въ татары" къ Батыю, а сына своего Константина послалъ къ хану. Въ 1244 князь Владимиръ Константиновичъ, Борисъ Васильковичъ, Василій Всеволодовичъ съ своими мужами "повхали въ татары". Въ 1245 князъ Константинъ Ярославичъ

<sup>1)</sup> Здёсь въ первый разъ является слово "богатырь" и отсюда, вёроятно, установилось въ русскомъ языкё, хотя могло быть знакомо и раньше отъ половцевъ.

"прівхаль изъ татаръ", и въ томъ же году великій князь Ярославъ съ своею братьею и съ племянниками "повхалъ въ татары". Въ 1246 Святославъ и другіе князья "прібхали изъ татаръ", и Михаилъ черниговскій съ внукомъ Борисомъ "повхали въ татары". Въ 1247 Андрей Ярославичъ и за нимъ Александръ Ярославичь "повхали въ татары" и т. д. Темъ историкамъ, которые склонны не придавать особеннаго значенія вліянію татарскаго ига, представляется, что "повздка въ орду (князей съ просьбами объ отчинахъ) и утверждение со стороны хана означали лишь фактическое укрѣпленіе власти, ѣздили за татарскою помощью теперь точно такъ же, какъ въ древности-за помощью половецкою "1), но была громадная разница между тъмъ и другимъ. Старые русскіе князья дійствительно постоянно иміли сношенія съ половцами, то воевали, то дружили съ ними, хотя они были и "поганые", но это были отношенія, основанныя на разсчеть, равныя и независимыя. Совсымь иное дыло съ татарами: здъсь выбора не было, въ орду ъхать было необходимо, и вовсе не для договора какъ равному съ равнымъ, а на поклонъ, притомъ не всегда благополучно. Даже въ отрывочныхъ извъстінхъ льтописи объ этихъ повздкахъ видно, что это были поклоны болье или менье унизительные, и прежнее чувство своего достоинства у правовърныхъ христіанъ передъ погаными замѣняется удовольствіемъ, что князей приняли въ ордѣ хорошо: Батый почтиль князя Ярослава "великою честью" и мужей его и отпустиль ихъ, сказавши ему: "Ярославъ, будь ты старше всъхъ князей въ русскомъ народъ", и Ярославъ возвратился въ свою землю "съ великою честью"; въ другой разъ Батый, почтивъ достойною честью русскихъ князей, "разсудилъ ихъ", отпустиль ихъ по домамъ, и они прівхали "съ честью" въ свои земли и т. д. Но не всегда татары принимали и отпускали князей съ честью: когда Михаилъ черниговскій не захотёлъ въ ордъ поклониться огню и идоламъ, то быль безъ милости убить нечестивыми. Таковъ и разсказъ южно-русскаго лътописца о поъздкъ въ орду Даніила галицкаго (подъ 1250 г.). Когда ему пришлось вхать въ орду, чтобы спасать свою отчину, онъ зналь предстоящее унижение и даже опасность; провзжая Кіевъ, онъ просиль игумена и братью Выдубицкаго монастыря, чтобы они сотворили о немъ молитву, чтобы получиль онъ милость отъ Бога, и вышель изъ Кіева, "видя б'єду страшную и грозную". Лальше, въ Переяславив онъ встретилъ татаръ и увиделъ, что

<sup>1)</sup> Владимірскій-Будановъ, Обзоръ исторіи русскаго права, стр. 103.

нътъ въ нихъ добра, и началъ "сильно скорбъть душою", видя, что они обладаемы дьяволомъ, видя ихъ скверное кудесничество и узнавши, что приходящихъ царей, князей и вельможъ они водять около куста и заставляють поклоняться солнцу и лунь, и земль, дьяволу и умершимъ въ аду отцамъ ихъ и дъдамъ и матерямъ. "Услышавъ объ этомъ, онъ сталъ очень скорбъть" и очень разгиввался, когда одинъ Ярославовъ человъкъ сказалъ ему: "брать твой Ярославь кланялся кусту, и теб'в кланяться". Къ счастью, по словамъ лътописца, когда Даніилъ былъ позванъ къ Батыю, онъ былъ избавленъ отъ ихъ бъщенаго кудесничества, но Батыю поклонился по ихъ обычаю, долженъ былъ испить кумыса, при чемъ Батый зам'втилъ: "Ты уже нашъ же татаринъ, пей наше питье". Затемь онъ пошель поклониться татарской великой княгинь, и та вмысто кумыса—такъ какъ русскіе къ нему не привыкли-прислала ему вина. "О, злъе зла честь татарская! — восклицаетъ лътописецъ: — нъкогда Даніилъ Романовичъ бывалъ великимъ княземъ, обладалъ русскою землею, Кіевомъ, Владимиромъ и Галичемъ, и съ братомъ своимъ-иными странами, а нын'в сидить на коленяхь и холопомъ называется, и дани отъ него хотятъ, жизни не чаетъ и грозы приходятъ. О злая честь татарская! Отець его быль царь въ русской земль, покориль половецкую землю и воеваль всв другія страны, а сынь не получиль его чести: и кто же другой можеть получить ее? Потому что ихъ (татаръ) злобъ и коварству нътъ конца: Ярослава, великаго князя суздальскаго, уморили зельемъ; Михаилъ, князь черниговскій, не поклонившійся кусту, и съ бояриномъ его Оедоромъ заръзаны были ножомъ... и приняли вънецъ мученическій, и многіе другіе князи и бояре были убиты. Когда же князь пробыль у нихъ двадцать иять дней, онъ быль отпущенъ и ему была поручена его земля... и пришелъ въ свою землю и встрътили его брать его и сыновья, и быль плачь его обидъ и большая была радость о его здравіи"... Льтописецъ разсказываль въ концъ XIII въка, что татары, отправившись войной въ угорскую землю, "велёли" идти съ собою и русскимъ князьямь: "тогда бо бяхуть князи русціи въ воли татарской"; князьямъ приходилось делать многое "неволею татарскою"; татары продолжали учинять "землю пусту" и т. д. Князья со страхомъ ссылались на "норовъ татарскій", пугались, что надо "отвъчать въ ордъ". Разсказавъ объ одномъ татарскомъ нашествіи (въ 1283), Лаврентьевская летопись замечаеть: "И бяше видети дъло стыдно и велми страшно, и хлъбъ въ уста не идящеть отъ страха". HOT. P. MHTEP. I.

Такъ говорила лѣтопись, отражавшая настроеніе просвѣщенныхъ людей и самого народа. Настроеніе было сложное и смутное: ужасъ передъ неслыханными бѣдствіями, скорбь о разореніи городовъ и святынь, о гибели населенія; сознаніе безсилія, заставлявшее слабыхъ радоваться "татарской чести", но рядомъ въ болѣе мужественныхъ умахъ чувство горькой обиды и униженія; гибель князей и мученичество тѣхъ, кто не хотѣлъ, забывъ свое христіанство, поклониться татарскимъ кумирамъ и сносить скверное кудесничество, создавали святыхъ подвижниковъ и вмѣстѣ давали надежду на царство небесное.

Изъ этого настроенія произошла цѣлая довольно обширная литература, которая сосредоточивается на событіяхъ и біздствіяхъ татарскаго ига. Таковы прежде всего эпизоды лѣтописи, образчики которыхъ мы приводили; таковы отдельныя сказанія о различныхъ событияхъ татарскаго нашествия, частью также вошедшия въ лътопись особыми статьями изъ временъ Батыя, потомъ Мамая, Тохтамыша, Тамерлана; некоторыя изъ этихъ отдельныхъ сказаній стали житіями, какъ житіе святого мученика Михаила черниговскаго, или другія, гдѣ кромѣ историческаго факта нашель мъсто элементь легенды, какъ житіе святого Меркурія смоленскаго, Иетра царевича Ордынскаго, исторія чудотворныхъ иконъ и пр.; таковы далъе нъсколько воззваній духовенства по поводу событій, какъ, напр., красноръчивыя проповъди Серапіона, епископа владимирскаго, дающія опять картину угнетенія и нравственной подавленности народа подъ игомъ, или знаменитое посланіе Вассіана къ Ивану III на Угру. Наконецъ, эпоха татарскаго владычества налегла особымъ слоемъ на народный эпосъ: старыя эпическія преданія видоизм'єнились, и прежніе враги, съ которыми богатыри вели войну, сменились татарами. Эти посл'єдніе такъ долго были тягостью для народной жизни и возбуждали къ себъ такую ненависть, что въ эти средніе въка на нихъ всего удобнъе было перенести и старинныя миеологическія чудовища, и прежнихъ враговъ, печенъговъ и половцевъ, потому что дъйствительно самыя минологическія существа получаютъ въ былинъ видъ "собаки-татарина"...

Батыево нашествіе не повторилось; но продолжались отдільныя нападенія, а затімь и новыя устрашавшія нашествія, и наконець набібги и грабежи восточной орды смінились нашествіями крымскихь татарь, которыя пугали самого Грознаго и постоянно тревожили южную Россію; набібги ногайцевь и кубанцевь на юго-восточныя окраины доходять до второй половины XVIII віка; Крымь покорень только въ 1783... Но

еще въ то время, когда восточная орда была въ своемъ полномъ могуществъ, между побъдителями и побъжденными возникаютъ извъстныя мирныя отношенія.

Черезъ двадцать льтъ посль паденія Кіева была основана Сарайская епархія въ самой ордынской столиць, --конечно, для пребывавшихъ тамъ русскихъ: извъстно, что въ это первое время монголы, фетишисты, отличались в ротерпимостью, или равнодушіемъ къ религіи покоренныхъ народовъ; но черезъ нъсколько десятковъ лътъ послъ начала ига начинаются обращенія татаръ, между прочимъ именитыхъ, въ христіанство. Далъе, появляются осъдлыя поселенія татаръ въ русскихъ предвлахт, и именитыхъ татаръ наравнъ съ русскими боярами и землевладъльцами; князья начинають жениться въ ордъ, какъ нъкогда въ ордъ половецкой; самъ народъ мало-по-малу очнулся, и татарскіе баскаки встрвчали сопротивленіе. Съ половины XIV вѣка иго стало видимо ослабѣвать: татары продолжали считать себя господами русской земли, отъ времени до времени производили въ ней опустошенія, но въ самой ордъ начались междоусобія, орда разбилась на части, основались осъдлыя царства, и новыми условіями усп'єшно воспользовались московскіе князья, -- хотя страхъ былъ еще великъ, какъ это и оказалось при Иванъ III. По разсказу лътописца, когда при нашестви Ахмата русскіе сошлись съ татарами, тогда "быль страхъ на обоихъ, одни другихъ боялись", и великій князь вельлъ воеводамъ отступить и придти къ себъ, "боясь татарскаго прихода и слушая злыхъ людей сребролюбцевъ богатыхъ и брюхатыхъ, предателей христіанскихъ, поноровниковъ бесерменскихъ, которые говорили: пойди прочь, не можешь съ ними стать на бой ". Лътописецъ говоритъ дальше, что было тогда преславное чудо пресвятой Богородицы, и было удивительно видеть, что одни отъ другихъ бъжали, а никто не гнался, а великая княгиня Софья вернулась въ Москву только тогда, когда дело кончилось: "вернулась великая княгиня Софья изъ бъговъ, говорить льтописецъ, --потому что она бъгала отъ татаръ на Бълоозеро, и съ боярынями, а не гонимая никъмъ, и по которымъ странамъ она ходила, тамъ стало пуще татаръ отъ боярскихъ холоповъ, отъ христіанскихъ кровопивцевъ, воздай же имъ, Господи, по д'вламъ ихъ" 1). Объ стороны уравнялись, и иго кончилось.

Въ этихъ условіяхъ и притомъ не только въ мирныхъ сношеніяхъ, какій начинались, но и среди враждебныхъ столкнове-

<sup>1)</sup> Софійская первая летопись, подъ 1481.

ній, возникало изв'єстное взаимод'єйствіє: какъ сами татары, въ пору ихъ поб'єдъ и господства принимали христіанство, селились между русскими, вступали въ русское боярство и, наконецъ, русскии, внося однако при этомъ въ русскую жизнь н'єкоторый осадокъ татарской стихіи, такъ съ другой стороны русскіе принимали кое-какія черты татарскихъ нравовъ. Къ этому времени относится заимствованіе довольно большого числа татарскихъ словъ, обозначающихъ бытовые предметы и приходившихъ очевидно вм'єст'є съ этими предметами. Предполагають, что зд'єсь, посл'є временъ половецкихъ, былъ также новый путь народно-поэтическаго общенія, которое приводило восточные сюжеты въ область русскаго эпоса. Это явленіе еще мало выяснено, но не представляетъ невъроятнаго: если входили татарскіе обычаи, не было бы удивительно и появленіе въ русской сред'є восточныхъ сказаній.

Возвращаемся въ литературнымъ памятникамъ. Историческія повъсти, цълый рядь которыхъ посвященъ былъ событіямъ тъхъ въковъ, сложились подъ впечатлѣніемъ и по преданію событій, какъ въ самой лѣтописи, и въ томъ стилъ, который развивался вообще въ тогдашнемъ писательствъ. Это—отчасти изложеніе фактовъ на лѣтописный ладъ съ извъстными чертами народнаго преданія, отчасти поученіе, безъ котораго не могъ обходиться старинный книжникъ и которое, особенно теперь, находило себъ достаточно поводовъ; такимъ образомъ въ этомъ стилъ мы находимъ въ особенности два элемента.

Одинъ изъ нихъ, давно знакомый лѣтописи, состоялъ въ отголоскахъ эпическаго стиля, который отзывается въ образныхъ выраженіяхъ лѣтописи, когда она ближе касается дѣйствительности, разсказывая военные подвиги, приводя черты княжескаго быта, повторяя народную рѣчь. Много такихъ образчиковъ эпическаго языка сохранила Волынская лѣтопись, и въ особенности они были запечатлѣны въ Словѣ о полку Игоревѣ. Прямыя подражанія Слову находятся въ Задонщинѣ, въ сказаніи о Куликовской битвѣ. Срезневскій съ свойственной ему наблюдательностью отмѣтилъ, что этотъ стиль, по всей вѣроятности, не былъ единичной особенностью Слова, а напротивъ, представлялъ довольно общую черту писательства или литературной манеры того времени. Таковы сказанія о Мамаевомъ побоищѣ: "Задонщина", "Повѣданіе" и пр.

Изъ ряда противоръчій и недоумъній Срезневскій выводить предположеніе, что Задонщина, какъ и Слово о полку Игоревъ, принадлежала до извъстной степени устной народной словесности. "Задонщина,—говорить онъ,—напоминаеть Слово о полку Иго-

ревъ не даромъ. Оба слова — одного рода. Защитить чистую книжность Слова о полку Игоря невозможно. Темъ мене можно найти поводы думать, что для устнаго поэтическаго пересказа воспоминанія о Куликовской битв'в нужно было искать образца въ такомъ словъ, которое было достояніемъ однъхъ книгъ, а не памяти. Опровергнуть, что Слово о полку Игорев'в не было. достояніемъ однъхъ книгъ — задача нелегкая. Защищать, что и Слово о полку Игоревъ не произносилось, или не напъвалось, какъ доселъ напъваются или голосятся притчи и стихи, думы и былины, сказки и басенки-задача трудная. Гораздо легче предполагать противное. Такъ и я позволю себъ предполагать; думаю, что и Слово о полку Игоревъ принадлежитъ къ числу достояній памяти и устной передачи, къ числу такихъ же поэмъ, каково-слово о Задонщинъ. Оно записано было ранъе, и потому не такъ испорчено грамматическими неправильностями и пропусками". Сомнъніе о томъ, могли ли столь длинныя произведенія держаться въ народной памяти, Срезневскій опровергаетъ извъстными примърами длинныхъ эпическихъ пъсенъ или духовныхъ стиховъ, и продолжаетъ:

"Задонщина — подражаніе Слову о полку Игорев'є; но исключительно ли ему одному? Пріемы того и другого слова въ изложеніи и слогъ не были ли общею особенностью цълаго рода такихъ поэмъ? И памятники нашей древней и старинной письменности, и произведенія народной устной словесности отличаются одни отъ другихъ по родамъ своими особенными пріемами изложенія и слога. Въ иныхъ представляется смѣшеніе пріемовъ, —и оно невольно кидается въ глаза темъ более, чемъ ярче отличія пріемовъ. Ярки не менте другихъ, если не болте, и отличія въ изложении и въ слогъ Слова о полку Игоревъ: ихъ замътишь, гдъ бы они ни попались; а затъмъ, невольно вспомнишь объ этомъ Словъ, потому что ничто другое не напоминаетъ о нихъ такъ ръзко. Изъ этого, однако, не следуетъ, что ему одному они и могли принадлежать. Самая яркость ихъ въ немъ, мнъ кажется, доказываетъ, что они появились не въ немъ первомъ, что въ немъ они достигли полноты уже вслъдствіе развившагося пристрастія къ нимъ. Ихъ же зам'єтили и въ произведеніяхъ тоже древнихъ, только въ отрывочномъ видъ; ихъ же замътили и въ произведеніяхъ народной устной словесности, повторяемыхъ досель, - замьтили въ томъ, что уже никакъ нельзя было поставить въ рядъ подражаній Слову о полку Игоревъ: это еще положительнье доказываеть, что особенности, напоминающія это Слово, были въ ходу и безъ его вліянія. Въ Задонщинъ кое-что кажется дословно взятымъ изъ Слова о полку Игоревъ; но такое дословное сходство находимъ и между произведеніями другихъ родовъ (житіями святыхъ, духовными стихами, историческими повъстями, сказками, былинами, думами, пъснями), --и оно, однако, въ нихъ ничемъ не смущаетъ насъ; вмёстё съ этимъ въ Задонщине находимъ многое такое, что хоть и такъ же сложено, но по содержанію и по выраженіямь отлично отъ Слова о полку Игоря. Откуда же взято это? Въ повъстяхъ и сказаніяхъ о Мамаевомъ побоищъ есть также мъста, отличающися отъ всего ихъ окружающаго такими же точно пріемами, то пріемами изложенія и слога вмѣстѣ, то только пріемами изложенія, и между ними есть такія, какихъ нътъ ни въ Словъ о полку Игоревъ, ни въ Словъ о Задонщинъ. Эти мъста — очевидныя вставки, и доказываютъ, съ одной стороны, что онъ нравились, съ другой, что былъ источникъ, изъ котораго ихъ можно было почерпать. Что же это за источникъ? И для этого, какъ для всего другого подобнаго, источникъ одинъ и тотъ же: поэмы въ родѣ Слова о полку Игоревѣ, ихъ духъ, ихъ мысль. Гдъ же эти поэмы? Ихъ нътъ пока налипо въ ихъ подлинномъ видъ. Это, однако, не значитъ, что ихъ никогда и не было: нътъ уже многаго, что прежде было. Ихъ нътъ; но есть то, что наводить на мысль о нихъ "...

Наводить прежде всего Слово о полку Игорев'в, между прочимъ прямыми указаніями на старыя пъсни; наводять и эпическая былина, которая хотя не есть подлинная древность, но снимокъ съ древности, и которая восходить по своимъ историческимъ основамъ ко временамъ князя Владиміра... Срезневскій выбраль изъ лътописи цълый рядъ отрывочныхъ выраженій чисто эпическаго характера, очень оригинальныхъ, образныхъ, неръдко тонко-изящныхъ, иногда первобытно-поэтически суровыхъ, — и эти примъры могли бы быть еще умножены. Онъ замъчаетъ по этому поводу: "Летописцы наши едва-ли понимали поэвію языка такъ, какъ понималь народь, всего менье, кажется, ть изъ нихъ, которые любили одъвать выраженія въ парадную форму дательнаго самостоятельнаго. Многія прекрасныя м'єста ихъ разсказовъ утратили свою простую красоту подъ этой формой. Чтобы понять ихъ вполнъ, надобно ее сбросить съ нихъ. Такъ и въ нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ мѣстъ стоитъ замѣнить дательный самостоятельный изъявительнымъ наклоненіемъ, — и образъ разомъ просвътлъетъ. Въ этомъ новомъ видъ въ немъ уже не трудно будетъ увидёть ту же особенность изложенія, которая поражаеть въ Словъ о полку Игоря. Есть подобныя мъста и въ другихъ памятникахъ. Еще болъе въ произведеніяхъ пародной словесности, какъ было уже замъчено многими, и прежде другихъ М. А. Максимовичемъ 1). Затъмъ, много примъровъ эпической обработки и красоты древняго народнаго языка замъчено было вообще во многихъ памятникахъ тъхъ временъ: укажемъ, напр., кромъ приведеннаго, подобные образчики въ изыкъ старыхъ грамотъ и юридическихъ памятниковъ, въ старыхъ травникахъ и лечебникахъ, въ старыхъ книжныхъ повъстяхъ, испытавшихъ на себъ вліяніе народнаго обращенія, и т. д.

Но сколько бы ни было народно-поэтическихъ элементовъ въ самомъ "Словъ", едва-ли возможно отрицать въ немъ участіе книжника; и еще больше участіе книжника въ другихъ историко-поэтическихъ сказаніяхъ, гдъ бываетъ видно, между прочимъ, явное подражаніе "Слову", притомъ съ искаженіемъ его непонятыхъ выраженій ). Эта книжность видна и въ Задонщинъ, и въ извъстномъ сказаніи о Мамаевомъ побоищъ и въ другихъ подобныхъ произведеніяхъ, на которыхъ не будемъ останавливаться, такъ какъ они достаточно извъстны. Мы упомянемъ еще только о недавно изданномъ любопытномъ памятникъ, или только отрывкъ памятника, принадлежащемъ къ тому же стилю.

Это -- "Слово о погибели русскія земли", изданное въ "Памятникахъ" Общества любителей древней письменности <sup>3</sup>). Собственно говоря, сохранилось только начало этого "Слова", смъшанное въ рукописи съ житіемъ Александра Невскаго, извъстнымъ по лътописямъ, и съ сказаніемъ о смерти великаго князя Ярослава Всеволодовича (1238—1247): судя по тому, что въ отрывъв Ярославъ называется "нынъшнимъ" и вмъсть съ тъмъ упоминается его старшій брать Юрій Всеволодовичь (великій князь владимирскій до 1238), авторъ писаль въ ихъ время, именно въ эпоху татарскаго нашествія. Назвавши свое произведеніе словомъ о "погибели русской земли", описываетъ ея прежнее могущество и лишь въ последнихъ сохранившихся строкахъ отрывка неясно говорится о "болъзни" христіанъ его времени: издатель "Слова" предполагаеть, что "это только начало вели-

1) Задонщина великаго князя господина Дмитрія Ивановича и брата его Владиміра Андреевича. Спб. 1858, предисловіе (изъ "Извъстій" ІІ отд. Акад.)

3) Слово о погибели русскыя земли. Вновь найденный памятникь литературы XIII-го въка. Сообщеніе Хрусаней Лопарева. Спб. 1892 (Памятники, LXXXIV).

Примъры такого грубаго непониманія есть въ самой Задонщинъ, и они едва-ли принадлежать пислу, а не автору. Такъ, въщій Боянъ "Слова" превратился въ Задонщинъ въ "въщаннаго боярина, горазна гудца въ Кіевъ"; выраженіе "Слова": "о русская земле! уже за шеломянемъ еси" (т.е. ты уже скрылась за холмомъ), въ Вадонщинъ превратилось съ безсмыслицу: "Земля еси русская, какъ еси была доселева за царемъ за Соломономъ (!), такъ буди и нынъча за княземъ великимъ Дмитриемъ Ивановичемъ". Задонщина, стр. 18, 22, 32. Происхожденія этой безсмыслицы Спериврестів не задонщина. Срезневскій не зам'ятиль.

колѣпной поэмы XIII-го вѣка, оплакивающей гибель Руси съ предварительнымъ прославленіемъ ея красоты и славы". "Пламенною ръчью начинаетъ авторъ свое Слово, вдохновенно говорить онъ о величіи и красоть Руси. Приступая къ описанію погибели земли русской, онъ, что вполнъ естественно, горячо говорить сначала объ обили естественныхъ богатствъ родины, о славъ Руси сто лътъ тому назадъ, — тъмъ глубже становится пропасть между прошлымъ и современнымъ патріотуавтору положеніемъ. Анонимъ обращается къ землѣ русской съ такимъ же приблизительно восклицаніемъ, съ какимъ Ярославна въ Словъ о полку Игоревъ обращается къ солнцу: и свътла земля русская, и красна она! Строки, посвященныя восхваленію красоты Руси, раздъляются на стихи, съ опредъленнымъ почти размъромъ: въроятно, ихъ и пъли въ старое время народные пъвцы "...

Весь отрывокъ не великъ. Приводимъ его въ новомъ чтеніи: "О свътло свътлая и украсно украшенная земля русская! И многими красотами ты обогащена: озерами многими, ръками и колодезями досточестными, горами крутыми, холмами высокими, дубравами чистыми, полями дивными, звърьми различными, птицами безчисленными, городами великими, селами дивными, вертоградами монастырскими, домами церковными, и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими! Всего ты исполнена, земля русская, о православная въра христіанская! 1).

"Отсель до Угоръ и до Ляховъ, до Чеховъ, отъ Чеховъ до Ятвяговъ, и отъ Ятвяговъ до Литвы, до Нъмцевъ, отъ Нъмцевъ до Корвлы, отъ Корвлы до Устюга, гдв тамъ были Тоймицы поганые, и за Дышущимъ моремъ, отъ моря до Болгаръ, отъ Болгаръ до Буртасъ, отъ Буртасъ до Черемисъ, отъ Черемисъ до Мордвы <sup>2</sup>),—то все покорено было Богомъ христіанскому народу, языческія страны — великому князю Всеволоду, отцу его Юрью, князю кіевскому, д'єду его Володимеру Мономаху, которымъ Половцы носили дътей своихъ въ колыбели, а Литва изъ болота на свътъ не выникали, а Угры укръпляли каменные города желъзными воротами, чтобы на нихъ великій Володимеръ

<sup>1)</sup> Въ подлинникъ — русская земля "удивлена" всеми этими красотами, т.-е. снабжена дивами. Въ перечисленіи, по замъчанію издателя, эпитеты какъ будто смъшаны, такъ, что были собственно "холмы крутые", "дубравы высокія", "поля чистыя" и т. и.; въроятно были далье-не "дивные" звъри, а "дивіи", т.-е. дикіе.

<sup>2)</sup> Здъсь очерчены границы старой русской земли; подобные взгляды на обширную русскую землю въ "Словъ о полку Игоревъ", въ Задонщинъ и другихъ сказаніяхъ о Куликовской битвъ. Чехи названы здъсь "чахи". какъ неръдко и въ лътописи. "Тоймицы" — было небольшое языческое племя на Тоймѣ, на сѣверѣ Руси, или другое подобное племя "емчане". "Дышущее море" — обычный терминь, въ летописи и въ "Задонщинъ", въ особенности въроятно далекое Ледовитое море.

тамъ не взъвхалъ. А Нъмцы <sup>1</sup>) радовались, будучи далеко за синимъ моремъ. Буртасы, Черемисы, Вяда <sup>2</sup>) и Мордва бортничали (приносили дань медомъ) на князя великаго Володимера, а жюръ-Мануилъ <sup>3</sup>) царегородскій боялся, почему и посылалъ къ нему великіе дары, чтобы великій князь Володимеръ не взялъ у него Царягорода.

"А въ эти дни (наступила) болѣзнь христіанамъ отъ великаго Ярослава и до Володимера, и до нынѣшняго Ярослава и до

брата его Юрья, князя владимирскаго"...

На этомъ прерывается сказаніе. При всей краткости отрывка, въ немъ сказываются особенности того стиля, черты котораго намъчалъ Срезневскій въ Задонщинь; отдъльныя подробности намекають на народно-поэтическіе мотивы, которые, между прочимъ, нашли отголосовъ и въ позднъйшей былинъ; историко-эпическія черты набросаны намеками. "Слово" идеализируетъ Владимира Мономаха, между прочимъ перенося на него черты позднъйшаго времени. По поводу выраженія, что половцы приносили къ Владимиру. своихъ дътей въ колыбели, издатель припоминаетъ изъ лътописей и другихъ сказаній подробности, что напр., русскіе князья "ласкою своею многихъ отъ невърныхъ царей, дътей ихъ и братію, принимали къ себъ и обращали на истинную въру"; что ятвяги "посылали (Даніилу) пословъ своихъ и детей своихъ и дали дань". Издатель полагаеть, что могла быть здёсь и ошибка, что половцы пугали дътей именемъ Владимира, какъ по лътописи пугали ихъ именемъ Романа; но ясный смыслъ фразы едва ли допускаетъ такое предположеніе. В'вроятн'ве, что дітей отдавали въ знакъ покорности или въ видъ заложниковъ. Далъе, относительно угровъ на Владимира перенесены болъе позднія событія; какъ и относительно того, что на Владимира бортничали восточныя и финскія племена, которыя покорены были только поздные. Подобнымъ образомъ "Слово" дълаетъ большой эпическій анахронизмъ, когда утверждаетъ, будто бы передъ Русью Владимира Мономаха (1113— 1125) трепетала Византія временъ императора Мануила (1143— 1180). Имя Мануила окружено было въ византійской исторіи ве-

<sup>1)</sup> Издатель полагаеть, что разумъются здёсь шведы, которыхъ и лътопись называеть нъмпами; но здёсь могла идти рёчь и просто о нъмпахъ, которые считались также за моремъ (Балтійскимъ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Но объясненію издателя, это финское племя Водь (на съверо-западъ): но помъщенная рядомъ съ племенами съверо-восточными, быть можеть, она означаеть и что-нибудь другое (вотяковъ?). Ср. впрочемъ названіе ръки: "Вяда", притокъ р. Великой.

<sup>3)</sup> Издатель объяснаеть справедливо, что это — греческое "киръ" (господинъ), употреблявшееся въ старомъ языкъ также въ формахъ кюръ, куръ, чюръ: въ данной формъ встръчается здъсь въ первый разъ. Киръ-Мануилъ есть греческій императоръ Мануилъ Комнинъ.

ликою славою и украшено легендами. Историкъ XIII-го въка говорить объ его временахъ, какъ о золотомъ въкъ: онъ славенъ быль и воинскими подвигами, и богатствомъ, и роскошными празднествами. Не случайно его имя, въ видъ Этмануйла Этмануйловича, попало въ старую былину, гдв онъ принимаетъ пословъ Владимира кіевскаго, прибывшихъ для сватовства на его дочери, а потомъ сдълался тестемъ Владимира <sup>1</sup>). "Историческій Мануиль Комнинъ, — говоритъ комментаторъ "Слова", — считалъ себя сюзереномъ галицкихъ князей (особенно Владимирка) и судьею въ дълахъ русской церкви; эпическій Мануилъ дрожитъ передъ Владимиромъ Мономахомъ и посылаетъ къ нему посольство съ дарами, чтобы Владимиръ не отнялъ у него Царяграда; такъ унижается въ былинъ могущество того, кто мнилъ себя чуть не повелителемъ Руси! Анахронизмъ очевиденъ: во времена Владимира Мономаха царствоваль Алексей Комнинь и сынь его Калоіоаннь; но о первомъ изъ нихъ въ старину на Руси знали вообще мало, а о его сынъ и совсъмъ ничего не знали. Не то было съ Мануиломъ. Извъстно, что онъ присылалъ посольство съ дарами къ Ростиславу, прося его письмомъ назначить митрополитомъ грека Іоанна, и переговаривался съ германскимъ королемъ Конрадомъ Ш о наказаніи русскихъ, ограбившихъ и убившихъ немецкихъ подданныхъ въ Россіи. Составилось сказаніе, что Мануилъ написалъ образъ Спасителя, извъстный подъ именемъ Золотой ризы, т. д.; очевидно, что на Руси знали пъсни, такъ сказать, Мануилова цикла, но не могли примириться съ могуществомъ иноземнаго царя и потому на основаніи историческихъ указаній нашли возможнымъ противопоставить иноземной поэзіи свою собственную былину съ ея столь же узкимъ національно-эгоистическимъ отпечаткомъ, вследствие чего эпический элементъ повести заслонилъ собою ен историческую правду. Новое указаніе на следы такого эпоса въ XII въкъ мы находимъ и въ другихъ памятникахъ: "его же имени (Владимирова) трепетаху вся страны"; въ 1212, "имени Всеволода токмо трепетаху вся страны"; отъ русскихъ князей съ Игоря до Всеволода Юрьевича "вси страны трепетаху, ближніи и дальніи, и сами греческій царіе вси повиновахуся имъ"; князья Ингоревичи въ первой половинъ ХІП-го въка "во всъхъ странахъ славно имя имяща, къ греческимъ царямъ велику любовь имуща и дары отъ нихъ многіи взимаша". Въ народной повъсти центральное мъсто занимаетъ Владимиръ, — онъ на первомъ планъ

<sup>1)</sup> Кирша Даниловъ, — у котораго онъ впрочемъ изображается языческимъ королемъ Золотой Орды. Г. Лопаревъ полагаетъ, что того же византійскаго Мануила издо предполагать и въ пъсняхъ о князъ Романъ.

стоить и въ разбираемомъ словъ. "Въ XV—XVI въкахъ, —говорить И. Н. Ждановъ, —извъстно было на Руси народно-поэтическое сказаніе о войнъ князя Владимира съ греками, но древняя былина объ этой войнъ не дошла до насъ въ ея первоначальномъ видъ". Теперь мы можемъ сказать, что уже въ половинъ XIII столътія въ историческую поэму занесено было народное представленіе о трепетъ греческаго царя передъ мощью нашего Мономаха, а собственнаго сказанія о войнъ все еще нътъ, да и найдется ли?"

Какан "бользнь" пришла на христіанъ того времени, комментаторъ объясняетъ бъдствіями татарскаго нашествія...

Итакъ, сохранился только намекъ на какое-то любопытное произведеніе древности; но онъ указываетъ опять, что была связь между письменностью и народно-поэтическимъ творчествомъ, которое все-таки завоевывало себѣ мѣсто и въ книгѣ, несмотря на всѣ осужденія аскетическихъ предписаній ¹).

Таковъ былъ одинъ, народно-поэтическій, элементъ стиля старыхъ повъстей объ историческихъ событіяхъ нашихъ среднихъ въковъ. Другой элементъ былъ чисто книжническій; онъ развивался теперь сильнъе и одностороннъе въ особенности потому, что его не умъряло литературное образованіе, котораго не было. Если въ древнемъ періодъ мы находимъ образчики здравой простоты съ сильнымъ, образнымъ, свободнымъ языкомъ, какъ очень часто въ лътописи, или въ поученіи Владимира Мономаха; если находимъ образцы высокаго истинно-поэтическаго творчества и языка, какъ въ Словъ о полку Игоревъ; если находимъ образцы истиннаго красноръчія, хотя и книжнаго по складу, какъ въ Словъ Иларіона или въ поученіяхъ Кирилла Туровскаго и Серапіона, — то теперь эти качества стиля становятся все ръже. Едва-ли сомии-

<sup>1)</sup> Описывая рукопись XV въка, гдъ сохранился этоть отрывокъ "Слова", издатель указываеть, между прочимъ, новый списокъ сказанія о Борись и Гльбь и, сличая его съ извъстнымъ изданіемъ Срезневскаго (стр. 5 — 6), ръзко укоряетъ послѣдяяго за неточностъ транескрипціи, гдѣ онъ будто бы "произвольно вставлялъ праня фрази, которыхъ въ рукописи не находится". Но этотъ упрекъ есть только большое недоразумѣніе: текстъ Срезневскаго въ изданіи сказаній о Борись и Гльбъ (столбцы 1—90) вовсе не есть трансскрипція рукописи, напечатанной въ снимкъ, а чтеніе, т.-е. опытъ реставраціи памятника не по одной рукописи, а по всѣмъснискамъ, какіе были ему доступин. Объ этомъ и сказано въ предисловіи Срезневскаго (стр. XXVI). "Чтеніе" Срезневскаго, которое онъ представляль только какъ "предварительную работу надъ текстомъ сказаній", именно заслуживаетъ вниманія; насть большей частью довольствуются изданіемъ сырыхъ текстовъ, не всегда даже съ присоединеніемъ варіантовъ, между тѣмъ было бы необходимо и возстановленіе, котя бы иной разъ предположительное, подлинной формы памятника, свободной отъ опибокъ, принадлежавшихъ только писцу, неръдко невъжественному. Въ случаъ большихъ разноръчій такимъ же образомъ желательно было бы правильное возстановленіе послѣдовательныхъ редакцій: безъ этого многіе памятники старой письменности, особенно популярные, представляются до сихъ поръ въ очень запутанномъ видъ.

тельно, что "книжное ученіе" сравнительно съ прежнимъ, если не упало, то и не подвинулось впередъ, а это въ условіяхъ исторіи бываеть своего рода упадкомъ. Болъе сложныя отношенія, наступавшія въ исторической жизни, требовали особенной энергіи, между прочимъ энергіи образовательной; но ея не было, и при этомъ естественно было, что старое не совершенствовалось, а скоръе искажалось. Въ письменности повторяются разъ выработанные пріемы, которые становятся наконець рутиной, и въ стилъ исторической повъсти, которан котъла быть поэтическою, въ стилъ житія, возвышенность становится напыщенностью. Далее увидимъ, что этому содействовали и новыя литературныя вліянія. Съ XIII, XIV и особливо съ XV столътія приходять новые памятники съ юга, особливо изъ Сербіи и Авона, а также прямо южно-славянскіе д'язтели, воспитанные въ другой школ'ь, бол'ье знакомой съ реторическими ухищреніями. Отсюда у и насъ распространялась та новая манера реторическаго изложенія въ житіяхъ, которая очень нравилась въ свое время, какъ "добрословіе" и "плетеніе словесь".

Чѣмъ больше развивалась эта фальшивая манера, тѣмъ меньше могли проникать въ произведение литературы отголоски живой дъйствительности и простая народная ръчь. Нъчто подобное мы и находимъ въ историческихъ повъстяхъ XV въка. Когда, напр., авторъ сказанія о Мамаевомъ побоищѣ въ своемъ высокопарномъ тонъ хотълъ воспользоваться свъжими красками Слова о полку Игоревъ, въ результатъ получалась натянутая реторика.

Кром'в л'втописи и народно-историческаго сказанія, память нашествія осталась въ церковномъ поученіи. Основной мыслью поученій было давнее представленіе о народныхъ бъдствіяхъ, какъ о наказаніи за гръхи. Уже старъйшіе лътописцы примъняли это ученіе о "казняхъ божіихъ" къ различнымъ бъдствіямъ, постигавшимъ русскую землю, какъ голодъ, моръ и особливо нашествіе иноплеменныхъ. Особливо должно было вызывать эти размышленія о божіей казни то нашествіе иноплеменныхъ, подобнаго которому русская земля еще никогда не испытывала. Лътопись, желая объяснить событія, не находить для нихъ другой причины, кром'в умноженія гр'єховъ и беззаконій нашихъ. Въ "Правилъ" митрополита Кирилла, читанномъ на соборъ 1274 во Владимиръ, мы читаемъ: "Кыи убо прибытокъ наслъдовахомъ, оставльше божія правила? Не разстя ли ны Богъ по лицю всея земля? не взяти ли быша гради наша? Не падоша ли сильніи

наши князи остріємъ меча? Не поведени ли (ыша въ плѣнъ чада наша? Не запустѣша ли святыя божія церкви? Не томими ли есмы на всякъ день отъ безбожныхъ и нечистыхъ поганъ?" Эту мысль въ нѣсколькихъ поученіяхъ излагаетъ также одинъ изъ немногихъ извѣстныхъ намъ писателей XIII вѣка, владимирскій епископъ Серапіонъ (ум. 1275).

О немъ самомъ сохранились лишь немногія свѣдѣнія, а именно, что въ 1274 митрополитъ Кириллъ пришелъ изъ Кіева (на сѣверъ) и привелъ съ собой печерскаго архимандрита Серапіона, и поставилъ его епископомъ во Владимиръ и Суздаль; въ слѣдующемъ году онъ умеръ. Съ достовѣрностью приписываютъ ему пять поученій, которыя носятъ его имя въ старыхъ рукописяхъ, и эти поученія любопытны въ особенности указаніями на татарское иго, а также осужденіями вѣры въ колдовство. Поученія не поддаются точному опредѣленію относительно хронологіи и самаго мѣста, гдѣ онѣ были сказаны; только въ одномъ случаѣ Серапіонъ замѣчаетъ, что уже сорокъ лѣтъ тяготѣетъ надъ русской землей иго иноплеменниковъ.

Въ первомъ словъ онъ говоритъ о разныхъ бъдствіяхъ и знаменіяхъ, указывавшихъ божій гнѣвъ за наши грѣхи: "Колко видъхомъ солнца погибша и луну померыкъппо, и звъздное премъненіе! Нынъ же земли трясенье своима очима видъхомъ, земля отъ начала утвержена и неподвижима, повелъньемъ божіимъ нынъ движеться, гръхы нашими кольблется, безаконья нашего носити не можеть. Не послушахомъ еуангелья, не послушахомъ апостола, не послушахомъ пророкъ, не послушахомъ свътилъ великихъ, рку: Василья и Григорья Богословца, Іоанна Златоуста, инъхъ святитель святыхъ, ими же въра утвержена бысть, еретици отгнани быша, и Богъ всеми языкы познанъ бысть, и ть учаще ны беспрестани, а мы едина безаконья держимся. Се уже наказаеть ны Богъ знаменьи... Нынъ землею трясеть и колъблеть; безаконья, гръхи многія отъ земля отрясти хощеть, яко лъствіе отъ древа. Аще ли кто речеть: преже сего потрясенія бъща же; аще бъща потрясенія, рку: тако есть; но что потомъ бысть намъ? не гладъ ли, не морове ли, не рати ли многыя? Мы же единако не покаяхомся, дондеже приде на ны языкъ немилостивъ, попустившю Богу, и землю нашу пусту створиша, и грады наши плениша, и церкви святыя разориша, отца и братью нашю избиша, матери наши и сестры наши въ поруганье быша. Нынъ же, братье, се въдуще, убоимъся прещенья сего страшьнаго и припадемъ Господеви своему исповъдующеся "... Это последнее упоминание о нашествии было вероятно позднейшей вставкой, такъ какъ Серапіонъ въ особенности говоритъ здёсь о землетрясеніи (относимомъ къ 1230); но въ другихъ двухъ поученіяхъ онъ прямо изображаетъ картину нашествія. Такъ во второмъ поученіи: "Молю вы, братье и сынове, премънитеся на лучьшее, обновитеся добрымъ обновленіемъ, престаните злая творяще, убойтеся створшаго ны Бога... Страшно есть, чада, впасти въ гнъвъ божій. Чему не видъхомъ, что приде на ны, въ семь житіи еще сущимъ? Чего не приведохомъ на ся? Какін казни отъ Бога не въспріяхомъ? Не пленена ли бысть земля наша? не взяти ли быша гради наши? не вскоръ ли падоша отци и братья наша трупіемь на землю? не ведены ли быша жены и чада наши въ пленъ? не порабощени быхомъ оставше горкою си работою отъ иноплеменикъ? Се уже къ 40 лътомъ приближается томленіе и мука, и дане тяжькыя на ны не престануть, глади, морове животь нашихъ, и въ сласть хлъба своего изъъсти не можемъ, и въздыхание наше и печаль сушить кости наша. Кто же ны сего доведе? Наше безаконье и наши гръси, наше неслушанье, наше непокаянье... Не погубимъ, братье, величая 1) нашего"... Наконецъ въ третьемъ поученіи Серапіонъ, указывая опять на беззаконія, приводящія божій гнівь, говорить: "...Тогда наведе на ны языкъ немилостивъ, языкъ лютъ, языкъ не щадящь красы уны (юной), немощи старець, младости дътій; двигнухомь бо на ся ярость Бога нашего, по Давиду, въскоръ възгорися ярость его на ны. Разрушени божественыя церкви; осквернени быша сосуди священіи, потоптана быша святая; святители мечю во ядь быша; плоти преподобныхъ мнихъ птицамъ на снъдь повержени быша; кровь и отець и братья нашея, аки вода многа, землю напои; князій нашихъ воеводъ кръпость исчезе; храбріи наши, страха наполнъшеся, бъжаща; множайша же братья и чада наша въ плънъ ведени быша; села наша лядиною поростоша, и величьство наше смърися; красота наша погыбе; богатство наше онъмь въ корысть бысть; трудъ нашь поганіи наслідоваша; земля наша иноплеменикомь въ достояние бысть; въ поношение быхомь живущіимъ въскрай земля нашея; въ посм'яхъ быхомъ врагомъ нашимъ, ибо сведохомъ собъ, акы дождь съ небеси, гнъвъ Господень... Не бысть казни, кая бы преминула насъ "...

Такимъ образомъ на первое время церковные учители только призывали народъ къ покаянію, которое одно могло отвратить божій гнівь. Впослівдствін, когда иго начинало ослабівать, они

<sup>1)</sup> Варіанть: величества.

призывають князей и народь къ защить христіанской въры противъ поганыхъ агарянъ. Таково было дъятельное возбужденіе, которсе шло отъ обителей Сергія Радонежскаго къ великому князю московскому Димитрію въ его борьбъ съ Мамаемъ; таково было посланіе митрополита Геронтія къ Ивану III. Послъднимъ возбужденіемъ этого рода было знаменитое посланіе архіенископа ростовскаго Вассіана къ тому же Ивану III на Угру, когда великій князь московскій, столь самоуправный у себя дома, обнаружилъ робость, приводившую въ негодованіе его подданныхъ. Приводимъ опять, въ отрывкъ, подлинныя слова посланія, чтобы дать понятіе и о настроеніи писателя, и о стилъ.

..., Нынъ слышахомъ, писалъ Вассіанъ, — яко бесерменину Ахмату уже приближающуся и хрестьянство погубляющу, наипаче же на тебе хвалящуся и на твое отечьство, тебя же предъ нимъ смиряющуся и о миръ молящуся и къ нему пославшу, ему же единако гивоомъ дышющу и твоего моленія не послушающу, но хотя до конца разорити хрестьянство. Ты же не унывай, но възверзи на Господа печаль твою и той тя препитаеть: Господь бо гордымъ противится, смиреннымъ же даеть благодать. Пріиде же убо въ слухи наши, яко прежніи твои развратници не престають шенчуще въ ухо твое льстивая словеса и совъщають ти не противитися супостатомъ, но отступити и предати на расхищение волкомъ словесное стадо Христовыхъ овець; внимай убо себъ и всему стаду, въ немъ же тя Духъ святый постави, о боголюбивый и вседержавный царю! и молюся твоей державь, не послушай таковаго совъта ихъ, послушай убо вселенныя учителя Павла... Помысли убо, о велемудрый государю! отъ каковыя славы въ каково въ безчестіе сводять твое величество, толикимъ тмамъ народа погибшимъ и церквамъ Божіимъ разоренымъ и оскверненымъ... И слыши, что глаголеть Лимокрить философь: первый князю подобаеть имъти умъ ко всѣмъ премѣннымъ, а на супостаты крѣпость и мужество и храбрость, а къ своей дружинъ любовь и привътъ сладокъ. Въспоминай же реченая неложными усты Господа и Бога нашего Ісуса Христа: аще и весь міръ пріобрящеть, а душю свою отщетить, и что дасть изм'вну на души своей... Изыди убо скоро въ срътение ему, вземъ Бога на помощь и пречистую Богородицу, нашего хрестьянства помощницу и заступницу, и всехъ святыхъ его, и поревнуй прежебывшимъ прародителямъ твоимъ великимъ княземъ: не точію русскую землю обороняху отъ поганыхъ, но иныя страны пріимаху подъ собе, еже глаголю: Игоря, и Святослава, и Владимера, иже на греческыхъ царехъ дань имали, потомъ же и Владимера Мономаха, како и коли бился со оканными половци за русьскую землю, и иные мнози, ихже паче насъ ты въси. И достойный хваламъ великій князь Дмитрей, твой прародитель, каково мужество и храбрость показа за Дономъ надъ тъми же сыроядци оканными, еже самому ему напреди битися, не пощадъ живота своего избавленія ради хрестьянскаго... безъ сомнънія вскочи въ подвигь и напередъ вытха и въ лице ставъ противу оканному разумному волку Мамаю, хотя исхитити отъ устъ его словесное стадо Христовыхъ овецъ-тъмже и всемилостивый Богъ дерзости его ради не покоснъ, ни умедли, ни помяну перваго его согръщенія, но вскоръ посла свою помощь, ангелы и святыя мученики помогати на супротивныя ему. Тъмже Господа ради подвизавыйся и донынъ похваляемъ есть и славимъ, не токмо отъ человъкъ, но и отъ Бога: ангелы удиви и человъка възвесели своимъ мужествомъ... Аще ли бо еще любоприши и глаголеши, яко подъ клятвою есмы отъ прародителей еже не поднимати руки противъ царя стати: послушай убо, боголюбивый царю! аще клятва по нужди бываеть, прощати отъ таковыхъ и разрѣшати намъ повелѣно есть... И се убо который пророкъ пророчествова, или апостолъ который или святитель научи сему богостудному и скверненому самому называющуся царю повиноватися тебъ, великому русьскыхъ странъ хрестьянскому царю? Не точію нашедшаго ради съгръшенія и неисправленія къ Богу, паче же отчаянія и еже не уповати на Бога попусти Богъ на преже тебъ прародителей твоихъ и на всю землю наппо оканнаго Батыя, иже пришелъ разбойнически поплъни всю землю нашю, и поработи, и воцарися надъ ними, а не царь сый, ни отъ рода царьска; тогда убо прогнъвахомъ Бога... Аще бо сице покаемся, такоже помилуетъ насъ милосердый Господь, не токмо свободитъ и избавитъ, якоже древле израильтескихъ людей отъ лютаго и гордаго Фараона, насъ же новаго Фараона, поганаго Измаилова сына Ахмата, но намъ ихъ поработитъ". Лътописецъ разсказываетъ, что когда великій князь бъжаль съ Угры на Москву, то горожане на посадъ, увидъвши его, стали укорять его, что онъ выдаетъ ихъ татарамъ, а владыка Вассіанъ, встръчая его съ митрополитомъ въ Москвъ, началъ "злъ глаголати" великому князю, называль его "бъгуномъ", и говорилъ: "вся кровь на тебе падеть хрестьянская, что ты выдавъ ихъ бъжишь прочь, а бою не поставя съ татары и не бився съ ними; а чему боишися смерти? не безсмертенъ еси человъкъ, смертенъ; а безъ року смерти нъту ни человъку, ни птицъ, ни звърю: а дай съмо вои въ руку мою, коли азъ старый утулю лице противъ татаръ"?..

Наконецъ, татарское иго отразилось въ народной поэзіи, съ одной стороны памятью объ ужасахъ нашествія и о бытовыхъ фактахъ татарскихъ временъ, и съ другой стороны настроеніемъ. которое выказывало народныя чувства превосходства надъ невърными татарами. Нъкогда, знаменитый собиратель пъсенъ, П. В. Кирвевскій, совершенно отвергаль въ нашей народной поэзін присутствіе какихъ-либо вліяній или воспоминаній той эпохи. "Особенно замъчательно, -- говорить онъ, -- совершенное почти отсутствіе п'ясень объ эпохів, такъ-называемаго, татарскаго ига. По крайней мъръ, въ моемъ собраніи пъсенъ (а оно безъ преувеличенія должно быть названо очень многочисленнымъ) нътъ ни одной, которую бы можно было несомнънно отнести къ этому времени. Такое отсутствіе воспоминаній объ этой эпох'ь можеть служить сильнымъ свидътельствомъ противъ лицъ, называющихъ это несчастное время эпохою татарскаго владычества, или ига, а не эпохою татарскихъ опустошеній, какъ было бы справедливъе" и пр. 1). Въ свое время Ө. И. Буслаевъ показалъ ошибочность этого мненія и приводиль примеры того, какъ, напротивъ, уже въ былинахъ Кирши Данилова находятся многочисленныя указанія на татарскую эпоху. Онъ полагаль даже, что татарская эпоха составила цёлый повороть въ развитіи нашего народнаго эпоса. "Русская былина, —говориль онъ, —върная историческому развитію самой жизни, явственно отмічаеть въ своей формаціи періодъ татарскій, когда съ особенною энергіею совершился въ народной фантазіи переходъ отъ миновъ древивишаго періода въ эпосу собственно историческому, именно тоть ръшительный исходъ изъ сомкнутаго круга собственно минологическаго творчества, который зам'вчается въ народахъ вследствіе историческихъ переворотовъ, особенно потрясающихъ народное чувство и сильно дъйствующихъ на воображение. Такія событія, какъ завоеваніе Испаніи маврами, какъ паденіе царства Сербскаго, какъ погромы татарщины въ древней Русивызывають чувство и воображение къ дъйствительности, и дають новое направление поэтической д'ятельности. Эпический спокойный тонь разсказа уже нарушается лирическими порывами, въ которыхъ чувствуются горячіе следы текущихъ историческихъ событій".

<sup>1) &</sup>quot;Московскій Сборникъ", 1852, стр. 356.

Прежде всего татарская эпоха воздъйствовала на старую былину. Тъ миоологическія чудовища или враждебныя племена, съ которыми боролись богатыри князя Владимира, получили татарскій обликъ или замѣнены были татарами. Далѣе, въ былинъ сохранилось прямое воспоминаніе о нашествіи. Въ разсказъ о томъ, какъ Калинъ царь подступилъ къ Кіеву, невольно вспоминается разсказъ лѣтописи о томъ, какъ "остолнила" Кіевъ татарская сила при Батыъ:

Не дошель онь до Кіева за семь версть, Становился Калинь у быстра Дивира, Собиралося съ нимъ силы на сто версть, Во всв тв четыре стороны. Зачвмъ мать сыра земля не погнется? Зачвмъ не разступится? Оть пару было оть конинаго А и мьсяць, солнце померкнуло, Не видать луча свъта бълаго; А отъ духу татарскаго Не можно крещенымъ намъ живымъ быть.

Въ этомъ лирическомъ воззваніи, составляющемъ лучшее м'єсто въ былин'є, г. Буслаевъ указывалъ новый элементъ, входившій въ прежній эпически-спокойный тонъ былины.

Въ былинъ о Щелканъ татарскій царь Азвякъ дарить своихъ шурьевъ русскими городами и позднѣе, въ пѣсняхъ, записанныхъ Ричардомъ Джемсомъ въ началѣ XVII вѣка, тотъ же мотивъ повторенъ въ похвальбѣ Крымской орды. Татары встрѣчаются въ былинъ и тамъ, гдѣ они замѣняютъ собою какихънибудь болѣе древнихъ враговъ Руси и тамъ, гдѣ эпическое воспоминаніе имѣло въ виду прямо времена нашествія и ига. По замѣчанію г. Буслаева, постепенное освобожденіе свое народъ выражалъ ироніею надъ татарами, которая замѣтно проглядываетъ во многихъ пѣсняхъ, напр., въ пѣснѣ "Мамстрюкъ Темрюковичъ":

А не то у меня честь во Москвѣ, что татары-те борются; То-то честь въ Москвѣ, что русакъ тѣшится.

Наконецъ, память о татарскихъ временахъ осталась и въ иныхъ народно-поэтическихъ преданіяхъ и въ пѣсняхъ бытовыхъ, какъ напримѣръ, извѣстная пѣсня о русской полонянкѣ, которую встрѣчаетъ въ татарскомъ плѣну мать, въ свою очередъ уведенная въ плѣнъ, и т. п. Когда иго было давно свергнуто, татары встрѣчаются уже въ средѣ московскаго боярства, и пѣсня вспоминаетъ о нихъ въ разсказѣ о свадъбѣ Ивана Грознаго. Заключеніемъ историческихъ отношеній можетъ служить упомянутая

пъсня Ричарда Джемса, гдъ на татарскую похвальбу дълить русскіе города пъсня отвічаеть: "Ино еси собака крымской царь, то ли тоб'в царство не св'ядомо? А еще есть на Москв'я семьдесять апостоловь, опришенно трехь святителей; еще есть на Москв' православной царь. Поб'жаль еси, собака крымскій царь, не путемъ еси не дорогою, не по знамени не по черному". По замъчанію г. Буслаева, "если въ стихотвореніи "Калинъ царь" слышатся еще стоны угнетенныхъ, то здъсь нельзя не чувствовать радостнаго торжества побъдителей, эпически выраженнаго въ этомъ чудесномъ, сверхъестественномъ голосъ "1).

Въ XIII въкъ татары были для русскихъ народомъ невъдомымъ; происхождение ихъ было миническое. Позднъйшие въка познакомили съ татарами ихъ практическимъ владычествомъ, а, наконецъ, завоеваніемъ татарскихъ царствъ. Но действительная исторія татаръ и монголовъ осталась неизвъстна для древней Россіи, и первыя изученія этого азіатскаго міра сділаны были западными путешественниками, какъ Плано-Карпини, Рубруквисъ, Марко-Поло и др. Съ XVIII въка, и особливо въ новъйшее время, начато было широкое научное изслъдование съ изучениемъ самыхъ восточныхъ источниковъ по истории монголовъ и татаръ. Таковы знаменитые труды западныхъ оріенталистовъ д'Оссона, Гаммера, Шармуа и русскихъ оріенталистовъ: о. Іакинеа, Ег. Тимковскаго, Григорьева, Савельева, Саблукова, Ильминскаго, Березина, Вельяминова-Зернова, Радлова и т. д., изданія и переводы восточныхъ писателей, изследованія средне-азіатской археологіи, этнографіи, языка. (Спеціально военная сторона нашествій разсмотрѣна въ сочинени генерала М. И. Иванина: О военномъ искусствъ и завоеваніяхъ монголо-татаръ и средне-азіатскихъ народовъ при Чингисъ-Ханъ и Тамерланъ. Издано (по смерти автора) военно-ученымъ комитетомъ гл. штаба подъ редакціей г.-л. кн. Н. С. Голицына. Спб. 1875).

Въ нашей исторіографіи эпоха татарскаго ига до сихъ поръ не нашла окончательнаго опредъленія. Старые лътописцы смотръли на монголо-татарское нашествіе съ провиденціально-поучительной точки зрѣнія: какъ всякое народное бѣдствіе, это было наказаніе за грѣхи. Первые научные историки смотръли на нашествіе фаталистически: это было случайное бъдствіе, которое однако указало слабыя стороны древней Руси, а въ концъ концовъ открыло путь къ утверждению русскаго государства. Карамзинъ думалъ, что "еслибы Россія была

<sup>1)</sup> Историческіе очерки, І, стр. 421—428, 543—545. См. также тексты бытовых вівсень въ "Півсняхъ Кирівевскаго", вып. 7, стр. 54—62 (первой пагинація), 182—206 (второй пагинація); вып. 8, стр. 321—325. Безсоповъ поддерживаеть упомянутое мижне Кирівевскаго (7, 167 и д.); справедливо, конечно, что упоминаніе былины о татарахъ не представляють чего-либо цёльнаго, что это лишь эпизоды, "со стороны", и татары большею частью въ осмъянномъ положенін; но во-первыхъ, весь древній эпось сохранился только эпизодически, во-вторыхъ, Кирфевскій отрицаль существование всявихъ воспоминаній и следовъ татарской эпохи. Всё остальныя разсужденія г. Безсонова о древности русскаго "черноморскаго и дунайскаго" эпосачисто фантастическія".

единодержавнымъ государствомъ, то она спаслась бы, въроятно, отъ ига татарскаго". У новъйшихъ историковъ, какъ и у древнихъ лътописцевъ, было мивніе, что еслибы князья не были разделены своекорыстными раздорами, они могли бы отразить татарское нашествіе. Это мнъніе оспариваль однако Полевой въ "Исторіи русскаго народа": онъ думалъ, что, напротивъ, русскіе не въ состояніи были бы и соединившись отвратить эту грозу. Нашествіе было отраженіемъ громаднаго историческаго движенія азіатскихъ народовъ, и мы должны видьть шире, чемъ наши предки, пострадавшее отъ этого бъдствія. "Сіе движеніе человъческихъ обществъ было ужасно, какъ ужасны буря, потопъ, землетрясение"; но "думать, что сила какого-нибудь Юрія или хитрость какого-нибудь Даніила могли отвратить сію грозу отъ земель русскихъ, при переворотъ всемірномъ не стараться узнавать въ прошедшемъ тайнъ человъчества въ настоящемъ и будущемъ, скорбя только объ участи погибшихъ нашихъ праотцевъ, было бы несообразно съ великимъ назначениемъ истории". Даже Европа не могла бы оказать монголамъ сопротивленія, еслибы они двинулись на нее, и напрасно утверждать, будто Россія спасла Европу отъ монголовъ: ихъ остановили только замъщательства въ самомъ азіатскомъ нарствь. Соловьевь, следя главнымь образомь за развитиемъ русской государственности, не придаваль особаго, даже никакого значенія монгольскому игу: оно ничего не измѣнило во внутреннемъ развитіи отношеній, и вліяніе татаръ было не сильнъе вліянія половцевъ. Костомаровъ полагалъ, напротивъ, что оно наложило печать на нравы и сообщило извъстныя черты основавшейся въ Москвъ царской власти. Бестужевъ-Рюминъ въ обоихъ этихъ мивніяхъ видѣлъ крайности: "Вліянія татаръ нельзя отвергать уже потому, что мы долго находились съ ними въ связи и потому, что въ своихъ сношеніяхъ съ востокомъ московское государство пользовалось услугами татаръ (?); въ администрацію вошло много восточнаго, особенно въ финансовой системь, этого тоже, кажется, нельзя отвергать; быть можеть, найдутся слёды и въ военномъ устройстве. Это следствія прямыя; косвенныя слъдствія едва ли не важнье еще, ибо сюда принадлежить отдъленіе Руси Восточной отъ Западной, значительная доля остановки въ развитіи просв'ященія... и огруб'яніе нравовъ... Мн'яніе же о происхожденіи понятія о царской власти отъ татаръ надо, кажется, вполнъ отвергнуть, особенно вспомнивъ постоянную проповъдь духовенства и то обстоятельство, что Иванъ Грозный прямо ссылается на авторитеть Библіи и прим'єры римскихъ императоровъ" (Р. Ист. 278—279). Но это не опровергаеть мивнія Костомарова: понятіе о царской власти дано было библейской и византійской исторіей, но въ практическомъ примънении понятія въ XV—XVI въкъ могли действовать, и въроятно дъйствовали, бытовыя условія, въ происхожденіи которыхъ татарское иго участвовало несомивнию. Гораздо опредвлениве о вліяніи ига говориль Иловайскій: "Около двухъ стольтій съ половиною тяготьло надъ Россіей варварское иго, и не могло не оставить глубокихъ слъдовъ въ нравахъ, государственномъ складъ и вообще въ гражданственности Русской земли, особенно въ ел восточной или московской половинъ. Своимъ давленіемъ оно не мало способствовало ея объединенію, ибо заставляло народъ сознательно и безсознательно тянуть къ одному

средоточію и сплачиваться около него ради возстановленія своей полной самобытности и независимости, какъ это обыкновенно бываеть у народовъ историческихъ, одаренныхъ чувствомъ самосохраненія и наклонностью къ государственной жизни. Но возстановивъ свое политическое могущество, Русскій народъ во время долгой и тяжкой борьбы невольно усвоиль себ'в многія варварскія черты оть своихь бывшихъ завоевателей. Это не были испанскіе мавры, оставившіе въ наслідіе своимъ бывшимъ христіанскимъ подданнымъ довольно высоко развитую арабскую цивилизацію; это были азіатскіе кочевники, во всей неприкосновенности сохранившіе свое полудикое состояніе. Жестокія пытки и кнуть, затворничество женщинь, грубое отношение высшихъ къ низшимъ, рабское низшихъ къ высшимъ и тому подобныя черты, усилившіяся у насъ съ того времени, суть несомн'янныя черты татарскаго вліянія. Многіе следы этого вліянія остались въ народномъ языке и въ некоторыхъ государственныхъ учрежденіяхъ" (Ист. Россіи, III. М. 1884, стр. 472). Съ нъкоторыми видоизмъненіями и поправками тотъ же взглядъ у Трачевскаго (Р. Исторія, 2 изд. Спб. 1895, стр. 174—175).

Вопросъ такимъ образомъ все еще остается невыясненнымъ, и могъ бы послужить для чрезвычайно любопытнаго изследованія. Напомнимъ нъсколько замъчаний Карамзина. Въ статъв "Русская Старина" (1803) онъ говорить: "Олеарій не изъясняеть имени Кремля; но мы знаемъ, что оно-татарское и значить крипость. Зато онъ сказываеть намь, что имя Китая-города значить средній городь, вьроятно также на монгольскомъ или татарскомъ языкъ, изъ котораго наши предки заимствовали довольно словъ... Маржеретъ говоритъ, что знатныя русскія женщины обыкновенно провожали верхомъ царицу, когда она взжала гулять за городъ... Надобно думать, что русскія женщины переняли вздить верхомь у татарокъ" (Сочиненія, изд. 1834—35, IX, стр. 143, 147). Говоря объ ужасныхъ пыткахъ на судь, онь замвчаеть: "обыкновеніе ужасное, данное намь татарскимъ игомъ вместе съ кнутомъ и всеми телесными, мучительными казнями (Ист. гос. росс., VII, гл. IV), и др. Ровинскій, въ "Р. Нар. картинкахъ", считаеть кнуть татарскимь, а также говорить о "татарской круговой порукъ" (V, стр. 324).

Могутъ быть ошибки въ этихъ частностяхъ, но едва ли подлежитъ сомнѣнію, что вѣка рабства не прошли безъ тяжелаго осадка, который самымъ зловреднымъ образомъ сказался упадкомъ просвѣщенія и загрубѣніемъ нравовъ. Свидѣтельствомъ нравственной силы осталось то, что при всѣхъ ужасахъ нашествія и насиліяхъ татарскаго господства, послѣ всѣхъ испытанныхъ униженій въ народѣ сохранилось, однако,—кажется всегда,—чувство своего нравственнаго и національнаго превосходства: татары не имѣли ни въ дѣтописи, ни въ церковномъ поученіи, ни въ пѣснѣ другого эпитета, кромѣ злыхъ и поганыхъ; рано зародилась и все укрѣплялась надежда, что Богъ освобо-

дить оть орды и русскіе, наконець, сами поработять ее...

Важно однако собрать факты бытовыхъ вліяній, которыя еще не опредълены. Уже въ требникѣ XV вѣка полагается въ вину женщинамъ цѣловаться особымъ образомъ, "по татарскы" (Пѣтуховъ, Сераніонъ Влад., 45); въ XVI вѣкѣ церковныя правила осуждають обычай носить тафьи, вошедшій отъ татарь, которые уже издавна всту-

пали въ ряда русскаго боярства, безъ сомивијя долго сохраняя свои нравы. Одинъ изъ современныхъ наблюдателей находилъ отражение восточнаго обычая въ старомъ помъщичьемъ быть кръпостныхъ времень. Е. Л. Марковь, описывая нравы татарскихъ помѣщиковъ въ Крыму, вспоминаетъ изъ временъ дътства картины ленивой помъщичьей жизни стараго века: "Масса русскаго дворянства, не те немногія фамиліи, которыя въ столичной службъ успъли рано прикоснуться къ европейскимъ обычаямъ, а то помъщичество, которое выходило въ отставку послъ перваго чина и съ 25 лътъ не вывзжало изъ своихъ вотчинъ безъ всякаго сомнина заимствовало отъ татарскихъ мурзаковъ гораздо болѣе, чѣмъ мы думаемъ. Но болѣе всего говорить объ этомъ заимствовании образъ жизни татарскаго мурзака, его хозяйственная распущенность, его страсть къ лошадямъ и собакамъ, характеръ его домашняго комфорта. Дъвственная громозвучность голосовъ, дъвственно-мощные организмы, переполненные густою и сердитою кровью, эти черные гнавные глаза, привыкшіе только приказывать, эти жосткіе, какъ грива, усы и волосы-все это я видъль давно, въ эпоху своего отрочества, и все это я съ изумленіемъ увидаль во всемь живь черезь 25 льть, когда мн пришлось пожить среди татарскихъ мурзаковъ Татарскій мурзакъ это идеаль, съ котораго копировался нашъ кръпостной помъщикъ"... (Пещерные города Крыма, "Въстн. Евр." 1872, поль, стр. 177). Г. Буслаевъ указываеть въ старой пъснъ безсознательное признание того, что сама Москва къ XVI въку сильно отатарилась (Истор. Очерки, I, 429).

Съ другой стороны, какъ ни проклинали татаръ за ихъ свирѣпыя опустошенія, даже въ первое время ига русскіе писатели признавали въ татарахъ извѣстныя добродѣтели въ ихъ собственномъ быту. Самъ Серапіонъ ставитъ ихъ въ примѣръ своимъ слушателямъ: "эти поганые, не вѣдая закона божія, не убиваютъ своихъ единовѣрныхъ, не грабятъ, не обидятъ, не поклеплютъ, не украдутъ, не запрутся въ чужомъ; всякъ поганый не продастъ своего брата; но кого изъ нихъпостигнетъ бѣда, то искупятъ его и дадутъ ему на промыселъ; и найденное въ торгу заявляютъ" (5-е слово).

<sup>—</sup> Правило митр. Кирилла издано почти по современной рукописи въ "Р. Достопамятностяхъ", М. 1815, I, стр. 106—118; дополненія у Востокова, Опис. рукоп. Румянц. Муз., ст. 302, 321; Р. Истор. Библіот., VI, ст. 84—102.

<sup>—</sup> Тому же митр. Кириллу приписывалось посланіе къ неназванному князю, извъстное по рукописи конца XIV въка, съ такими же упоминаніями о татарскомъ нашествіи (Филаретъ, Обзоръ дух. литературы, 61). Памятники очень сходны въ этомъ отношеніи. Но Макарій въ Исторіи церкви не принимаетъ авторства Кирилла.

<sup>—</sup> Евг. Пѣтуховъ, Серапіонъ Владимирскій, русскій проповѣдникъ XIII вѣка. Изслѣдованіе, съ прибавленіемъ поученій Серапіона по древнѣйшимъ ихъ спискамъ. Спб. 1888, съ указаніемъ прежней литературы предмета и обширнымъ трактатомъ о колдовствѣ по поводу обличеній Серапіона.

— "Слово о погибели" и пр.: ср. Жданова, Русскій былевой эпосъ. Спб. 1895, стр. 96;—Грушевскій, въ "Запискахъ наукового товариства імени Шевченка", Львовъ, 1895, —см. въ Отчетахъ Общества любит. др. письменности за 1895-96, стр. 57 и д.

— Посланіе митр. Геронтія къ Ивану III въ Актахъ Археограф.

Экспедиціи, т. І.

— Посланіе Вассіана Ростовскаго въ Ивану III находится во вто-

рой Софійской літописи, П. Собр. Літ. УІ, стр. 225—231.

— Сказанія о Мамаевомъ побоищ'в подробно разобраны въ стать в С. П. Тимовеева: Сказанія о Куликовской битвъ, Журн. мин. просв., 1885, августъ и сентябрь, но вопросъ все еще не выясненъ. По мнънію автора, существовало двѣ редакціи повѣсти о Куликовской битвѣ, изъ которыхъ одна послужила источникомъ известныхъ теперь Повеланія или Сказанія, а другая источникомъ Задонщины: эти посл'яднія составлены вообще не ранбе XV века и даже въ конце его. Местомъ возникновенія различныхъ списковъ этихъ произвеній были стверъ Россіи (Новгородская область), юго-западъ (Бълоруссія или Кіевъ) и область Московско-Суздальская. По словамъ автора, Повъданіе или Сказаніе "оказало вліяніе на позднівищую историческую литературу", потому что вошло въ Никоновскую летопись и въ Синопсисъ; но никакого особеннаго вліянія въ этомъ случав нать, было только повтореніе, какъ повторялось сказаніе о Мамаевомъ побоищ'я и до посл'ядняго времени, войдя въ лубочныя изданія или народныя картинки.

— Выше было сказано о томъ, что былина о гибели богатырей сводится къ преданіямъ о побоищ'я при Калк'я (гл. III, стр. 119 и д.). О пъсняхъ татарскаго времени см. также у Всев. Миллера: Очерки

русской нар. словесности. I—XVI. М. 1897, стр. 305—327.

## ГЛАВА VII.

## Древнее просвыщение.

Лѣтописныя извѣстія о школѣ при Владимирѣ и Ярославѣ, и др. — Переводная дѣятельность. — Мнѣнія ученыхъ о древней школѣ. — Показаніе новгор. архіен. Геннадія въ XV вѣкѣ. — Знаніе старинныхъ людей о человѣкѣ и природѣ. — Источники этого знанія: Шестодневъ, Іоанна Экзарха Болгарскаго; Палея; Козьма Индикопловъ; Похвала къ Богу, Георгія Писида; Физіологъ; свѣдѣнія историческія и географическія; счисленіе. Азбуковникъ. — Показанія иностранцевъ.

Въ исторіи литературнаго развитія существенную важность имъетъ та степень образованности, на которой стоятъ сами дъятели, литературы и на которую могуть они опираться если не въ народной, то въ болъе тъсной общественной средъ. Поэтому успъхи литературы часто отождествляются съ успъхами образованія, и действительно, они теснейшимъ образомъ связаны; тъмъ не менъе они остаются въ большой мъръ отдъльными областями. Литература въ своей высшей стадіи, какъ художественное изображеніе действительности и идеала, есть область личнаго творчества, трудно исчислимаго, которое въ своихъ наиболбе глубокихъ выраженіяхъ является какъ бы таинственно возникающимъ созданіемъ національнаго духа (какъ всѣ геніальные писатели). Образование есть результать практически действующей школы; успъхъ его можетъ быть и бываетъ дъломъ сознательнаго намеренія — или круга людей, полагающихъ на него свои усилія, или просв'ященной власти, употребляющей волю и средства государства на основание и распространение школы (какъ у насъ было при Владимиръ Святомъ или при Петръ В.), даже безъ всякихъ соображеній о могущемъ произойти отсюда будущемъ успъхв націи и только съ мыслью о непосредственной пользѣ болѣе широко распространенныхъ знаній. Эти независимыя функціи національной мысли, какъ мы сказали, тесно однако связаны: писатель, сильный дарованіемъ, богатый содержаніемъ, можеть остаться безъ вліянія на общество, не говоря о народной массѣ, если его содержаніе слишкомъ превышаеть данную ступень образованности въ обществѣ; съ другой стороны, развитіе образованности во всякомъ случаѣ расширяетъ умственный горизонтъ цѣлаго общества и слѣдовательно самой среды, воспитывающей писателя, усиливаетъ умственную производительность и взаимодѣйствіе умовъ, и неизмѣнно отражается въ литературѣ возростаніемъ уровня самого художественнаго творчества и, въ концѣ концовъ, національнаго сознанія...

Лаже въ эпохи, которыя бывали исполнены заблужденіями, поголовнымъ суевъріемъ, переходившимъ въ систему (какъ нъкоторыя отрасли среднев вковой схоластики), распространение школы ускоряло паденіе ложныхъ міровозэрьній: когда среднев в ковый ученый челов в къ старался систематизировать данный кругъ понятій, онъ тэмъ самымъ открываль путь къ ихъ пересмотру и къ запросамъ критики, которая, разъ возникнувъ, сначала медленными, а потомъ все болъе увъренными шагами шла къ созданію науки. Знакомство съ чужими литературами, въ средніе въка сначала съ латинской, потомъ греческой, было дъломъ школы и съ теченіемъ времени произвело переворотъ въ цёломъ міровозэр'єніи образованнаго круга, а зат'ємъ во всей судьб'в европейской литературы. И въ начальномъ період'в европейскихъ среднихъ въковъ школа оказала несомнънное вліяніе на разцвътъ литературъ народныхъ. Предметомъ школы была прежде всего церковная латынь; знаніе посл'єдней само собою открывало какъ литературу церковную первыхъ христіанскихъ въювъ запада, такъ и латинскую литературу классическую: возбуждаемая школой любознательность и вкусъ къ поэтическому направились на національное поэтическое преданіе, такъ что съ глубины среднихъ въковъ идутъ сохранившіеся донынъ памятники поэзіи германской, скандинавской, англосаксонской, ирландской, французской, — за которыми последовало богатое развитие средневъковаго эпоса, лирики, драмы. У народовъ запада изъ этихъ начатковъ и изъ распространившагося поздне гуманизма создалось дальнъйшее движение новъйшихълитературъ. Въ южномъ и восточномъ славянскомъ мірѣ, несмотря на раннее появленіе народнаго языка въ церкви, этого явленія не произошло. Посл'я первоначальной эпохи языка старославянского, племенная принадлежность котораго составляеть досель спорный вопросъ,языкъ церкви не былъ, однако, народнымъ, и у южнаго славянства и у русскихъ. Церковное освящение какъ бы дълало его исключительнымъ языкомъ книги; люди книжные подъ вліяніемъ

обстоятельствь, о которыхь мы говорили раньше, усвоили отрицательное отношение къ народно-поэтическому, какъ къ языческому; школа или отсутствовала, или существовала въ видѣ случайнаго, рѣдкаго и только элементарнаго обучения, а потому не могла развить литературныхъ вкусовъ и интереса къ народнопоэтическому преданио, какъ это было на западѣ.

Новъйшія изслъдованія показали, однако, что въ древне-русскомъ періодъ не было недостатка въ народно-поэтическомъ матеріалъ, который могъ бы послужить для литературнаго воспроизведенія: отсутствіе послъдняго должно быть отнесено къ условіямъ школы и образованія.

Подобнымъ образомъ новъйшія сравнительныя разысканія открыли большое сходство въ содержаніи народнаго міровозрѣнія у насъ и въ народныхъ массахъ на западъ, какъ выражалось оно въ церковно-популярной литературъ: тъ же легендарныя представленія о созданіи міра и міроправленіи, взятыя не столько изъ Библіи, сколько изъ апокрифическаго сказанія, развитого народной фантазіей и дополненнаго изъ своихъ мъстныхъ матеріаловъ; тъ же фантастическія сказанія о природъ, животномъ міръ, человъческомъ существъ. Сходство источниковъ-древняго народнаго преданія и христіанской легенды создавало сходные, иногда тождественные результаты въ народной минологіи среднев вкового запада и востока; но разница въ дальнъйшемъ развити этой основы обнаружилась уже вскоръ. Раньше и несравненно шире распространившаяся на западъ книжность, съ одной стороны, ввела матеріалъ сказанія въ литературное обращеніе; съ другой, раннее знакомство съ классиками повело къ попыткамъ логическаго осмысленія, которыя послужили исходнымъ пунктомъ научнаго движенія. Этого последняго у насъ совершенно не было: то, что въ западной литературъ возникало, въ этомъ отношени, еще въ XII – XIII въкъ (какъ, напр., система Альберта Великаго, не говоря о болье раннихъ опытахъ средневъковой философіи), достигаеть къ намъ, въ устаръломъ повтореніи, не раньше XVII въка, у кіевскихъ ученыхъ.

Вопросъ о древнемъ русскомъ просвъщение еще не вышелъ изъ области споровъ. Нъкогда это просвъщение было высоко поставлено Шевыревымъ, въ его истории древней русской словесности: основой его суждений были обилие церковно-назидательной письменности и примъры благочестия, сохраненные лътописью и житими. Но эти явления не были во-первыхъ, общими, во-вторыхъ, не были однозначительны съ успъхами образованности обычной, мірской, заключающей познания научнаго характера и стоящей

въ связи съ поэтическими интересами литературы. Подобнымъ образомъ древнее просвъщение одънивалось нъкоторыми писателями славянофильской школы Съ другой стороны, однако, бросались въ глаза скудость въ старой письменности научныхъ познаній, и прямыя свидетельства памятниковъ объ отсутствіи школы. Новъйшій историкъ церкви, г. Голубинскій, изъ фактовъ древней жизни и письменности извлекаль заключение о весьма невысокомъ уровнъ просвъщенія и въ древнемъ, и въ среднемъ періодъ: лишь одно время, именно при Владимиръ Святомъ (и частію при Ярославъ была прилагаема забота къ установлению школы, но затъмъ просвъщение было вообще предоставлено произволу случая.

Первый изследователь этого предмета 1) собраль изъ старыхъ и позднихъ лѣтописей и житій извѣстія, изъ которыхъ заключаль о существовании училищь преимущественно въ мъстахъ пребыванія епископовъ: здёсь назывались города, гдё были училища, или упоминалось существование совокупнаго обучения, или вообще указывалось на первоначальное обучение. Справедливость этихъ заключеній подтверждалась "характеромъ водворенія христіанства въ Россіи (обдуманною общегосударственною мірою), степенью образованности въ странъ, сообщившей намъ христіанство, степенью древне-русскаго образованія вообще и исторією водворенія христіанства въ другихъ славянскихъ земляхъ". Предметами обученія въ древне-русскихъ училищахъ были чтеніе, письмо и пъніе; главными руководствами при обученіи чтенію были азбука и исалтырь; въ обучение письму входила и забота объ его правильности, т.-е. соблюдении извъстныхъ правилъ правописанія. Одна хронологическая статья XII в'яка давала поводъ заключать, что еще тогда существовала у насъ особая нумерація и знаніе нікоторых ариеметических дійствій.

Последующая эпоха, времена татарскаго ига, по мненію изслъдователя, "могла только разрушительно дъйствовать на установившійся уже порядокъ образованія: она способна была породить одно отчанніе, способное въ свою очередь подавить всякую мысль даже о поддержаніи существовавшаго порядка, не только о его распространении и усовершенствовани" 2).

Дальнъйшія изслъдованія, въ трудахъ г. Сухомлинова <sup>3</sup>) и особ-

3) О языкознанін въ древней Россіи,—въ Учен. Запискахъ II Отд. Акад. Спб. 1854, кн. I, отд. II, стр. 177—260.

<sup>1)</sup> О древне-русскихъ училищахъ. Ник. Лавровскаго. Харьковъ, 1854. 2) Лавр., стр. 51. Новъйшій историкъ русской церкви, останавливаясь на техъ данных которыя выше приведены и которыя г. Лавровскій принималь за весьма въроятныя, сильно въ нихъ сомиввается. См. Голубинскаго, т. І, первая половина,

ливо въ церковной исторіи пр. Макарія, прибавили еще нѣсколько соображеній о состояніи древняго русскаго просв'єщенія, но мало измѣнили впечатлѣніе крайней его скудости: Собранныя г. Лавровскимъ данныя (кром'в единичнаго изв'встія Татищева о "грекахъ и латинистахъ") говорили лишь о первоначальной школъ; онъ думалъ однако, что "образование того времени не ограничивалось этими знаніями, а усвоивало себ' все, что представляль значительно развитой кругь знаній, обращавшихся въ византійской имперіи и даже въ сопредъльныхъ съ Русью государствахъ западныхъ" (стр. 59-60) и пр., и ссылался на "множество лътописныхъ свидътельствъ". Но эти свидътельства указываютъ только любовь къ божественнымъ книгамъ, начитанность или такую степень знаній, какан требовалась іерейскому чину. И тотъ же историкъ, указывая, какъ въ самой Византіи творческій духь старыхь грековь ослаб'яваль, какъ истинно-христіанское начало стъснялось одностороннею догмой, какъ наука потеряда жизненность и смёнилась утонченной діалектикой въ богословіи и искусственными умозрівніями въ философіи, -- находиль, что такая выродившаяся наука не могла утвердиться на древнерусской почвъ. "Полные жизненной силы, свъжей и юной, которая вся была направлена на общественную деятельность, наши предки не были способны понимать ея отвлеченныхъ умозръній... Если такія знанія и могли быть перенесены къ намъ въ древнъйшее время, то они могли существовать у насъ только какъ пустыя формы... въ этихъ узкихъ, хитро-придуманныхъ рамахъ не могла умъститься наша жизнь, полная силь и дъятельности, стремившаяся къ саморазвитію безъ всякаго стъсненія внъшними формами... И начальный періодъ нашего историческаго развитія, и наша народная личность служили неразрывнокрупкимъ оплотомъ противъ вторженія вредныхъ вліяній византійской образованности. По крайней мъръ върно то, что ни древнъйшая исторія, ни древнъйшая словесность досель не находить въ себъ ни одного изъ указанныхъ выше недостатковъ послъдней" (стр. 73—74).

Эти слова весьма неопредёленны: наша древняя образованность, быть можеть не имъла недостатковъ, но не имъла и достоинствъ византійской. Последняя имела за собой вековое литературное развитіе, и между прочимъ античный эллинизмъ, которымъ, при желаніи, могла пользоваться и дъйствительно пользовалась, потому что повторяла изъ него различныя научныя и философскія положенія; наша древность д'влала только первые шаги, перенимая, что могла, изъ византійскаго источника.

рядомъ съ христіанскимъ ученіемъ и первые опыты научнаго знанія, — и притомъ эти первые шаги были сділаны не въ нашей, а въ южно-славянской письменности, особливо въ раздвътъ болгарской письменности при Симеонъ. Въ первыхъ основныхъ трудахъ новаго просвъщенія, русскіе не принимали участія: таковъ быль переводъ писанія, когда была создана пълан новая область книжнаго языка для передачи терминовъ церкви, нравоученія, отвлеченныхъ понятій; таковы были первые переводы церковныхъ и историческихъ сочиненій; отсюда въроятно пришли и первые опыты свътской героической повъсти и апокрифическія сказанія. Правда, русская письменность выказала потомъ большую дъятельность, какой не было на славянскомъ югь, —произвела обширную льтопись, массу легендарныхъ сказаній, позднее трудовь учительных и полемическихь, однажды выступила съ героическимъ эпосомъ, но уровень міровоззрѣнія не повысился. Не было, напримъръ, ничего прибавлено къ тому, что было съ самаго начала получено изъ византійскихъ хроникъ или иныхъ "научныхъ" сочиненій, —лишь за немногими исключеніями. Самое содержаніе старыхъ научныхъ переводовъ прививалось мало.

Останавливають внимание свойства этой переводной деятельности. Если быль замечательными фактомы и вы чисто литературномъ отношеніи трудъ Кирилла и Меоодія, то последующіе переводы изъ писателей византійскихъ нередко свидетельствовали о несоизмъримости двухъ литературъ. Вообще для исполненія перевода необходимо, чтобы быль одинаковый уровень пониманія, чтобы нзыкъ давалъ средства для передачи чужихъ поиятій, или чтобы новыя словообразованія, произведенныя при этомъ, отвъчали свойствамъ языка, и провъркой этого бываетъ то, если онъ вживались въ составъ языка. Замъчательныя усвоенія этого рода сділаны были при первомъ переводії св. писанія и богослужебных книгь. Но трудности оказались уже въ последовавшихъ затемъ переводахъ изъ византійской литературы. Первые болгарскіе переводчики, какъ знаменитый Іоаннъ Экзархъ, какъ переводчики Златоструя, Палеи, Симеонова (Святославова) Сборника, Амартола и т. д., имъли видимо широкіе литературные планы, хорошо знали составъ греческой литературы, старались усвоить изъ нея не только церковное, но и образовательное содержаніе, напр. по философіи, естествознанію, реторикъ, грамматикъ, исторіи. Въ этихъ переводахъ утверждался тоть церковно-славянскій языкъ, который съ техъ поръ обильной струей вошель вы книжную русскую рычь, живеть вы

ней до сихъ поръ въ массъ выраженій для отвлеченныхъ понятій—отчасти въ тъхъ самыхъ словахъ, какія созданы въ Х—ХІ въкъ, отчасти въ новыхъ формаціяхъ по данному образцу. Это движеніе не нашло однако равном'єрнаго продолженія, и многіе изъ сделанныхъ тогда начатковъ остались надолго единственными въ своемъ родъ. Причиною былъ недостатокъ нъсколько болье широкой школы, которая могла бы объяснить, что такое грамматика, реторика, —если уже не философія. "Всего" наши книжники, очевидно, не пріобреди изъ Византіи. И въ томъ, что было переведено съ греческаго въ первые въка славянорусской письменности, и особливо послъ, усвоение совершалось туго и съ трудомъ: если во многихъ случаяхъ-какъ въ переводахъ св. писанія и болье простыхъ учительныхъ памятниковъ, мы часто видимъ благоустроенную и сильную рѣчь, то въ переводахъ болъе сложныхъ изложеній мы неръдко встръчаемъ рычь нескладную, невразумительную и понятную только при справкахъ съ подлинникомъ. Впоследстви, опыты перевода научныхъ сочиненій становятся р'ядкостью.

Первыхъ изследователей нашей старой письменности поражало обиліе памятниковъ ея, состоявшихъ главнымъ образомъ изъ переводовъ съ греческаго. Описатели Синодальной библіотеки, указывая заботы первоучителей славянской церкви "утвердить духовное просв'ящение своего народа на прочныхъ основанияхъ",--ради чего и были произведены многочисленные переводы съ греческаго, зам'вчаютъ: "...такими и другими способами составился у насъ богатый запасъ переводовъ отеческихъ писаній, какого не представляетъ ни одна древняя литература новыхъ западныхъ народовъ, у которыхъ господствовали римская литургія и латинскій языкъ". "Но переводы, сделанные въ разныя времена, то въ Болгаріи, то въ Сербіи, то въ Россіи, то на Авонъ, то въ Константинополь, необходимо разнились между собою въ достоинствъ, въ языкъ, и много должны были потерпъть и отъ переписчиковъ, и отъ перемъны правописанія, при переходь отъ одного народа славянскаго къ другому, и отъ измъненій въ языкъ. Отчетливое употребление такихъ переводовъ и тъмъ болье издание ихъ въ свъть требовали предварительнаго сличенія ихъ съ греческимъ подлинникомъ, исправленія, иногда и новаго перевода книги, прежде извъстной. Со временъ патріарха Никона начинается рядъ этихъ работъ въ Москвв" 1).

<sup>1)</sup> Описаніе славянских рукописей моск. Синодальной библіотеки. Отдёль второй. Писанія святых отцевь. 2. Писанія догматическія и духовно-нравственныя М. 1859, стр. VI—VII.

Уже раньше зам'ячена была та важная черта древней нашей письменности, что переводные памятники ея неръдко сохраняли или затерянныя, или досель не открытыя произведенія византійской литературы. Упомянувъ о томъ, что наши рукописи неръдко указываютъ неточно или совсъмъ не указываютъ именъ греческихъ авторовъ 1), Горскій и Новоструевъ писали: "...Но трудности дела вознаграждаются своего рода пріобретеніями. Сличеніе славянскихъ переводовъ съ греческимъ текстомъ открыло нъкоторыя новыя, нынъ неизвъстныя, или еще неизданныя писанія отцевъ. Такъ, по нашимъ рукописямъ, къ писаніямъ св. Мееодія Патарскаго должно причислить еще четыре слова, у западныхъ издателей не встръчающіяся; и сверхъ того значительно дополняются и приводятся въ правильный порядокъ другія сочиненія того же отца, изв'єстныя нын'в въ отрывкахъ. Открылась новая редакція христіанской перед'ялки сочиненія стоика Епиктета, приписываемая св. Максиму Испов'яднику, въ 100 главахъ. Ему же присвояется въ нашихъ рукописяхъ еще сочинение духовно-правственнаго содержанія, подъ названіемъ: Кормчій. Въ славянскомъ переводъ сохранился древній Патерикъ, по главамъ описанный Фотіемъ, патріархомъ константинопольскимъ, и изданный только на латинскомъ языкъ. Но и въ отношении къ изданнымъ твореніямъ св. отцевъ, славянскіе переводы оказывають важную услугу, утвержденіемь или исправленіемь ихъ текста" и т. д. (стр. IX—X).

Изследователи этихъ памятниковъ нередко должны были однако отмѣчать темноту перевода, т.-е. неполное пониманіе оригинала, неумънье передать его на своемъ языкъ, или искажение текста переписчиками.

Упомянутое богатство русскихъ намятниковъ сравнительно съ единовременной письменностью народовъ датинской церкви и языка есть, однако, только относительное. Въ кругу книжныхъ людей, не только духовныхъ, но и свътскихъ, латинскіе памятники на западъ были распространены едва-ли менъе, чъмъ церковно-славянскіе на восток'в, -- съ тою разницею, что западныя школы, уже рано организованныя, доставляли полное разумѣніе содержанія. Со второй половины XV вѣка на западѣ книги этого рода становятся достояніемъ печати, а въ XVI и особливо XVII стольтій дылаются уже предметомы ученыхы изданій и кри-

<sup>1)</sup> Напр., многочисленные примъры словъ "Іоапна Златоуста", "Аоанасія Алек-сандрійскаго" и т. д., которыя имъ вовсе не принадлежали. Съ именемъ "Іоанна Златоуста" ходили, между прочимъ, чисто русскія сочиненія, которымъ имя знаменитаго отца церкви придавалось для большей убъдительности.

тическихъ изслъдованій, --когда у насъ продолжали еще смъшивать отеческія писанія и вмъсть искажать при въчной перепискъ тексты до того, что наконецъ церковная власть сочла необходимымъ вмѣшаться. Въ половинѣ XVI вѣка Стоглавый Соборъ, обсуждая недостатки, вкравшіеся въ церковную жизнь, между прочимъ обратилъ внимание на дурное состояние церковныхъ книгъ. Онъ предписываетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы писцы писали книги "съ добрыхъ переводовъ" и, написавши, исправляли, и угрожаетъ наказаніемъ не только писцу, написавшему неисправную книгу, но и покупателю этой книги; но Соборъ не указалъ, да и не могъ указать: какъ узнать "добрые переводы", — да и кому было слъдить за писаніемъ книгь по всей Россіи?

Приведенное выше мнвніе г. Голубинскаго о невысокомъ уровнѣ древняго просвѣщенія вызывало возраженія 1). Указывали какъ бы цълую литературную школу, представляемую Кирилломъ Туровскимъ и которой предшественникомъ былъ Климентъ Смолятичъ или Климъ, о которомъ древняя лътопись говорила, какъ о небываломъ на Руси философѣ <sup>2</sup>). Новѣйшій біографъ Климента дълаетъ предположение о знакомствъ его съ подлинными или переводными сочиненіями Гомера, Аристотеля и Платона; но извъстно, что ни Гомера, ни Аристотеля и Платона не бывало въ старой русской письменности, и нътъ слъдовъ, чтобы кто-нибудь изъ древнихъ русскихъ писателей знакомъ былъ съ ними прямо. Въроятнъе, что нашъ "философъ" зналъ эти имена изъ вторыхъ рукъ; его собственное "посланіе", единственный до сихъ поръ извъстный его трудъ, гдъ названы имена древнихъ философовъ, представляетъ обыкновенную компилятивную работу

2) Въ Ипатьевской дътописи читаемъ: "Въ то же дъто (6655=1147) постави Изяславъ митрополитомъ Клима Смолятича, выведъ изъ Заруба, бъ бо черноризечь скимникъ, и бысть книжникъ и философъ такъ, якоже въ русской земли не бящетъ". Повторено и въ другихъ поздивищихъ льтописяхъ, Воскресенской, Тверской и пр.

<sup>1)</sup> Таковы были въ послъднее время возраженія Н. Никольскаго въ книгъ о Клименть Смолятичь (Спб. 1892, введеніе): "Состояніе южно-русскаго просвъщенія XII въка остается до настоящаго времени предметомъ разногласия въ ученой средь. По мивнію однихъ, въ этомъ стольтіи начинался разцвыть нашей духовной и свътской литературы, впоследствии несчастно остановленный татарскимъ погромомъ. По мивнію другихъ, предъ нашествіемъ Батыя у насъ не было школъ, была только грамотность, а литературное образованіе являлось случайностью. Причина такого разногласія скрывается какь вь недостаткѣ критическихъ монографій объ авторахъ того времени, такъ и въ маломъ числъ дошедшихъ до насъ письменныхъ памятниковъ до-монгольской эпохи. Труды, связанные съ именемъ митрополита Климента, служать къ уясненію спорнаго вопроса. Они показывають, что наша старинная духовная словесность была богаче силами, разносторонные содержаниемъ и последовательные въ смене своихъ направлений сравнительно съ темъ, что полагали объ этомъ досель. Сочиненія эти, остававшіяся до сихъ поръ малоизвъстными и необследованиыми, свидетельствують, что Клименть, бывъ илодовитымъ писателемъ, пролагаль путь къ тому литературному направлению, которое выразилось определенно въ творенияхъ св. Кирилла Туровскаго".

(изъ символическихъ толкованій писанія), гдв незамётно особыхъ философскихъ познаній ). Позднъе названіе "философа" давалось просто болье обыкновеннаго грамотнымъ книжникамъ. Произведенія Кирилла Туровскаго представляють дійствительно замѣчательное явленіе своего вѣка, какъ ранѣе писанія Иларіона, но это явление осталось исключительнымъ примъромъ просвъщенія, повидимому, въ тесномъ круге.

Въ последующие века, несмотря на внешние успехи возникавшаго сильнаго государства, мы напрасно искали бы заботы о серьезной постановкъ школы, и даже въ тъхъ немногихъ случаяхъ, гдъ необходимость ел становилась практически очевидной, не было понятія о томъ, какъ она могла быть поставлена. Воспользуемся словами знаменитаго историка перкви о состояніи нашего духовнаго просв'ященія и литературы въ монгольскій періодъ:

"Вообще мы приходимъ къ заключенію, которое намъ кажется справедливымъ, что если не бъднъе была наша духовная литература, не ниже было наше духовное просвъщение въ періодъ монгольскій, чёмъ въ предшествовавшій, то отнюдь и не богаче, отнюдь и не выше. Въ два новыя столътія ни наше просвъщеніе, ни наша литература нисколько не подвинулись впередъ, а все оставались на прежней точк или, върнъе, все вращались въ одномъ и томъ же, словно заколдованномъ, кругъ. Какъ прежде значительную часть нашихъ духовныхъ писателей составляли наши митрополиты-греки, приходивше къ намъ съ готовымъ образованіемъ изъ отечества, такъ и теперь лучшіе или образованнъйшіе изъ нашихъ писателей, которыхъ сочиненія представляють собою едва ли не половину всего нашего литературнаго наследія отъ того времени, именно митрополиты-Кипріанъ, Фотій, Григорій Самвлакъ пришли къ намъ съ востока, и след. не у насъ получили образование. Собственно русскіе писатели, и прежде и теперь, воспитывали себя исключительно по сочиненіямь древних учителей церкви въ славянскомъ переводъ, видъли въ нихъ для себя единственные образцы, которымъ старались подражать, любили часто повторять ихъ мысли, приводить ихъ изреченія, какъ бы говорить ихъ словами. Если переводная литература является у насъ въ настоящій періодъ болье обширною и богатою, то еще спрашивается: на нашей ли

<sup>1)</sup> Г. Никольскій указываеть (стр. 88) дамятники нашей древней письменности, гда приводились имена Платона и Аристотеля и ихъ изречения: "Латовникъ" Георгія грішнаго инока и хронику Мадалы. Можно было бы вспомнить "Шестодневъ" Іоанна Экзарха.

почвъ возникла эта литература, не пересажена ли она къ намъ также съ востока? По крайней мъръ, кромъ нъсколькихъ переводовъ митрополита Кипріана, мы съ трудомъ можемъ указать на одну-двъ книги, переведенныя тогда въ Россіи, -- между тъмъ какъ достовърно знаемъ, что въ Сербіи, Константинополъ и особенно въ Аоонъ продолжали переводить книги на славянскій языкъ, и что русскіе старались списывать или покупать эти книги и приносили въ свое отечество. Предки наши, очевидно, по прежнему оставались учениками грековъ и южныхъ славянъ и находились подъ ихъ исключительнымъ влінніемъ.

"Надобно присовокупить, что и то слабое образованіе, какое мы замвчаемъ тогда въ Россіи, ограничивалось самымъ небольшимъ кругомъ даже въ духовенствъ. Каковы были вообще наши архипастыри, за исключениемъ извъстныхъ, крайне немногихъ? "Епископы русскіе— лоди не книжные", увъряль папу Евгенія на флорентійскомъ собор'в митрополитъ Исидоръ. И еслибы мы заподозрили этого свидътеля, то сборникъ поученій, переведенный на русскій нзыкъ (1343 или 1407 г.) въ руководство именно архіереямъ, чтобы они могли по нему, каждое воскресенье и каждый праздникъ, проповъдывать во храмахъ, удостовърилъ бы насъ, что тогдашніе владыки наши не всв въ состояніи были сами отъ себя и поучать народъ истинамъ въры. Каково было наше пизшее духовенство, особенно сельское? Объ этомъ случайно засвидътельствовалъ другой нашъ митрополитъ, Кипріанъ, когда, перечисляя книги ложныя, упомянуль о толстыхь сельскихь сборникахъ, которые "невъжи-попы и дьяконы" наполняли разными баснями и суевърными сказаніями. Излишне и спрашивать, проникали ли тогда грамотность и какое-либо книжное образование въ массы нашего народа. Что сталось бы съ просвъщениемъ въ Россіи, еслибы она слишкомъ на два въка не подпала владычеству монголовъ? Разумъется, ръшительно это опредълить никто не можеть. Но судя по тому, какъ шло у насъ дѣло просвѣщенія въ два съ половиною стольтія до монголовъ, думаемъ, что оно едва ли подвинулось бы впередъ и въ два последовавшия столетія, при прежнихъ условіяхъ нашего отечества, хотя бы монголы къ намъ не приходили "1)...

Приговоръ суровый. "Видно, — продолжалъ пр. Макарій, русскіе еще не чувствовали потребности въ высшемъ образованіи. Они спокойно продолжали идти тъмъ же путемъ, какимъ шли ихъ предки, довольствовались тъми же первоначальными школами,

<sup>1)</sup> Исторія русской церкви. Макарія, архіенископа харьковскаго. Т. У. Спо., 1866, стр. 255—258.

какія существовали и прежде, и не простирали въ этомъ отношеніи своихъ желаній далье, какъ только чтобы умъть свободно читать и понимать божественныя и свято-отеческія книги, на пользу собственныхъ душъ и для назиданія ближнихъ".

Исключительное воспитание на свято-отеческихъ книгахъ составило важный факторъ въ складъ древне-русской жизни. Это было единственное умственное и нравственное содержание и руководство, которому надо приписать многое въ самомъ характеръ русской народности, который опредблялся въ эти въка. Изъ разныхъ слоевъ народа, отъ боярскаго до самаго низшаго сословія, выделялись избранные люди, которые бывали, рядомъ съ внешнимъ авторитетомъ власти, единственнымъ нравственнымъ авторитетомъ въ глазахъ народа - въ лицъ строгихъ подвижниковъ, которые делались святыми, творили при жизни и по смерти чудеса, бывали въ народной средъ непосредственными представителями божественной силы: извъстно, что и во внъшней жизни государства они играли свою роль, объединяя народное сознаніе и способствуя съ своей стороны укрвиленио московскаго единодержавія. Народная память сохранила донын' благочестивую память объ ихъ подвигахъ... Но для сложныхъ задачь жизни, для полноты сознанія, для разумнаго пониманія самыхъ истинъ въры требовалось образование мысли, требовались знанія, -- но ихъ не было. Въра подвергалась опасности обращаться въ суевъріе, искажаться въ фанатизмъ, впадать въ слупо приверженность къ буквъ и внъшней обрядности, - между тъмъ какъ за единичными религіозными увлеченіями оставался неизм'яннымъ грубый порядокъ быта, или даже ухудшался. Наконецъ, просвъщенія потребоваль самый интересь государства его внешняя защита, улучшеніе внутреннихъ отношеній, пользованіе матеріальными средствами страны. Къ сожаленію, этого просвещенія не было, и древняя жизнь московскаго періода представила всѣ тѣ недостатки, которые исходять изъ невъжества и какіе мы указывали. Когда въ XVII въкъ при Никонъ былъ, наконецъ, ръшительно поставленъ одинъ изъ вопросовъ настоятельно необходимой реформы, —въ сущности только тесный вопросъ исправленія церковныхъ книгъ, — онъ произвелъ всенародную бурю. Вопросъ въры превратился въ вопросъ о буквъ, и ореографическая ошибка (Ісусъ, вмъсто: Іисусъ) вмъсть съ двоеперстнымъ крестомъ стали символами "старой въры".

Было уже не однажды объясняемо, что "старая въра", которая въ концъ XVII въка явилась расколомъ противъ церкви и государства, для прежнихъ въковъ была бы дъйствительно на-

стоящею върой, — старовъры хранили церковныя книги до-Никоновской печати и до-Никоновскія преданія.

Оглянувшись назадъ, мы найдемъ объяснение того, почему возможно было такое значение ореографической ошибки и внѣшней обрядовой подробности. Нужна была слишкомъ невысокая ступень знанія грамоты, чтобы возможно было для весьма начитанныхъ людей, какіе бывали между предводителями раскола, это непониманіе простой грамматической поправки, какъ вообщетолько при невысокомъ уровнѣ развитія возможна была крайняя приверженность къ буквѣ, отличавшая старообрядство.

Дъйствительно, только этому могла научать школа тъхъ въ-

Почти единственныя указанія о существованіи школь ограничиваются изв'єстіями въ житіяхъ святыхъ, гд'є говорится обыкновенно, что въ юности они обучались чтению и письму священныхъ книгъ: Петръ митрополитъ (конецъ XIII въка) въ юности "вданъ бываетъ родителема книгамъ учитися"; Евоимій, архіепископъ новгородскій (половина XV в.)-, отроку растущу и времени приспъвшу вданъ бываетъ учитися божественнымъ книгамъ"; Іона, архіепископъ новгородскій (вторая половина XV в.) также вданъ былъ "наказатися священнымъ книгамъ" и т. д. Уже то, что извъстія буквально сходны и ничего не говорять о кругь ученія, видно, что діло было въ одномъ обученіи грамоть. Иногда упоминается даже "множество ученическое" — книжная фраза для обозначенія нізскольких в ребятишекъ, учившихся вмѣстѣ. Способъ и объемъ ученія былъ вѣроятно тотъ самый, о которомъ говорить въ концъ XV въка архіепископъ новгородскій Геннадій: ученіе у "мастеровъ", по самому мудреному способу, посредствомъ заучиванья наизусть азбуки, часослова и псалтыря, и оплачиваемое натурой, събстными припасами. Мастерами тогда, какъ послѣ, были вѣроятно, причетники.

Извъстное посланіе новгородскаго архіепископа Геннадія (1496—1504) къ митр. Симону показываетъ, что онъ затруднялся даже въ поставленіи священнослужителей. Иные думали, что Геннадій преувеличиваль, что церковное образованіе стояло вовсе не такъ низко; что факты указываютъ особое развитіе книжности въ Новгородь, и жалобы Геннадія могли относиться лишь къ тымъ ставленникамъ, кого выбирали сами жители, но разсказъ исполненъ такими жизненными подробностями, что трудно заподозрить его достовърность.

... "Да, какъ ты, господинъ отецъ нашъ, на что преложишь, —пишетъ Геннадій къ митрополиту, —и ты пожалуй и мнъ вели

о томъ въдомо учинить, чтобы еси пожаловалъ прислалъ грамоту за своею печатью. А пущи того беззаконіе въ всей русской землъ ведется, мужикы озорные на крылосъ поютъ, и паремью и апостоль на амбонъ чтуть, да еще и въ олтарь ходять; ино бы то беззаконье вывести... Да биль есми челомъ государю великому князю, чтобы вельль училища учинити; а въдь язъ своему государю воспоминаю на его же честь да и на спасеніе, а намъ бы просторъ былъ: занеже въдь толко приведутъ кого грамотъ горазда, и мы ему велимъ одны октеніи учити, да поставивъ его да отпущаю боржае, и научивъ, какъ ему божественная служба совершати; ино имъ на меня ропту нътъ. А се приведуть ко мив мужика, и язь велю ему апостоль дати чести и онъ не умъетъ ни ступити, и язъ ему велю псалтырю дати и онъ и по тому одва бредеть, и язъ его оторку, и они извътъ творять: "земля, господине, такова, не можемъ добыти кто бы гораздъ грамотъ"; ино де въдь-то всю землю издаялъ, что нътъ человъка въ земль, кого бы избрати на поповство. Да мнъ быотъ челомъ: "пожалуй, деи, господине, вели учити"; и язъ прикажу учити ихъ октеніи, и онъ и къ слову не можетъ пристати, ты говоришъ ему то, а онъ иное говоритъ; и язъ велю имъ учити азбуку, и они поучився мало азбуки да просятся прочь, а и не хотять ее учити"... "Да тымь-то на меня брань бываеть оть ихъ нераденія, а моей силы неть, что ми ихъ не учивъ ставити. А язъ того для быю челомъ государю, чтобы велёлъ училища учинити, да его и грозою, а твоимъ благословеньемъ, то дъло исправится; а ты бы, господинъ отецъ нашъ, государемъ нашимъ, а своимъ дътемъ, великимъ княземъ, печаловался, чтобы вельди училища учинити; а мой совъть о томъ, что учити во училищь, первое азбука граница истолкована совсымь, да и подтителные слова, да псалтыря съ следованіемъ накрепко; и коли то изучять, можеть послё того проучивая и конархати и чести всякыя книги. А се мужики невѣжи учять робять да рѣчь ему испортить, да первое изучить ему вечерню, ино то мастеру принести каша да гривна денегъ, а завтреня также, а и свыше того, а часы то особно, да тв поминки опроче могорца, что рядиль отъ него; а отъ мастера отъидеть, и онъ ничего не умветъ, толко-то бредеть по книгъ, а церковнаго постатія ничего не знаетъ... А чтобы и поповъ ставленыхъ (государь) велълъ учити, занеже то нерадение въ землю вошло, и толко послышать то учащійся, и они съ усердіемъ пріймуть ученіе "1).

¹) Акты историческіе, т. І. Спб., 1841, № 104, стр. 146—148.

Передъ нами эпизодъ изъ исторіи русской школы въ концъ XV въка. Несомнънно, что подобные ему могли бы встрътиться и въ XIV и въ XVI въкъ Самъ Геннадій, повидимому, приняль некоторыя меры для улучшенія дела: по крайней мерф Степенная Книга восхваляеть его, что онъ ставиль ученыхъ священниковъ, которые были "яко свътила міру" и отъ которыхъ люди получали большую пользу.

Полъ-въка спустя послъ Геннадія, на соборъ 1551 года, такъ-называемомъ Стоглавомъ, снова былъ поднятъ тотъ же самый вопросъ о дьякахъ, желающихъ священства, а не умъющихъ грамотъ, и о необходимости училищъ. Соборъ приходилъ въ недоумъніе: ставить такихъ священниковъ-противно священнымъ правиламъ, а не ставить — святыя церкви будуть стоять безъ пънія, и постановляль, чтобы святители обращали вниманіе на грамотность ставленниковъ. "Да и о томъ ихъ святители истязаютъ (спрашиваютъ), съ великимъ запрещеніемъ (строгостью), почему мало умѣютъ грамотѣ, и они отвѣты чинятъ: мы-де учимся у своихъ отповъ, или у своихъ мастеровъ, а индъ-де намъ учитися негдь; колько отцы наши и мастеры умьють, по тому и насъ учать. А отцы ихъ и мастеры сами потому же мало умъють и силы въ божественномъ писаніи не знають, да учиться имъ негдъ. А прежде сего училища бывали въ россійскомъ царствіи на Москвъ и въ великомъ Новъградъ, и по инымъ градомъ, многіе грамотв писати, и пвти, и чести учили; потому тогда и грамоть гораздыхъ было много, и писцы, и пвицы, и четцы славны были по всей земли и до днесь" (гл. 25). Вслъдствіе того соборъ постановиль: въ царствующемъ градъ Москвъ и по всъмъ городамъ, протопопы и старъйшие священники должны были избрать добрыхъ священниковъ и діаконовъ, "гораздивыхъ" въ грамотв и пвніи, и устроить въ ихъ домахъ училища, , чтобы священницы и діяконы и всв православные христіане въ коемждо градъ давали своихъ дътей на учение грамотъ, книжнаго писма и церковнаго прнія, и чтенія налойнаго, и тр бы священники и діяконы и діяки избранные учили своихъ учениковъ страху божію, и грамоть, и писати, и пъти, и чести со всякимъ духовнымъ наказаніемъ"... "и учили бы учениковъ грамоть довольно, коль сами умъете, по данному отъ Бога талапту, ничто же скрывающе, чтобы ученицы ваши всъ книги учили" (гл. 26).

Постановляемыя мъры и самый способъ выраженія указывають, что у собравшихся святителей шель вопрось только о выучкъ священнослужителей; о другомъ училищъ они даже не имъли представленія.

Въ общемъ итогъ обучение за тъ въка очевидно ограничивалось только грамотностью 1). Болже широкое знаніе, напр., знаніе греческаго языка (которое засвид'втельствовано переводами греческихъ книгъ) или датинскаго составляди ръдкое исключеніе. Для дель дипломатическихъ, где требовалось знаніе иностранныхъ языковъ, часто служать завзжіе иноземцы, даже до конца XVII столътія. При Иванъ III бывали послами два фрязина (итальянца) Иванъ и Антонъ; англичанинъ Елисей Бомелій былъ врачемъ и совътникомъ Грознаго, отъ котораго и погибъ; при томъ же паръ быль тотъ нъмчинъ, "прелестникъ" 2) и звъздочетъ, противъ котораго писалъ обличения Максимъ Грекъ; посольскія діза исправляль англійскій купець Джеромь Горсей (Еремей Ульяновичъ Горшіевъ, въ русскомъ переименованіи), нъмецкие купцы Кельдерманы, греки Траханіотъ, Николай Спаеарій и т. д.

Если власть чувствовала надобность позаботиться по крайней мъръ о нъкоторомъ обучении духовенства, то остальные классы населенія были предоставлены только самимъ себъ. Подобіе школь существовало только при церквахъ и монастыряхъ, главнымъ образомъ, въроятно для приготовленія будущихъ церковно-служителей. О монастырскихъ школахъ упоминаютъ и писатели иностранные. Въ 1570-хъ годахъ Кобенцель записываетъ: "во всей Московіи н'ять школь и другихь способовь къ изученію наукь, кром того, что учатся въ монастыряхъ, а потому изъ тысячи едва найдется одинъ, умѣющій читать или писать "3). Филареть, въ исторіи церкви, замічаеть къ этому показанію: "думаемь, едва-ли и на двѣ тысячи приходился умѣющій писать". Подобное замѣчаетъ въ 1580-хъ годахъ Одерборнъ 4). Но тѣ же иноземцы указывають большую скудость сведений у людей, проходившихъ такую школу о).

2) "Прелесть" въ старомъ языкъ значитъ: прельщеніе, обманъ, соблазнъ; "пре-лестникъ" — обманщикъ, соблазнитель.

<sup>1)</sup> Ср. Соболевскаго, Образованность московской Руси XV—XVII в'ековъ. Рычь на акть Спб. унив. 8 февраля 1892.

У Старчевскаго, Historiae ruth. scriptores exteri. Берл. и Спб. 1841 — 42. ІІ, 15. О монастыряхъ передъ тамъ замъчено: "монастырей здъсь множество, такъ что на пространства двухъ или трехъ миль всегда найдется монастырь". Тотъ же разсказъ, на итальянскомъ языкъ, у Пернштейна, 1575 г. Hist. Monumenta Ал. Тургенева, І, стр. 258.

<sup>4)</sup> Scholas semper templis adjunctas habent, у Старчевскаго II, стр. 39 и др. 5) Одерборнъ разсказываеть: "Libros latin oset graecos nunquam viderunt, et tamen de Religione Graecorum multa gloriantur. Ego cum semel novum testamentum Tiguri graece impressum mecum haberem, rogaremque Flamines (т.-е. священ-

Къ концу нашихъ среднихъ въковъ грамотность повидимому стала значительно распространяться: она все больше и больше требовалась для перковныхъ и приказныхъ нуждъ, для возроставшаго чтенія и писанія книгь; но качество ен указывается жалобами на неисправность книгь, которая повела, наконець, къ Никоновскому исправленію. Въ XVII вѣкѣ писцами и владѣльцами книгъ неръдко являются посадскіе люди и крестьяне. Періодъ наибольшаго незнанія относится повидимому къ началу нашихъ среднихъ въковъ, когда даже главы государства были мало учены грамоть: Дмитрій Донской не быль хорошо изучень книгамъ, Василій Темный быль вовсе неграмотенъ <sup>1</sup>). Въ одной грамотъ 1565 г. значится такая приписка: "А которые князья и дъти боярские въ сей записи написаны, а у записи рукъ ихъ нъть, а тъ князи и дъти боярскіе... грамотъ не умъють 2). Подобныхъ примеровъ можно найти много; вместо безграмотныхъ, даже богатыхъ "гостей", расписываются ихъ духовные отцы и т. п.

При отсутствіи какого-либо высшаго училища, единственнымъ средствомъ пріобрѣтенія познаній оставалось "книжное почитаніе". Его содержаніе и его дѣйствіе были двоякія: во-первыхъ, воспитаніе духовное и нравственное; во-вторыхъ, пріобрѣтеніе мірскихъ познаній, тогдашняя наука. О первой сторонѣ этого образованія, почерпавшагося изъ книгъ, мы говорили; какія были познанія научныя?

Прежде всего въ древнемъ русскомъ просвъщеніи, какъ вообще въ средневъковомъ христіанствъ, знаніе о человъкъ и природъ

окружено было религіознымъ освященіемъ.

Главнымъ источникомъ послужили библейскія сказанія и развившаяся изъ нихъ христіанская космогонія и мистика. Средніе въка отказывались отъ научныхъ преданій древности, сохранили отъ нея только отрывочныя фантастическія преданія, западныя и восточныя; космогонія библейская дополнена была матеріаломъ апокрифической поэзіи, и въ результатъ составилось своеобразное міровоззрѣніе, во многихъ чертахъ совершенно одинаковое на востокъ и западъ... Въ началъ нашего христіанства языческое преданіе вторгалось въ понятія церковныя въ видъ "двоевърія"; народная пъсня, повърье и бытовой обрядъ хра-

2) Собр. Госуд. Грам., І, № 184.

инковъ), ut aliquam periodum legerent, illi hoc sese facturos pernegabant: sancte adfirmantes, ejusmodi typos nunquam sibi ante visos esse". (Старч., тамъ же, II, 43).

1) Соловьевъ, IV, 349.

нять его и донынь, но съ течениемъ времени въ космогонии брали верхъ библейско-апокрифическія преданія. Церковь запрещала "отреченныя" книги, но онъ тъмъ не менъе распространялись "книжнымъ почитаніемъ", гдь, по выраженію стараго индекса, ими поучались не только "невъжи", но и "вѣжи"... Такимъ образомъ, понятія о природѣ почерпались изъ разнообразныхъ источниковъ: изъ воспоминаній народно-языческихъ, которыя больше и больше забывались; изъ библейско-апокрифическихъ сказаній; изъ византійскихъ компиляцій, гдѣ встрѣчались и обломки древней физической философіи; къ концу нашего средняго періода стали присоединяться заимствованія изъ западной литературы, именно изъ популярныхъ книгъ, -- вообще однако случайныя и запоздалыя: опыты научнаго естествознанія и другихъ отраслей науки, уже возникавшія въ европейской литератур'в XVI — XVII в'яка, у насъ остались совершенно неизвъстны...

Въ первой церковной литературъ заключались уже извъстныя научныя знанія, основнымъ источникомъ которыхъ была Библія, съ самаго начала въ сопровождени цълаго ряда переводныхъ толкованій. Это были произведенія болье или менье знаменитыхъ отдовъ церкви, гдв были применены разныя точки зрвнія — и нравоученіе, и символика, а также объяспеніе научное (по предметамъ астрономіи, физики, физіологіи), въ которомъ, между прочимъ, церковные писатели пользовались и языческой мудростью. Имена древнихъ греческихъ философовъ были еще авторитетны, и писатели первыхъ христіанскихъ в'єковъ считали нужнымъ приводить въ толкованіи Библіи митнія Фалеса, Платона, Аристотеля, — какъ въ другихъ случаяхъ не усомнились переработывать въ христіанскомъ духв стоическую философію Эпиктета 1), или какъ изреченія языческихъ мудрецовъ нашли мъсто въ "Пчелъ", предназначенной для благочестиваго христіанскаго чтенія. Къ христіанской символик'я и естествознанію Библіи присоединяется еще элементъ апокрифическаго преданія, составляя какъ бы поэтическое дополнение къ ветхозавътному и новозавътному разсказу, въ который оно вносило новый обильный запасъ чудеснаго. Перешедши изъ византійской письменности въ славяно-русскую, апокрифическія сказанія нашли и здісь благопріятную почву, на которой распространились до того, что повидимому давно уже проникли въ самую народную среду;

<sup>1)</sup> См., напр., въ рукописи XIV—XV в., въ Описаніи Синод. б-ки, Горскаго и Невоструева, отд. II, 2, стр. 285—286.

здъсь они дали матеріалъ народному суевърію и народной поэзіи, въ которыхъ живуть и донынъ.

Въ этомъ библейско-фантастическомъ тонъ складывалось народное міровозрѣніе древней Руси, съ теченіемъ времени осложняясь новыми подробностями. Въ историко-литературной судьбѣ этого міровозърѣнія должно отмътить двъ особенности.

Во-первыхъ. Если у самихъ книжниковъ византійскихъ апокрифическій миоъ легко проникаль въ церковныя писанія, то твить легче онъ могъ быть принимаемъ въ письменности, которая въ громадномъ большинствъ лишена была опоры правильной школы. Болъе знающие церковные люди отвергали, напримъръ, по указаніямъ церкви, апокрифическія сказанія, какъ "ложныя" и отреченныя", но сплошь и рядомъ сами они въ то же время читали и принимали ихъ по невъдънію: апокрифические элементы не замъчались въ одной изъ самыхъ распространенныхъ книгъ, какъ "Палея", которая указывалась для чтенія какъ "книга истинная"; отсюда они повторены въ л'ятописи; даже іерархъ, какъ архіепископъ новгородскій Василій, въ посланіи къ тверскому епископу, разсказывалъ апокрифическую и еретическую легенду о земномъ раб, подтверждая ее ссылками на "своихъ новгородцевъ", которые будто бы этотъ рай видели; въ самыхъ истинныхъ и благочестивыхъ твореніяхъ встрічались апокрифическія подробности <sup>1</sup>). Если даже у святителей возможно было такое совпадение съ простецами въ предметахъ, о которыхъ прямо говорили церковныя правила, то тъмъ болъе они сходились въ другихъ познаніяхъ: однъ книги поучали грамотныхъ бояръ и посадскихъ людей, крестьянъ и самихъ святителей. Отсюда получалось р'ядкое и даже невозможное въ другія эпохи "единство міровозэр'внія" которое для позднівшихъ приверженцевъ старины казалось завиднымъ благомъ, утраченнымъ послѣ Петра. Но не должно заблуждаться объ основаніяхъ этого единства: оно опиралось прежде всего на равномъ незнаніи у объихъ сторонъ.

Во-вторыхъ. Съ этимъ соединялось другое свойство нашей древней письменности: однородная по своему распространению въ грамотной массъ, она почти не испытала историческаго разви-

<sup>1)</sup> Таковы "худые номоканунцы" въ "Измарагдъ" и т. п. Ср. Тихоправова, "Отреченныя книги", и В. Яковлева: Къ литературной исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ изслъдованія "Измарагда". Одесса, 1893, стр. 146 и д. Объ апокрифическихъ элементахъ въ "Златоструъ" см. Малинина: Изслъдованіе Златострум по рукописи XII въка импер. Публичной библіотеки. Кієвъ, 1878, стр. 219 и др. Произведенія старыхъ русскихъ церковныхъ писателей представляютъ вообще не мало примъровъ подобнаго смъщенія.

тія. Для древней письменности какъ бы неть хронологіи. Историкъ церкви, митнія котораго мы не однажды приводили, говорить объ этой черть старой нашей письменности: "Мы не имъли въ періодъ до-монгольскій настоящаго просв'єщенія. Т'ємъ не менъе мы могли имъть собственную письменность, - письменность не людей просвъщенныхъ, а людей только грамотныхъ, письменность, такъ сказать, первичную или тотъ ея родь, которымъ она обыкновенно начиналась... Другіе, начавъ съ этой письменности первичной, шли все далъе и далъе впередъ, достигали большаго или меньшаго совершенства. Отличительная черта нашей письменности есть та, что она неподвижно оставалась все на одной и той же степени, съ которой началась, что она не имфетъ исторіи въ смыслѣ постепеннаго движенія впередъ или развитія и усовершенствованія. Наши писатели следують одинь за другимь въ преемстве времени или хронологическомъ порядкъ, но не составляютъ между собою ни малъйшаго преемства внутренняго и ни малъйшаго порядка прогрессивно-историческаго. Какъ неподвижно было состояніе нашей умственной жизни, такъ неподвижно было состояние и нашей письменности. Исторія нашей письменности до-монгольскаго періода, какъ и последующаго долгаго времени, есть не столько настоящая исторія, въ которой бы нельзя было бы измінять и нарушить внутренней связи, сколько механическая библіографія, въ которой по произволу можно начинать откуда угодно-съ начала, середины и конца. Наша письменность имъла до нъкоторой степени только внъшнюю исторію, именно-исторію внъшней формы и внешнихъ пріемовъ (не все народы заимствовали просв'ящение отъ другихъ уже готовымъ, ніжоторые создавали его сами, мы не заимствовали, ни создавали) "... 1).

Это отсутствие исторического развития сказывается на всемь внъшнемъ обликъ старой литературы. Отъ XI въка до конца XVII-го и даже въ теченіе XVIII в'яка въ рукописяхъ произведенія литературы повторяются: новыя, хотя бы вовсе не однородныя, не вытесняють старыхъ, — напротивъ, стоять рядомъ съ ними, такъ что въ концъ концовъ рукописи позднъйшія неръдко представляють сборники произведеній целаго ряда вековь. Древній памятникъ списывается въ XVII въкъ, сохраняя весь свой авторитеть, не внушая новыхъ запросовъ или сомнъній; и если въ концъ концовъ случалось разноржчіе, когда, напр., особливо со второй половины XVI въка, начинали появляться книги съ отголосками

<sup>1)</sup> Голубинскій, т. І, первая половина, стр. 614.

европейскаго знанія, два изложенія оставались рядомъ, не возбуждая критической потребности разобраться въ противоръчіи. Такъ было, напр., когда въ старой космогоніи Козьмы Индикоплова прибавлялись отголоски системы Птолемея, а наконецъ даже и Коперника; когда къ древнимъ скуднымъ географическимъ познаніямъ присоединялись нов'єйшія космографіи и т. д. Отсутствіе школы и отсутствіе критики превращало литературу въ безразличную массу книжнаго матеріала, гдѣ не было историческихъ эпохъ, смъны направленій, и были только различные отдълы содержанія—книги церковныя, поученіе, л'єтопись, пов'єсть и т. д. Нътъ граней, которыя дълили бы одинъ періодъ отъ другого; сама литература полагала себя какъ нвито однородное, и когда въ моменть окончательнаго установления Московскаго царства почувствовалось инстинктивно національное значеніе этого момента, онъ отразился въ литературъ характеристическимъ явленіемъ. Какъ будто возникла мысль сознать это историческое явленіе, подвести итогъ добытому прошедшимъ содержанію, установить его для дальнъйшаго времени. Исполнение этой задачи относится въ особенности къ половинъ XVI въка, ко временамъ Грознаго: въ Четіихъ-Минеяхъ митрополита Макарія было собрано все содержание русской церковной литературы и формой объединенія послужили святцы: писатели были обыкновенно святые отцы, и также русскіе святые и благочестивые люди, и подъ днями ихъ памяти собраны были ихъ творенія и относящаяся къ нимъ литература. Такимъ образомъ объединение было чисто внъшнее и понималось только въ смыслъ церковной практики; русское не было выдълено отъ переводнаго или южно-славянскаго; о хронологической последовательности не могло быть речи.

Это последнее отвечало действительному характеру литературы, гдв старое и новое шли рядомъ, и не возникало мысли о движеніи литературы, о развитіи ея содержанія. Прежде и выше всего стояли предметы душевнаго спасенія, самый высокій авторитеть быль авторитеть старый, и старая книга продолжала цвниться даже въ томъ случав, когда двло шло о простомъ научномъ или практическомъ знаніи. Дійствительно, до самаго XVIII въка источникомъ познаній, напр. по исторіи, продолжаль служить заматерёлый византійскій хронографъ.

Какіе же были источники просвъщенія?

Древнъйшимъ памятникомъ, который доставлялъ, кромъ религіознаго поученія, научныя знанія, быль знаменитый "Ше-

стодневъ" или "Шестоденье" Іоанна Экзарха Болгарскаго, представлявшій изложеніе шести дней творенія съ объясненіями богословскими, нравоучительными, а также частю естественнонаучными. Посл'в вступленія, обращеннаго къ князю Симеону, въ заглавіи Шестоднева указаны его источники: "Василій" (Шестодневъ Василія Великаго), Іоаннъ (Іоаннъ Дамаскинъ), "Сечріянъ" (Северіянъ Гевальскій), "Аристотель философъ" и иные. Въ разныхъ мъстахъ книги Іоаннъ Экзархъ дъйствительно ссылается также на Парменида, Оалеса ("Таллъ"), Платона и пр., между прочимъ съ прямыми обращеніями къ нимъ и опроверженіемъ ихъ заблужденій; онъ обличаеть "астроложскую прелесть" и сопровождаетъ свой разсказъ о міротвореніи комментаріемъ. Трудъ Іоанна Экзарха всёмъ своимъ характеромъ напоминаетъ его византійскіе образцы: для новообращенныхъ было, разумбется, необходимо ученіе о міротвореніи, но трудъ Экзарха уже имѣлъ тотъ недостатокъ, который впоследствии быль сильно распространенъ въ славяно-русской письменности: книга не отвъчала уровню читателей. Новые христіане, южные славяне и русскіе, далеко не были приготовлены къ подобному изложению: имъ не могли быть понятны богословскія тонкости, реторическія украшенія, обличенія нев'ядомыхъ греческихъ философовъ, "астроложской прелести": читателямъ предлагалась книга, скопированная съ византійскихъ оригиналовъ, гдъ поученія назначались для язычниковъ-грековъ первыхъ въковъ христіанства, глъ обличали Оалеса, ссылались на Платона и Аристотеля. До сихъ поръ не доследовано, но едва-ли вероятно, чтобы Экзархъ прямо зналъ Аристотеля или Платона. И не мудрено, что книга, какъ и другія подобныя, не поддержанныя школой, не послужила зерномъ для развитія знаній; она принималась на въру, полупонятая. Шестодневъ, вмъстъ съ другими, прямо или косвенно византійскими произведеніями, быль тімь источникомь, откуда старые наши книжники узнали о древнихъ греческихъ философахъ по слуху, а не по самымъ ихъ твореніямъ. Здісь въ первый разъ упомянуть въ неопределенной фразъ, на-ряду съ Платономъ, "Физіологъ" 1), въроятно тотъ "Физіологъ"-писатель, подъ которымъ подразумъваютъ Аристотеля и по имени котораго прославилась въ средніе въка книга "Физіологъ", заключавшая разсказы о животныхъ, между прочимъ баснословные, и извъстная въ переводъ и въ нашей древности.

Другой намятникъ, гдъ рядомъ съ въроучениемъ сообщались

<sup>1)</sup> Въ издани Бодянскаго-Попова, листъ 14: "первые философы и физіологи".

свъдънія историческія и естественно-научныя, была "Палея". Это есть собственно сокращенное название Ветхаго Завъта, и въ старой письменности случалось даже, что Палеей и назывался Ветхій Зав'єть; но памятникъ, носящій это имя, есть особое изложение ветхозавътной истории. История памятника еще не выяснена: по своей основъ, въ разныхъ видоизмъненіяхъ содержанія (Палея толковая или "Бытія толковая на іудеи", Палея историческая и пр.), онъ идетъ изъ источниковъ византійскихъ, подвергаясь тёмъ различнымъ осложненіямъ и варіантамъ, какія испытываль вообще старый памятникь, обращавшійся въ рукописи, гдв каждый писавшій считаль себя его хозяиномъ. Такимъ образомъ произошли разнообразныя редакціи, которыя частію исходили изъ разныхъ византійскихъ версій палейнаго содержанія, частію переплетались между собою и съ другими однородными произведеніями. Такъ, напр., указано было сходство въ описаніи дней творенія въ Палев и Шестоднев Іоанна Экзарха, что объясняють твмь, что болве краткое описание Палеи было дополнено изъ подробнаго изложенія Экзарха; поздиве, уже на русской почвъ, внесены въ Палею сказанія о Соломонъ и Китоврасъ (съ XV въка); всъ цъльные (а не въ отрывкахъ) апокрифы могли быть вставками, сделанными уже при русской переработкъ (кромъ развъ "Завътовъ двънадцати патріарховъ") и т. д. Следы Палеи находять уже въ древнейшихъ памятникахъ русской письменности, напр., въ Словъ о законъ и благодати, приписываемомъ митрополиту Иларіону, въ поученіи Мономаха, до позднейшихъ хронографовъ и азбуковниковъ: последнія отраженія ея баснословныхъ апокрифическихъ элементовъ доходять до народной поэзіи—въ духовныхъ стихахъ и былинахъ... По старому обычаю книга авторитетная и назидательная при отсутствій имени автора приписывалась обыкновенно какомунибудь знаменитому учителю церкви: такъ Палея была приписана Іоанну Златоусту или Іоанну Дамаскину и въ самодъльномъ спискъ "книгъ истинныхъ и ложныхъ" безъ всякихъ сомнвній ставилась въ ряду истинныхь; между твмъ, какъ она именно пересыпана ложными книгами, въ полномъ составъ и въ отрывкахъ.

Излагая ветхозав'ятную исторію по Библіи и апокрифамъ, Палея придавала ей еще болбе чудесный видъ. Среди полемики противъ іудеевъ и магометанъ, она указываетъ параллели между Ветхимъ и Новымъ завътомъ въ смыслъ прообразованія и, какъ въ "Шестодневъ" Іоанна или въ его византійскихъ источникахъ, къ библейскому разсказу присоединяетъ съ одной палея. 1255

стороны апокрифическія подробности (напр., о паденіи Сатанаила и т. д.), съ другой естественно-исторические разсказы изъ старыхъ греческихъ источниковъ, съ нравоучительными толкованіями. Творенію міра предшествуєть твореніе духовь, ангеловь, и перечисляются по "Небесной іерархіи" Діонисія Ареопагита девять чиновъ ангельскихъ съ ихъ старъйшинами, "воеводами" и начальниками: ихъ было собственно десять чиновъ, но десятый чинъ "преложился въ демоновъ". Приводя начальныя слова въ евангеліи отъ Іоанна, Палея опредъляеть ученіе о св. Троицъ. При каждомъ днъ творенія Палея присоединяетъ естественноисторическія толкованія, какъ въ Шестоднев Іоанна. Первымъ источникомъ этихъ толкованій были Василій Великій, св. Епифаній, Северіанъ Гевальскій. Отсюда заимствовано представленіе объ ангелахъ, посылаемыхъ Богомъ на службу по вселенной: есть ангелы облакамъ, мракамъ, льдамъ, мгламъ, морозу, росамъ, молніямъ, грому, зною, зим'в и л'сту, весн'в и осени и т. д. И дал'ве представление объ устройствъ земли: она не повъщена ни на чемъ, подъ нею нътъ ни планетъ, ни стихій, она держится повельніемъ Божіимъ на своей тверди. Нъкоторые баснословцы говорять, будто солнце и луна съ прочими звъздами проходятъ (ночью) подъ землею, — это древніе люди соблазнялись въ суеть ума своего, вообразивши, что небо кругло; но писание учить насъ не такъ: небо вовсе не движется-отъ востока къ западу, и твердь не кругла; божественный Давидъ и великій Павелъ говорять, что звъзды и свътильники движутся по воздуху служебными ангелами, которые творять эту службу ради человъка; св. Павелъ въ видъніи восхищенъ быль до третины небесь и самъ видълъ, какъ тъ небесныя силы непрестанно движутъ звъздами день и ночь, а когда къ скончанію міра Богъ освоболить небесныя силы отъ этой работы, то звъзды упадуть на землю. При следующихъ дняхъ творенія Палея объясняетъ составъ тверди, водъ и земли, морей, ръкъ, горъ; далъе движение свътилъ, смъну дня и ночи, при чемъ иногда буквально сходится съ объясненіями Козьмы Индикоплова, о которомъ скажемъ далбе; цёлый отдёль посвящень объясненію солнечныхь и лунныхь круговъ, согласно съ церковной пасхаліей; по Іоанну Дамаскину Палея исчисляеть семь планеть, расположенныхъ на семи небесныхъ поясахъ, и т. д., сливая такимъ образомъ отрывки древнихъ астрономическихъ понятій съ измышленіями первыхъ въковъ христіанства, которыя хотели опровергать древнюю науку, когда она не сходилась съ ученіями Библіи. Подобнымъ образомъ здёсь, какъ въ Шестодневъ, находятся отрывки стараго греческаго знанія о физіологической жизни человіка, о разнаго рода животныхъ и ихъ свойствахъ, и при этомъ сообщается не мало баснословнаго, что потомъ въ течение въковъ повторялось въ старинномъ чтеніи, въ составъ Палеи и въ извлеченіяхъ изъ нея въ сборникахъ и азбуковникахъ. Таковы, напр., сказанія о птицъ алконостъ, о малой рыбицъ ехиніи, имъющей то изумительное свойство, что, приценившись къ кораблю, она можетъ остановить его движеніе, пока "норцы" не отръжуть ее оть дна корабля, о птицъ фениксъ, о змът аспидъ 1) и т. д.

Въ образчикъ того, какъ подобныя баснословныя сказанія были примъняемы къ христіанскому въроученію, приводимъ сказаніе о фениксъ (финиксъ, фюниксъ). "Есть птица въ великой Индіи, — разсказываетъ Палея <sup>2</sup>), — называемая фюниксъ, о которой Давидъ-пророкъ въ 91-мъ псалмѣ сказалъ: "праведникъ яко фюниксъ процвъте" в). И та птица есть единогивздница, не имъетъ ни подружья, ни чадъ, но сама только пребываетъ въ своемъ гнъздъ; пищу же свою добываетъ, летая въ кедры Ливана, и, летая тамъ, наполняетъ крылья свои ароматомъ, и оттого благовонна; но когда эта птица старбется, то взлетить на высоту и беретъ отъ небеснаго огня и, спустившись, зажигаетъ гнездо свое, и тутъ же и сама сгораетъ, но потомъ въ пеплъ гиъзда своего нарождается червемъ, и изъ того червя бываеть птица, съ тъмъ же правомъ и съ тъмъ же естествомъ. И эта птица фюниксъ является образомъ истинно върующихъ въ Бога, потому что хотя они и приняли мученія за Христа, но нашли большую пищу рая и въ благоуханіи водворились. Смотри же, -- какъ человъку нельзя получить славы, если не будетъ искушенъ въ брани, такъ и тъ мученики, боровшись съ мучителемъ, получили славу и вънецъ" и т. д. Первый источникъ сказаній о фениксъ, возрождающемся изъ собственнаго пепла черезъ каж-

<sup>1)</sup> Птица "алконостъ", увъковъченная въ лубочныхъ картинкахъ въ качествъ райской птицы выбств съ "сириномъ", обязана своимъ существованіемъ древней ореографической ошибкъ, которую можно прослъдить еще съ Іоанна Экзарха. У него она пазывается правильно: "алкуонъ" (гальціона), но въ первой фразь, гдь упомянута эта птица, читается: "алкуонесть морская птица", т.-е, испорчено изъ "алкуонъ есть": последующіе переписчики превратили описку въ "алконостъ" (въ такомъ виде она является уже въ Палев, напр., Тихонравовской, стр. 41 и еще раньше въ Александро-невской Палев), и въ этомъ виде птица стала знаменита у нашихъ книжниковъ. Ср. Никольскаго, О литературныхъ трудахъ Климента Смолятича, стр. 150—151. Въ издании Шестоднева Бодянскаго-Понова объ алконоств л. 170 об.; о рыбъ ехини,

<sup>2)</sup> Московское изданіе учениковъ Тихонравова, стр. 43.
3) Птица "фюниксъ" смъщана съ финикомъ. Въ русскомъ переводъ исалтыри (съ еврейскаго, въ изданіи св. Синода для англійскаго Библейскаго Общества), исаломъ 91, ст. 13: "Праведникъ прътетъ какъ пальма, возвышается подобно кедру на Ливанъ".

дыя 500 лёть, заключается, кажется, въ разсказ Геродота и относится къ Египту; потомъ фениксъ былъ перенесенъ въ Индію, а въ первые въка христіанства легенда, имъвшая первоначально астрономическій смыслъ, получила толкованіе богословское и правоучительное. У св. Епифанія возрожденіе феникса примънено къ воскресенію Христа: какъ іудеи, — говорить онъ въ своемъ толкованіи этого разсказа, — не повърили воскресенію І. Христа изъ мертвыхъ, когда птица (о которой сказалъ Давидъ: праведникъ яко финиксъ процвътетъ) черезъ три дня дълалась живой?"

Другое произведеніе, говорившее о міротвореніи и космографіи, было сочинение Козьмы Индикоплевства (плавателя въ Индію, въ славянскомъ переводъ Индикоплова). Это-, Христіанская топографія", которая въ русскихъ рукописяхъ носить такія заглавія: "Книги о Христъ объемлюща весь міръ", и далъе: "Книги Козмы нарицаемаго Индикоплова, избраны отъ божественныхъ писаній благочестивымъ и повсюду славимымъ киръ Козмою". Это быль купець, принявшій потомь монашество; самь онь упоминаетъ, что путешествовалъ въ началъ царствованія императора Юстина (518—527), а книгу свою писаль лъть двадцать спустя; въ самой Индіи онъ не быль и только слышаль о ней разсказы другихъ путешественниковъ. Главной целью его было дать новую физическую географію, согласную съ христіанскимъ ученіемъ, физическое и астрономическое толкование св. писания, такъ что его сочинение ставилось въ ряду подобныхъ толкований. Это былъ человакъ благочестивый, но мало ученый, и онъ возстаетъ противъ системы Птолемея, которую считаетъ противор вчащей писанію. Когда и гдъ переведена была его книга на славянскій или славяно-русскій языкъ, еще не досладовано; списки раньше XVI въка не встръчались; но одинъ отрывокъ книги Срезневскій нашель въ сборник'в XIV—XV в'яка бывшей Софійской библіотеки и заключаль изъ этого, что въ то время быль и цълый списокъ; въ болве позднихъ копіяхъ онъ усмотрълъ вообще нъкоторые признаки древности.

Часть книги Козьмы явилась еще въ 1663 во французскомъ переводъ въ собраніи Тевено (Thévenot, Relation des divers voyages curieux); подлинникъ и латинскій переводъ изданы Монфокономъ въ 1706 г. (Collectio nova patrum et scriptorum Graecorum), и еще разъ послъ. Сличивъ славянскій переводъ съ подлинникомъ, Срезневскій нашелъ, что переводъ представляетъ иногда недостатки, а иногда излишки противъ оригинала и потому необходимъ для изучающихъ греческій памятникъ.

Переводъ Козьмы Индикоплова любопытенъ какъ свидътельство о древнемъ русскомъ просвъщении. Въ предисловии къ великол виному факсимилированному изданію Козьмы, сд вланному Обществомъ любителей древней письменности, читаемъ, что Козьма, посътивъ Индію (на дълъ, не посъщалъ), зналъ также о Тапробанъ (Цейлонъ) и Синъ (Китаъ). "Въ исторіи человъческихъ знаній и среднев ковой науки сочиненіе это важно чрезвычайно ценными и точными сведеніями объ Индіи и Евіопіи... Космографическія представленія Козьмы Индоплавателя вообще имъли широкое распространение и признание въ течение среднихъ въковъ, а у насъ на Руси его трудъ, какъ это можно судить по многочисленнымъ спискамъ его перевода, былъ любимымъ чтеніемъ, начиная съ XIV въка, а можетъ быть, и съ болъе ранняго времени". Но "признание" его представлений въ средніе в'яка не было продолжительно; когда у насъ Козьма еще ходиль въ рукописяхъ, его идеи были давно брошены на западъ и смѣнились представленіями о шарообразности земли (что Козьма отвергалъ), которая и была доказана кругосвътными плаваніями и открытіемъ Америки. Основная мысль космографіи Индикоплова заключается въ желаніи опровергнуть Птолемееву систему и доказать изъ писанія, что земля не есть шаръ, а плоскость, и антиподы не существують. Съ этого начинается его книга, въ которой излагаются показанія Моисея и вообще св. писанія, говорится о солнцв, теченій звъздъ, шести дняхъ творенія, приводятся географическія и историческія сведенія, дается особо описаніе Индіи и Цейлона, и т. д. Фигуру земли Индикопловъ представляеть какъ плоскій, продолговатый отъ востока къ западу четвероугольникъ, покрытый небомъ, какъ сводомъ; обитаемая людьми земля окружена океаномъ, а по краямъ возвышается стъна, и край земли сходится съ краемъ небесъ; земля основана на тверди, и подъ нею ничего нътъ; антиподы, которыхъ предполагали древніе греки, признававшіе шаровидность земли, не существують; ночное захождение солнца и свътилъ совершается за высокую гору, находящуюся на съверъ.

Мы упоминали, какъ славяно-русской письменности приходилось встръчаться въ ея византійскихъ образцахъ съ опроверженіями "еллинскаго" язычества или "еллинской" мудрости; это было естественно у греческихъ писателей первыхъ въковъ христіанства, когда еще быль на лицо античный мірь съ его литературой и образованностью; но наши предки не имъди объ этомъ античномъ мірѣ никакого понятія и прямо встрѣчались съ опроверженіемъ и проклятіемъ чего-то имъ совстмъ невъдомаго. Если они могли кое-какъ уразумъть обличение язычества, какъ поклонения идоламъ, то имъ были совсъмъ невразумительны обличения понятий научныхъ: они не знали ничего о Птолемет или Гиппархъ и читали только опровержения Индикоплова или другихъ, подкръпляемыя ссылками на писание. Здъсь очевидно не полагалось никакой основы для научныхъ понятий, и когда потомъ являлись отрывки другого рода, напр., отголоски самой Птолемеевой системы, они присоединялись механически къ Индикоплову, и старый русский книжникъ встръчалъ ихъ опять безъ всякой критики и оставался въ томъ же сумракъ. Произведение VI-го въка еще пользовалось у насъ авторитетомъ въ XVI и XVII въкъ.

Первое "слово" Индикоплова открывается увъщаниемъ. Люди, им'вющіе разумъ, рачители истиннаго св'єта, старающіеся быть въ будущемъ въкъ согражданами святыхъ, считающіе божественнымъ Ветхій и Новый Завъть, повинующіеся Христу и Моисею, върующіе, что будеть воскресеніе человъковь и судь, и что праведные наслъдують царствіе небесное; люди, внимающіе всему божественному писанію, которое было написано Моисеемъ, описавшимъ твореніе или иными пророками, у которыхъ указано и мъсто, гдъ есть царство небесное, о которомъ Христосъ объщалъ, что Богъ даруетъ его праведнымъ людямъ; люди, находящіе, что Ветхій и Новый Зав'ять согласны въ этомъ утвержденіи, неподвижны и не побъждены ни однимъ изъ противниковъ, красящихся мудростью сего міра и принимающихъ божественное писаніе за богохульство и прозывающихъ Моисея и пророковъ, владыку Христа и апостоловъ мечтателями, противниковъ, которые, "возводя брови", мудрствують, какъ нѣчто великое, и дають небу кругоносное движение и землемърнымъ раздълениемъ, и звізднымъ теченіемъ, суесловіемъ и мерзостью мірскою опредълнотъ положение міра, прельщая и прельщаясь солнечнымъ и дуннымъ исчезновеніемъ (съ такими людьми и говорить безполезно); люди, "хотящіе христіанствовать", а въ то же время желающіе краситься словами и мудростію, мечтанінми и мірскимъ прельщениемъ и любящие принимать и то, и это, -- эти люди и должны уразумьть ть доказательства, которыя въ изобили собираеть Козьма Индикопловъ изъ Ветхаго и Новаго Завъта въ подтвержденіе своихъ представленій о строеніи міра... О томъ, какимъ уваженіемъ пользовалось твореніе Индикоплова у нашихъ предковъ въ XVI въкъ, можетъ свидътельствовать рукопись, изданная Обществомъ любителей древней письменности: она украшена многочисленными рисунками въ извъстномъ архаическомъ стилъ, гдъ изображены между прочимъ: потопъ, вавилонское столпотвореніе и раздѣленіе языковъ; восхожденіе и захожденіе солнца "по божественному писанію" (за горой, находящейся по ту сторону океана); царство небесное; обличительная картинка, изображающая нелѣпость ученія объ антиподахъ; трапеза въ Моисеевой скиніи, представляющая образъ земли; ангелы, движущіе звѣздами 1) и т. д.

Еще одно византійское произведеніе, относившееся къ міротворенію, переведено было на славяно-русскій языкъ въ 1385 году нъкимъ Дмитріемъ Зографомъ, о чемъ занесено было даже въ льтопись. Это было твореніе Георгія Писидійскаго, византійскаго писателя VII въка, стихотворная поэма, греческое заглавіе которой значить: Шестодневъ или Міротвореніе, а по-русски оно передано такъ: "Премудраго Георгія Писида похвала къ Вогу о сотворении всея твари". Авторъ былъ діаконъ въ "великой церкви", т.-е. въ св. Софіи въ Константинопол'я, близкій къ императору Гераклію ученый челов'єкъ, обладавшій и поэтическимъ дарованіємъ. Поэма написана въ 1910 ямбахъ, около половины VII стольтія. Сочиненія Георгія пользовались у позднъйшихъ греческихъ писателей большою славою; некоторые изъ нихъ ставили его по стилю наравнъ съ Софокломъ и Эврипидомъ; новъйшіе критики, признавая его стихотворныя достоинства, находили однако понимание его труднымъ по его вычурности. Тъмъ больше это должно было отразиться на старомъ славянскомъ переводъ: "переводчикъ (говоритъ его новъйшій издатель) переводить почти буквально, жертвуя точности ясностью выраженія; отъ этого многія м'єста крайне темны и становятся понятными только при помощи греческаго текста"; въ одномъ мъстъ переводчикъ совсвиъ пропустилъ темное изложение мистическаго богословія, - какъ сділаль и нікоторые другіе пропуски.

Поэма Георгія распадается на двѣ части: одна посвящена въ особенности богословскому содержанію, другая—описанію произведеній и явленій природы, свидѣтельствующихъ о всемогуществѣ и величіи Творца. Въ первомъ отдѣлѣ для Георгія служили обычные источники — св. писаніе и творенія отцовъ церкви; во второмъ — Аристотель, Эліанъ, Плутархъ, въ ихъ подлинныхъ сочиненіяхъ или въ выборкахъ. Многія картины дѣйствительно не лишены поэзіи; но переводчикъ не овладѣлъ ни содержаніемъ, ни своимъ языкомъ, такъ что смыслъ нерѣдко можетъ быть возстановленъ только при помощи оригинала.

<sup>1)</sup> Славянскій или русскій писецъ и здёсь, какъ, напр., въ древнемъ "Златострув" (см. у Малинина, стр. 60), дополнять географическія показанія греческаго писателя. Въ перечисленіи съверныхъ странъ названы болгары; "на западной странъ—великая страна, нарицаеміи Русь" (Индикопловъ, стр. 54).

Греческій подлинникъ появился въ печати, на западѣ, еще въ парижскомъ изданіи 1584 г. и затѣмъ нѣсколько разъ былъ повторенъ до новѣйшаго изданія Герхера въ 1866. Славянорусскій текстъ явился въ изданіяхъ Общества люб. др. письменности, и сличеніе съ подлинникомъ, сдѣланное г. Никитинымъ, указало, что на основаніи славянскаго перевода возстановляются лучшія чтенія въ оригиналѣ. Обстоятельное изслѣдованіе о славянскомъ переводѣ поэмы, сдѣланное его издателемъ, приводило къ слѣдующему.

Останавливаясь на мивніи Тихонравова ), что переводчикь Зографъ быль именно иконописець (по значенію греческаго слова) и взялся за переводъ потому, что поэма представляла богатый матеріаль для христіанской символики, новый комментаторъ не находить основаній къ этому заключенію, твмъ болье, что въ старыхъ иконописныхъ подлинникахъ ньтъ следа подобнаго вліянія Писида. Самъ критикъ думаеть, что переводъ не имель этого повода, и какъ самое имя Зографа неизвестно по русскимъ документамъ XIV века, такъ и трудъ его долженъ быть отнесенъ къ области техъ южно-славянскихъ вліяній, которыя отличаютъ въ исторіи нашей письменности конецъ XIV-го и первую половину XV века.

Мы упоминали раньше объ этомъ період'я южно-славянской литературы въ его связяхъ съ нашею старой письменностью. Это было время особеннаго оживленія болгарской и сербской книжной дъятельности передъ ихъ полнымъ упадкомъ въ послъдующіе въка. Надвигавшаяся гроза турецкаго нашествія какъ будто возбудила нравственныя силы южнаго славянства; многіе изъ лучшихъ людей уходили на Авонъ, занимались книжной дъятельностью здъсь, и въ Константинополъ, куда приходили также русскіе книжники. Такимъ образомъ устанавливалось или подкрыплялось прежнее книжное общение, при чемъ для русскихъ открывалось много, что было имъ недоступно въ далекой родинъ, а для южнаго славянства уже возникала возможность надеждъ на съверныхъ единовърцевъ и единоплеменниковъ. Въ самой Россіи чувствовалась потребность въ помощи южно-славянскаго книжнато знанія, и фактическимъ выраженіемъ этого быль призывъ или прівздъ въ Россію болгаръ и сербовъ, какъ митрополить Кипріанъ, Григорій Самблакъ, Пахомій Логоветъ и др. Съ ними пришли новые литературные вкусы, между прочимъ отражавние стиль греческой книжности, а также и новое расширение лите-

<sup>1)</sup> Въ XIX отчеть объ Уваровскихъ преміяхъ. Сиб. 1878, стр. 58.

ратурнаго содержанія; въ самомъ складѣ рѣчи явились южно-славянскіе оттѣнки, и въ письмѣ—южно-славянское правописаніе, которое одно время стало модой и у русскихъ книжниковъ.

Къ этой литературной области критикъ относить и славянскій переводъ поэмы Георгія. Неизв'ястное у насъ имя Зографа онь находить у сербовь и болгарь техь вековь; название перевода "русскимъ" объясняется тогдашнимъ смутнымъ различеніемъ нарьчій въ общей церковной литературь; наблюденіе рукописей указываеть въ старъйшихъ спискахъ XV въка большое обиліе южно-славянскихъ, именно средне-болгарскихъ, особенностей. По всёмь этимъ основаніямъ критикъ съ вёроятностью полагаетъ, что переводъ быль не русскій, а именно средне-болгарскій, и переводчикъ быль болгаринъ, можеть быть изъ подчиненныхъ митрополита Кипріана. Отсутствіе южно-славянскихъ списковъ памятника можеть объясняться тымь, что переводь быль прямо вывезенъ въ Россію, или даже сделанъ болгариномъ въ Россіи. Въ ХУ въкъ русскіе списки поэмы еще ръдки; потомъ книга распространяется, теряетъ средне-болгарскія черты правописанія, попадаеть въ Макарьевскія Четіи-Минеи и доходить, наконець, до XVIII въка. Малую распространенность книги въ первое время критикъ объясняетъ мрачнымъ характеромъ эпохи, татарскимъ игомъ, ожиданіями кончины міра: тогда "немногихъ могла заинтересовать темная, непонятно написанная поэма, воспъвавшая премудрость устройства и красоту сего міра". Потомъ обстоятельства перемънились; въ XVI—XVII въкахъ повълло новымъ духомъ. "Появились слабыя, но все-таки научныя стремленія; усилилась переводная деятельность съ польскаго, латинскаго, немецкаго: переводились и передълывались сочинения и чисто повъствовательныя, и драматическія, и лексическія, и космографическія, и медицинскія, даже философскія. И старыя вещи не забылись: число списковъ увеличивается, тексты ихъ подновляются, является потребность чтенія... Проводится новый взглядь на мірь не какъ на вло, а какъ на нъчто очень хорошее и достойное изученія. Объ этомъ свидътельствуютъ и переводы космографій, и раскольничьи стихи (о красотъ пустынной природы), и автобіографія Аввакума, и отчеты о поъздкахъ Арсенія Суханова, и уменьшеніе числа затворниковъ. Тогда распространяется и наша поэма. Своею картинностью, своимъ свътлымъ взглядомъ на природу она привлекала къ себъ внимание русскихъ людей, а своими сказочными сведеніями заманивала ихъ воображеніе. Конечно, въ ней нечего искать научныхъ свъдъній: она, какъ и вся европейская среднев вковая литература "физіологовъ", обращала вниманіе только на исключенія изъ общаго хода природы, на "раритеты", но въ основь этого стремленія ко всему ръдкостному и курьезному кроются уже задатки болье серьезныхъ требованій. Простое любопытство переходило въ любознательность, а любознательность хоть и медленно, но неотступно вела къ серьезному знакомству съ природой. Съ этой точки зрънія и наша поэма, даръ славянскаго юга, заслуживаетъ вниманія всякаго изучающаго исторію

русской литературы и образованности".

Значеніе исторических условій, съ которыми критикъ соединяетъ позднѣйшее распространеніе поэмы Георгія, здѣсь нѣсколько преувеличено: татарское иго тогда падало; ожиданія кончины міра не были продолжительны. Рукописи XV вѣка, передающія старые памятники, вообще рѣже, чѣмъ рукописи XVI-го и особливо XVII-го: для послѣднихъ сохранность вообще подлежала меньшему риску, а съ другой стороны возростала потребность чтенія, и старинный читатель былъ вообще не особенно разборчивъ. Во всякомъ случаѣ поэма Георгія занимала не послѣднее мѣсто въ старинномъ чтеніи, и отдѣльныя подробности ея были занесены въ Азбуковникъ.

Далъе, въ кругъ стариннаго чтенія, гдъ почерпалось научное, по-старинному, знаніе, важную роль занималъ знаменитый въ средніе въка "Физіологъ", собраніе свъдъній о животныхъ, птицахъ, рыбахъ, камняхъ, отдъльные эпизоды котораго входили въ средневъковую народную миеологію и христіанскую символику. Намекъ на "Физіолога" встръчается уже въ Шестодневъ Іоанна Экзарха; отдъльныя сказанія о чудесныхъ животныхъ въ другихъ Шестодневахъ, Палеяхъ и т. д.; самый памятникъ, повидимому, явился у насъ только позднъе, по обыкновенію пере-

веденный съ греческаго.

"Родиной Физіолога,—говорить одинъ изъ нашихъ изслѣдователей, г. Карнѣевъ,—съ большимъ вѣроятіемъ, можетъ быть признана Александрія, а временемъ его составленія—эпоха отъ П-го до ІП-го вѣка по Р. Х. Физіологъ есть памятникъ коллективнаго творчества. Источники физіологической саги слѣдуетъ искать у античныхъ писателей, въ памятникахъ египетской старины, въ библейскихъ представленіяхъ, въ отзвукахъ талмудическихъ преданій и т. п. Славянскіе переводы греческаго Физіолога сохранились лишь въ русскихъ спискахъ. Явыкъ древнѣйшей рецензіи указываетъ на болгарское происхожденіе перевода (ранѣе ХІП-го вѣка)". Вставки "физіологическаго" характера въ Толковой Палеѣ, по объясненію г. Карнѣева, хотя и были самостоятельнымъ изложеніемъ византійскаго составителя Палеи, но по

своей основ'я восходять къ древн'яйшей редакціи Физіолога. "Наличность отдельныхъ физіологическихъ сказаній различныхъ рецензій въ древне-русскихъ сборникахъ свидетельствуютъ о сравнительной популярности Физіолога на Руси... Особой литературной разработки физіологическая сага на Руси не получила". Поздне, тотъ символическій элементь, который представляль собою Физіологь и его развътвленія, получиль большое развитіе у южнорусскихъ писателей съ XVI-го до XVIII-го въка: г. Карибевъ объясняеть, что они опирались уже не на собственномъ и не старомъ русскомъ Физіологъ, а на сборникахъ подобнаго матеріала, восходящихъ къ западнымъ фантастическимъ энциклопедіямъ среднихъ въковъ (стр. 158-160).

Такимъ образомъ и Физіологъ является фактомъ литературнаго общенія древней Руси съ южнымъ славянствомъ.

Здёсь не мёсто для цёльнаго обзора знаній, составлявшихъ въ московскія времена подобіе свътской науки, и мы ограничимся нъсколькими примърами.

Такъ, объ устройствъ земли существовали разныя понятія: по однимъ, на основаніи преданія, им'ввшаго еще богомильскій источникъ, земля стояла на трехъ китахъ; по другимъ, она поддерживалась столпами и имъла видъ четвероугольной плоскости (какъ у византійца Козьмы Индикоплова); апокрифическія легенды разсказывали о людяхъ, подходившихъ къ концу земли и видышихъ, какъ хрустальный сводъ неба опускается къ землы и соединяется съ ней; новгородскіе бывалые люди находили на моръ гору, за которой очевидно скрывался земной рай. Наконецъ, было и такое объяснение предмета, гдъ была тънь научнаго пониманія. Въ одномъ сборникъ XV въка разсказывается:

"Земное устроенье (т.-е. форма) не четвероугольно, и не треугольно, и не кругло, а устроено на подобіе яйца, какъ бываеть яйцо; во внутреннемь боку желтокь, а извив имветь былокъ и черепокъ, -- желтокъ же занимаетъ середину. Такъ разумъй и о землъ. Земля есть желтокъ посрединъ яйца, воздухъ же былокъ; и какъ черепокъ окружаетъ внутренность ница, такъ небо окружаетъ землю и воздухъ, а земля находится посрединъ. И насколько отстоитъ отъ земли небо, видимое нами, настолько же отстоить подъ землею, на четырехъ странахъ... Земля окружается небомъ и стоитъ по серединъ, небо же обращается и ходить подъ ней безпрестанно и надъ ней, какъ мы это видимъ. Земля висить на воздухв, нигдъ не прикасаясь небесному тѣлу, но вездѣ неприкосновенна отъ небесъ... Нѣкоторые же говорять, что земля стоитъ на семи столпахъ, но это неправда: если бы земля стояла на семи столпахъ, то гдѣ же были бы водружены эти столпы?" ¹).

Какъ видимъ, это элементарныя основанія Птолемеевой теоріи, которыя все-таки были разумнѣе, въ сравненіи съ ученіемъ о стояніи земли на семи стоянахъ. Нѣчто подобное въ статейкѣ "о небеси", которая встрѣчается въ сборникахъ рядомъ съ астрологическими статьями византійскаго происхожденія <sup>2</sup>). Небо одно по существу, а по числу ихъ девять: одно есть небо "по образу этого вѣка—до сотворенія міра"; другое—по образу того вѣка, который будетъ по воскресеніи, судѣ и воздаяніи; семь остальныхъ небесъ по образу семи вѣковъ міра, а дальше беззвѣздная твердь. Эти семь небесъ имѣютъ семь великихъ звѣздъ, царей другихъ звѣздъ (планеты): на нижнемъ (т.-е. ближайшемъ) небѣ—луна, потомъ Ермисъ, Афродита, Соянце, Арисъ, Зевсъ, Кронъ (т.-е. Луна, Меркурій, Венера, Солнце, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ). Выше седьмого неба находятся другія звѣзды, числомъ двѣнадцать (знаки Зодіака).

Но эти скудныя понятія о шарообразности земли и планетной системѣ ни мало не были прочны; строгіе книжники отвергали ихъ какъ суетное "звѣздочетье". Въ статъѣ стараго сборника, называемаго "Златой Матицей", говорится опять о томъ же предметѣ, со ссылкой на Іоанна Дамаскина: люди, которые "оструумѣю добрѣ извыкли сутъ", считаютъ семь "аерскихъ понсовъ" (т.-е. семь планетныхъ сферъ, какъ выше) и исчисляютъ величину солнечнаго и луннаго круга,— "но насъ не такъ учитъ божественное писаніе", возражаетъ авторъ, и, опровергая "оструумѣю", замѣчаетъ, что человѣческое зрѣніе не можетъ различать величинъ на такомъ большомъ разстояніи; солнце и луна существуютъ для того, что въ писаніи сказано: "да будутъ знаменія на дни, на годы и на лѣта"; отъ этихъ "свѣтильниковъ" именно и бываютъ эти знаменія, предвѣщающія бурю и утишеніе, дождь и сильный вѣтеръ, и т. д.

Но, объяснивши знаменія, статья зам'вчаеть, что н'єкоторые "пустошники" говорять, будто люди "рождаются въ зв'єздахъ", т.-е подъ астрологическимъ вліяніемъ зв'єздъ, одни русые, другіе чермные, третьи черные и т. д.; будто по зв'єздному теченію можно знать не только т'єлесныя свойства челов'єка, но бол'єзни и смерть, мужество и богатство. Статья поб'єдоносно опровергаетъ эту "ел-

<sup>1)</sup> Отрывки у Буслаева, Христом., стр. 697. 2) Тихонравовъ, Отреч. книги, 2, стр. 401.

линскую прелесть": "Богъ сотворилъ эти свѣтильники въ четвертый день, Адама еще не было на землѣ, то чье же рожденіе предзнаменовали столько звѣздъ?. И не рождаются ли эніопляне всѣ въ одну звѣзду, когда такъ сильно почернѣли, точно демоны?. "Явно, что люди, которые не имѣютъ истиннаго закона къ Богу и не научились правовърной върѣ, уподобляются нетопырямъ и исполняются пустошью и лжами" 1).

Возраженія противъ астрологій были сдѣланы еще классической древностью; отъ нея же шли тѣ астрологическія книги, послѣднимъ отголоскомъ которыхъ были наши "Громовники", "Колядники", "Окруженія мѣсяца" и подобныя произведенія, которыя осуждались статьей о "ложныхъ книгахъ", какъ преступленіе противъ истинной вѣры, но несмотря на то были очень распространены. Попятно, что это была астрологія самая ребяческая.

Къ концу нашихъ среднихъ въковъ въ русскую письменность проникають новыя сведенія этого рода уже изъ западныхъ источниковъ, но это не измъняло сущности дъла: "Планидники" (т.-е. планетники) и "Альманахи" излагають только астрологическія суевърія. Но, быть можеть, и это было полезно, какъ возбужденіе любознательности. О Годунов'в разсказывають, что онъ върилъ въ астрологію; дарь Алексви любилъ "альманашниковъ". Церковная литература и благочестивые писатели—, Стоглавъ", "Домострой", Максимъ Грекъ, старецъ Филовей и др. усердно опровергають и осуждають звыздочетство, которое очевидно имѣло много любителей. Настоящую астрологію, съ вычисленіемъ гороскоповъ, знали только по слухамъ, и на дълъ производили такія вещи развѣ только заѣзжіе иноземцы. Наконецъ, московские книжники узнали и о Коперникъ, но и здъсь не было опять точнаго пониманія ни самаго открытія, ни его научныхъ последствій. Когда настоящій смысль ученія Коперника быль заявлень, уже въ XVIII стольтіи, онъ вызваль и тогда осужденія со стороны духовенства.

Таковы же физическія св'ядынія. Первый источникъ для объясненія физическихъ явленій былъ опять библейско-апокрифическій. Предполагалось, что вс'я явленія природы управляются непосредственнымъ вм'яшательствомъ духовныхъ силъ. Какъ относительно небесныхъ явленій думали, что каждая "зв'язда" им'я своего ангела, который движетъ ею, такъ были ангелы грома, молніи, дождя, бури и т. п. Эти и другія нвленія посылаются

<sup>1)</sup> Буслаевъ, тамъ же, стр. 683 и слъд.

по усмотрвнію Провидвнія соответственно нуждамъ и действіямъ людей: одни "знаменія" служать для обычнаго руководства человической жизни; другія, какъ страшныя бури, засухи, землетрясенія, моровыя язвы, затм'внія, служать для наказанія за гръхи и обращенія людей на путь истинный. "Древне-русскіе народные грамотники, -- говоритъ Щаповъ, -- върили въ бытіе особыхъ ангеловъ въ каждой области природы. Они внали, какое проявление или какой случай физической жизни человъка отъ какого именно ангела зависитъ. Они представляли особаго ангела въ горахъ и пустыняхъ, особаго ангела въ ръкахъ и моряхъ, особаго ангела во тьм' ночной, в'трили въ особаго ангела физическаго здоровья, въ ангела, утверждающаго домъ, въ ангела, невидимо осъняющаго питье и пищу, пиво и хмъль и всякое употребляемое человѣкомъ произведение природы". Въ старыхъ рукописяхь есть перечисленія такихь ангеловь, номенклатура святыхъ, завъдующихъ различными сторонами и случаями человъческой жизни.

Но затемъ и здесь являются попытки раціональнаго объясненія. Въ той же рукописи ХУ віка, о которой выше упомянуто, находятся объясненія грома отъ столкновенія облаковъ, отчего и происходить грохоть и огонь, какъ отъ столкновенія кремня съ желвзомъ. "Поэтому, — объясняется здвсь, — громъ и молнія бывають не иначе, какъ когда бывають облака, и бываеть сначала громь, а потомъ молнія; а если мы видимъ сначала молнію, а потомъ слышимъ громъ, то это бываетъ потому, что зрвніе человвческое немедленно видить то, что можеть видьть, а потому и молнія видится скоро; слухь же чувствуеть медленно, и медлить слышать грохоть грома, и слышить его послв молніи. Если же облака сталкиваются, и случится, что отпадеть некоторая огненная часть отъ небеснаго огня, и, сошедши внизъ соединится съ облачною молніею, тогда эта молнія нисходить на землю, и что встретить, человека ли или скота, или дерево, то попалнеть "1). Подобнымъ образомъ объясняются падающія зв'єзды: это не зв'єзды падають, какъ люди говорять, "и не мытарства", а "огненныя отломленія" отъ небеснаго огня; а настоящія зв'єзды будуть падать только во второе пришествіе.

Но въ старину преобладали объясненія фантастическія. Такъ, въ "Златой Матицъ" объясняется радуга: "она положена въ знаменіе, и ей повельно брать водное излитіе для того, чтобы

<sup>1)</sup> Буслаевъ, тамъ же, стр. 698.

безъ этого знаменія облака не наводнили и не потопили вселенную, а этимъ знаменіемъ повельно человыческому роду быть безъ боязни отъ потопа: радуга повельніемъ божіимъ собираетъ воду какъ въ мѣхъ" 1).

Такъ, русскій книжникъ, т.-е. образованный челов'єкъ техъ времень, должень быль недоумъвать и колебаться между чистой фантастикой и скудными раціоналистическими попытками: то и другое было чужое, взятое изъ отрывочныхъ переводовъ, и не возбуждало никакой научной самод'ятельности. Знаніе живой природы ограничивалось практическими бытовыми свёдёніями и примътами, отъ которыхъ былъ прямой переходъ къ баснословію. Для міра животныхъ, растеній, минераловъ, существовала легендарная и баснословная зоологія, ботаника и минерадогія: первые образчики ихъ (послъ языческой минологіи) явились еще въ древнемъ періодъ въ византійскихъ книгахъ; въ среднемъ періодъ источники еще умножились. "Шестодневы"; поэма Писида; книга Козьмы Индикоплова; Физіологъ; баснословная исторія Александра Македонскаго; легенды и т. д., — все это доставляло обильный матеріаль баснословнаго знанія, который распространялся въ сборникахъ и азбуковникахъ и наконецъ переходиль въ народную поэзію. Разсказы о звъръ инорогъ, онокентавръ, птицахъ стратимъ, фениксъ, сиринъ, рыбъ ехиніи, какъ разсказы о людяхъ одноглазыхъ, съ песьими головами, и т. п. наполняли природу чудесами и страшилищами, приписывали имъ удивительныя свойства, ставили ихъ въ символическое отношеніе къ человъку. Особый авторитетъ придавался этому баснословію самой формой и источниками этихъ сказаній: они носили иногда имена отцовъ церкви, а въ одной сербской рукописи подобная статья: "слово о вещахъ ходящихъ и летящихъ", названа не менъе какъ "благовъстіемъ архангела Уріила Іоанну Богослову"<sup>2</sup>).

Эта зоологическая и минералогическая минологія была почти вполнъ тожественна съ средневъковыми преданьями западными; но у насъ опять она продолжала занимать умы, когда на Западъ осталась только народнымъ суевъріемъ и забывалась, и когда на сміну ей явилось уже научное изученіе природы.

Въ географическихъ свъдъніяхъ стараго времени надо отличать практическое расширеніе св'ядыній о своей страны, отыскиваніе новыхъ земель завоеваніями и колонизаціей, — и научныя географическія знанія. Промышленники, искатели "новыхъ землицъ", ушкуйники, гулящіе и даже "воровскіе" люди, козаки

<sup>1)</sup> Буслаевъ, тамъ же, стр. 690. Ср. Щапова, Очерки, стр. 7. 2) Рукопись XVI—XVII въка; см. Кпјіžеvnik, 1866, I, 124 и слъд.

пускались въ самыя трудныя странствія; исканіе выгодныхъ промысловъ и мъстъ для поселеній, а иногда и предпріимчивая любознательность заводили ихъ въ отдаленныя страны, напр., на свверъ и на востокъ Сибири, и уже къ XVII стольтію доставили свъдънія о громадныхъ пространствахъ, отъ Волги до Ледовитаго океана и Камчатки. Но, открывая новыя земли, неизвъстныя тогдашней Европъ, русские не увеличивали изучнаго знанія. Нужны были новые труды въ XVIII и XIX вѣкахъ, чтобы воспользоваться топографическимъ матеріаломъ старыхъ открытій, а до тъхъ поръ въ географическую науку входили только тъ извъстія объ этихъ странахъ, какія добывали иностранные путешественники изъ разспросовъ въ Россіи и личнымъ посъщеніемъ. Русскіе странники бывали и въ другихъ отдаленныхъ странахъ; паломники оставили разсказы о Цареградъ и Палестинь; Аванасій Никитинь странствоваль въ Индію; но какъ ни велика была иногда ихъ предпріимчивость, матеріаль ихъ наблюденій только теперь, въ нов'єйшихъ изданіяхъ, находить м'єсто въ ряду фактовъ исторической географіи.

Западной Европъ приходилось, напр., открывать свверныя русскія земли. Когда королева Елизавета дала англійской компаніи привилегію б'яломорской торговли съ Россіей, основаніемъ привилегіи было то, что по западнымъ понятіямъ этотъ путь быль "открыть" кораблями этой компаніи, въ путешествіе Ченслера, 1555; между тъмъ русскій дьякъ Истома, а потомъ Власовъ, еще до Ченслера совершили морской путь около береговъ Норвегін, какъ Никитинъ быль въ Индіи до португальцевь, а Дежневъ открыль проливъ между Азіей и Америкой до Беринга. Тъмъ не менъе за португальцами, Ченслеромъ и Берингомъ осталась заслуга открытія, потому что ихъ путешествія были результатомъ сознательно веденныхъ поисковъ, а не практическаго случая, и новыя свъдънія въ первый разъ вошли въ научное обращение и правильную картографію 1). Бѣломорскимъ путемъ русскіе могли воспользоваться для международныхъ сношеній лишь съ тъхъ поръ, когда этимъ путемъ независимо отъ нихъ явились сами англичане.

Несмотря на то, что русскіе уже давно очень далеко подвинулись на с'яверъ, еще въ XVI—XVII стол'ятіи продолжали ходить о с'яверъ невъроятныя басни, которыми бывалые люди прикрашивали свои разсказы. Какъ въ древнія времена ходили

<sup>1) &</sup>quot;России суждено было предупредить другихь европейцевь вы географическихъ откритихъ, которыя послъ, однако, въ наукъ, остались не за русскими". Костомарова, Очерки Торг., 50.

фантастическія преданія о странахъ за Югрой, такъ теперь не менве удивительныя вещи разсказывали о самовдахъ 1).

О земляхъ другихъ народовъ русскіе книжники до XVII въка знали очень мало, и свъдънія были далеко не ясныя и не доброкачественныя. Въ старину ихъ источникомъ были византійскіе хронисты и компиляторы; только въ XVI—XVII столътія появляются, особенно изъ латино-польскихъ источниковъ, географическія статьи и целыя "Космографіи".

Только къ концу средняго періода появился первый опыть своей цъльной географіи, или описаніе русской земли въ "Книгъ Большому Чертежу".

Столько же случайны и недостаточны были свъдънія историческія. Мы будемъ говорить дальше о собственно русской исторіографіи этихъ временъ, гдв не явилось ни одного писателя, который бы по широть взгляда и цыльности представленія о русскомъ народъ могъ бы (относительно) сравняться съ начальнымъ льтописцемъ. Иноземная исторія была крайне скудная и случайная. Главнъйшимъ руководствомъ для библейской и древнъйшей исторіи служила "Палея" и византійскіе хронисты; съ XV— XVI стольтія появляются "хронографы", историческія компиляціи изъ техъ же византійцевъ, южно-славянскихъ источниковъ и русскихъ летописей, и подъ конецъ изъ латино-польскихъ хронистовъ. Въ хронографы заносимы были и отдъльныя историческія пов'єсти о русских и иноземных лицах и событіяхь; изъ южно-славянскихъ житій почерпались сведенія о царствахъ сербскомъ и болгарскомъ. Особенно любопытны небольшой разсказъ о завоеваніи Константинополя крестоносцами (въ 1204), пом'єщенный въ лѣтописи, и подробный разсказъ о взятіи Константинополя турками — событіе, въ свое время сильно подействовавшее на умы и отразившееся многоразличными послъдствіями для рус-

<sup>1)</sup> Приводимь этотъ разсказъ для образчика. "На странъ, восточной за Югорскою землею, надъ моремъ живутъ люди, Самовдь... А ядь ихъ мясо оленіе да рыба, да межи собою другь друга ядять. А гость къ нимъ откуды придеть, и они дѣти свои закалають, на гостей, да тѣмъ кормять. А который гость у нихъ умреть, и они того снѣдають... Въ той же странѣ ниая Самоѣдь: лѣтѣ мѣсяць живуть въ мори, а на суст не живуть того ради, занеже тело на нихъ трескается, и они тотъ мъсяцъ въ водъ лежатъ... Въ той же странъ иная Самоъдъ. Вверху рты на темени, а не говорятъ. А образъ въ пошлину (какъ обыкновенно) человъчь... Въ той же странь есть иная Самовдь. По зими умирають на два мъсяца. Умирають же тако: какъ гдв котораго застанеть въ тв мвсяцы, тоть ту и сядеть. А у него изъ носу вода изойдеть, какъ отъ потока, да примерзнеть къ земли. И кто, человъкъ иныя земли, не видъніемъ потокъ той отразить у него сопхнеть съ мѣста, и онъ умреть, то уже не оживеть; а не сопхнеть съ мѣста, то и оживеть, и познаеть, и речеть ему: о чемъ мя еси, друже, поуродоваль? А ниые оживають, какъ солице на лѣто вернется. Тако на всякий годъ умирають и оживають". Опрсовъ, Положеніе пиородцевъ, стр. 30, и въ изслъдовании Д. Н. Анучина (см. въ Исторіи русск. Этнографіи, т. IV). Ср. Герберштейна и Майерберга.

ской исторіи. Но большею частію это историческіе разсказы преисполнены баснословіемь, и представляли больше литературносказочнаго, нежели историческаго интереса, — какъ, напр., сказанія объ Александрѣ Македонскомъ, объ иверской царицѣ Динарѣ, о мутьянскомъ (молдавскомъ) воеводѣ Дракулѣ, и пр. Западная европейская исторія, кажется, впервые стала извѣстна только съ XVI-го вѣка, изъ переводовъ латино-польскихъ хроникъ и космографій, и отчасти изъ ходившихъ по рукамъ "статейныхъ списковъ", т.-е. отчетовъ русскихъ пословъ.

Повидимому, крайне ограничены были размёры и въ практической области знанія — въ счисленіи. Историкъ древне-русскихъ училищъ полагалъ, что если "до сихъ поръ въ азбукахъ помущается нумерація, какъ она помущалась и въ азбукахъ первой половины XVII-го въка, какъ это видно изъ прописи 1643 года, такъ, безъ сомивнія, было и въ древивищее время" 1). Въ древней письменности сохранилось нъсколько примъровъ довольно сложнаго вычисленія, пріемы котораго однако не выяснены. Таковы разсчеты книжника ХИ въка, извъстнаго Кирика, который разръшаль задачи о числь льть, мьсяцевь, недьль, дней, часовъ, протекшихъ отъ сотворенія міра до его времени и т. п. Въ "Русской Правдъ" приведены примърные разсчеты приплода отъ домашняго скота, прибытка зернового хлъба въ теченіе извъстнаго времени, и опредъляется стоимость найденнаго числа этихъ предметовъ. Въ концъ XV въка сдъланы были вычисленія пасхаліи митрополитомъ Зосимою и новгородскимъ архіепископомъ Геннадіемъ, и т. д. Но свид'єтельствъ о теоретическомъ знаніи мы не имъемъ.

Способъ счета, при написаніи чисель буквами, быль, конечно, очень затруднителенъ; у грековъ употреблялись при этомъ значки для отличенія тысячъ и десятковъ тысячъ; подобныя обозначенія употреблялись и въ нашемъ письмѣ. За отсутствіемъ нынѣшняго ариометическаго счета, облегчаемаго десятичною арабскою системой цифръ, вычисленія были медленны и сложны. Для того, чтобы произвести простое нынѣшнее ариометическое дѣйствіе, приходилось разлагать данное число на его составныя части, именно, отдѣлять десятки тысячъ, тысячи, сотни, десятки и единицы, высчитывать круглыя числа порознь, приставляя ихъ одно къ другому и затѣмъ выводя ихъ общую сумму. Такъ производились всѣ ариометическія дѣйствій.

Карамзинъ сообщаетъ, что у него имълась рукопись второй

<sup>1)</sup> Лавровскій, стр. 180.

половины XVII въка подъ названіемъ: "Книга именуема геометріа или землем'єріе радиксомъ и цыркулемъ", за которой сл'ьдуеть книга о сошномъ и вытномъ письмъ, и ссылается на показаніе Татищева, что въ писцовомъ наказъ Ивана Грознаго въ 1555 году были приложены землемърныя начертанія, "которыя видимо нѣкто знающій геометрію съ вычетами плоскостей сочиниль". Карамзинъ думалъ, что измърение и перепись земель въ Двинской области, а въроятно и въ другихъ мъстахъ, отъ 1587 до 1594 года могли послужить поводомъ въ сочинению первой русской геометрии, и къ тому же времени относилъ онъ и первую русскую ариеметику 1). Но въ теченіе нашего средняго періода эта "мудрость" была еще, повидимому, совершенно неизвъстна и на практикъ счисление производилось способомъ крайне первобытнымъ: когда въ сошномъ письмъ нужно было выразить дробныя части земельныхъ мъръ, это дълалось не ариеметическими дробями, которыхъ не знали, а мудренымъ словеснымъ счетомъ <sup>2</sup>). Въ XVI вѣкѣ, когда вообще возникали книжныя западныя вліянія, являются переводныя математическія статьи западнаго происхожденія, но которыя на первый разъ свидътельствовали опять о крайней отсталости знаній. Такъ сочли тогда нужнымъ переводить статью Исидора Севильскаго, писателя VII стольтія, представлявшую не много поучительнаго. Когда явилась первая рукописная ариеметика, она должна была рекомендовать себн какъ дъло полезное и "сладчайшее меду", а также и не богопротивное.

Запасъ познаній, которыя представляла древняя письменность, быль объединень въ такъ называемыхъ Азбуковникахъ. Это была старинная энциклопедія, единственная, какую им'яли ті времена. Первымъ началомъ Азбуковника былъ (извъстный съ XIII въка) списокъ "иностранныхъ ръчей", которыя находились въ славянорусскихъ книгахъ и требовали объясненія; впоследствіи списокъ все болъе расширялся, представляя, кромъ объясненія словъ

<sup>1)</sup> Исторія Госуд. Россійскаго, т. Х, гл. ІУ, прим. 436. Напримъръ. Части сохи назывались такъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>2</sub> сохи — пол-сохи

<sup>&</sup>quot; — четь-сохи 1/4

<sup>1&#</sup>x27;8 " — пол-четь-сохи

<sup>1/16 &</sup>quot; — пол-пол-четь-сохи

<sup>1/32 &</sup>quot; — пол-пол-пол-четь-сохи

<sup>1/3 -</sup> п — треть-сохи

<sup>1/6 &</sup>quot; — пол-трети-сохи
1/12 " — пол-пол-треть-сохи

<sup>1/12 &</sup>quot; — иол-пол-треть-сохи и пр. — пол-пол-пол-треть-сохи и пр.

Подобнымъ образомъ половина четверти называлась осьмина, 1/з называлась третникъ, 1/6-пол-третникъ, 1/24 пол-пол-пол-третникъ, 1 96 пол-пол-пол-пол-пол-третникъ и т. д.

и объяснение предметовъ, такъ что наконецъ Азбуковникъ представляль собою, въ разныхъ варіантахъ, цёлые обширные сборники, сводъ познаній стариннаго книжника. Мы бы назвали Азбуковникъ, товорилъ Тихонравовъ, реальнымъ словаремъ къ важнъйшимъ произведеніямъ древне-русской литературы, преимущественно церковной ... "Вниманіе составителя (или составителей) Азбуковника сосредоточено исключительно, нераздёльно, на тёхъ памятникахъ славянскихъ и русскихъ, которые обращались на Руси съ древнъйшаго времени до половины XVI въка; Азбуковникъ вращался въ кругу домашняго, русскаго чтенія и не переступаетъ ни разу его границъ. Источниками для него служать оригинальныя и переводныя произведенія древне-русской литературы до половины XVI въка; ни къ византійскимъ, ни къ польскимъ, ни къ латинскимъ источникамъ прямо онъ не обращается. Посвященный объяснению непонятныхъ словъ, будутъ ли то варваризмы, или архаизмы, онъ вращается, конечно, болъе въ области переводной, нежели оригинальной славяно-русской литературы. На немъ лежитъ яркій отпечатокъ второй половины XVI въка. Онъ вызванъ тъмъ же стремленіемъ поддержать "поисшатавшуюся русскую старину, которымъ проникнуты Стоглавъ и Домострой. Онъ старается устранить все непонятное въ памятникахъ русской литературной старины, онъ въритъ лишь въ силу ен авторитета. Онъ такъ же, какъ Стоглавъ и Домострой, вооружается противъ отреченныхъ "свътскихъ" книгъ, онъ не ръшается предложить "имена и отреченныхъ книгъ, да не како, отъ неразумія кто, прочитая ихъ или в'вруяй имъ, прогнъваетъ Господа Бога"... Онъ привязанъ къ русской церковной старинь, и считаеть необходимымь предложить толкованія собственныхъ именъ святыхъ, чтобы будущіе составители похваль новоявленнымъ русскимъ святымъ (какъ слышится здъсь близость къ соборамъ 1547 и 1549 г., канонизовавшимъ русскихъ святыхъ!) имели возможность воспользоваться этими толкованіями... Преслъдуя любящихъ "гіомитрію и прочая таковая", Азбуковникъ остается въренъ древне-русской наукъ; онъ черпаетъ свои свъденія научныя изъ Дамаскина, Іоанна Экзарха, Козьмы Индикоплова, Георгія Писида, Хронографовъ, Скитскаго патерика, Священнаго Писанія, Криницы, Амартола, Палеи, Златой Цепи, Діонисія Ареопагита, житій святыхъ, прологовъ, синаксарей. Вотъ его авторитеты. Онъ воспитанъ древнею русскою литературою; онъ ея толкователь и защитникъ "1).

<sup>1)</sup> Отчеть о XIX присужденіи Уваровских премій, стр. 38—40. Замітимь, ист. р. литер. 1.

На характеръ Московскаго царства построено было въ наше время понятіе о специфическихъ національныхъ особенностяхъ и природъ русскаго народа, — понятіе, которое хотъли выставить обязательнымъ источникомъ и образомъ національныхъ воззрѣній и для нашего времени. Въ дъйствительности Московское царство XVI въка было исключительно произведение великорусское, къ которому уже въ концъ до-Петровскихъ временъ присоединялись или возвращались элементы южно-русскіе и твиъ самымъ московскій порядокъ вещей XVI въка долженъ быль расшириться и потерять свою исключительность; для самого великорусскаго племени московскія времена составляють лишь одинь историческій періодъ, одинъ фактъ развитія, который не могъ предрішать дальнъйшаго движенія, и должень быль, напротивь, уступить его новымъ потребностямъ; крайняя національная исключительность сама по себ'в не могла быть естественнымъ и разумнымъ состояніемъ націи; въроисповъдное начало (въ которомъ уже сказался расколь) также съ теченіемъ времени должно было пріобръсти новое развитіе и утратить свои прежнія исключительныя примененія. Все это указываеть уже, что московскій порядокъ вещей никакъ не можетъ считаться меркой всего русскаго національнаго характера и быль только однимъ историческимъ, т.-е. частнымъ и временнымъ, его моментомъ. Вражда къ европейскому западу, -- которую выставляли въ московской Руси, какъ сознаніе противоположности культурныхъ началъ, -- бывала обыкновеннымъ слъдствіемъ различія національныхъ характеровъ, но въ очень большой степени была только следствиемъ недостатка знаній, національнаго уединенія и привитой исключитетьности.

Умственное состояніе московской Руси соотв'єтствуеть (приблизительно) умственному состоянію западной Европы въ ея средніе віка: въ самомъ діль, это была та же господствующая религіозная точка зрівнія, тіз же источники понятій о природів обломки классическихъ преданій и среднев вковой христіанскобаснословной фантастики; исторія нашей народно-поэтической литературы, чемъ дальше, темъ больше открываетъ параллелей между народнымъ міросозерцаніемъ среднев ковой Руси и народными преданіями Запада. Но не следуеть впадать въ ошибку. "Такъ было и на западъ", замъчали нъкоторые изъ нашихъ изследователей, какъ бы предполагая полную параллельность на-

впрочемь, что въ спискахъ XVII въка Азбуковникъ выходить уже изъ этихъ предъловъ, приводитъ свъдънія изъ западнихъ Космографій, помъщаетъ начальную ариеметику и геометрію, и т. п.

родныхъ знаній и преданій 1), когда этой параллельности не было. Дело въ томъ, что относительно знаній и господства народнаго преданія нашъ московскій періодъ можно сравнивать только съ самыми ранними средними въками на западъ, съ временами "средневъковаго мрака". Въ то время какъ на Руси это состояніе умовь продолжилось въ XVII-й вікь и даліве, почти одинаково господствовало во всёхъ слояхъ, отъ грамотнаго посадскаго человъка до грамотнаго боярина, и не встръчало себъ ни малъйшаго противодъйствія въ какой бы то ни было школьной наукв, такъ что, по выражению Майерберга, "всв москвитяне были какъ будто одного возраста", -- въ западной Европъ средневъковое міровоззръніе начинаеть падать уже съ XII—XIII въка. и въ болъе образованномъ кругу возникаютъ иныя стремленія: вмъсто суевърнаго мистицизма начинается логическая работа, изследованіе природы, возстановленіе классическихъ преданій: надъ популярной грамотностью создавалась грандіозная наука. Съ каждымъ въкомъ совершаются умственныя пріобрътенія, которыя становятся могущественными рычагами новъйшаго образованія и окончательно удаляють безраздільное господство "средневъкового мрака". Въ XIV въкъ свободное изслъдование въ области церковныхъ вопросовъ вызываетъ Виклефа и Гуса; XV въкъ есть въкъ Возрожденія, открытія Америки, изобрѣтенія книгопечатанія; XVI въкъ — время гуманизма (подобнаго которому русская наука не испытала и донынъ), реформаціи, цвътущій періодъ нов'яйшаго искусства, научныхъ открытій Коперника; XVII в'якъ — эпоха Декарта и Галилея, Кеплера, и множества новыхъ открытій, которыя освобождали челов'вческую мысль въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. Всв эти постоянно возраставшіе усибхи знанія составляли умственное пріобрътеніе, котораго уже нельзя было миновать въ ходъ образованія.

На западъ средніе въка уходили безвозвратно; у насъ они были еще въ полномъ ходу. Когда нашъ книжникъ XVI — XVII вѣка съ полнымъ довъріемъ читалъ Козьму Индикоплова. онъ возвращался къ VII въку, и многовъковые труды европейскаго образованія оставались ему чужды и были бы недоступны его пониманію: надъ нимъ господствовала легенда, которая была

<sup>1)</sup> Ср., напр., у г. Сухомлинова, "О языкознаніи", стр. 184, объ азбуковникахъ: "...смысь и невырность (вы исчисления языковы) находятся не только вы русскихы, но и во встхъ другихъ филологическихъ сочиненіяхъ XVI въка". У Карнвева, "Физіологь", стр. 39 — 40: "...въ ту эпоху (въ ХУІІ-мъ въкъ) уровень научнаго пониманія невысокъ быль въ общей массь грамотнаго населенія и на западъ" и др.

для него и религіозной поэзіей и вмѣстѣ неподлежащимъ сомивнію фактомъ, положительнымъ знаніемъ.

Мы указывали уже историческое объяснение этого положения вещей. Оно дается цёлой судьбой русскаго народа въ тё вёка, когда, разбитый на части, онъ въ одно время долженъ былъ выносить наплывъ азіатской орды и основывать государство. Самая историческая почва была новая. Здёсь не было преданій классической цивилизаціи, какъ на западъ, гдъ этою связью было самое происхождение романскихъ народовъ, господство въ церкви и въ школъ латинскаго языка, остатки римскихъ учрежденій, и гдъ еще въ полномъ средневъковомъ мракъ просвъчивали попытки Возрожденія. Московская Русь, напротивъ, предоставлена была самой себъ и, не получивъ правильной школы, ограничена была лишь одною стороною византійскаго преданія. Не удивительно, что она могла одичать подъ гнетомъ азіатскаго варварства и попала въ заколдованный кругъ національной и церковной исключительности: первыя пом'яхи просв'ящению стали ц'ялымъ принципомъ. Паденіе Византіи еще усилило движеніе московской Руси въ этомъ направленіи: Византія пала потому, что измънила строгости православія, и Москва стала единственнымъ православнымъ царствомъ; національное самомнѣніе еще возросло: русскіе стали относиться свысока къ византійскимъ грекамъ и съ недовъріемъ къ ихъ православію, ихъ церковь была подъ властью султана, а тв греки, которые уходили на западъ и тамъ начали печатать свои книги, справедливо или несправедливо подозр'ввались русскими въ наклонности къ латинству. Это была новая причина къ замкнутости и удаленію отъ Европы, — когда наконецъ, логическая и практическая необходимость показала невозможность оставаться дольше на этомъ пути, безъ опасности для самаго основного народнаго интереса.

Отношение русскаго міра техъ вековь къ европейской образованности наглядно представляется впечатленіями иноземцевъ, посъщавшихъ Россію, или русскихъ, изръдка завзжавшихъ въ Европу. Иностранныхъ писателей часто обвиняютъ въ недоброжелательствъ, въ преувеличении недостатковъ русской жизни; но главные изъ нихъ доставляютъ весьма ценныя и правдивыя показанія, и вообще пріобръли у нашихъ историковъ большое довъріе. Сужденія иноземцевъ всегда неблагопріятны, когда они говорять о степени умственнаго развитія московскихь людей, и почти всегда благопріятны, когда идеть річь объ ихъ природныхъ свойствахъ; иноземцы съ сочувствіемъ говорять о многихъ прекрасныхъ свойствахъ въ характеръ русскаго народа и единогласно отдаютъ справедливость его дарованіямь и здравому смыслу.

Таковъ и Флетчеръ, особливо осуждаемый за его суровость, но также одинъ изъ умнъйшихъ наблюдателей русской жизни (1588). Онъ преувеличиваетъ, приписывая хитрости московской власти ея вражду къ просвъщенію, —такъ какъ эта вражда была въ умахъ всего общества и самой власти; но иначе онъ не умълъ объяснить себъ страннаго порядка вещей, видъннаго въ Москвъ, — и разсказъ тъмъ болъе любопытенъ, что относится ко временамъ, которыя во многихъ отношеніяхъ были высшей точкой чисто московскаго развитія.

"Что касается до качествъ народа, поворить Флетчеръ, то, хотя онъ повидимому довольно способенъ усвоивать всв искусства, какъ можно судить объ этомъ по естественному здравому смыслу этихъ людей, даже у дътей, — этотъ народъ не отличается, однако, ни въ какомъ ремеслъ, и еще меньше въ наукахъ и литературь, отъ которыхъ удаляють его съ намъреніемъ... Русскимъ запрещается и путешествовать, изъ опасенія, чтобы они не научились чему-нибудь и не увидёли нравовъ другихъ народовъ. Вы редко встретите русскаго путешественника, разве только какого-нибудь посланника или человъка, бъжавшаго изъ своего отечества. Впрочемъ, это последнее очень трудно, потому что граница оберегается зорко и въ случав, если такого человъка поймають, онъ наказывается смертью и конфискаціей всего имущества. Они выучиваются только читать и писать, и это очень рѣдко. По той же причинѣ они закрываютъ также и доступъ въ государство для иноземцевъ изъ образованныхъ странъ. Они допускаются только тогда, когда этого требують торговыя нужды ввоза и вывоза... Опасаются заразы отъ ихъ нравовъ, которые лучше здешнихъ, и заразы отъ качествъ, которыми они отличаются"...

Во второй половинѣ XVII вѣка то же повторяетъ Котошихинъ; должно замѣтить только, что вслѣдствіе общаго низкаго уровня знаній и вѣроисповѣдной исключительности это недовѣріе и боязнь къ иноземному были всеобщимъ убѣжденіемъ.

"Русскіе, — продолжаєть Флетчерь, — отличаются здравымь смысломь, и имъ недостаєть только того, что уже имѣють другіе народы, чтобы воспитать и просвѣтить свой умъ. Они могли бы заимствовать это недостающее у сосѣдей, но не дѣлають этого изъ самолюбія, считая свои обычаи лучшими... Правители ихъ заботливо стараются устранить всѣ иноземныя начала, которыя могли бы измѣнить національные нравы" 1).

<sup>1)</sup> Russia at the close of the XVI century: Fletcher, crp. 63, 150. (Lond. 1856).

Въ этомъ отчуждении русскихъ отъ европейскаго образованія иностранцы видёли вообще одну изъ главныхъ причинъ ихъ отсталости. Такъ говоритъ объ этомъ Гейденштейнъ <sup>1</sup>); Олеарій, знавшій московское царство въ 1630—40 годахъ, разсказываетъ:

"Русскіе не любять ни наукь, ни свободныхь искусствь, говорить онъ, —и не имъють охоты заниматься ими. Есть пословица: didicisse fideliter artes emollit mores, nec sinit esse feros, поэтому они остаются необразованными и грубыми... Большая часть высокихъ и неизвъстныхъ имъ естественныхъ наукъ и искусствъ особенно подпадаютъ ихъ грубому и неразумному осужденію, когда они узнають что-либо объ нихъ отъ иностранцевъ... Такъ, предугадывание и предсказание солнечнаго или луннаго затмвнія, или движенія какой-нибудь планеты, они считаютъ дъломъ неестественнымъ... Будучи въ Москвъ, я разъ занимался для развлеченія камеръ-обскурой, переведя въ нее посредствомъ шлифованнаго стекла все происходившее на улицъ. Въ то самое время пришелт ко мив одинь изъ вельможъ, и изъ любопытства заглянуль въ камерь-обскуру. Онъ перекрестился и сказаль, что въ ней заключается волшебство. Особенно удивляли его лошади, ходившія вверхъ ногами...

"Что касается до умственныхъ качествъ русскихъ, то они удивительно смѣтливы и хитры (scharfsinnig und verschmitzt), но употребляють эти качества не для того, чтобы стремиться къ добродѣтели и къ похвальнымъ дѣламъ, а для своихъ личныхъ выгодъ и удовлетворенія своихъ желаній и страстей...

"Нисколько не заботясь объ изучении достохвальныхъ наукъ, не обнаруживая рѣшительно никакого желанія ознакомиться съ главными достопамятными дѣлами своихъ предковъ, не стараясь узнать что-либо о состояніи иностранныхъ земель, русскіе въ собраніяхъ своихъ (я не говорю здѣсь о собраніяхъ знатныхъ русскихъ бояръ) почти никогда не заводятъ рѣчей объ этихъ предметахъ"...

Подобныя характеристики съ разными варіантами повторяются у всѣхъ иностранцевъ, описывавшихъ русское общество XVI — XVII вѣка. Майербергъ считаетъ безграмотство почти поголов-

<sup>1)</sup> Гейденитейнъ (1584). Superstitionem alunt imperio suo Principes dum ad nullas exteras nationes, nisi si quos in Legatione atque ita quidem mittant, ut singulis Legatis singulos custodes ponant, nec cuiquam remoto custode cum aliquo colloqui liceat. quemquam commeare; aut exteros etiam promiscue commercia cum suis agitare patiuntur. Ita fit ut quasi perpetuis ignorationis tenebris oppressi aliarum gentium humanitate non perspecta, nec percepta omnino dulcedine libertatis praesentia melioribus, cognita dubiis anteponant" (Starcz., II, crp. 95).

нымъ и замѣчаетъ: "такъ какъ москвитяне лишены всякой науки, то можно сказать, что они всѣ какъ будто одного возраста". Онъ также приписываетъ прежде всего правителямъ "долгое и упорное изгнаніе наукъ, которыя они ненавидятъ какъ общественную заразу, опасаясь, чтобъ ихъ подданные не воспользовались науками для пріобрѣтенія духа свободы, черезъ который могли бы поколебать угнетающій ихъ деспотизмъ. Они хотятъ, чтобы москвитяне были похожи на лакедемонянъ, которые умѣли только читать, и которыхъ вся наука состояла въ томъ, чтобы повиноваться, работать и побѣждать въ сраженіяхъ". Далѣе, онъ приписываетъ это духовенству, которое боится, что съ науками можетъ проникнуть латинство; наконецъ старому боярству, которое опасается, что новое поколѣніе, научившись, можетъ заслонить ихъ и устранить отъ управленія дѣлами 1).

Иностранцы замѣчали, что даже духовные люди, наиболѣе учившіеся, имѣли весьма малыя знанія. Одерборнъ, въ 1580 годахъ, сообщаетъ, что они не видывали латинскихъ и греческихъ книгъ; Кобенцель, въ 1577, утверждаетъ, что не могъ найти человѣка, который бы имѣлъ точное представленіе о различіяхъ восточнаго и западнаго ученія о единосущій, и т. д. 2).

Цѣль разъединенія съ Европой достигалась. Европейскія знанія не доходили до русскихъ людей; немногіе, кто пріобрѣталь ихъ, должны были ихъ скрывать, чтобы не быть обвиненными въ зломъ умыслѣ и отступничествѣ. Семнадцатый вѣкъ ощутиль уже необходимость сближенія съ западной наукой,—но въ массѣ продолжалось старое отчужденіе, и оттого именно реформа получила потомъ свой рѣзкій характеръ.

Лътописныя показанія о существованіи училиць не многочисленны:
— Подъ 988, первое извъстіе о томъ, какъ Владимиръ началь

раздавать дътей "нарочитой чади" на ученье книжное.

— Подъ 1037, Ярославъ, по Лаврентьевской лътописи, "церкви ста-

<sup>—</sup> Подъ 1030, извѣстіе позднихъ лѣтописей, относимое г. Лавровскимъ къ древнему источнику, о томъ, что Ярославъ, придя въ Новгородъ, "собра отъ старостъ и поповыхъ дѣтей 300 учити книгамъ". Подъ тѣмъ же годомъ извѣстіе Новгородской 2-й лѣтописи: "преставися Акимъ Новгородскій (епископъ Іоакимъ), и бяше ученикъ его Ефремъ, иже ны учаше",—послѣднее г. Лавровскій понимаетъ въ смыслѣ не церковнаго поученія, а именно школьнаго преподаванія, согласно съ Татищевымъ, который въ своемъ лѣтописномъ сводѣ толкуетъ прямо: "Ефремъ, который насъ училъ греческому языку".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Майербергъ, старый французскій переводъ. Paris, 1858. II, стр. 11, 24—26. <sup>2</sup>) Starczewski, Monumenta II, стр. 15, 43.

вляше по градомъ и по мъстомъ, поставляя попы и дая имъ отъ имънья своего урокъ, веля имъ учити люди, понеже тъмъ есть поручено Богомъ"... По мнѣнію г. Лавровскаго, здѣсь опять разумѣется не церковное назидание, а обучение въ училищъ.

Объ училищъ въ Курскъ можно заключать изъ житія Өеодосія, который, живя въ этомъ городъ, просиль родителей, "да дадуть его въ научение божественныхъ книгъ": они такъ и сдвлали, и онъ "вскоръ

изучися всему божественному писанію".

— Свидътельства Степенной книги и Татищева объ Аннъ, дочери Всеволода Ярославича, и кн. Евфросиніи Полоцкой. Об'в учились пи-

санію и обучали молодыхъ дъвицъ и инокинь.

— Въ концъ XII въка, князь смоленскій Романъ Ростиславичь (ум. 1180), по Татищеву, быль вельми учень и "къ ученію многихъ людей понуждаль, устроя на то училища и учителей, грековь и латинистовъ своею казною содержалъ, и не хотълъ имъть священниковъ неученыхъ". Онъ такъ истощиль этимъ свое имъніе, что когда онъ умеръ, смольяне похоронили его на складчину.

Таково же свидътельство Татищева о королъ галицкомъ Ярославъ Владиміровичъ (Осмомыслъ), который "учить понуждаль, мона-

ховъ же и съ ихъ доходы къ наученю дътей опредълилъ".

— Далве, свидвтельства Татищева объ училищахъ во Владимиръ, въ княжение Константина Всеволодовича, который и по Лаврентьевскои лътописи (подъ 1218 годомъ) отличался благочестіемъ и любовью къ книжному научению; "часто бо чтяше книгы съ прилежаньемъ, и творяще все по писанному"... По Татищеву этотъ князь въ завъщаніи "домъ свой и книги вся въ училище по себъ опредълиль".

— Посланіе константинопольскаго патріарха Германа къ русскому митрополиту (какъ думаютъ, отъ 1228 г.) о запрещении обучать плънниковъ и ставить въ священники, не освободивъ передъ тъмъ отъ

рабства.

Въ первый разъ произведенія Іоанна, экзарха Болгарскаго, были изследованы въ знаменитой книге Калайдовича (М. 1824). Изданіе самаго памятника долго подготовлялось Бодянскимъ и закончено было уже только по его смерти Андреемъ Поповымъ: "Шестодневъ, составленный Іоанномъ экзархомъ Болгарскимъ, по харатейному списку московской Синодальной библютеки 1263 года, слово въ слово и буква въ букву". Москва, 1879 (изъ "Чтеній", 1873, кн. Ш). Но въ той части Шестоднена, которая печатана была Бодянскимъ, указано было не мало неисправностей.

— Литература Палеи указана выше, въ библіографическихъ примъчаніяхъ къ главъ III. Добавимъ, что изданіе текста Коломенской Пален закончено учениками Тихонравова во 2-мъ выпускъ, М. 1896.

— Книга глаголемая Козмы Индикоплова. Изъ рукописи Московскаго Главнаго Архива министерства иностранныхъ дълъ, Минея Четія митрополита Макарія (новгор. списокъ), XVI вѣка, мѣсяцъ августъ, дни 23—31 (собр. кн. Оболенскаго, № 159). Спб. 1886. Folio, 240 стр. со множествомъ рисунковъ и 4 стр. отдельныхъ листовъ рисунковъ изъ собранія. Общ. люб. др. письменности. — О Козьм'в см. у Крумбахера, Gesch. der byzantinischen Litteratur, 2 изд. Мюнхенъ, 1897,

стр. 412—414 и др. Срезневскій, Сведенія и заметки о малоизв'єстных и неизв'єстных памятниках Спб. 1867, XI, стр. 1—19.

— Шестодневъ Георгій Писида въ славяно-русскомъ переводь 1385 года, И. А. Шляпкина. Спб. 1882. "Къ сожальнію,—замьчаль потомъ самъ издатель,—въ изданіе вкрались многочисленныя опечатки (Журн. мин., стр. 269), — которыя такъ и остались неуказанными.—Замьчанія къ тексту "Шестоднева" Георгія Писидійскаго. В. П. Никитина, въ Журн. мин. просв. 1888, январь;—Шляпкинъ, "Георгій Писидійскій и его поэма о міротвореніи въ славяно-русскомъ переводь 1385 года", Журн. мин. просв. 1890, іюнь, стр. 264—294; — Ягичъ, въ Archiv für slav. Phil. XI, 1888, стр. 673. Крумбахеръ, Geschichte

стр. 709-712.

- "Физіологъ" привлекъ въ последнее время особое вниманіе нашихъ изследователей. Таковы: В. Мочульскій, Происхожденіе Физіолога и его начальныя судьбы въ литературахъ востока и запада, въ Р. Фил. Въстникъ, 1889, стр. 50-111 (изъ текстовъ славянскихъ Мочульскій указываеть сербскій, изданный Ягичемь въ Книжевникъ 1866, и болгарскій, въ рукописи Дринова); А. Каривевъ, Матеріалы и замътки по литературной исторіи Физіолога. М. 1890 (въ изданіяхъ Общества люб. др. письменности); его-же, Новъйшія изследованія о Физіологъ, Журн. мин. просв. 1890, январь, стр. 172-208 (о нъмецкой книгь Фр. Лаухерта, Geschichte des Physiologus. Strassb, 1889, и о книгь Мочульскаго); "Разборъ книги А. Карнъева", И.В. Ягича. Спб. 1894; Ал. Александровъ, Физіологъ. Казань, 1893 (изъ Ученыхъ Записокъ каз. унив.), гдъ изданъ сербскій текстъ по рукописи XVI вѣка, находящейся въ русскомъ Пантелеймоновскомъ монастырѣ на Авонъ, —Г. Поливка, Zur Geschichte des Physiologus in den slavischen Literaturen, въ "Архивъ" Ягича, т. XV, стр. 246, и т. XVIII, стр. 523 и д.

— О болве позднемъ "Лупидаріусв" скажемъ далве.

Древнихъ греческихъ философовъ и поэтовъ наша письменность совсемъ не знала непосредственно изъ ихъ твореній, за упомянутымъ (позднимъ) исключеніемъ Эпиктета, передёланнаго, впрочемъ, въ христіанскомъ духѣ. Ихъ имена и нѣкоторыя изреченія извѣстны были только по цитатамъ у церковныхъ писателей, но особенно изъ сборника, носившаго названіе "Пчелы". Въ основѣ ел лежатъ византійскіе сборники изреченій, одинъ — Максима Исповѣдника, церковнаго писателя VII вѣка, и два сборника — монаха Антонія XI вѣка, давшаго своему сборнику названіе Пчелы (Melissa), которое потомъ приложено было къ его имени: это названіе получила и книга, соединившая всѣ эти сборники вмѣстѣ. Предметъ изреченій — нравственныя и житейскія поученія, причемъ у Максима приводится гораздо больше изреченій свѣтскихъ, и именно древнихъ греческихъ языческихъ философовъ.

Подобнаго рода благочестивыя и нравоучительныя изреченія являются уже въ древнъйшихъ памятникахъ церковно-славянской письменности, напр., въ Святославовомъ Сборникъ. Ичела внушала особенный интересъ богатствомъ и разнообразіемъ изреченій, которыя имъли иногда форму житейскаго анекдотическаго разсказа: множество

рукописей Пчелы достигаеть до XVIII стольтія. Когда и гдъ сдылань церковно-славянскій переводъ Пчелы, до сихъ поръ невыяснено. Извъстныя рукописи восходять до XIV стольтія, но переводь быль въроятно гораздо старъе. Ичела дълится на главы, по разнымъ нравственнымъ предметамъ: о житейской добродътели и о злобъ, о мудрости, о чистотъ и цъломудріи, о мужествъ и крыпости, о правдъ, о дружбь и братолюбій и пр. Въ заглавій указань источникь, изъ котораго собраны изреченія: "Книгы Бьчела: річи и мудрости оть еуангелья и отъ ацостола и отъ святыхъ мужь и разумъ внешнихъ философъ", и въ текстъ сначала идутъ изреченія изъ евангелія и апостола, изъ Ветхаго Завъта, изъ отцовъ церкви и наконецъ изъ "внъшнихъ" философовъ. Напр., въ первой главъ: евангеліе, апостоль, Соломонъ, Богословъ, Златоустъ, Василій, Григорій Нисскій, Филонъ, Клименть, Ниль, Дидимъ, Фотій патріархъ, Патерикъ, Плутархъ, Сократь, Клитархь, Ксенофонть, Димонаксь, Димокрить, Віанть, Лаконь, Діогень, Аристархь, Эврипидь, Осогнидь, Линдій, Ликургь, Писагорь, Иперидъ, Аристотель, Антифанъ, Діодоръ, Діонъ римскій, Прокопій риторъ. Цитаты изъ Пчелы были очень любимы старыми книжниками: она богата была и мудростью и ученостью. Давно зам'вчены сходства съ Пчелою въ Моленіи Даніила Заточника (можеть быть, вследствіе позднъйшихъ прибавокъ изъ Пчелы), ссылки на Димокрита въ посланіи Вассіана Ростовскаго и пр. Ученые изыскатели не мало занимались Пчелою; но ея литературная исторія еще не вполнъ разъяснена.

— О греческой Пчель см. у Крумбахера, Gesch. der byzant. Litt. 61 и д. (о Максимъ Исповъдникъ), 464 (Антоніи), 600 (о грече-

скихъ Пчелахъ).

— Сухомлиновъ, О сборникахъ подъ названіемъ Пчель, въ "Из-

въстіяхъ ІІ отд. Акад., т. ІІ, 1853.

— П. Везсоновъ, Книга Пчела, памятникъ древней русской словесности, переведенный съ греческаго. Первыя семь главъ. Съ предисловіемъ. Стр. I — CVI и 1 — 64 (во "Временникъ" моск. Общ. ист. и др., кн. XXV, 1857, и отдъльно).

— Горскій и Невоструевь, Опис. рук. Синодальной библ. II.

3, № 312.

— Буслаевъ, Историч. Христоматія; отрывки изъ Пчелы.

— Ягичъ, Die Menandersentenzen in der altkirchenslav. Uebersetzung, въ вѣнскихъ Sitzungsber., т. 126, 1892, и въ "Споменикъ" сербской акад., т. XIII. Бѣлградъ, 1892, о сербскихъ памятникахъ этого рода. Дополненія къ этимъ статьямъ у М. Сперанскаго, Zu dem slavischen Uebersetzungen der griech. Florilegien, въ "Архивъ"

Ягича, т. XV, 1893, стр. 545—556.

— В. Семеновъ, Древняя русская Пчела по пергаменному списку. Спб. 1893 (въ акад. Сборникъ, т. LIV), съ варіантами изъ другихъ рукописей и съ греческимъ текстомъ еп regard, подобраннымъ изъ разныхъ изданій и рукописей, причемъ однако остается запутаннымъ основной вопросъ о соотношеніяхъ редакцій подлинника и славянскихъ текстовъ. Тому же автору принадлежатъ изданія: Мудрость Менандра по русскимъ спискамъ. Спб. 1892 (въ Памятникахъ Общ. люб. др. письменности, № LXXXVIII), и: Изреченія Исихія и Варнавы по русскимъ спискамъ. Спб. 1892 (тамъ же, № XСП), — здѣсь "Наказаніе" Исихія

приведено также по тексту Святославова Сборника. Эти памятники являются добавленіемъ въ нѣкоторыхъ спискахъ нашей Пчелы. Относительно Пчелы и Исихія см. также статьи г. Семенова въ Журн. мин. просв., 1892, апрѣль, и 1893, іюль.

— А. Михайловъ, въ Журн. мин. просв. 1893, январь, объясняеть отношенія славянской Пчелы къ греческому подлиннику. (Ср.

Курца, въ Виз. Врем. т. II, стр. 344 и д.).

Относительно этой и болъе поздней эпохи московской Россіи ука-

жемъ еще свъдънія о древней образованности:

— Порфирьевъ, О чтеніи книгь въ древнія времена, въ Правосл. Собесьдникъ. Казань, 1858, и Объ источникахъ свъдьній по разнымъ наукамъ въ древнія времена, тамъ же, 1860.

- Н. Лавровскій, Памятники стариннаго русскаго воспитанія, въ

Чтеніяхъ моск. Общества, 1861, Ш, стр. 1—71.

— Д. Мордовцевъ, О русскихъ школьныхъ книгахъ XVII въка,

въ Чтеніяхъ, 1861, IV, стр. 1—102.

— И. Бъляевъ, О изучении греческаго языка въ Россіи до Петра Великаго, въ "Пропилеяхъ", М. 1851, кн. І.—Вышеупомянутая статья

г. Сухомлинова о знаніи языковъ въ древней Руси.

— М. Петровскій, Старинное разсужденіе о буквахъ, въ "Памятникахъ" Общества любителей древней письменности (LXXIII). Спб. 1889.—Старыя сужденія о языкъ собраны въ упомянутой книгъ И.ЪВ. Ягича. Первые печатные буквари и ариеметики Василія Бурцова и Каріона Истомина являются только въ XVII стольтій; но ихъ предшественники были еще въ концъ XVI стольтія въ западной Руси, въ

книгахъ "литовской" печати.

— Цъльный, хотя сжатый обзоръ древняго круга свъдъній сдъланъ въ книгъ П. Милюкова, Очерки по исторіи русской культуры, ч. И. Спб. 1897, стр. 227 — 268. Общее заключение автора таково: "Византійское культурное вліяніе оставалось безсильнымь до конца XV въка. Съ этого времени, оно, несомнънно, начинаетъ укореняться въ русскомъ православномъ сознаніи; но туть же, следомъ за нимъ, появляются первые признаки западнаго вліянія, которое мало-по-малу усиливается и, несмотря на всв препятствія, къ концу XVII въка дълается господствующимъ. Однако, при ближайшемъ разсмотрении, и это новое вліяніе оказывается вовсе не такимъ уже отличнымъ отъ прежняго. Дело въ томъ, что на смену византійской мудрости къ намъ идеть теперь средневъковая латинская ветошь. Научный матеріаль, воспринятый, черезъ Кіевъ, Москвой XVII вѣка, быль накопленъ на Западъ еще въ XII—XIII стольти, а съ XV-го сталъ быстро терять свою свъжесть. Вотъ почему и этому вліянію не суждено было быть долговременнымъ. Сколько-нибудь прочно онъ укоренился у насъ лишь въ высшей богословской школъ. Свътская школа, которую только предстояло заводить, осталась отъ него совершенно свободной и прямо взяла свое содержаніе изъ современной европейской науки. За свътской школой, после непродолжительнаго колебанія, пошло и образованное русское общество".

## ГЛАВА VIII.

ЛЬТОПИСЬ. — ИСТОРИЧЕСКІЯ СКАЗАНІЯ. — ЖИТІЯ.

Историко-литературная ценность летописи.—Научное изследование ся съ XVIII въка.—Начало древней лътописи: среда, въ которой она могла произойти.—Начальная лътопись, и лътописи мъстныя. — Лътопись московская.

Историческія сказанія и житія. — Мъстныя легенды и святыни. — Стиль житій

XIV—XV въка: Кипріанъ, Епифаній, Пахомій Сербинъ.—Четьи-Минеи.—Хронографъ.

Л'втопись, историческое сказаніе, житіе, повидимому, им'вють мало отношенія къ литератур'в въ смысл'в художества, такъ какъ летопись всего чаще бывала только сухою деловою записью, иной разъ по одной-двумъ строчкамъ на годъ; историческое сказаніе или житіе бывали въ значительной степени подражательной книжнической реторикой съ условнымъ содержаніемъ, далекимъ и отъ дъйствительности и отъ поэзіи, -- но, съ другой стороны, этоть отдёль старой письменности доставляеть любопытнёйшія указанія для литературной исторіи. Не товоря о томъ, что скудость собственно поэтическихъ памятниковъ заставляетъ искать хотя бы отрывочныхъ отголосковъ поэтическаго содержанія въ произведеніяхъ, по своей цели далекихъ отъ искусства, — эти произведенія, хотя бы ненамфренно, дають иногда характерные эпизоды чисто-поэтическаго творчества въ той или другой формъ: въ извъстномъ отражени живой дъйствительности; въ замыслъ народно-поэтического преданія, которое находило м'єсто въ книжномъ житіи; съ другой стороны, здесь можно въ особенности наблюдать развитіе національно-историческаго сознанія, которое въ самомъ началъ и бываетъ первымъ мотивомъ къ историческому труду, — а это развитіе принадлежить несомнѣнно къ числу важнёйшихъ интересовъ литературной исторіи. Какъ бы строго ни были отличаемы здёсь области чистаго художества отъ области простого знанія и практической письменности, на самомъ деле онъ бывають тъсно связаны, такъ какъ жизненныя явленія исторіи совм'єщають въ себ'є дійствіе самых разнообразных культурных и психологических мотивов, и как дійствіе, такъ и результаты входять въ различныя области историческаго наблюденія. Такимъ образомъ и исторія литературы должна внести въ область своихъ изученій не только произведенія чисто художественныя, но и ті явленія письменности не-художественной, которыя им'єють къ нимъ изв'єстное культурное и психологическое отношеніе. Въ этомъ смыслі літопись, житіе, историческое сказаніе въ особенности подлежатъ историко-литературному изученію, такъ какъ им'єють ближайшее, прямое или косвенное, отношеніе къ развитію съ одной стороны національно-историческаго сознанія, съ другой и самаго художественнаго пониманія.

Наша старал письменность, какъ мы видъли, имъла весьма скудные образовательные источники. Чуждая преданію классической древности въ бытовой культуръ и образовании, она ограничена была тъми возбужденіями, какія приходили съ византійскаго юга, частію прямо, частію при южно - славянскомъ посредствъ. Сдълано было одно великое пріобрътеніе — въ христіанств'я; здівсь было и первое начало школы. Повидимому, въ первыхъ поколеніяхъ после крещенія обнаружилась уже великая преданность новой въръ и живой интересъ къ просвъщенію: въ средь князей бывали ревностные любители "книжнаго почитанія" и вм'єст'в любители духовнаго чина и именно черноризцевъ, какъ объ этомъ неръдко записываетъ лътопись, -- это были тогда авторитетные правственные руководители и книжные люди. Какъ первые христіанскіе храмы украшались византійскимъ искусствомъ, такъ уже отъ XI въка сохранились рукописи, исполненныя съ большимъ каллиграфическимъ искусствомъ, украшенныя рисунками, гдв образцомъ были тв же греки (Остромирово Евангеліе, Святославовъ Сборникъ), и такимъ же образомъ греческие образцы были руководителями въ самомъ писательствъ. Въ теченіе XII въка мы имбемъ произведенія, которыя указывають на высокую степень книжнаго искусства. Это — произведенія изъ совершенно различныхъ областей тогдашней жизни: съ одной стороны писанія Кирилла Туровскаго, образчикъ краснорічія, воспитаннаго на византійской школь; съ другой, Слово о полку Игоревь, авторъ котораго, несмотри на церковное гоненіе противъ народной поэзіи, воспользовался ея средствами для одушевленнаго изображенія событій, видимо поражавшихъ умы современниковъ, — Слово, въ которомъ могли отразиться первыя книжныя возбужденія и гдѣ новыя изследованія хотять именно открыть антично-визан-

тійскіе отголоски. Къ этому настроенію, созданному первыми впечатлъніями образованія, надо отнести и составленіе той "Повъсти временныхъ лътъ (или: дъй), откуду есть пошла русская земля, кто въ Кіевъ нача первъе княжити и откуду русская земля стала есть",---повъсти, которая стала потомъ во главъ русскаго лътописанія на всі посл'ядующіе віка древней Руси, составляла обычное начало позднейшихъ летописныхъ сборниковъ до самаго XVII столътія и по преданію носить имя лътописца Нестора.

Въ первый разъ высокое значение Несторовой лътописи, или Начальной лътописи, какъ называють ее съ тъхъ поръ, какъ возникли сомнънія о возможности приписать ее именно Нестору, указано было въ исторической наукъ знаменитымъ Шлёцеромъ. Правда, ее изучалъ уже со вниманіемъ одинъ изъ первыхъ начинателей нашей исторіографіи, Татищевъ, но строгая ученая критика приложена была къ ней только этимъ нѣмецкимъ ученымъ, который, изслёдуя Нестора, приходилъ въ восторгъ отъ его простоты и великой правдивости въ такомъ въкъ, когда бъдность просв'ященія ділала різдкимь это пониманіе исторической истины: среди баснословія среднев вковых в літописцев в Несторъ представляль замъчательное исключение и его лътопись, написанная притомъ на самомъ языкъ того народа, исторію котораго она разсказывала, казалась Шлёцеру памятникомъ феноменальнымъ... Съ тъхъ поръ, какъ Шлецеръ высказывалъ свои мысли о Несторъ, сдълано было множество новыхъ изслъдованій и открытій въ среднев вковой литератур в западной, очень пополнились свъдънія о нашей старинь, но оцънка Нестора въ цъломъ не теряетъ своего значенія, и Начальная лътопись остается въ глазахъ современныхъ историковъ однимъ изъ самыхъ достопримвчательныхъ произведеній нашей древней литературы.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ 1), что, собственно говоря, стремление правильно возсоздать историческое прошедшее возникаетъ только въ XVIII въкъ, когда почувствовано было вступленіе русской жизни на путь новаго образованія и старая жизпь во многихъ отношеніяхъ была закончена: инстинктивное чувство побуждало подвести итоги старины, и извъстная степень евронейскаго знанія научала первой исторической критикъ. Таковъ быль задолго до Шлёцера трудъ Татищева; но последній относительно древнъйшаго періода могъ уже пользоваться трудами нъмецкихъ ученыхъ въ петербургской академіи, какъ знаменитый Зигфридъ Байеръ. До Шлёцера началъ свои замѣчательные труды

<sup>1)</sup> Исторія русской Этнографіи, т. І.

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ, которому наша исторіографія въ особенности обязана указаніемъ на архивные матеріалы и изданіемъ многихъ важныхъ историческихъ источниковъ. Время Екатерины II отмъчено изданіемъ цълаго ряда льтописей, "Древней россійской Вивліовикой "Новикова, историческими трудами князя Щербатова и Болтина, собирательствомъ гр. А. И. Мусина-Пушкина, открытіемъ Русской Правды, "Духовной" Владимира Мономаха, Слова о полку Игоревъ. Послъ "Исторіи" Карамзина и начинавшихся изысканій Востокова, Калайдовича и другихъ, впервые примънявшихъ научные пріемы филологическаго изслъдованія памятниковъ; послів изданій гр. Румянцова, новый богатый запась памятниковъ старины, и именно летописи, открылся въ разысканіяхъ Археографической Экспедиціи и сообщенъ былъ ученому міру въ изданіяхъ Археографической Коммиссіи. Съ этого времени, когда для критики стали доступны многочисленные тексты летописей, началось изследование самого летописания. Таковы были посл'в д'вятелей Археографической Коммиссіи (Строевъ. Бередниковъ, Коркуновъ) труды Срезневскаго, Сухомлинова, Костомарова, Бестужева-Рюмина и др., и целаго ряда новейшихъ

Изследованія не закончены до сихъ поръ, между прочимъ потому, что имъ приходится имъть дъло лишь съ очень поздними списками льтописи, отстоящими на нъсколько сотъ льтъ не только отъ самаго начала летописи, но и отъ того перваго свода, какимъ была такъ-называемая Несторова Лътопись. Въ новъйшихъ трудахъ, нами указанныхъ, читатель можетъ найти спорные вопросы, неразръшенные до сихъ поръ. Одинъ результатъ несомивненъ — именно, что въ настоящемъ составъ лътописныхъ памятниковъ мы не имбемъ ни одной первоначальной льтописи, принадлежащей тому или другому краю древней Руси, а напротивъ, имъемъ обыкновенно такъ-называемые своды - лътописные памятники, которые, принадлежа данной области, пользуются также извёстіями изъ другихъ областныхъ лётописей, при чемъ обыкновенно дълають это безъ указанія на свой источникъ, который можно угадывать только по характеру самыхъ извъстій или по особенностямъ стиля. Нъкоторыя изъ старыхъ льтописей, повидимому, окончательно погибли, какъ, напримъръ, "старый летописець ростовскій", о которомъ есть упоминанія XIII въка, какт начало летописей новгородскихъ, следъ которыхъ предполагають въ извъстной Іоакимовской лътописи, сохраненной Татищевымъ; нъкоторыя извъстія, приведенныя Карамзинымъ изъ летописей, бывшихъ въ его рукахъ и потомъ погибшихъ, оказались единственными въ своемъ родъ, - и если старъйшіе списки не восходять обыкновенно далье XIV въка, то можно себъ представить, сколько случайностей и невознаградимыхъ потерь испытала наша лътопись, прежде чъмъ нашла внимательныхъ и береждивыхъ изыскателей въ последнія два столътія. Какое варварское обращеніе испытывали памятники нашей старины даже въ близкое намъ время, разсказываетъ исторія нашей науки.

При этомъ положеніи літописнаго матеріала понятно, что вопросъ о древнъйшей поръ нашего льтописанія представляетъ величайшія трудности и часто можеть быть рішаемь только гадательно. Такъ прежде всего до сихъ поръ расходятся мивнія о томъ, когда началась лътопись. Нъкоторымъ изследователямъ казалось несомнъннымъ, что лътопись началась еще до принятія христіанства и восходить не только къ X-му, но къ IX въку, что некоторыя показанія древнейшей летописи отзываются еще временами языческими; такъ къ этой древнъйшей поръ относимо было не дошедшее до насъ, но предполагаемое начало летописи Новгородской. Что касается формы, въ которую издавна сложились летописныя отметки, и здесь со времень Шлецера делались различныя предположенія: находили образець лутописи въ памятникахъ греческихъ, или открывали сходство съ средневъковой летописью западно-европейской (напр., англо-саксонской); предполагали зачатокъ летописи въ пасхальныхъ таблицахъ, на которыхъ дълались краткія замътки о важныхъ событіяхъ соотвътственнаго года; отысканы были (г. Сухомлиновымъ) даже изъ поздняго въка подобныя замътки въ пасхальныхъ таблицахъ, хотя другимъ казалось, что само позднее существование такихъ замътокъ указываетъ на ихъ случайность, и т. д. Разнообразіе взглядовъ до сихъ поръ не сведено къ убъдительному результату. Несомнънно, кажется, только одно — что, каковы бы ни были первые мотивы къ началу летописи и откуда бы ни явилась ея первая форма, лътопись возникала въ различныхъ краяхъ старой русской земли и въ первое время велась въ нихъ отдъльно. Эти края были тъ, гдъ были главные центры политической жизни: Новгородъ, Кіевъ, Ростовъ Великій; къ нимъ присоединились потомъ второстепенные центры, Суздаль, Владимиръ, юго-западный центръ на Волыни, Псковъ, Тверь, Москва, центръ сѣверо-западный; еще позднъе съ политическимъ распаденіемъ территоріи посль татарскихъ нашествій и основанія русско-литовскаго княжества, летописание распадается на два главныя теченія: западно-русское (такъ-называемыя литовскія ль-

тописи) и восточно-русское, гдв лътопись все больше сосредоточивается въ Москвъ. Въ концъ концовъ московское льтописаніе становится господствующимъ: л'ятопись д'ялается оффиціальною, государственною, совиадая съ разрядными книгами, хотя еще долго ведется летопись Новгородская, пережившая даже паденіе великаго Новгорода, и долго ведутся другія м'єстныя л'єто-

писи, какъ Двинская и пр.

Возвращаясь къ древней поръ, мы съ нъкоторымъ удивленіемъ встрівчаемъ тоть памятникъ, который становится потомъ обыкновеннымъ началомъ позднейшихъ летописныхъ сводовъ, гдъ бы они ни составлялись: никогда послъ въ нашемъ старомъ лътописаніи не возникала такая мысль обнять цълый составъ русскаго народа и его прошлой судьбы. Мысль о составленіи "Повъсти временныхъ лътъ", разсказывавшей о первыхъ князьяхъ въ Кіевъ, о томъ, какъ "стала русская земля", чрезвычайно замъчательна для своего времени, какъ первая попытка начинающей литературы. Авторъ "Повъсти" ставить себъ задачу широкаго національнаго интереса. Онъ хочеть собрать всъ доступныя ему свъдънія о началь народа, о первомъ возникновеніи княжеской власти, и, какъ можетъ, исполняетъ эту задачу: онъ связываетъ русскій народъ съ цілымъ славянскимъ племенемъ, пріурочиваеть это племя къ библейскому распредъленію потомства Ноева, какъ часть племени Іафета, дополняетъ библейскія преданія изв'ястіями греческаго хронографа, къ этимъ последнимъ добавляетъ свои свёдёнія объ европейскомъ варяжскомъ сёверё (неизвёстныя византійскому хронисту), затёмъ, собираетъ (быть можетъ, изъ западныхъ славянскихъ источниковъ) преданія о разселеніи славянскаго племени, и наконецъ, преданія о племенахъ самого русскаго славянства, ихъ жилищахъ, нравахъ, инородцахъ-сосвдяхъ и проч. Въ исторіи князей онъ собираетъ старыя хронологическія зам'ятки, существовавшіе разсказы и преданія, отчасти окрашенные народной фантазіей, и старается, сколько можетъ, провърять ихъ; онъ прибавилъ сюда старые исторические документы, какъ договоры князей съ греками. Лътописецъ вообще руководится изв'ястной критикой, изъ разныхъ изв'ястій указываеть болье въроятныя, старается возстановить хронологію первыхъ княженій сличеніемъ данныхъ, и т. п. Словомъ, авторъ "Повъсти временныхъ лътъ" является писателемъ съ обдуманнымъ планомъ. Понятно, что судить объ этомъ планъ и выполненіи можно только, принимая во вниманіе условія времени, и первый летописець возбуждаль, еще со времень суроваго Шлёцера, справедливое удивление новыхъ историковъ.

Различно отвъчали и на тотъ вопросъ, кто были вообще наши лътописатели. Естественнъе всего было полагать, что это были лица духовныя, какъ наиболъе книжныя, и дъйствительно, во многихъ случайныхъ замъткахъ лътописи писавшими оказываются лица духовныя. Такъ въ первые годы XII въка названъ въ лътописи писавшій ее игуменъ выдубицкій Сильвестръ, котораго иные и считали авторомъ Начальной лѣтописи вмѣсто Нестора; въ концъ XI въка при нападении половцевъ на печерский монастырь, летописець замечаеть: "когда мы почивали по кельямъ". Извъстенъ затъмъ Лаврентій мнихъ, имя котораго осталось за Суздальскою (Лаврентьевскою) летописью, и не мало другихъ духовныхъ лицъ, писавшихъ лътописи. Что лица духовныя были составителями л'ятописи, принималъ и Соловьевъ. Не соглашаясь съ тъми, которые полагали, что лътописи уже тогда были дъломъ оффиціальнымъ и велись по повелѣнію князей, Соловьевъ замъчаетъ: "Если между князьями, а въроятно и въ дружинъ ихъ были охотники собирать и читать книги, то это были только охотники, тогда какъ на Руси существовало сословіе, котораго грамотность была обязанностью и которое очень хорошо сознавало эту обязанность, -- сословіе духовное. Только лица изъ этого сословія им'єли въ то время досугь и вст средства заняться літописнымъ дъломъ, говоримъ: "веъ средства" потому, что при тогдашнемъ положеніи духовныхъ, особенно монаховъ, они имъли возможность знать современныя событія во всей ихъ подробности и пріобр'єтать отъ в'єрныхъ людей св'єд'єнія о событіяхъ отдаленныхъ. Въ монастырь приходилъ князь прежде всего сообщить о замышляемомъ предпріятіи, испросить благословеніе на него, въ монастырь прежде всего являлся съ въстью объ окончани предпріятія; духовныя лица отправлялись обыкновенно послами, слъдовательно, имъ лучше другихъ былъ извъстенъ ходъ переговоровъ. Имъемъ право думать, что духовныя лица отправлялись послами, участвовали въ заключении договоровъ сколько изъ уваженія къ ихъ достоинству, могущему отвратить отъ нихъ опасность, сколько вследствие большаго уменья ихъ убеждать словами писанія и большей власти въ этомъ ділів, столько же и вслідствіе грамотности, ум'єнья написать договорь, знанія обычныхь формъ: иначе для чего бы смоленскій князь поручиль священнику Іеремін заключеніе договора съ Ригою? Должно думать, что духовныя лица, какъ первые грамотив, были первыми дьяками, первыми секретарими нашихъ древнихъ князей. Припомнимь также, что въ затруднительныхъ обстоятельствахъ князья обыжновенно прибъгади къ совътамъ духовенства; прибавимъ, наконецъ, что духовныя лица имъли возможность знать также очень хорошо самыя подробности походовъ, ибо сопровождали войска и, будучи сторонними наблюдателями и вмъстъ приближенными людьми къ князьямъ, могли сообщить върнъйшія извъстія, чъмъ самые ратные люди, находившіеся въ дълъ. Изъ одного уже соображенія всъхъ этихъ обстоятельствъ мы имъли бы полное право заключить, что первыя лътописи наши вышли изъ рукъ духовныхъ лицъ, а если еще въ самой лътописи мы видимъ ясныя доказательства тому, что она составлена въ монастыръ, то обязаны успокоиться на этомъ и не искать другого какого-нибудь мъста и другихъ лицъ для составленія первоначальной, краткой лътописи, первоначальныхъ, краткихъ записокъ" 1).

Еще болъе широко ставить значение духовенства, а также и значение древней лътописи другой историкъ старой русской жизни. Въ наше время не можетъ быть ръчи о томъ, чтобы лътопись, — которая была ничъмъ инымъ, какъ отражениемъ возникавшаго историческаго сознанія цълаго народа, — могла быть замысломъ единичнаго лица, какого-нибудь начитаннаго черноризца, чтобы она могла быть задумана только въ подражание византійскому хронографу (какъ это думали прежде). Въ дъйствительности лътопись была вовсе не плодомъ монашески уединенной литературной мысли, а напротивъ, лътописный трудъ долженъ быль отвъчать на требованія мысли общественной, которая только нашла въ начальномъ лътописцъ своего выразителя. Самая задача, поставленная въ первыхъ словахъ Начальной лътописи, указываетъ на вопросъ о началъ Русской Земли.

"Смыслъ этой задачи, — говоритъ г. Забълинъ, — въ полной мъръ обнаруживаетъ ея, такъ сказать, гражданское, иначе мірское или общественное происхожденіе. Откуда Русь пошла, какъ стала (устроилась), кто первый началь княжить — это вопросы не очень близкіе и не столько любопытные для монастырскаго созерцанія и для монашескаго благочестиваго размышленія. Они могли возникнуть прежде всего въ княжескомъ дворъ, посреди дружинниковъ, или посреди того общества, для котораго несравненно было надобнье и любопытнье знать начало той земли, гдъ оно было дъятелемъ, и начало той власти, подъ руководствомъ которой оно совершало и устройство этой земли, и свои великія и малыя дъянія. Передовыми же людьми этого общества въ теченіе многихъ въковъ всегда были послы-дружинники князя,

<sup>1) &</sup>quot;Исторія Россіи", повое изданіе, кн. І, стр. 772.

бояре и гости-купцы, следовательно верхній, самый деятельный и самый бывалый порядокъ людей въ древне-русскомъ городъ". Монастырскій отшельникъ еслибы руководился только монашескими взглядами, даль бы лътописи по преимуществу церковный характеръ. "Между тъмъ его взглядъ общирнъе; онъ только мимоходомъ замъчаетъ, что, напр., еще при Игоръ въ Кіевъ много было варяговъ-христіанъ и все свое вниманіе устремляеть на изображение событий и дѣлъ по преимуществу мірскихъ, политическихъ... Для какой надобности черноризецъ вноситъ въ лѣтопись цъликомъ договоры съ Грецією Олега и Игоря?.. Не внесены ли они съ тою целью, съ какою въ новгородскую летопись внесена русская (кіевская) правда Ярослава, а въ суздальскую лътопись духовная Владимира Мономаха? Эти два послъдніе памятника въ то время носили въ себъ интересъ и смыслъ не одной достопримъчательности, достопамятности, но служилиодинъ, какъ поученье, другой, какъ законъ, действующими, живущими стихіями народной жизни... Въ другихъ отдёлахъ Несторова Временника мы точно такъ же очень часто встръчаемъ прямыя показанія, что перомъ літописца водить больше всего смысль княжескаго дружинника, или самого князя, чёмъ мысль благочестиваго инока... Все, что можно отдать въ этомъ случав монастырю или мыслямъ иночества это духовное поученье, которое проходить по всей лътописи... Но и поученье не составляеть еще исключительной задачи иночества, а принадлежить собственно задачамъ всякаго литературнаго труда, почему и духо вная Мономаха исполнена тъхъ же текстовъ поученья. Намъ кажется, что мысль составить и написать повъсть временныхъ лътъ возникла именно въ городской средъ, что городъ, въ лицъ княжеской, военной дружины, и въ лицъ дружины торговой, гостиной, первый должень быль почувствовать и сознательно понять, что онъ есть первая историческая сила русской земли, дёянія которой поэтому достойны всякой памяти. И впоследствии городъ держитъ лътописанье въ своихъ рукахъ цълые въка".

Такимъ образомъ, —заключаетъ г. Забълинъ, — "мысль написать повъсть временныхъ русскихъ лътъ была возбуждена не въ монастыръ, а въ городъ, и оттуда получала постоянную поддержку, подкръпленіе и всъ надобные матеріалы. Въ монастыръ она была исполнена по неизбъжной причинъ, потому что тамъ жили люди больше и лучше другихъ разумъвшіе книжное дъло". Монастырь былъ средоточіемъ не только церковнаго назиданія, но и образованности; сюда приходили лучшіе люди изъ города, естественно, что здъсь началась и лътошись. "Иначе и случиться

не могло. Необходимо только припомнить, какимъ сильнымъ умственнымъ движеніемъ ознаменовало себя русское общество именно въ этотъ періодъ времени и какое важное мъсто занималь въ этомъ движеній именно Печерскій монастырь. Прочное и твердое основаніе этому умственному разцвѣту положиль еще Ярославъ Великій, начавшій діло съ простого и самаго вірнаго начала, отъ котораго начиналъ просвътительное дъло и великій Петръ, именно съ перевода книгъ собравши писцевъ многихъ и перелагая отъ грекъ на славянское письмо. Отыскивая повсюду и списывая многія книги, онъ самъ читалъ ихъ прилежно и по днямъ и по ночамъ. Любовъ къ книгамъ самого вел. князя необходимо возростила свои плоды: она распространилась не только между его дътьми и внуками, но и въ обществъ, особенно между людьми, которые могли свободнъе другихъ распоряжаться своимъ досугомъ". Самый монастырь Печерскій быль столько же подражаніемь византійскому учрежденію, сколько настоятельной потребностью начинавшагося просвъщенія. Собравъ извъстныя указанія объ отношеніяхъ князей къ Печерскому монастырю и любви многихъ изъ нихъ къ книжному ученію, нашъ историкъ продолжаеть: "Здёсь сосредоточивалось все лучшее передовое общество земли, весь ел умъ и весь опыть и бывалость ен жизни. Неръдко въ кельяхъ монастырскихъ предъ лицомъ братіи разрѣшались междукняжескія важныя діла, развязывались спутанные и запутанные узлы ихъ отношеній.

"Исторія, стало быть, живьемъ проходила по самымъ монастырскимъ кельямъ, приносила въ монастырь не только свъжій разсказъ о событи, но и окончательную мысль о всякомъ дълъ и о всякомъ лицъ, совершавшемъ то или другое дъло. Какъ естественно было здесь же ей и народиться въ образъ первичной литературной обработки прежнихъ хронологическихъ книжныхъ замътокъ и теперешнихъ устныхъ разсказовъ. Когда въ обществъ стали ходить толки о первыхъ временахъ русской земли, поднялись вопросы, откуда она ведеть свое начало, какъ стала она такою сильною и славною землею, то разсказать объ этомъ грамотно никто, конечно, лучше не могъ, какъ тесный кругъ печерскихъ же грамотныхъ людей"... "Написанная по разуму, по илеямъ и въ отвътъ на потребности всего древне-русскаго грамотнаго общества, наша первая повъсть временныхъ лътъ по этой же причинъ тотчасъ сдълалась общимъ достояніемъ всей русской страны, во всъхъ ен углахъ, гдъ только сосредоточивалась грамотность. Трудъ черноризда Нестора легъ въ основаніе для всьхъ другихъ льтописныхъ сборниковъ, которые по всему

въроятію сами собою нарождались во всъхъ древнихъ городахъ русской земли, и воспользовались повъстью, какъ готовою связью для прежнихъ записей и для дальнъйшаго труда".

Но если только въ Кіевъ могла народиться мысль о единствъ русской земли, то частное лътописание распространилось по всёмъ главнымъ пунктамъ русскихъ областей: каждый большой городъ велъ свою лётопись, пользуясь также лётописью кіевскою и другихъ городовъ и дополняя своими мёстными извёстіями. Отсюда великое разнообразіе списковъ, и когда притомъ лѣтопись дошла до насъ вообще только въ рукописяхъ позднихъ, между ними невозможно установить точную генеалогію. Здъсь опять представляется вопросъ, кто были эти мъстные лътописцы. "Кто собственно въ городъ писалъ лътопись, говоритъ г. Забълинъ, — и гдъ происходило ея пополнение современными событіями, во двор'я ли князя, во двор'я ли епископа, во двор'я ли тысяцкаго, или въ схожей, въчевой избъ горожанъ, то-есть имъло ли ея списаніе какой-либо оффиціальный видъ, объ этомъ трудно что-либо сказать". Есть извъстіе лътописи, что въ 1289 году галицкій князь Мстиславъ "вписалъ въ лътописецъ" крамолу жителей Берестья; въ 1409 году московскій л'ятописець, желая оправдать пом'вщение имъ изв'встій о неблагопріятныхъ событіяхъ (нашествіе Едигея), ссылается на то, что первые князья повел'ьвали писать въ лътописецъ все доброе и недоброе, какъ что случилось 1). По взгляду г. Забълина кромъ воли князя и общій приговоръ дружины утверждалъ безпристрастіе и правду літописной записи; иныя событія описывали даже сами дружинники, напр., междоусобныя войны, походы и т. п. (какъ въ летописяхъ Кіевской, Волынской, Суздальской и пр.); летопись Новгородская описываеть свои городскія смуты. "Вообще предметы, которыми исключительно занимается л'втопись, больше всего св'втскіе, мірскіе, собственно городскіе, каковы даже новгородскія извъстія о постройкъ городскихъ церквей или монастырей, и т. п. Все это показываеть, что летопись велась всегда въ интересахъ своего города и всей русской земли... Извъстно, что и царь Иванъ Васильевичъ составлялъ лѣтописецъ, прибирая къ старымъ новыя лета за свое время. Быть можеть, такъ описывали свои лъта и древніе князья... Лучшимъ подтвержденіемъ,

<sup>1) &</sup>quot;Якоже бо обрѣтаемъ начальнаго лѣтословца киевскаго, иже вся времена бытства земская необвинуяся показуетъ; но и первіи наши властодержцы безъ гнѣва повелѣвающе вся добрая и не добрая прилучившаяся написовати, да и прочія по нихъ образы явлени будутъ, якоже при Володимерѣ Мономасѣ онаго великаго Селиверста Видобытскаго не украшая пишущаго, да аще хощеши прочти тамо прилежно"...

что лѣтописныя записи составлялись не церковниками или монахами, а свѣтскими людьми, служить лѣтописный языкъ, господствующій отъ начала и до конца во всѣхъ спискахъ, языкъ простой, дѣловой, больше всего дьячій, и меньше всего церковничій, который всегда очень замѣтенъ только во вставныхъ отдѣльныхъ сказаніяхъ о лицахъ и событіяхъ, бывшихъ почемулибо особенно памятными для монастырскаго церковнаго чина. Все это заставляетъ предполагать, что составленіе лѣтописи было оффиціально въ томъ смыслѣ, что статьи писались и вносились во временникъ съ общаго приговора и обсужденія княжеской дружины или независимой городской дружины, какъ вѣроятно было, напр., въ Новгородѣ и Псковъ. Вообще можно полагать, что лѣтопись составляли первые люди города, его грамотная,

льйствующая и бывалая среда" 1).

Трудно сказать, чтобы это дъйствительно было такъ, и новъйшіе изследователи сомневаются въ такой организаціи летописанія <sup>2</sup>). Напротивъ, нерѣдко въ немъ дѣйствовали болѣе или менъе случайныя лица; если далъе, по словамъ самого историка, каждый переписчикъ могъ становиться лътописцемъ, это уже не свидътельствовало о какой-либо правильной организаціи; съ другой стороны, если старая лътопись неръдко представляетъ только самыя сухія указанія событій, въ нісколькихъ словахъ говорить о походахъ и битвахъ, такія извёстія могутъ принадлежать скорее единичному летописцу, чемъ целой среде, напримъръ, "дружинъ"; наконецъ, по записямъ въ самыхъ лътописяхъ, какъ мы видъли, лътописцами бывали люди весьма скромныхъ общественныхъ или церковныхъ положеній и уже въ силу этого едва ли могли быть довъренными исполнителями общественнаго дъла. Но хотя бы предположение нашего историка не могло быть поддержано въ его полномъ объемъ, несомнънно одно, что лътописцами бывали люди, принимавшіе близко къ сердцу интересы своей области и своего города, а иногда интересы цълой русской земли: именно это настроение должно было привлекать ихъ къ собиранію изв'єстій, записыванію разсказовъ очевидцевъ, — примъры такого личнаго собиранія фактовъ есть уже въ древней лътописи. Притомъ самая жизнь была еще несложная и если, напримъръ, въ древнемъ періодъ политическіе вопросы ръшало въче не только въ Кіевъ и Новгородъ, но и

<sup>1)</sup> Забълинъ, Исторія русской жизни съ древнійшихъ временъ. М. 1876, І, стр. 480—498.
2) Маркевичь, О літописяхъ, І, стр. 67, 80 и проч.

на северо-востокъ, то доступность сведений летописцу довольно понятна.

Съ другой стороны, если не исключительное, то сильное участие церковныхъ людей въ лѣтописании не подлежитъ сомнѣню. Не говоря о томъ, что сохранившіяся имена лѣтописателей принадлежатъ въ особенности людямъ церковнымъ, обиліе поученія указываетъ на человѣка скорѣе церковнаго, чѣмъ свѣтскаго, какъ бы ни было распространено у тогдашнихъ книжниковъ благочестивое настроеніе. Примъръ Поученія Мономаха не можетъ говорить противъ этого, потому что самъ князь представлялъ собой личность исключительную: другіе свѣтскіе люди тѣхъ временъ не были такъ обильны въ цитатахъ изъ учительныхъ книгъ, какъ, напримъръ, Даніилъ Заточникъ; авторъ Слова о полку Игоревѣ совсѣмъ обошелся безъ церковнаго поученія.

Начальная лътопись въ особенности соединяетъ историческій разсказъ съ нравственно-религіознымъ назиданіемъ, и это было весьма естественно. На первыхъ порахъ достовърной исторіи она должна была разсказать о крещеніи Владимира и водвореніи христіанства въ русской земль. Это быль величайшій факть въ нравственной жизни народа, и летописцу сама собою представлялась мысль о противоположности тьмы идолослуженія и свъта истинной въры, погибели и спасенія, мысль о духовномъ просвъщении, братолюбии и добродътели, смънявшихъ звъринскіе нравы язычества; но христіанство было еще ново, не всъ утвердились въ его истинахъ и монастырскій книжникъ не теряль случая внушать эти истины. Когда въ средъ новаго общества проявлялись примъры христіанскаго благочестія, любви къ книжному учению, иноческаго подвига, это былъ естественный поводъ къ похваль, особенно когда такую похвалу заслуживаль князь, который могь быть примеромь для окружающихъ. Новая церковь уже въ первомъ въкъ своего существованія имъла святыхъ подвижниковъ и мучениковъ, — лътописецъ объясняетъ величіе ихъ христіанскаго подвига. Наконецъ, когда въ современной народной жизни онъ видёлъ остатки старыхъ языческихъ заблужденій, въ которыхъ пребывали даже люди, называвшіе себя христіанами, летописець гневно ополчался на это двоевъріе; когда шли раздоры и междоусобія, церковному писателю повельвать долгь говорить о миръ и братолюбіи. Словомъ, дьйствительность могла давать постоянные поводы къ христіанскому поученію, и безъ сомнінія не світскій, а церковный человікь высказываль при этомъ неизмънную его мысль о душевномъ спасеніи. Въ изложеніе л'ятописи вошель такимъ образомъ не только

подробный разсказъ о крещеніи Владимира (о чемъ приходилось тогда говорить отчасти уже на основаніи разнорѣчивыхъ преданій), не только житія святыхъ, но и цѣлые отрывки изъ церковныхъ поученій (напримѣръ, о казняхъ божіихъ). Если греческій хронистъ и не послужилъ для русскихъ книжниковъ образцомъ и побужденіемъ къ лѣтописанію, то былъ тѣмъ не менѣе большою помощью: онъ именно помогъ "положить числа", т.-е. установить хронологію, доставилъ не мало свѣдѣній о древнихъ народахъ и легендарныхъ сказаній.

Мы замѣтили, что въ настоящее время по тѣмъ позднимъ спискамъ, въ какихъ мы имъемъ старую лътопись, почти нътъ возможности выдёлить мёстныя лётописи въ ихъ первоначальномъ вид'в — л'втопись Кіевскую, Новгородскую, Суздальскую и т. д. Мы имъемъ обыкновенно своды, гдъ съ теченіемъ времени смъщались извъстія лътописцевъ изъ различныхъ областей — до такой степени, что иногда ставятся рядомъ извъстія совсъмъ различнаго тона, взятыя видимо изъ разныхъ лътописей 1). Поздне, летопись редко возвышалась до такого широкаго представленія о цёлой русской земль, какое мы указывали въ Начальной летописи, до такого жизненнаго изображенія событій, до такого теплаго христіанскаго чувства! Правда, благочестивый характеръ лѣтописи остался, повидимому, неизмѣннымъ, но нѣтъ прежней непосредственности; патріотическое чувство руководитъ лътописцемъ какъ въ старину, но ръже освобождается отъ мъстныхъ пристрастій, ріже возвышается до мысли о единстві русскаго народа, и когда опредъляется объединительная политика Москвы, лътопись московская отражаетъ въ себъ всю нетерпимость этой политики... Въ самомъ древнемъ періодъ лѣтопись представляеть по разнымь областямь различные оттёнки стиля. Давно замъчены, напримъръ, живой, образный, почти поэтическій стиль Волынской л'ятописи, который справедливо сближали съ поэтическимъ стилемъ Слова о полку Игоревъ, или лаконическая сухость летописи Новгородской. Отъ древняго періода, говоритъ Соловьевъ, — до насъ дошли двъ лътописи съверныя (Новгородская и Суздальская) и двѣ южныя (Кіевская съ явными вставками изъ черниговской, полоцкой и въролтно еще другихъ, и Волынская). "Новгородская летопись отличается краткостію, сухостію разсказа; такое изложеніе происходить, во-первыхъ, отъ бъдности содержанія: Новгородская льтопись есть льтопись

<sup>1)</sup> Ср. указанія подобнаго рода у Соловьева, Исторія Россіи, І, стр. 785 и далье; затьмъ много другихъ сопоставленій сдылано было позднійшими истолкователями літописи; см. Бестужева-Рюмина, Маркевича и др.

событій одного города, одной волости; съ другой стороны, нельзя не зам'єтить и вліянія народнаго характера, ибо въ р'єчахъ новгородскихъ людей, внесенныхъ въ лътопись, замъчаемъ также необыкновенную краткость и силу; какъ видно, новгородцы не любили разглагольствовать, они не любять даже договаривать своей рѣчи, и однако хорошо понимають другь друга; можно сказать, что дёло служить у нихъ окончаніемъ рёчи; такова знаменитая ръчь Твердислава: "Тому есмь радъ, оже вины моеи нъту; а вы, братье, въ посадничествъ и въ князехъ". Разсказъ южнаго лътописца, наоборотъ, отличается обиліемъ подробностей, живостію, образностію, можно сказать, -- художественностію; преимущественно Волынская лътопись отличается особеннымъ поэтическимъ складомъ рѣчи: нельзя не замѣтить здѣсь вліянія южной природы, характера южнаго народонаселенія; можно сказать, что Новгородская лътопись относится къ южной — Кіевской и Волынской — какъ поученіе Луки Жидяты относится къ словамъ Кирилла Туровскаго. Что же касается до разсказа Суздальскаго лътописца, то онъ сухъ, не имъя силы новгородской ръчи, и вмъстъ многоглаголивъ безъ художественности ръчи южной; можно сказать, что южная летопись — Кіевская и Волынская — относятся къ северной Суздальской, какъ Слово о Полку Игоревъ относится къ сказанію о Мамаевомъ побоищъ" 1).

Въ послъдующие въка лътопись продолжалась съ тъмъ же характеромъ погоднаго разсказа, отражая на себъ волненія политической жизни, хотя, какъ замъчено, уже ръдко возвышаясь до многообъемлющаго національнаго взгляда. Борьба объединенія въ московскомъ центръ оставила въ лътописи свои слъды, когда споры удёльныхъ княженій съ Москвой отразились выраженіями взаимнаго недружелюбія: такъ, напримъръ, особенно недружелюбія между Москвой и Новгородомъ, а также и Псковомъ. Историкамъ бросался въ глаза особенный тонъ летописи въ ту переходную эпоху, когда еще подъ татарскимъ игомъ готовилось московское объединение, когда просвъщение падало и при всеобщемъ раздоръ грубъли нравы. "Тяжекъ становится для историка его трудъ въ XIII и XIV въкъ, -- говоритъ Соловьевъ, -когда онъ остается съ одною Съверною лътописью; появленіе грамоть, число которыхъ все болъе и болъе увеличивается, даетъ ему новый, богатый матеріаль, но все не восполняеть того, о чемъ молчатъ лътописи, —а лътописи молчатъ о самомъ главномъ: — о причинахъ событій, не даютъ вид'йть связи явленій.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Тамъ же, стр. 802.

Нъть болье живой, драматической формы разсказа, къ какой историкъ привыкъ въ Южной летописи; въ Северной летописи дъйствующія лица дъйствують молча; воюють, мирятся, но ни сами не скажуть, ни льтописець отъ себя не прибавить, за что они воюють, вследствіе чего мирятся; въ городь, на дворь княжескомъ ничего не слышно, все тихо; всъ сидять запершись и думають думу про себя; отворяются двери, выходять люди на сцену, делають что-нибудь, но делають модча. Конечно, здесь выражается характеръ эпохи, характеръ цълаго народонаселенія, котораго действующія лица являются представителями: летописець не могь выдумывать речей, которыхь онь не слыхаль; но, съ другой стороны, нельзя не замътить, что самъ лътописецъ неразговорчивъ, ибо въ его характеръ отражается также характеръ эпохи, характеръ целаго народонаселенія; какъ современникъ, онъ зналъ подробности любопытнаго явленія и, однако, записаль только, что "много нечто нестроение бысть" 1).

Во времена Московскаго царства или еще ранве, съ половины XV въка, когда становится ясно преобладание Москвы, московская летопись получаеть оффиціальный характерь. Не выяснено до сихъ поръ, кто былъ собственно исполнителемъ льтописнаго дыла. Остались лишь извыстія въ описи царскаго архива временъ Грознаго, изъ которыхъ заключаютъ, что лътопись составлялась при дворѣ 2); но въ то же время лътописи велись, во-первыхъ, и кром'в Москвы, а во-вторыхъ, составлялись и въ самой Москвъ частными лицами. Изъ временъ Ивана III есть лътописныя извъстія никакъ не оффиціальныя, когда въ нихъ съ насмъщками говорится о походъ великаго князя противъ Ахмата и о томъ, какъ великая княгиня Софья "бъгала" изъ Москвы, никъмъ негонимая, а ея свита занималась грабежомъ мирныхъ жителей; во времена Грознаго, когда московская лътопись говорила съ похвалами о его дъяніяхъ, лътопись псковская разсказывала съ негодованіемъ объ его казняхъ и другихъ неистовствахъ и т. д. Внъшній характеръ льтописанія остается тоть же. Историческая любознательность ограничивается, какъ прежде, чисто внъшнимъ соединеніемъ лътописныхъ данныхъ, такъ что теперь составляются общирные летописные своды, каковы, напримъръ, такъ называемый Софійскій Временникъ, Цар-

i) Тамъ же, стр. 1324—1325.

<sup>\*)</sup> Въ этой описи читаемъ: "Списки черние, писалъ намять, что писати въ Летописецъ летъ новыхъ, которые у Алексея (Адашева) взяты", или: "Ящикъ 224, а въ немъ списки, что писати въ Летописецъ, лета новыя прибраны отъ лета 7068 до лета 7074 и до 76", т.-е. отъ 1560 до 1566 и 1568 (Акти Археографической Экспедиціи, т. І. № 289).

ственная Книга, Патріаршая Л'втопись и т. д.; старая Несторова лътопись по прежнему служить начальнымъ пунктомъ, и исторія ведется механически годъ за годомъ. Эти поздніе своды имъютъ, однако, свое значение и для древняго историческаго періода, такъ какъ составители ихъ имъли иногда въ рукахъ старыя лътописи, не сохранившіяся до нашего времени... Мы говоримъ въ другомъ мъстъ, какъ эпоха Московскаго царства отразилась также стремленіемъ къ литературному объединенію. Такимъ фактомъ литературнаго объединенія были Четьи-Минеи митрополита Макарія, какъ въ церковномъ быту въ то же время совершалось другое объединение канонизацией мъстныхъ святыхъ и собираніемъ ихъ житій. Подобное стремленіе выразилось и въ лътописаніи. Оно также стремится къ полнотъ и своего рода обобщению въ обширныхъ летописныхъ сводахъ, делая Москву центральнымъ пунктомъ исторіи русскаго государства и придавая наконецъ историческому изложенію оффиціальную пышность стиля приказовъ и книжническую реторику. Главнымъ трудомъ подобнаго рода была Степенная Книга. Объ этомъ періодъ льтописанія скажемь далье.

Почти одновременно съ лътописью возникалъ другой разрядъ памятниковъ, стоявшій съ нею въ более или менее тесной связи. Это — отдъльныя историческія сказанія объ особливо замѣчательныхъ событіяхъ и лицахъ: независимыя отъ погодной летописи, эти сказанія должны были однако возбуждать особый интересъ, и заносимы были въ самую лътопись; посвященныя дъламъ благочестиваго подвижничества или дъяніямъ и мученичеству святыхъ лицъ, онъ становились житіемъ, и собранныя въ цълое, составляли Патерикъ (какъ Патерикъ Печерскій). Толкователи древней лътописи давно уже находили, что къ числу ея составныхъ частей принадлежалъ целый рядъ такихъ отдельныхъ повъстей, которыя начальный лътописецъ имълъ передъ собой готовыми. Таковы могли быть не только болже или менже обширные историческіе эпизоды, представляющіе очевидную вставку, какъ разсказъ о Печерскомъ монастыръ и игуменъ Өеодосіи, разсказъ о Борисъ и Глъбъ, новгородский разсказъ объ Югръ и т. п., но даже и менъе крупные эпизоды. Съ теченіемъ времени летописный разсказъ долженъ былъ оказываться недостаточнымъ для исторической любознательности; особливо важнымъ событіямъ, наиболѣе замѣчательнымъ личностямъ начинаютъ посвящать особыя, болье обстоятельныя повъствованія, которыя начиная съ XIII въка и до временъ Московскаго царства раз-

ростаются наконецъ до значительнаго объема, и обращаются не только въ составъ лътописи, но и отдъльными памятниками. Въ этихъ сказаніяхъ проходять вообще два стиля: съ одной стороны, это — распространенная летопись или смесь лътописи и житія, съ другой, —попытка поэтическаго изложенія, ранній примъръ котораго представляютъ Волынская льтопись и Слово о полку Игоревь, о привлекательности котораго для старыхъ книжниковъ свидетельствуютъ явныя подражанія ему въ поздивишихъ сказаніяхъ о Мамаевомъ побоищь. Гораздо болье быль распространень первый типь, соединение летописнаго разсказа съ возвышеннымъ стилемъ житія. Если въ Словъ доходило до письменности отражение народно-поэтическаго преданія, то въ житіи авторитетнымъ образцомъ были византійскія сказанія, издавна знакомыя по южно-славянскимь, а вскор'ь и русскимъ переводамъ. Житія мы встръчаемъ между первыми произведеніями возникавшей литературы, и притомъ уже въ отчетливо выработанной формъ, каковы были, напримъръ, Несторово житіе Өеодосія, житія Бориса и Глеба. До какой степени было сильно вліяніе византійских образцовь, можно видыть изъ всего характера нашей старой письменности въ ея учительномъ отдълъ, гдъ первые русскіе писатели не только съ полною точностію повторяли догматическія ученія, но въ тъхъ же выраженіяхъ излагали и свои нравственныя назиданія. Этимъ путемъ въ нашей письменности сразу водворился тотъ стиль, который давнею исторіей, исходя еще изъ преданій классической древности, выработался въ литературъ византійской какъ извъстный возвышенный тонъ ръчи, а у насъ являлся вдругъ, неприготовленный ничьмъ, такъ какъ никакой книжности до христіанства не было и не могло сложиться никакого литературнаго преданія и вследстве того получаль известную искусственность и легко переходиль вь заученную реторику. Впоследстви, при продолжавшемся недостать в школы и неразвитости литературнаго вкуса, эта реторика могла дойти до последней крайности...

Времена Ярослава считаются не безъ основанія эпохой свѣжаго подъема религіозныхъ и образовательныхъ стремленій, искренняго увлеченія новымъ ученіемъ, которое являлось дѣломъ душевнаго спасенія и вмѣстѣ національнымъ идеаломъ. Такова была дѣятельность Печерскаго монастыря; таковъ былъ трудъ первыхъ писателей, возвеличивавшихъ память князя Владимира, который еще не былъ святымъ; трудъ начальнаго лѣтописца; трудъ монаха Іакова, Нестора, Иларіона, Өеодосія; нѣсколько позднѣе, Кирилла Туровскаго, и еще позднѣе, составителей

Кіево-печерскаго Патерика. Между ними бывали люди съ большою начитанностію, но обыкновенно, и особливо въ первое время, имъ былъ необходимъ образецъ. До какой степени они въ немъ нуждались, было недавно указано сличеніемъ Несторова житія Феодосія съ его византійскими образцами. Когда Несторъ составляль это житіе, передъ нимъ былъ уже цѣлый рядъ переводныхъ греческихъ житій, и въ житіи русскаго святого повторены не только отдѣльныя выраженія, но и цѣлые эпизоды иноческаго подвига изъ житія Саввы Освященнаго '); въ болѣе раннемъ Несторовомъ чтеніи о Борисѣ и Глѣбѣ, написанномъ подъ вліяніемъ сочиненія о томъ же предметѣ монаха Іакова, находятся также ссылки на житія Евстафія Плакиды, Димитрія Солунскаго и т. д. Такимъ образомъ уже въ первыхъ произведеніяхъ нашей старой письменности открывается вліяніе этого стиля, которое расширяется потомъ все болѣе въ послѣдующіе вѣка.

Историческія пов'єсти, находимыя въ состав'є л'єтописи и им'тющія видъ вставки, возникали очевидно вм'тст то погодною записью и раньше, чъмъ начали составляться лътописные своды: въ этихъ последнихъ между прочимъ объединялись сказанія, идущія изъ разныхъ м'єстностей и отъ разныхъ лицъ; иногда сказаніе могло принадлежать самому л'ьтописцу; — наконецъ сказанія сохранили свою отд'єльность, или находили м'єсто въ Прологахъ. Таковы были въ XI въкъ, въ томъ или другомъ разрядъ: сказаніе объ обрътеніи мощей пр. Өеодосія; сказаніе о бълозерскихъ и новгородскихъ волхвахъ, пріуроченное лътописцемъ къ 1071 году; о нашествіи половцевъ; объ ослъпленіи князя Василька Теребовльскаго; далъе: сказанія о Борисъ и Глъбъ; о Владимир'в Святомъ. На рубеж'в XI—XII в'вка составитель Повъсти временныхъ лътъ собралъ, повидимому ходившія только въ устахъ народа, сказанія о началѣ Кіева, первыхъ князьяхъ, походахъ на Царьградъ, о мщеніи Ольги древлянамъ (но разсказъ объ ея крещеніи имъль, какъ думають, источникъ письменный), о борьбѣ Яна Усмошвеца съ печенѣжиномъ. На пространствѣ XII въка цълый рядъ сказаній церковныхъ: объ освященіи церкви св. Георгія въ Кіевъ, о перенесеніи мощей Бориса и Гльба, и церковно-политическихъ: о чудъ Десятинной Богородицы, которая "паче нашея надежа" помогла кіевлянамъ противъ половцевъ; о чудъ новгородскаго Знаменія, въ борьбъ Новгорода противъ суздальцевъ; сказанія о походахъ на половцевъ Влади-

<sup>)</sup> Рядь сопоставленій сділань г. Шахматовимь вь "Изв'єстіяхь" русскаго отділенія Академіи, 1896, кн. І, стр. 46—65.

мира Мономаха (и самое "Поученіе" его имѣетъ вмѣстѣ характеръ историческаго повѣствованія), Мстислава Изяславича, Святослава Всеволодовича; наконецъ сказаніе о походѣ Игоря на половцевъ,—походѣ, который былъ разсказанъ (въ весьма различномъ тонѣ) въ лѣтописяхъ южной и сѣверной и въ знаменитомъ "Словѣ".

Рядъ подобныхъ историческихъ повъстей идетъ въ особенности съ XIII въка. Въ нихъ проходять важныя и страшныя событія и героическія лица русской жизни: нашествіе Батыя, о которомъ остались извъстія, частію фактическія, частію легендарныя; гибель въ ордъ русскихъ князей — Михаила Черниговскаго и Михаила Тверского; жизнь князя Александра Невскаго. котораго историческая пов'єсть то сравниваеть съ Ахиллесомъ, извъстнымъ по сказаніямъ о Троъ, то изображаеть какъ святого въ стилъ житія; таково было нашествіе Мамая и отраженіе его Димитріемъ Донскимъ, — событіе, которое особенно поразило умы въ свое время, такъ какъ Донское побоище было первымъ, хотя еще не вполнъ успъшнымъ отпоромъ татарскому игу, и разсказъ о немъ въ различныхъ редакціяхъ, съ большимъ или меньшимъ количествомъ реторическихъ украшеній, переписывался потомъ множество разъ и дошелъ въ народной книгъ до нашего времени. Затъмъ разсказана была особо біографія Димитрія Лонского: это было, собственно говоря, похвальное сдово, написанное, кажется, не только съ книжнымъ, но и съ искреннимъ красноръчемъ. Отдъльное сказаніе было посвящено литовскому князю Довмонту, защитнику Пскова отъ нъмцевъ; къ исторіи борьбы Новгорода со шведами относится любопытный дегенларный памятникъ "Рукописаніе Магнуша, короля свійскаго". Разсказано было нашествие Тохтамыша, история Тамерлана или Темиръ-Аксака, "желъзнаго хромца"; было особое сказание о паденіи Новгорода, о приход'в Ахмата на Угру, о паденіи Пскова, объ осадъ Пскова Баторіемъ и т. д. Въ этихъ сказаніяхъ историкъ найдетъ неръдко важныя показанія современниковъ, иногла близкихъ свидътелей событій, или найдетъ отголоски народныхъ преданій, но найдеть также и обильную реторику — образчики распространявшагося тогда книжнаго стиля... Всв эти сказанія обыкновенно заносились потомъ въ летопись, которая такимъ образомъ мало-по-малу превращалась въ историческій сборникъ и подготовляла позднъйшіе обширные своды.

Далъе, общирный отдълъ старой письменности составили житін. Мы упоминали начало ихъ, положенное въ самую первую пору нашей письменности: житія князя Владимира, Бориса и Глѣба, Өеодосія и пр. Впослѣдствіи эта литература разростается до весьма обширныхъ размъровъ. Когда христіанство окончательно установилось, церковная жизнь все болъе сливается съ жизнью народной: народное міровоззрѣніе строится по церковному указанію; религіозность со всею непосредственностію среднихъ въковъ окружаетъ ореоломъ святости князей, защищающихъ родину; святителей, охраняющихъ дъло церкви; благочестивыхъ отшельниковъ, которые, удаляясь отъ міра, основывали обители въ пустынныхъ дебряхъ и становились колонизаторами, или предпринимали подвигъ распространенія христіанства между язычеческими инородцами и т. д. Каждая область, каждый круппый городъ имълъ свои святыни — въ древнемъ храмъ, чудотворной икопъ, мощахъ святого угодника. Въ удъльно-въчевыя времена, эти мъстныя святыни были предметомъ великаго почитанія и гордости, на нихъ сосредоточивается патріотическое чувство и легенда; мъстная святыня отождествляется съ самой областью, какъ "Великій Новгородъ и святая Софія"; мъстная святыня совершаеть чудеса для спасенія оть враговь, — отсюда, напр., множество чтимыхъ иконъ Богородицы и т. д. Монастыри, знаменитые своими подвижниками, становятся политическою силой, какъ нъкогда Печерскій монастырь въ Кіевъ, какъ потомъ монастыри московской области. На этой почет выросъ своеобразный эпосъ легенды, жившій въ устахъ народа, и затімь болье или менъе проникавшій въ письменность, —болье или менъе, потому, что легенда далеко не всегда находила мъсто въ книгъ въ той формъ, въ какой жила въ устахъ народа; къ ней вскоръ уже прибавляется тотъ элементъ книжничества, который лишилъ народное сказаніе его непосредственности, закрывъ его условными формами изукрашеннаго стиля.

До сихъ поръ еще не вполнѣ выдѣлены разнородные элементы обширной литературы житій. Въ своей первой основѣ житіе и всякое чудесное сказаніе вступали на общую почву христіанской легенды, которая шла съ первыхъ вѣковъ христіанства, опираясь вездѣ на первобытной народной вѣрѣ въ сверхъестественное. Первые образцы чуда христіанскаго доставляла библейская и евангельская исторія, затѣмъ исторія апостоловъ и первыхъ подвижниковъ, мучениковъ и чудотворцевъ; по этимъ указаніямъ складывалось представленіе о подвижничествѣ и о чудѣ. Указаній было множество: вмѣстѣ съ библейской и евангельской исторіей письменность уже въ первыхъ памятникахъ доставляла множество легендарныхъ сказаній въ отдѣльныхъ житіяхъ, чудесныхъ сказаніяхъ и цѣлыхъ Патерикахъ. Понятіе подвига и чуда были

житія. 305

обще-христіанскія; одно и тоже древнее содержаніе распространялось въ новообращаемомъ христіанскомъ мірѣ, на востокѣ и на западѣ, и отсюда сходство легенды, которая строилась потомъ на этомъ общемъ основаніи. Легенда нашихъ житій и чудесныхъ сказаній нерѣдко представляетъ такія же параллели не только съ византійской, но и средневѣковой западной, какія встрѣчаемъ въ сюжетахъ эпическихъ сказаній.

Какъ памятникъ литературный, житіе им'вло свои готовые образцы. Выше приведенъ, на трудахъ Нестора, примъръ того, какъ близко русскій древній писатель держался этихъ образцовъ. Относительно самой формаціи памятниковъ изъ первоначальнаго народнаго или монастырскаго преданія, имбется мало данныхъ. Лишь въ немногихъ случаяхъ сохранились первичныя редакціи, тдъ были записаны основные факты; важныя исторически, эти первичныя редакціи мало интересны въ литературномъ отношеніи, какъ нъчто похожее на черновой набросокъ. Съ другой стороны пространныя редакціи, издавна принимавшія искусственный стиль, въ силу этого значительно теряли и въ исторической важности и въ смыслъ народно-поэтическаго склада преданій. Взглядъ на житія, какъ литературный памятникъ, складывался различно. Когда изучение ихъ только-что начиналось, въ нихъ ожидали найти богатый запась какъ исторически-бытового, такъ и народно-поэтическаго содержанія, -- и г. Буслаеву удалось д'яйствительно указать въ этой литературъ эпизоды, очень любопытные и характерные въ томъ и другомъ отношении. Но относительно цёлой массы житій изследователи, какъ г. Ключевскій, приходили скорбе къ отрицательному выводу: житія давали меньше для бытовой и народно-поэтической исторіи, чемъ можно было бы ожидать. Здёсь именно сказался общій характерь старой письменности, которая, устранивши народно-поэтическое преданіе, не могла непосредственно примкнуть къ нему и тамъ, гдъ оно дъйствовало уже на христіанско-легендарной почвъ Тотъ книжный реторическій стиль, который появился въ первыхъ памятникахъ въ подражание греческимъ образцамъ, съ течениемъ времени возобладаль до такой степени, что иной, болбе простой и живой стиль казался уже для книги невозможнымъ. При недостаткъ школы не было и простого отношенія къ литературному труду: надо было прежде всего казаться книжнымь челов комъ; такой человекъ долженъ былъ уметь говорить "отъ писанія", употреблять изысканныя выраженія, считая недостойнымь спускаться до языка жизни.

Наши средніе вѣка отъ татарскаго нашествія и до Московист. р. лит. 1. скаго царства были упадкомъ сравнительно съ первыми въками нашей письменности, и Россія съверо-восточная была дальше отъ образовательныхъ и культурныхъ возбужденій, чъмъ былъ старый Кіевъ и даже Новгородъ. Литература теряетъ прежнюю свъжесть и разнообразіе, и книжная искусственность еще усиливается: съ XIV—XV въка, при отсутствіи другихъ образовательныхъ возбужденій, начинается особенное вліяніе письменности южно-сла-

вянской, особливо сербской.

Южно-славянскія царства переживали въ XIV вѣкѣ тяжелый историческій кризисъ: за политическимъ подъемомъ болгарскаго и сербскаго царства послъдовало страшное паденіе. Оба царства были уничтожены турецкимъ нашествіемъ задолго до паденія Константинополя, и національная жизнь искала спасенія въ церковно-литературной діятельности, центромъ которой стали Константинополь и Авонъ. Въ тревожныхъ событіяхъ византійской жизни послъднихъ временъ имперіи Авонъ игралъ важную нравственную роль, которая отразилась и въ его вліяніи на славянскую письменность. Это было средоточіе религіознаго возбужденія, однимъ изъ созданій котораго была и въ нашей литературъ дъятельность Нила Сорскаго; здѣсь было средоточіе и дѣятельности книжной, отголоски которой дошли и до северо-восточной Россіи: русскіе благочестивые книжные люди живали въ Константинополѣ и на Авонѣ, усердно списывали книги, а также и переводили ихъ и приносили ихъ домой; происходилъ новый притокъ южно-славянскихъ книгъ, а вмёстё съ темъ стали приходить въ Россію и южно-славянскіе ученые книжники. Таковъ былъ знаменитый митрополить Кипріань, южно-русскій митрополить Григорій Самвлакъ, Пахомій Логоесть, полу-болгары, полу-сербы. Последній въ особенности ознаменоваль себя въ литературе русскихъ житій.

Это южно-славянское вліяніе проходить цілою полосой въ среднемъ періодів нашей письменности и мы встрітимся съ нимъ и въ содержаніи памятниковъ, и въ стилів, и даже въ правописаніи. Отголосокъ его нашелъ місто и въ самыхъ національ-

ныхъ теоріяхъ московскаго царства.

"Если мы возьмемъ два ряда русскихъ рукописей, —говоритъ г. Соболевскій, — одинъ — около половины XIV вѣка, другой — около половины XV вѣка, и вглядимся въ ихъ особенности и содержаніе, — намъ бросится въ глаза значительная разница между ними во всѣхъ отношеніяхъ". Въ письмѣ явились новыя начертанія буквъ, новые орнаменты рукописей; въ ореографіи особенности, далекія отъ русскаго произношенія; въ языкѣ, какъ будто

стараніе избътать русскихъ формъ и, напротивъ, присутствіе древнихъ и среднихъ болгаризмовъ 1). Въ самыхъ текстахъ значительная разница. Въ Евангеліи, Апостоль, Псалтири является другая редакція церковно-славянскаго перевода; повидимому тоже и въ некоторыхъ текстахъ богослужебныхъ книгъ, наконецъ, въ писаніяхъ отцовъ церкви, житіяхъ и т. п. Наконецъ, съ половины XV въка появляются въ рукописяхъ многочисленныя литературныя произведенія, переведенныя съ греческаго и ранве неизвъстныя 2). Бываютъ, конечно, рукописи смѣшаннаго характера; но указанныя особенности темъ не мене бросаются въ глаза. "Если, — говорить тотъ же изследователь, — мы сопоставимъ наши рукописи половины XV въка съ южно-славянскими XIV-XV въковъ, то замътимъ между ними поразительное сходство" — и по внъшнимъ чертамъ, и по содержанію. "Ясно, что между половиною XIV и половиною XV въковъ русская письменность подпала подъ очень сильное вліяніе южно-славянской письменности и въ концъ концовъ подчинилась этому вліянію. Это произошло благодаря усилившимся сношеніямъ Россіи съ Константинополемъ и Аоономъ".

Въ то время какъ въ русской письменности конца XIII въка и первой половины XIV литературная дъятельность была въ упадът, на югъ въ послъднее время славянскихъ царствъ и даже послъ ихъ паденія, когда былъ еще цълъ Константинополь, эта дъятельность была весьма оживленная и вліяніе ея отразилось въ письменности русской. Можно думать, что южно-славянскіе дъятели трудились въ особенности въ Константинополъ и на Авонъ. Сюда направились и русскіе книжники, монахи. Такъ поселился здъсь въ концъ XIV въка преп. Аванасій Высоцкій, любимый ученикъ преп. Сергія и первый настоятель Высоцкаго монастыря подъ Серпуховомъ, который, по свидътельству Епифанія въ житіи Сергія, былъ "въ божественныхъ писаніяхъ зъло разуменъ". "Русская колонія въ Константинополъ завела дъятельныя сно-

4) Подражаніе стариннымъ формамъ, на болгарскій ладъ (напр.: сіа, добраа, самодръжецъ; Арсеніе, Діонисіе, вм. Арсеній, Діонисій и т. п.), было нельпо въ русской книгъ XV стольтія, но эта манера удержалась у многихъ нашихъ книжниковъ не только въ XVI, но даже въ XVII въкъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Аскетическія сочиненія Василія Великаго, Исаака Сирина, аввы Доровея, Григорія Синаита, Симеона Новаго Богослова и другихъ; полемическія сочиненія противъ латинянъ Григорія Паламы, Нила Кавасила, Германа патріарха константинопольскаго (а также преніе Панагіота съ Азимитомъ), толковое евангеліе Өеофилакта Болгарскаго, цва учительныхъ евангелія: Іоанна Златоуста и патріарха Каллиста, три (или больше) Патерика (азбучный, іерусалимскій и одинъ изъ скитскихъ), житіе Григорія Омиритскаго, Маргаритъ Іоанна Златоуста, Тактиконъ Никона Черногорца, Діоптра инока Филиппа, Похвала твари Богу Георгія Писидійца, Стефанить и Ихнилатъ, христіанизованная Александрія.

шенія съ колонією южно-славянской (болгарской). Интересуясь книжнымъ деломъ, она съ одной стороны добывала отъ южныхъ славянъ ихъ книги, изготовляла съ нихъ списки, отправляла ихъ на родину, съ другой доставляла южнымъ славянамъ неизвъстные имъ русские тексты и хлопотала объ свъркъ послъднихъ съ греческими оригиналами. Сверхъ того, нѣкоторые члены русской колоніи, болье или менье знакомые съ треческимъ языкомъ, сами предпринимали исправление своихъ текстовъ. Одному изъ нихъ принадлежитъ исправленный по греческому оригиналу текстъ Евангелія, дошедшій до насъ въ константинопольскомъ спискъ 1383 года. Другому—также исправленный (и сильно исправленный) текстъ всего Новаго Завъта, сохранившійся въ томъ чудовскомъ спискъ половины XIV въка, который обыкновенно считается принадлежащимъ перу св. митрополита Алексія и который написань также въ Константинополь".

Предполагають, что въ то же время увеличилась и русская колонія на Авон'ь, но она была мен'ве д'ятельна въ литературномъ отношении и имъла сношения преимущественно съ болгарами; вследствіе этого сербскіе памятники техт вековъ оставались у насъ неизвъстны или ръдки, или приходили черезъ болгаръ. Наконецъ, какъ упомянуто, приходили на Русь сами южнославянскіе діятели, какт Кипріант, Григорій Самвлакт и Пахомій. Мало изв'єстно о томъ, насколько они участвовали въ переселеніи къ намъ южно-славянскихъ памятниковъ. "Кажется, эти выходны сдълали для Россіи лишь одно: они своею властію или влінніемъ много способствовали замѣнѣ у насъ болѣе или менье неисправныхъ богослужебныхъ книгъ, бывшихъ до нихъ въ общемъ употреблени, — исправными, только-что перенесенными въ Россію отъ южныхъ славянъ. Во всякомъ случав, современники охотно дълали списки съ принадлежавшихъ Кипріану богослужебныхъ текстовъ и хвалили его за его заботы объ исправлени книжномъ".

Это вліяніе южно-славянской письменности на русскую въ XIV —XV въкъ, по словамъ того же изслъдователя, было очень важно. "Благодаря ему, русская письменность обновилась во всёхъ отношеніяхъ. Конечно, зам'вна однихъ начертаній буквъ другими и одной ореографіи другою не имбетъ ценности; но этого уже никакъ нельзя сказать объ замънъ неисправныхъ текстовъ богослужебныхъ и другихъ книгъ исправными и о перенесеніи въ Россію значительнаго количества неизв'єстныхъ въ ней ран'ье, почти исключительно переводныхъ, сочиненій. Необходимо признать, что по окончаніи южно-славянскаго вліянія русская литература оказаласы увеличившеюся почти вдвое и что вновы полученныя ею литературныя богатства, отличаясь разнообразіемъ, удовлетворяли всевозможнымъ потребностямъ и вкусамъ, и давали обильный матеріаль русскимь авторамь. Едва ли можно сомнаваться, что безъ этихъ богатствъ мы не имали бы ни сочиненій Нила Сорскаго, ни своего Хронографа, перваго русскаго труда по всеобщей исторіи, ни Азбуковника съ его статьями по грамматикв и ореографіи Замвтимъ только, что не было здёсь удовлетворенія "всевозможнымъ потребностямъ и вкусамъ", если не понимать этихъ потребностей и вкусовъ по тесному умственному поризонту тогдашней русской книжности: южнославянская письменность мало расширила образовательныя средства и, быть можеть, еще содъйствовала церковной исключительности, которая съ этихъ поръ и впоследстви такъ ограничивала возможность болье широкаго просвъщенія. Южно-славянское вліяніе было изв'єстнымъ возбужденіемъ только при мрачныхъ условіяхъ русской жизни, когда татарское иго еще не было свергнуто.

Южно-славянская письменность тъхъ въковъ имъла еще одну черту, которая повторилась и въ нашей. Южно-славянскіе писатели, --между прочимъ дъйствовавшіе у насъ, --воспитаны были въ другой школъ, болъе знакомой съ реторическими ухищреніями; и подъ ихъ вліяніемъ распространялся реторическій стиль, надолго укрупившійся у нашихъ книжниковъ. Если бывали между южно-славянскими писательми люди съ большою начитанностью и дарованіемъ, то у людей безъ этого дарованія и безъ настоящаго глубокаго содержанія, но желавшихъ блистать ученостью, развилось до непомърныхъ размъровъ то, что называли "добрословіемъ". Это бываль наборъ пышныхъ словъ, доходившій неръдко до полной безсмыслицы 1). Эта манера между прочимъ отразилась и въ житінхъ. Въ это время житіе вообще получаетъ новый характерь: въ немъ становится важнымъ не столько сообщение фактовъ, сколько поучение въ аскетическомъ духъ, и для этого последняго въ изобили применено было южно-славянское "добрословіе" и "плетеніе словесь". Старыя житія, въ которыхъ этого не было, стали казаться неудовлетворительными, и теперь сочли нужнымъ писать ихъ вновь, составлять новыя редакціи. Въ этомъ направленіи работаль уже Кипріанъ, составившій новую редакцію житія митрополита Петра, но въ

<sup>1)</sup> Примъры такого добрословія изъ старой сербской письменности приведены въ книгъ Гильфердинга: "Боснія, Герцеговина и старая Сербія". Сиб. 1859, стр. 277—279.

особенности Пахомій Логоветь; рядомъ съ ними ставять еще "премудраго" Епифанія, автора житій Стефана Пермскаго и Сергія Радонежскаго (въ первой половинѣ XV вѣка). Епифаній писаль уже въ новомъ стилъ: начитанный въ литературъ житій русскихъ и переводныхъ, въ церковномъ красноръчіи, онъ обильно расточаль въ своихъ житіяхъ реторическія фигуры и многословіе, и такъ любилъ "плетеніе словесъ", что для описанія нрава Сергія подобраль восемнадцагь прилагательныхь, а для Стефана двадцать пять. "Епифаній не быль москвичь, —замічаеть г. Ключевскій, —и не смотр'вль на событія московскими глазами: какъ въ жизни Стефана онъ упрекнулъ москвичей за недостаточное признаніе подвиговъ пермскаго просв'ятителя, такъ въ правдивомъ разсказъ о переселении Сергіева отца изъ Ростова не задумался выставить главной причиной событія московскія насилія" 1). Но премудрый Епифаній быль еще превзойдень сербиномъ Пахоміемъ, іеромонахомъ Святой Горы, который сталъ однимъ изъ плодовитъйшихъ писателей XV въка. Онъ много работаль надъ житіями, и житія, переделанныя имъ или его учениками и последователями въ этомъ новомъ вкусе изъ старыхъ житій, могли служить образчикомъ новаго стиля: біографическій матеріаль стараго житія обыкновенно теряль свою прежнюю характерность и закрывался реторическими общими мъстами, и жизнеописание становилось всего больше поводомъ для поучительной реторической декламаціи.

Пахомій, —по словамъ г. Ключевскаго, — "вышелъ изъ средоточія православной греко-славянской образованности XIV—XV в., изъ Святой Горы, и вынесъ оттуда высокое понятіе объ охранительной силь родной письменности для племени... Пахомія много читали въ древней Руси и усердно подражали пріемамъ его пера: его творенія служили едва ли не главными образцами, по которымъ русскіе агіобіографы съ конца XV в. учились искусству описывать жизнь святого". Въ глазахъ русскихъ книжниковъ XV в. это быль человъкъ "отъ юности усовершившійся въ писаніи и во всёхъ философіяхъ, превзошедшій всёхъ книжниковъ разумомъ и мудростію". "Такой человъкъ быль нужень на Руси въ XV в., и потому, когда онъ явился здъсь, великій князь и митрополить съ соборомъ, новгородскій владыка и игуменъ монастыря обращались къ нему съ просьбами и порученіями написать о томъ или другомъ святомъ. Достаточно пересчитать творенія Пахомія, приведенныя въ изв'єстность, чтобы вид'єть,

<sup>1)</sup> Ключевскій, стр. 78 и далье, 131.

для чего собственно было нужно на Руси его перо и что новаго внесло оно въ русскую письменность. Пахомій написаль не менъе 18 каноновъ и 3 или 4 похвальныя слова святымъ, 6 отдельныхъ сказаній и 10 житій; изъ последнихъ только 3 можно считать оригинальными произведеніями, остальныя-новыя редакціи или переложенія прежде написанныхъ біографій. Запасъ русскихъ церковныхъ воспоминаній, накопившійся къ половинъ XV в., надобно было ввести въ церковную практику и въ составъ душеполезнаго чтенія, обращавшагося въ ограниченномъ кругу грамотнаго русскаго общества. Для этого надобно было облечь эти воспоминанія въ форму церковной службы, слова или житія, въ тв формы, въ какихъ только и могли они привлечь вниманіе читающаго общества, когда последнее еще не видело въ нихъ предмета не только для научнаго знанія, но и для простого исторического любопытства. Въ этой стилистической переработкъ русскаго матеріала и состоить все литературное значеніе Пахомія... Воспроизводя тоть или другой источникъ, Пахомій нисколько не заботился о томъ, чтобы исчерпать его вполнъ; недостатокъ непосредственнаго знакомства съ дъйствительностью онъ восполнялъ реторикой житій, которая многому давала невърную окраску". Наконецъ, по разнымъ соображеніямъ онъ не особенно гнался за точностью фактовь. Летописець, упоминая о томъ, какъ Пахомій по порученію высшей власти писаль слово о обрътени мощей св. Петра, въ 1472, прибавляетъ: "а въ словъ томъ написа, яко въ тълъ (т.-е. нетлъннымъ) обръли чудотворца, невърія ради людскаго, занеже кой толко не въ тълъ лежитъ, тотъ у нихъ не святъ, а того не помянутъ, яко кости наги источають исцівленій —по словамь г. Ключевскаго, замѣчаніе, можеть быть единственное въ древне-русской литературѣ 1).

Пахомій быль какь бы оффиціальнымь составителемь житій и каноновь и пользовался великой славой; его звали и въ Москву и въ Новгородъ, чтобы пользоваться его искусствомъ, и его дѣятельность ие осталась безъ плодовъ. Въ литературѣ житій XVI вѣка и позднѣе прочно установилось "добрословіе".

Къ южно-славянскому книжному искусству обращались и въ XVI въкъ. "Еще во времена Макаріева управленія новгородской епархіей,—говорить г. Ключевскій,— Соловецкая братія посылала монаха Богдана на славянскій югъ съ порученіемъ отыскать тамъ искусное перо для новаго изложенія житія своихъ

<sup>1)</sup> Собр. Летоп. VI, стр. 196; Ключевскій, стр. 165—167.

основателей. Богданъ воротился съ двумя похвальными словами (св. Савватію и Зосим'в), написанными инокомъ Львомъ Филологомъ... Въ литературномъ отношении торжественныя редакции Филолога служили такими же образцами для русской агіобіографіи въ ея дальнъйшемъ реторическомъ развитіи, какими были творенія земляка его Пахомія при образованіи реторическаго стиля житій въ древне-русской литературь... И къ старому житію продолжали делать пристройки. Посылка въ чужую землю за жизнеописаніемъ отечественныхъ святыхъ всего лучше объясняетъ, почему съ такимъ же порученіемъ обратились къ Максиму Греку"... Въ старомъ житіи Савватія и Зосимы не было предисловія; его написаль Максимъ Грекъ, замвчая, что началъ "еже ко древнему и новыя прикладывати".... Историкь замвчаеть, что вліяніе Филолога отразилось, между прочимъ, на изв'єстномъ писатель XVI выка Зиновіи Отенскомь, вы его похвальных словахь русскимъ святымъ. "Въ словахъ Зиновія зам'ятно сильное вліяніе сербскаго Филолога, сказавшееся въ изысканной вычурности фразы, обиліи формъ и оборотовъ южно-славянскаго книжнаго языка и даже въ литературныхъ пріемахъ" 1).

Особенное распространение литературы "житій", "каноновъ", "чудесъ" приведено было дъятельностью знаменитаго митрополита Макарія, а именно, эти произведенія понадобились при канонизаціи русскихъ святыхъ на соборахъ 1547 и 1549 годовъ. Тотъ же историкъ житій отмъчаеть, что это новое движеніе, возбужденное канонизаціей и церковно-историческими наклонностями Макарія, можеть быть признано однимь изъ наиболье замьтныхъ проявленій централизаціи, которая развивалась въ русской церкви, рядомъ съ государственной, но что оно не приносило съ собой никакого новаго литературнаго успъха: оно "только утверждало господство установившихся литературныхъ формъ житія, не внося потребности въ болъе широкомъ изученіи и въ менъе условномъ понимании историческихъ фактовъ". Въ результать произошло только внъшнее размножение этой литературы, — "въ четверть въка написано было о русскихъ святыхъ не меньше, чемъ въ сто летъ, следовавшихъ за смертью Макарія"<sup>2</sup>). Но рядомъ съ этими изукрашенными оффиціальными житіями, развивались и другія, гораздо болье простого стиля, болъе близкія къ жизни, появленіе которыхъ объясняется тъмъ, что онъ составлялись независимо отъ оффиціальныхъ требованій, не ставили себъ цълью быть именно церковнымъ документомъ,

<sup>2</sup>) Ctp. 227, 231, 243.

<sup>1)</sup> Ключевскій, стр. 268—270.

а хотѣли только сохранить воспоминаніе о славившемся мѣстномъ подвижникѣ и писались людьми, не ухищренными въ "философіяхъ" 1): у настоящихъ книжниковъ, конечно, гораздо выше цѣнились тѣ произведенія, которыя преисполнены были добрословіемъ и плетеніемъ словесъ.

Новымъ источникомъ историческихъ свъдъній являлся Хронографъ. Этимъ именемъ обозначалась первоначально переводная византійская л'ятопись—Амартола, Малалы, изв'ястных еще нашимъ старъйшимъ лътописцамъ, Манассіи. Позднье, подъ Хронографомъ подразумъвался компилятивный памятникъ, собранный главнымъ образомъ изъ тъхъ же писателей и дополненный изъ другихъ византійскихъ источниковъ, изъ русскихъ лѣтописей, изъ нъсколькихъ памятниковъ южно-славянской исторической литературы, наконецъ изъ отдельныхъ сказаній. Хронографъ въ последніе века старой письменности быль одною изъ самыхъ распространенныхъ книгъ: это была единственная книга по всеобщей исторіи, рядомъ съ которою излагалась также и русская. Изследование Хронографа, сделанное въ шестидесятыхъ годахъ въ замѣчательной книгѣ Андрея Попова, представляло большую трудность именно по массъ матеріала, какой представляли сотни рукописей въ разнообразныхъ редакціяхъ, произвольно переплетавшихся между собою. По общему обычаю старой книжности, уклонявшейся отъ книгопечатанія, когда оно действовало уже давно на западѣ, Хронографъ остался произведеніемъ неизвѣстнаго автора; объемъ его не быль установленъ. Это быль сборникъ, содержание котораго книжникъ могъ измънять по усмотрънію, переставляя статьи, дополняя ихъ прибавками изъ какихъ-нибудь новыхъ источниковъ, такъ что каждый новый списовъ могъ быть особой редакціей. Разобравшись въ массъ рукописей изъ разныхъ собраній Москвы и Петербурга, упомянутый изследователь пришель къ заключению, что рукописи Хронографа распадаются на нъсколько главныхъ отдъловъ, которые отчасти были одновременными варіантами его основного содержанія, отчасти были ступенями въ постоянномъ возростаніи сборника. Старъйшей формой Хронографа А. Поповъ считалъ такъ-называемый Еллинскій и Римскій л'ятописецъ, составленный въ XV въкъ; далъе слъдуетъ собственный Хронографъ, состав-

<sup>1)</sup> Объясненіе происхожденія этого стиля житій у Ключевскаго, стр. 365 и далье. Ср. также стр. 209, 269 и др. (о льтописныхъ повъстихъ, составленныхъ тайкомъ отъ церковныхъ властей).

леніе котораго пом'вчено 1512 годомъ; вторая редакція Хронографа, доведенная до воцаренія Михаила Өедоровича, съ новымъ предисловіемь, съ другимъ распорядкомъ статей и съ новыми добавленіями, составлена въ 1617 году, хотя въ различныхъ спискахъ историческое изложение продолжено до воцарения Алексъя Михайловича; наконецъ, нѣсколько видовъ Хронографа особаго состава, доходящихъ до второй половины XVII въка. Такъ-называемая вторая редакція Хронографа отличается отъ его старъйшихъ формъ въ особенности тъмъ, что въ то время какъ первыя собраны исключительно изъ византійскихъ и южно-славянскихъ источниковъ и русскихъ лътописей и историческихъ сказаній, вторая редакція въ первый разъ представляеть заимствованія изъ Всемірной хроники Мартина Бъльскаго и латинскихъ Космографій: это быль одинь изь первыхь фактовь польскаго вліянія па нашу старую письменность... Изъ того, что мы говорили раньше о томъ, какъ долго послѣ Петровской реформы держалась книжная старина, можно впередъ угадывать, что Хронографъ и теперь имълъ своихъ читателей: такъ это дъйствительно и было, — списки XVIII въка неръдки.

Изъ прежнихъ изследованій, кроме упомянутаго въ тексте, назовемъ еще: Кубарева, "Несторъ первый писатель россійской исторіи, церковной и гражданской", въ "Русскомъ Историческомъ Сборникв", кн. IV, М. 1842; Бъляева, о Несторовой льтописи, въ "Чтеніяхъ" московскаго Общества исторіи и древностей, 1847, № 5.

- Сухомлиновъ, О древней русской лътописи, какъ памятникъ литературномъ, въ "Ученыхъ Запискахъ" И отдъленія Академіи,

- Срезневскій, Памятники Х-го въка до Владиміра Святого, въ "Извъстіяхъ" Академіи Наукъ, т. III, 1854 (и въ "Йсторическихъ чтеніяхъ" и пр. Спб. 1855, стр. 1—26); Изслъдованія о льтописяхъ новгородскихъ, въ "Извъстіяхъ" т. ІІ; Чтенія о древнихъ русскихъ льтописяхъ. Спб. 1862 (изъ Записокъ Ак. Н.).

— Костомаровъ, Лекціи по русской исторіи. Спб. 1861. — Бестужевъ-Рюминъ, О составъ русскихъ лътописей до конца XIV въка. 1) Повъсть временныхъ лътъ. 2) Лътописи южно-русскія. Спб. 1868 (отдёльно изъ "Летописи занятій Археограф. Коммиссіи", выпускъ IV).

Изследованія продолжаются до сихъ поръ. Назовемъ А. Маркевича, О летописяхъ. Изъ лекцій по русской исторіографіи. Одесса, 1883 (выпускъ 1); О русскихъ лътописяхъ. Одесса, 1885 (выпускъ II).

- Н. Янишъ, Новгородская лътопись и ея московскія передълки,

въ "Чтеніяхъ", 1874, кн. ІІ, и отдёльно.

— И. Тихомировъ, изследованія о летописяхъ Тверской, Исков-

ской и Лаврентьевской въ Журналѣ минист. просв. 1876, № 2; 1883. № 10 и 1884, № 10.

 І. Сениговъ, Историко-критическія изследованія о Новгородскихъ лътописяхъ и о россійской исторіи В. Н. Татищева, въ "Чте-

ніяхъ", 1887, кн. IV и отдъльно, 1888. — Заслуживаетъ вниманія, къ сожальнію неоконченный, трудъ Л. И. Лейбовича: Сводная льтопись, составленная по всъмъ изданнымъ спискамъ лѣтописи. Выпускъ первый. Повъсть временныхъ лѣтъ. Спб. 1876.

— А. А. Шахматовъ, Хронологія древнейшихъ русскихъ лето-

писныхъ сводовъ, въ Журн. мин. просв. 1897, апръль.

Исторія самаго раскрытія л'втописи съ XVIII в'яка, ихъ изданія и изследованія бывала излагаема не однажды, хотя и не сполна. См. біографію Шлёцера, обзоры "Исторіи" Карамзина, біографіи митр. Евгенія, П. М. Строева, обозрѣніе дѣятельности Археографической Экспедиціи и Коммиссіи, отділь источниковь въ "Исторіи" Б.-Рюмина и пр. См. также недавнія брошюры: А. С. Архангельскаго, "Первые труды по изученю начальной русской летописи". Казань, 1886 (изъ Ученыхъ Записокъ); Н. И. Полетаева, Разработка русской исторической науки въ первой половинъ XIX столътіи. Спо. 1892 (изъ "Библіографа"),

— Историческія сказанія этой эпохи — льтописныя, проложныя и отдъльныя; церковныя и свътскія, между прочимъ дружинныя; склада поучительнаго, эпическаго и реторическаго — еще не были разсмотръны въ полномъ составъ. Древнъйшимъ изъ нихъ посвящена книга И. П. Хрущова, О древне-русскихъ историческихъ повъстяхъ и сказаніяхъ. XI—XII стольтіе. Кіевъ, 1878. Изследованія о прологь названы выше. О дальнъйшихъ сказаніяхъ у Соловьева, т. IV; Б.-Рюмина, стр. 37-42.

— Сказаніе о нашествіи Батыя на русскую землю, въ Полн. Собраніи Л'втописей, І, стр. 196— 199; пов'ясть о разореніи Рязани ("Приходъ чюдотворнаго Николина образа Зарайскаго иже бъ изъ Корсуня града въ предълы Резанскіе ко князю Өедору Юрьевичю Резанскому во второе лъто по Калкскомъ побоищъ"), "Временникъ" моск. Общ., XV, 1852, стр. 11—21; Срезневскаго, Сведенія и заметки,

№ XXXIX.

- Объ убіеніи князя Михаила Черниговскаго и боярина его Өеодора въ ордъ отъ царя Батыя, въ Собр. Льтоп. V, стр. 182 — 186; въ Четіихъ-Минеяхъ, Макарія, изд. Археогр. Комм., 1869, подъ 20 сентября; у Макарія, Ист. церкви, т. V; ср. Ключевскаго, стр. 146—147.

- Объ убіеній князя Михаила Тверского въ ордъ отъ царя Озбяка въ Собр. Летоп. V, стр. 207—215; VII, стр. 188—198, и др.;

ср. Ключевского, стр. 71-74, 170.

— Объ Александръ Невскомъ (о побъдъ надъ шведами) въ Собр. Льтоп. V, стр. 2—6; Сказаніе о св. Александръ Невскомъ (арх. Леонида) въ изданіяхъ Общ. люб. др. письм. 1882. Ср. Ключевскаго, стр. 65-71.

— О благовърномъ князъ Довмонтъ борьба Новгорода и Пскова съ ливонцами и Литвою, въ Собр. Летоп. IV, стр. 180 — 183; V.

стр.: 6-8.

— Рукописаніе Магнуса, короля свѣйскаго (о борьбѣ Новгорода со шведами), въ Собр. Лѣтоп. V, стр. 227; VII, стр. 216; Древняя Росс. Вивлюника, ч. XV. Ср. Голубинскаго въ жизнеописаніи митр. Өеогноста, въ Богослов. Вѣстникѣ, 1893, № 1.

— О нашествій Тохтамыша, въ Собр. Льтон. IV, стр. 84—90.

— О нашествій Темиръ-Аксака, въ Собр. Лѣт. IV, стр. 124—128. — О побоищѣ Витовта съ царемъ Темиръ-Кутлуемъ, въ Собр.

Лътоп. IV, стр. 103; V, стр. 251.

— Сказанія о Димитріи Донскомъ и Мамаевомъ побоищъ, въ Никоновской летописи, IV, стр. 86—128; въ Исторіи Госуд. Росс., т. V; въ Р. Истор. Сборникъ, т. Ш. М. 1838 (Повъданіе и сказаніе о побоищ'в в. к. Димитрія Ивановича Донского, изд. И. Снегиревымъ, I—XVI, 1—68, и прибавленія, 69—80; Слово о житіи и о преставленіи вел. князя Димитрія Ивановича царя русскаго, 1389 г., стр. 81 — 106); въ Собр. Лътоп. IV, 75; VI, 90; VIII, 34 и далъе. Слово о великомъ князѣ Дмитріѣ Ивановичѣ и о братѣ его князѣ Володимиръ Андреевичъ, яко побъдили супостата своего царя Мамая, издано Ундольскимъ во "Временникъ", кн. XIV, 1852, стр. 1—8, съ предисловіемъ Бѣляева, III—XIV, и Срезневскимъ въ "Извѣстіяхъ" VI, 337; VII, 96 и въ Ученыхъ Запискахъ, V, 57 ("Задонщина великаго князя господина Дмитрія Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича") и отдёльно. Спб. 1858. А. Смирновъ, Третій списокъ Задонщины по Синод. скорописному сборнику XVII въка, въ Р. Филол. Въстн., 1890.

Обзоръ сказаній о Мамаевомъ побоищѣ, и обзоръ мнѣній ученыхъ въ указанномъ выше изслѣдованіи С. Тимоееева. Ср. статью Б.-Рюмина "Димитрій Донской" въ Энц. Словарѣ, Брокгауза и Ефрона.

Въ печати сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ является впервые въ Синопсисѣ конца XVII вѣка (ср. Милюкова, Главныя теченія русской истор. мысли. М. 1897, стр. 11); затѣмъ оно стало достояніемъ народной литературы въ дубочныхъ картинкахъ. Текстъ, воспроизведенный у Ровинскаго подъ № 303, по его объясненію заимствованъ почти безъ измѣненій изъ Синопсиса, въ изд. 1680, стр. 72—103 (Р. Нар. карт. II, 29; IV, 380—383. V, 71—73). Наконецъ, Мамай является въ сказкахъ (см. Аванасьева).

Изъ того же Синопсиса перешло въ лубочныя картинки сказаніе объ освобожденіи Бългорода отъ осады печенъговъ (Ровинскій, II, 15;

IV, 380; V, 70).

Вопросу о житіяхъ посвящено было до сихъ поръ не мало болѣе или менѣе важныхъ трудовъ. Послѣ "Исторіи русской словесности" Шевырева, "Исторіи русской церкви" Макарія, "Обзора духовной литературы" Филарета и пр., которые касались литературы житій, или непосредственно принимая ихъ содержаніе или прилагая къ нимъ лишь первоначальную критику степени ихъ исторической достовѣрности, въ числѣ первыхъ трудовъ, гдѣ затронутъ былъ цѣлый вопросъ легендарной поэзіи и даны примѣры детальнаго разбора нѣкоторыхъ сказаній, были:

— Историческіе очерки русской народной словесности и искусства Ө. И. Буслаева, Спб. 1861, два тома. Здѣсь: разборъ смолен-

житія.

ской легенды о святомъ Меркуріи, ростовской легенды о Петрѣ царевичѣ ордынскомъ; "Идеальные женскіе характеры древней Руси" (Мареа и Марія, Юліанія Лазаревская); "Новгородъ и Москва"; "Литература русскихъ иконописныхъ подлинниковъ"; "Видѣніе Мартирія, основателя Зеленой пустыни"; муромская легенда о Петрѣ и Февроніи въ сопоставленіи съ пѣснями древней Эдды о Зигурдѣ и пр. Раньше авторъ касался древней легенды въ "Лѣтописяхъ русской литературы о древности" Тихонравова, т. Ш и IV.

Ив. Некрасовъ, "Зарождение національной литературы въ съ-

верной Руси". Часть перван (второй не было). Одесса, 1870.

— В. Ключевскій, "Древне-русскія житія святыхъ, какъ историческій источникъ". М. 1871, — лучшее критическое изследованіе объ историческомъ значеніи житій, времени ихъ написанія, ихъ различныхъ редакціяхъ и т. д.; трудь замечательный темъ боле, что авторь работаль почти исключительно на основаніи рукописей.

- В. Яковлевъ, Древне-кіевскія религіозныя сказанія. Варшава,

1875.

— В. Васильевь, "Исторія канонизаціи русскихь святыхь". М. 1893 (Изъ "Чтеній" московскаго Общ.). Этоть трудь послужиль поводомъ къ общирному и, по обычаю, весьма обстоятельному изследованію Е. Голубинскаго: Исторія канонизаціи святыхъ въ русской церкви. Сергіевъ Посадъ, 1894.

Пересказы содержанія житій въ книгѣ архіепископа Филарета: "Русскіе святые", 1861—1868. Библіографическій обзоръ рукописей и изданій въ книгѣ Н. Барсукова: "Источники русской агіографіи". Спб. 1889. Обзоръ цѣлаго состава древнихъ русскихъ святыхъ въ

книгь арх. Леонида: "Святая Русь". Спб. 1891.

Старые тексты житій и легендарныхъ сказаній въ составъ льтописи въ "Полномъ Собраніи русскихъ льтописей" и въ старыхъ изданіяхъ Степенной книги, Никоновской л'ятописи и пр., и отд'яльно въ "Православномъ Собесъдникъ" (житіе пр. Антонія Римлянина, св. Леонтія и Исаія ростовскихъ, Авраамія смоленскаго, 1858; сказаніе о Петръ царевичь Ордынскомъ, житіе Савватія и Зосимы соловецкихъ, Трифона Печенгскаго, 1859; Елеазара Анзерскаго, 1860; Никодима Кожеозерскаго, 1865 и пр.); въ "Духовномъ Въстникъ"; въ "Памятникахъ старинной русской литературы", Костомарова: (житіе Стефана Пермскаго-Епифанія Премудраго; житія новгор. архіепископовъ Моисея и Евенмія, составленныя Пахоміемъ; арх. Іоны, юродиваго Михаила Клопскаго, Евфросина Псковскаго; сказаніе о бъсноватой женъ Соломоніи, изъ чудесъ Прокопія Устюжскаго и проч.) въ различныхъ изданіяхъ Срезневскаго, въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности (житіе св. Алексія, Пахомія Логовета, 1877; сказаніе о чудесахъ Владимирской иконы Божіей Матери, 1878; житіе св. Димитрія царевича, преп. Варлаама Хутынскаго, житіе преп. Филиппа Ирапскаго, 1879 — 1881; житіе преп. Сергія чудотворца и похвальное слово ему, Епифанія, 1885; житіе преп. Евфросиніи Суздальской, 1889; житіе преп. Стефана Комельскаго, сказаніе о чудесахъ Тихвинской иконы Богородицы, 1892; житіе преп. Прокопія устюжскаго, 1893), въ Четінхъ-Минеяхъ Макарія, издаваемыхъ Археогр. Коммиссіей, и пр.

Изысканія объ отдельныхъ житіяхъ: о житіи Михаила Клопскаго въ книге Некрасова "Зарожденіе" и пр., 1870; обширный трудъ Е. Голубинскаго, вызванный пятисотльтиемъ кончины преп. Сергія: "Преподобный Сергій Радонежскій и созданная имъ Троицкая Лавра. Жизнеописаніе преподобнаго Сергія и путеводитель по Лавръ". Сергіевъ Посадъ, 1892. (На разборъ этой книги въ журналъ "Странникъ" 1893, январь, г. Г. отвъчаль въ "Богословскомъ Въстникъ", 1893, № 10—11, именуя автора разбора "поклонникомъ студнъйшихъ боговъ лжи, клеветы, инсинуацій и диффамаціи"). Первое печатное изданіе житія Сергія Радонежскаго сділано было келаремъ Троицкаго монастыря Симономъ Азарьинымъ въ 1646; о другихъ изданіяхъ и рукописяхъ см. у Голубицкаго, стр. 75 — 81. Его же, Митрополитъ всея Россіи св. Петръ. Сергіевъ Посадъ, 1892 (изъ Богослов. Въстника, 1893, № 1). А. Кадлубовскаго, Очерки по исторіи древне-русской литературы житій святыхъ (изследованіе о житіи преп. Авраамія Ростовскаго), въ Р. Филол. Въстникъ, 1897, стр. 117-159.

Объ отношеніяхъ южно-славянскихъ:

— А. Соболевскій, Южно-славянское вліяніе на русскую письменность въ XIV—XV вѣкахъ. Спб. 1894. Въ приложеніяхъ: списокъ литературныхъ произведеній, появившихся въ нашей литературѣ послѣ половины XIV вѣка; списокъ русскихъ рукописей, писанныхъ въ Константинополѣ; списокъ русскихъ монаховъ на Асонѣ въ XIV—XV в. и пр. Стр. 30.

— О Пахомій, кром'в Ключевскаго, писаль особо Ив. Некрасовъ: "Пахомій Сербъ, писатель XV в'єка", въ Запискахъ Новоросс. университета. VI, стр. 1—99. Одесса, 1871, впрочемъ весьма запутано.

— М. Сперанскій, Дѣленіе исторіи русской литературы на періоды и вліяніе русской литературы на юго-славянскую. Варшава. 1896 (изъ Р. Филол. Вѣстника),—частію.

О Хронографъ указано выше изслъдованіе Андрея Попова: "Обзоръ хронографовъ русской редакціи". М. 1866—69, и къ этому "Изборникъ славянскихъ и русскихъ сочиненій и статей, внесенныхъ въ хронографы русской редакціи". М. 1869; изъ новыхъ изысканій укажемъ еще замѣчанія В. Истрина въ книгъ объ Александріи (см. ниже), и М. Сперанскаго, Сербскіе хронографы и русскій первой редакціи. Варшава. 1896 (изъ Р. Филол. Въстника).

## ГЛАВА ІХ.

МБСТНЫЯ ЧЕРТЫ ИСТОРИЧЕСКИХЪ ОКАЗАНІЙ И ЛЕГЕНДЫ.

Областныя черты старой русской жизни. — Сказаніе о св. Андрев. — Мѣстныя лѣтописи. — Развитіе легендарной поэзіи. — Кіевъ. Новгородъ. — Ростовъ. Смоленскъ. Владиміръ. Тверь. Москва. — Повѣсть о бѣломъ клобукъ.

Въ произведеніяхъ древняго періода, — въ лѣтописи, поученіи, остаткахъ поэзіи, — ясно высказывалось сознаніе національнаго единства, хотя древняя Русь не имѣла политическаго центра. Не только Новгородъ чувствовалъ себя независимымъ отъ Кіева, но и другіе крупные города ревниво берегли мѣстные интересы: это не было только слѣдствіемъ соперничества князей, а стародавняя отдѣльность земель и племенъ, которая еще держалась на первыхъ порахъ государственности. Еще хранилась вѣчевая жизнь, и любовь къ мѣстной родинѣ чувствовалась сильнѣе, котда народъ имѣлъ свое участіе въ рѣшеніи ея дѣлъ и отношеній. Едва ли сомнительно, что при политическомъ устройствѣ, которое менѣе насильственно отнеслось бы къ областной жизни, чѣмъ то было въ наши средніе вѣка, сохраненіе этихъ живыхъ мѣстныхъ интересовъ могло быть очень благопріятно для успѣховъ народнаго развитія.

Дальнъйшій историческій періодъ нашелъ себъ новый центръ, который послѣ нѣсколькихъ вѣковъ борьбы со стариной сдѣлался національнымъ центромъ. Москва вытѣснила прежнюю старину русской жизни и открыла новый порядокъ вещей. Когда Кіевъ былъ фактически отрѣзанъ татарами и Литвой, кіевское преданіе замерло. Новгородъ также стоялъ особнякомъ, еще сохраняя пока старый вѣчевой бытъ. Москва вносила стремленіе къ единовластному господству и отрицаніе племенной автономіи. Побѣда Москвы надъ отдѣльными княжествами и, наконецъ, надъ Новгородомъ, — побѣда, которая была необходимостью объеди-

ненія, но достигнута была мрачными средствами, стала переворотомъ въ цѣлой національной жизни. Параллельно съ этимъ установилось господство сѣверовосточной великорусской народности.

Возростаніе новаго народнаго типа и московской централизаціи происходило съ обычной медленностью историческаго процесса; новый періодъ быль однако чрезвычайно различень отъ стараго. Прежніе историки, действительно, мало замечали эту разницу, и въ совершившемся процессъ видъли только развитіе государственности изъ патріархально-родового общества. Еще меньше можно было замъчать разницу съ литературной стороны: подробности старой литературы не были еще раскрыты, --- наблюдаемо было только общее развитие на книжно-церковной почвъ. Въ сороковыхъ годахъ одни, какъ Шевыревъ, старую исторію и литературу понимали какъ gesta Dei, а другіе считали эти въка почти какъ потраченное время для общечеловъческаго развитія. Наконецъ, потребность выяснить историческій процессъ, создавшій московскую Россію, направила изученія на внутреннюю, народную сторону вопроса, до тъхъ поръ оставленную почти безъ вниманія, между прочимъ, сторону этнографическую, мъстно-бытовую: таковы были изслъдованія Костомарова, Буслаева, Щапова, Кавелина, Забълина, и многихъ другихъ, поддержанныя изученіемъ современныхъ народно-бытовыхъ и поэтическихъ особенностей. Это была реставрація той старой федеративно-областной жизни, которая поглощена была московской централизаціей, и въ исторической переработкъ и сліяніи довершала образованіе великорусскаго типа. Историки, разныхъ направленій и съ разныхъ сторонъ, соглашались въ необходимости разыскать мъстныя народныя свойства нашего историческаго развитія; они приходили къ убъждению, что безъ этого не могли быть поняты и наши историческія свойства. Одинъ изъ нихъ замічаеть, что это изученіе необходимо и для нашего нынъшняго общественнаго сознанія. "Только подробнымъ осмотромъ и разслёдованіемъ мёстныхъ областныхъ памятниковъ отжившаго быта, - говоритъ г. Забълинъ, — мы достигнемъ возможности выяснить себъ наши областныя исторіи, а вмість съ ними и главный существенный вопросъ нашего современнаго сознанія, который неумолкаемо слышится въ каждомъ испытующемъ русскомъ умъ, именно вопросъ о томъ, въ чемъ истинный разумъ, и въ чемъ истинная сила русской жизни, въ чемъ существо русской народности? Теперешнимъ ходомъ нашей внутренней жизни мы поставлены въ ръшительную необходимость знать это не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ... Трудно дѣлать дѣло, и особенно народное дѣло, когда не сознаешь вполнѣ, въ чемъ его истина и гдѣ его ложь. А такое сознаніе только и можетъ дать народная исторія". Безъ точнаго знакомства съ мѣстными особенностями нашей исторической жизни "и наше плаваніе по жизненной исторической нашей рѣкѣ будетъ если не опасно, то трудно, тягостно, и можетъ потребовать излишнихъ и напрасныхъ усилій, напрасной траты времени и народныхъ дарованій, можетъ разстроитъ доброе народное дѣло. Мы должны хорошо и въ подробности знать—откуда мы плывемъ, гдѣ и куда плывемъ... Мы вообще думаемъ, что до тѣхъ поръ, пока областныя исторіи съ ихъ памятниками не будутъ раскрыты и подробно разсмотрѣны, до тѣхъ поръ всѣ наши общія историческія заключенія о существѣ нашей народности и ея различныхъ историческихъ и бытовыхъ проявленій будутъ голословны, шатки, даже легкомысленны" 1).

Первый мнимо-историческій фактъ, указанный въ льтописи о далекой старинъ русской земли-легенда о посъщении ея св. равноапостольнымъ Андреемъ — уже носить на себъ признаки мъстнаго преданія. Легенда разсказываеть, что Андрей, прибывъ изъ Синопа къ устью Днъпра и намъреваясь отправиться въ Римъ, поднялся вверхъ по рѣкъ, прибылъ на то мѣсто, гдъ посль быль Кіевь, и предсказаль, что будеть здысь славный городъ, процвътающій христіанствомъ; затъмъ Андрей пришель въ страну славянъ, гдъ послъ былъ Новгородъ, и замътилъ странный обычай жителей, которые парятся въ баняхъ и "никъмъ не мучимые, сами себя мучатъ". Церковные историки всего чаще принимали цъликомъ благочестивое преданіе, хотя уже митр. Платонъ сомнъвался въ его фактической достовърности. Новъйшіе изыскатели отвергають эту достовърность, и стараются только объяснить поводы и происхождение легенды. Греческия житія, которыя одни могли доставить древнимъ нашимъ книжникамъ свъдънія объ ап. Андрев, ничего не говорять объ его странствій къ славянамъ кіевскимъ и новгородскимъ, такъ что этотъ разсказъ, очевидно, русскаго происхожденія, шли народнаго, или книжнаго. Основаніемъ его было тщеславіе нашихъ предковъ, желавшихъ, чтобы и русское христіанство поставлено было въ связь съ первыми апостолами; а поводъ быль тотъ, что житія св. Андрея неясно упоминають о посъщеніи имъ "Скиоіи".

і) Опыты изученія русскихъ древностей и исторіи, Ц, стр. 108—109.

Одинъ критикъ легенды предполагаетъ, что легенда относительно нова, и именно явилась уже пость составления первоначальной льтописи, куда прибавлена только позднее, потому что въ другомъ мъсть той самой лътописи говорится, что "сдъ (въ русской земль) не суть апостоли учили", и что "теломъ апостоли не суть сдѣ были 1); притомъ подобная похвальба могла явиться лишь тогда, когда христіанство утвердилось прочно въ древней

Но легенда явилась и не позднве конца ХП или начала XIII вѣка, въ разцвѣтѣ кіевской литературы, и любопытна тѣмъ, что въ ней отразился мъстный элементь. "Замъчательна редакція пов'єсти, пом'єщенная въ л'єтописи, -говорить г. Голубинскій. — Серьезное по крайней м'єр'є на половину перем'єшано въ ней съ шуточнымъ и юмористическимъ, и апостолъ не совсъмъ скромнымъ образомъ употребленъ въ орудіе насмѣшки. Принадлежа Малороссіи (т.-е. южной Руси), редакція имбетъ цёлью на половину прославление Киева, на горахъ котораго апостолъ водрузилъ крестъ, на половину же осмънне великорусского (т.-е. съверно-русскаго) Новгорода, въ которомъ онъ чудился страннымъ великорусскимъ банямъ. Извъстно, что между разными областями изстари велись насм'вшки другь надъ другомъ, мирныя шутки, которыя однако при случав принимали и враждебный тонъ; лѣтопись представляетъ примѣры, когда воины передъ битвой перекорялись такими прозвищами. Этого рода насмъшку заключаеть въ себъ и легенда о св. Андреъ; южноруссъ, у котораго нътъ съверныхъ бань, говоритъ новгородцу: бывши у насъ въ Кіевъ, апостолъ изрекъ пророчество и, благословивъ наши горы, поставиль на нихъ кресть, а у вась, въ Новгородъ, подивился только на вашу хитрую выдумку—самимъ себя свчь и мучить, о чемъ разсказываль даже въ Римъ".

Развитіе легенды на этомъ не остановилось. Въ новгородскихъ редакціяхъ (въ болѣе позднихъ рукописяхъ) умалчивается о баняхъ, но говорится, что апостоль проповедоваль въ Новгородской области слово Божіе и на благословеніе оставиль свой жезлъ. Затъмъ "водружение" жезла пріурочено къ опредъленной мъстности: это было село "Друзино" — впослъдствіи знаменитое аракчеевское Грузино. Новгородская редакція хотіла сказать, что апостоль Андрей сделаль вы Новгороде даже больше, вы

<sup>1)</sup> Въ повъсти объ убіеніи варяговъ-христіанъ при Владиміръ-язычникъ. Голубинскій, Ист. церкви; Собр. Лізтописей, І, стр. 35. Къ этому можно прибавить еще другія подобныя питаты, противоръчащія легендь объ Андрев, напр. Собр. Льт. І, стр. 50, гдв опять говорится объ отсутствіи на Руси апостольскаго ученія, или стр. 12, гдъ учителемъ славянъ называется ап. Павелъ.

Кіев'в поставиль только кресть на пустыхь горахь, а зд'єсь и пропов'єдоваль, и оставиль свое благословеніе. Въ одномъ житіи XVI в'єка описывается самый жезлъ апостола Андрен "изъ незнаемаго ник'ємъ дерева", не погибавшій отъ пожара и съ подписью, повидимому на славянскомъ язык'є, — по мн'єнію г. Голубинскаго, в'єроятно занесенный изъ южныхъ странъ какимънибудь паломникомъ.

Время прекратило старые перекоры: кіевская легенда сохранилась въ лѣтописи, и стала общерусскимъ преданіемъ. Съ XVI вѣка, если не раньше, уже господствовалъ взглядъ, что русское христіанство начинается отъ апостола Андрея. Иванъ Грозный, въ спорѣ съ Поссевиномъ, доказывая древность русской вѣры, ссылался на "проповѣдъ" этого апостола въ русской землѣ, какъ на историческій фактъ. Арсеній Сухановъ, въ XVII вѣкѣ, въ спорахъ съ греками, также утверждалъ, что русскіе "приняли крещеніе отъ апостола Андрея".

Въ произведеніяхъ древняго періода нерѣдки проявленія мѣстнаго взгляда, который указывали на извѣстную областную самостоятельность. Особенность земель соединялась съ нѣкоторымъ просторомъ народной жизни въ вѣчевомъ порядкѣ, и слѣды ея остались въ цѣломъ рядѣ мѣстныхъ сказаній, до сихъ поръ вполнѣ не собранныхъ, но любонытныхъ какъ остатокъ исторической формаціи, затертой и покрытой другими позднѣйшими слоями. Какъ бы ни рѣшался вопросъ о "федерализмѣ" удѣльнаго періода и спасительности московскаго объединенія, любонытно видѣть, что развитіе областной жизни сопровождалось обиліемъ мѣстныхъ сказаній, какого не знаетъ позднѣйшее время, и въ нихъ можно наблюдать, между прочимъ, встрѣчу и столкновеніе областныхъ особенностей между собою и съ тѣмъ объединяющимъ потокомъ, который представляла Москва.

Лѣтописање, какъ мы раньше упоминали, уже въ первое время началось не только въ Кіевѣ и Новгородѣ, но и въ другихъ старѣйшихъ городахъ: областная лѣтопись бывала не только признакомъ личной любознательности, но вѣроятно и отголоскомъ политическихъ интересовъ общества. Начальная лѣтопись была уже сводомъ, въ который вошли извѣстія новгородскій, волынскій, полоцкій, муромскій, переяславскій и др. Мѣстная лѣтопись записывала событія съ точки зрѣнія своего города и своей земли; своды или сборныя лѣтописи, собирая свѣдѣній изъ другихъ областныхъ источниковъ, не могли имѣть исключительно мѣстнаго характера, но и здѣсь встрѣчаются иногда рядомъ извѣстія о событіяхъ съ очень несходной окраской. Новѣй-

шія изслідованія разъяснили мозаическій составъ літописи и, возстановляя факты по уцілівшимъ слідамъ, находять, что каждый крупный городъ, областной центръ, даже далекая, не долго просуществовавшая Тмутаракань, иміли или цілыя обширныя літописи, или отдільныя историческія записи.

Мы говорили выше объ историческихъ и легендарныхъ сказаніяхъ древняго періода, въ составъ лътописи и внъ ея. Въ среднемъ періодъ эта литература значительно разростается, опираясь на мъстную легенду. Въ разныхъ концахъ русской земли возникаетъ масса историко-легендарныхъ сказаній, сохраняющихъ память и славу мъстныхъ героевъ и святыхъ. Какъ народная жизнь распадалась въ удъльно-въчевомъ порядкъ на отдъльныя области, такъ въ литературъ мъстныя сказанія были выраженіемъ областныхъ автономій; мъстныя преданія береглись и тогда, когда политическая независимость областей была потеряна; онъ становились послёдними отголосками пережитой старины. Окончательная судьба этихъ сказаній была параллельна судьбъ самой мъстной жизни: какъ эта послъдняя была поглощена Москвой, такъ и мъстныя сказанія, историческія и легендарныя, слились въ общерусское содержаніе. Москва внесла ихъ въ свою свобственную исторію и признала м'ястных святыхъ.

Ө. И. Буслаевъ, который прежде другихъ оцънилъ историческое значение мъстныхъ сказаній, видить въ нихъ эпизоды великаго національнаго эпоса. Это д'яйствительно своего рода эпопея, записанная обыкновенво въ книжно-реторической формъ, но неръдко народная въ основаніи, потому что создавалась на половину въ монастырской и церковной средъ, на половину въ народь. По мьрь того, какъ христіанство становилось господствущей основой народныхъ върованій, для старой героической эпопеи уже не оставалось мъста въ дъйствительности, и ее смънила эпопея легендарная. Съ возроставшимъ упадкомъ языческой старины народное поэтическое и религозное чувство все больше примыкаетъ къ новому содержанію. Богатырей смінили благочестивые подвижники, героическій эпосъ смінился "житіемъ", которое, наконецъ, развилось въ обширный своеобразный циклъ. Біографы князей, особенно возбуждавшихъ сочувствіе народа, не довольствовались ихъ политическими и военными деяніями, и обыкновенно къ славъ мірскихъ подвиговъ старались прибавить славу благочестія и святости, — тогда и эти историческія повъсти становились "житіями". Святость проявлялась обыкновенно чудесами: онъ творились святыми и ихъ останками, и тогда описанія ихъ присоединались къ житіямъ; или исходили

отъ различныхъ святынь, знаменитыхъ иконъ, особенно Спасителя; Богоматери, и давали поводъ къ отдъльнымъ сказаніямъ.

Легендарная поэзія распространялась съ усп'яхами церковности и монашества: съ первыми монастырями она явилась въ Кіев'в, размножается потомъ везд'в, по мірь того, какъ церковность проникаеть въ нравы. Въ среднев вковой с верной Руси легенда была не менъе обильна, какъ самое монашество расширилось на съверъ несравненно сильнъе, чъмъ когда-нибудь на югв. Притомъ свверное монашество съ теченіемъ времени становилось болье и болье демократическимь: монастыри строились уже не въ городахъ, а въ дъйствительныхъ "пустыняхъ"; ихъ основателями и "братіей" бывали люди книжные, но простые здесь въ особенности быль просторъ для легенды. Пустынножительство въ дебряхъ и суровой природъ давало вдоволь случаевъ примънять извъстные образцы монашескихъ трудовъ и искушеній, борьбы съ плотью и б'єсами. Въ сравненіи со старой кіевской легендой, съверная обильнъе въ разработкъ бъсовскихъ приключеній, и связь легенды не съ монашескимъ только и книжнымъ содержаніемъ, но съ чисто-народнымъ повърьемъ и разсказомъ очевидна въ такихъ произведеніяхъ, какъ житіе Петра и Февроніи, или сказаніе о б'єсноватой жент Соломоніи (въ чудесахъ Прокопія Устюжскаго).

Въ народной средъ религіозныя представленія обыкновенно воспринимають въ себя отпечатки быта и нравовъ, въ формъ болье или менье грубой, или идеальной. Народная религія всегда требуетъ образовъ, наглядныхъ проявленій. Въ этомъ отношеніи между прочимъ, сказалось, съ теченіемъ исторіи, ръзкое различіе между югомъ и свверомъ: первый гораздо больше способенъ былъ держаться отвлеченно-нравственнаго характера религіозныхъ представленій, второй гораздо больше стремился къ практической осязательности и антропоморфизму; оттого последній твит легче выработаль потомъ крайнюю религіозную исключительность и раскольническій формализмъ. Давній христіанскій обычай патрональнаго освященія общественной жизни и здісь выдвигалъ мъстную легенду. Первая церковь, основанная въ городъ при введеніи христіанства; чудеса отъ иконы; областной князь, славный подвигами и возвеличенный въ легендъ; подвижникъ, получившій церковное признаніе, —все это доставляло м'єстных в святых в мъстныя святыни, съ большей или меньшей славой въ другихъ областяхъ или во всей земль. Народъ, съ первымъ появленіемъ христіанства, научаемъ быль обращаться къ этимъ покровителямъ въ различныхъ дъйствіяхъ и случаяхъ своей жизни: издавна различные святые получали роль хранителей дома, стадъ, цълителей разныхъ болъзней, помощниковъ на войнъ, въ судъ, въ обученіи грамоть и т. д. Естественно, что народъ, уже ревностный къ въръ, возводилъ поклонение мъстнымъ святынямъ до признания ихъ особенными покровителями своей родины, до отождествленія своей области или города съ этими святынями: кіевлянинъ, выходя въ битву, сражался за свою св. Софію, за печерскихъ чудотворцевъ; новгородецъ—за свою Софію; владимірецъ—за свою м'єстную Пречистую и т. д., и не только сражались они за Спаса и Пречистую противъ какихъ-нибудь язычниковъ-половцевъ, татаръ, но и другъ противъ друга. Наивная въра умъла мирить странное противоръчіе, что, отождествляя свое дъло съ его священными символами, они заставляли самыя святыни какъ-бы бороться между собою. Естественно, что какъ скоро принято было это представление о спеціальномъ покровительствъ, мъстная святыня окружалась сказаніями, подтверждавшими это покровительство, и политическая борьба сопровождалась чудесами, знаменіями, пророчествами... Духовенство, и особенно монастырское, съ самаго начала обнаружило болъе или менъе сильное вмъшательство въ личныя и политическія діла князей: это была духовная, нравственная власть, и наиболъе грамотное сословіе. Въ среднемъ період'в оно продолжало свою политическую роль: монастырскіе подвижники, впоследствіи оказывавшіеся святыми, имели свои политическіе взгляды, принадлежали къ политическимъ партіямъ; не одинъ разъ они вижшивались въ борьбу своимъ голосомъ, и на поддержку ихъ авторитета являлись чудесныя знаменія, видінія и предсказанія. Изв'єстно, какую сильную помощь духовенство доставило Москвъ въ борьбъ съ удълами, — легенда приводитъ не одинъ примъръ чудотворнаго покровительства, какое получала Москва, или грознаго предостереженія, какое получали падавшія княжества.

Литература лътописи, историческихъ сказаній и житій отражаеть эти черты старой жизни, и онъ тъмъ болъе цънны, что областная народная жизнь тёхъ временъ слишкомъ стерлась въ историческомъ воспоминаніи и памятники сохранились только въ скудныхъ остаткахъ. "Чтобы составить себъ ясное понятіе о правственномъ характеръ русскаго народа, — говоритъ г. Буслаевъ по этому поводу, — надобно войти въ мъстные интересы всъхъ частей, изъ которыхъ этотъ характеръ сложился". Изследованію предстоить еще много вопросовь въ этой области, мы ограничимся несколькими примерами.

Въ древнемъ періодъ было два центра, въ которыхъ глав-

нымъ образомъ собрались областные элементы и гдѣ были пункты тогдашней образованности — Кіевъ и Новгородъ. Превосходство церковнаго просвѣщенія было на сторонѣ Кіева, и здѣсь же развился первый легендарный циклъ "Кіевскаго Патерика" и другихъ сказаній. Вслѣдствіе первостепеннаго положенія Кіева, какъ общерусской столицы княжеской и церковной власти, кіевскій житія издавна получили общее признаніе. Кругъ новгородскихъ сказаній образуется позднѣе; но его легендарные герои принадлежатъ древнему періоду — Антоній Римлянинъ, архіеп. Іоаннъ, Нифонтъ, Варлаамъ Хутынскій.

Въ среднемъ періодъ, главными пунктами политическаго значенія, церковной жизни и легенды являются Москва и Новгородъ. Дальше скажемъ, какъ Москва, возвышаясь до своего господствующаго положенія, связывала себя легендарной генеалогіей, черезъ Владимиръ и Суздаль, съ Кіевомъ; какъ ея политическое значеніе должна была поддерживать слава ея собственныхъ подвижниковъ и святыхъ іерарховъ (св. Сергій Радонежскій, митр. Петръ, Алексъй, Іона, Филиппъ); какъ борьба ея съ Новгородомъ и побъда надъ нимъ нашли цълый рядъ легендарныхъ отголосковъ въ сказаніяхъ, защищавшихъ ту или другую сторону. Но при всей политической силъ, Москва не скоро получила равное значеніе по своей церковной книжности и по развитію легенды; она долго уступала въ этомъ старымъ городамъ; кромъ Новгорода, въ этомъ отношеніи превышали ее и другіе города, во-первыхъ—Ростовъ.

Этотъ древній городъ им'єль свою эпоху процв'єтанія и въ его легеняв отразилось желаніе связать церковную святыню Ростова не только съ Кіевомъ, но съ самимъ Царьградомъ. Ростовъ имёль цёлый рядь подвижниковь, житія которыхь составляють особый ростовскій цикль: это были въ особенности св. Леонтій, первый епископъ и просвътитель Ростова, принявшій тамъ мученическую смерть; его преемникъ Исаія, и затемъ Авраамій. Первыя редакціи житія св. Леонтія относять еще къ концу ХІІ-го въка. Въ 1164 открыты были мощи Леонтія и Исаіи; черезъ нъсколько десятковъ лътъ послъдовало церковное прославление Авраамія, родоначальника ростовскихъ монастырей, и это в'вроятно побудило въ первый разъ къ составлению легендарныхъ записокъ о ихъ жизни. Въ сказаніяхъ не разъ обнаруживается присутствіе м'єстнаго элемента. По легенд'є, Ростовъ просв'єщается христіанствомъ непосредственно изъ Царьграда: самъ патріархъ "много печаль имъетъ" о далекомъ упрямомъ Ростовъ и долго ищеть для него "твердаго пастуха" — таковой нашелся въ Леонтіи, который вдеть изъ Царьграда прямо въ Ростовь, не вступая въ сношенія съ Кіевомъ и его митрополитомъ. Подобная черта— указаніе на прямую связь Ростова съ Царьградомъ—замѣтна и въ житіи Авраамія, и это сопоставляють съ исторически-извѣстной тенденціей Ростова къ независимости отъ кіевской митрополіи. Церковное прославленіе Леонтія въ Ростовѣ совершалось въ то время, когда Андрей Боголюбскій, съ помощью Өеодора, впослѣдствіи ростовскаго епископа, хлопоталь о томъ, чтобы отдѣлить ростовскую кафедру отъ Кіева и, перенесши ее во Владимиръ, сдѣлать изъ нея вторую русскую митрополію. Самъ Феодоръ получилъ епископское посвященіе въ Константинополѣ и очень этимъ гордился; онъ не принялъ благословенія отъ кіевскаго митрополита и, по словамъ лѣтописи, говорилъ: "не митрополитъ меня поставилъ, но патріархъ въ Царѣградѣ; такъ отъ кого еще другого искать мнѣ поставленія и благословленія" 1).

Въ житіи Исаіи указывають съ другой стороны на связь Ростова съ Кіевомъ. Исаія былъ печерскій инокъ, и легенда говорить, что этоть угодникь въ облакъ быль перенесенъ изъ Ростова въ Кіевъ на освященіе знаменитой печерской церкви Богородицы (строеніе которой съ начала до конца сопровождалось множествомъ чудесъ) и въ облакъ же воротился назадъ 2). Въ житіи Авраамія выдающееся обстоятельство представляеть разсказь, что когла Авраамій (самъ узнавшій христіанство въ домъ отца-язычника отъ новгородскихъ путниковъ) поселился близъ Ростова, тамъ еще цълый чудской конецъ поклонялся идолу Велесу и что Авраамій сокрушиль этого идола жезломь съ помощью Іоанна Богослова, явившагося ему въ виденіи; и другой разсказъ о борьб'в Авраамія съ діаволомъ, который мстиль ему за мученіе, испытанное подъ крестомъ въ умывальниць Авраамія — такимъ образомъ, какъ въ извъстной легендъ объ Іоаннъ, архіеп. новгородскомъ Въ нъкоторыхъ варіантахъ легенда развивается съ большими подробностями, и изследователи думають, что въ преданіи о путешествій Авраамія въ Новгородъ для иноческихъ подвиговъ и въ перенесеніи на него преданія объ архіепископъ новгородскомъ сказывается связь Ростова съ Новгородомъ, —а совътъ старца Авраамію идти въ Царьградъ и тамъ въ домъ св. Іоанна Богослова искать оружія противъ ростовскаго идола повторяетъ мъстное воспоминание о Царьградъ, какъ первомъ источникъ христіанства въ Ростовъ 3).

3) Ключевскій, стр. 33.

<sup>1)</sup> Ключевскій, Древнерусскія житія святыхь. М. 1871, стр. 18—21. 2) Правосл. Собесъдникь, 1858; Буслаевь, Очерки. II, 99—100.

Одно изъ очень изв'єстныхъ произведеній ростовскаго цикла есть легенда объ ордынскомъ царевичв Петрв, принявшемъ христіанство и поселившемся въ Ростов'я (въ конц'я XIII в'яка). Легенда написана съ цёлью доказать неоспоримость правъ потомства царевича и основаннаго имъ монастыря на земли и воды, купленныя царевичемъ у ростовскаго князя Бориса, и написана подъ свъжимъ впечатлъніемъ тяжбы, въ которой правнуки Бориса оспаривали эти права. Дело въ томъ, что царевичъ купилъ эти земли дорогою ценой; доверяя князю, онъ едва взяль грамоты на покупку, а князь быль дружень съ нимъ, вступилъ даже въ побратимство съ царевичемъ; но потомки Бориса относились враждебно къ потомству царевича, какъ къ "татарской кости", и наконецъ стали оттягивать земли. Дъло дошло до татарскаго суда; изъ орды прибыль посоль, и справедливо рёшиль дъло въ пользу потомковъ царевича и его монастыря. "Любопытное сказаніе о татарскомъ адвокать за православіе противъ христіанскихъ князей! замізчаеть г. Буслаевь въ своемъ изслівдованіи объ этой легендь, и думаеть вообще, что ростовское сказаніе, возникшее въ городь, "проникнутомъ татарщиною", очевидно держится татарскаго направленія противъ своекорыстія и маловърія ростовскихъ князей. Проще и въроятные объясняеть дъло другой критикъ. Выраженія житія о Петровскомъ монастыр'в позволяють подозр'ввать въ "смиренномъ и худомъ рабв", какъ называетъ себя авторъ, чнока этого монастыря, следовательно человъка, заинтересованнаго въ тяжбъ, и "смиренный рабъ" могъ писать, не стъснясь ростовскими князьями (въ XIV въкъ), когда Москва начала уже хозяйничать въ съверныхъ княжествахъ, и когда, по выраженію житія Сергія Радонежскаго, "наста насилованіе много, сирвчь княженіе великое досталося князю вел. Ивану Даниловичу", и городу Ростову и его князьямъ пришлось плохо, "яко отъятся отъ нихъ власть и княженіе" 1).

Старый городъ Смоленскъ, по извъстіямъ XII въка, является съ примърами значительнаго просвъщенія. Князь Романъ Мстиславичъ, внукъ Мономаха (1160—1181) основалъ здъсь училище, въ которомъ, по преданію, учили не только по-славянски, но по-гречески и по-латыни; его преемникъ построилъ церковь архистр. Михаила, которая по Кіевской лътописи считалась великольпнъйшимъ храмомъ во всей съверной Руси. Можно думать, что успъху просвъщенія содъйствовала также близость и сношенія Смоленска съ Ригой и готскимъ берегомъ. Смоленскъ имълъ

Буслаевъ, Очерки. II, стр. 168, 172; Ключевскій, стр. 41—42.

свою древнюю легенду, два произведенія которой занимають видныя міста въ среді житій. Одно изъ нихъ— житіе Авраамія смоленскаго, который жиль въ конці XII и началі XIII-го віка, написанное его ученикомъ. Само житіе, составленное съ извістнымъ искусствомъ, подтверждаетъ историческія свидітельства о книжномъ просвіщеніи въ Смоленскі. Оказывается, что Авраамій, учась въ монастырі, имість подъ руками большую библіотеку церковной литературы, которая пересчитывается въ житіи; самъ авторъ сказанія— человікъ очень книжный, хорошо владіветь стилемъ, и реторическое предисловіе составлено по образцу Өеодосіева житія, написаннаго Несторомъ.

Другая смоленская легенда, о св. Меркуріи, по мижнію Буслаева, составляеть одинь изъ замъчательнъйшихъ памятниковъ русской литературы временъ татарскихъ, и лучшее изъ всвхъ сказаній о татарщинь. Легенда, извъстная въ различныхъ редакціяхъ, разсказываетъ вообще о геройской борьбъ Меркурія съ полчищами Батын: когда татары грозили Смоленску, сама Богородица призвала Меркурія на подвигь; предъ нимъ явился чудесный конь, Меркурій отправился въ битву и истребилъ множество враговъ, Батый бъжалъ и нашелъ смерть въ Уграхъ; но погибъ и самъ Меркурій одинъ изъ враговъ (по другому разсказу, невѣдомый прекрасный воинъ) срубилъ Меркурію голову, и Меркурій, взявши ее въ руки, самъ возвратился съ ней въ городъ, гдв и быль погребенъ. Г. Буслаевъ находить въ легендъ остатки древняго миоологическаго преданія, переработаннаго въ христіанскомъ смысль, но относить ея составленіе къ татарской эпох'в, и видить въ ней знаменательный памятникъ тогдашняго настроенія: татарскія времена много содійствовали развитію сознанія русской народности въ противоположность къ иноземному и невърному, и превосходства ея надъ невърнымъ и варварскимъ. Сознаніе это могло окрыннуть лишь тогда, когда русскіе переставали бояться татаръ, и Меркурій есть олицетвореніе національной поб'ядыпрево и сходства. Тотъ же изсл'ядователь придаеть большое значение обстоятельству, что въ одной изъ редакцій легенды Меркурій названъ римляниномъ, т.-е. иноземцемъ и католикомъ: Смоленскъ, по словамъ г. Буслаева, не мирился, какъ Ростовъ, съ татарщиной, и напротивъ-, съ надеждой обращаль взоры на Западь, и, хотя безсознательно, превознесъ въ своемъ геров плоды западнаго просвъщения и противопоставиль его восточному насилію и варварству. Потому весь характеръ смоленскаго героя проникнутъ рыцарствомъ; это-крестоносець, совершающій чудеса храбрости, это-божій дворянинъ, поборающій за христіанство противъ поганыхъ мусульманъ, это паладинъ изъ полчищъ Карла Великаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ благочестивый рыцарь, посвятившій себя на служеніе Мадоннѣ "1).

Заключенія преувеличены, если принять въ разсчеть, что легенда еще мало изслѣдована; но западный элементъ могъ дѣйствительно имѣть свою долю въ ея составѣ. Любопытно еще найденное г. Буслаевымъ, въ одной старой внигѣ о русскихъ святыхъ, отрывочное извѣстіе о смоленскомъ чудотворцѣ Меркуріи, что онъ въ 1239 г. ноября 14-го "во гробѣ приплылъ въ Кіевъ"—

оригинальное усвоение Кіевомъ смоленскаго святого.

Во Владимиръ, какъ думаютъ, составлена первоначальная редакція житія Александра Невскаго, занесенная съ варіантами и пропусками въ лътопись и принадлежащая современнику князя. Въ авторъ этого житія нельзя видьть новгородца, такъ какъ у него нътъ обычныхъ новгородскихъ интересовъ и взглядовъ; онъ не быль и псковичь, потому что очень сурово относится и къ псковичамъ; -- эти обстоятельства и отношенія автора къ ливонскимъ немпамъ и шведамъ даютъ критикамъ поводъ видеть въ авторѣ жителя низовской земли, именно, владимирца, тѣмъ болѣе, что въ житіи съ подробностями разсказывается о погребеніи Александра во Владимиръ, чего нътъ въ Новгородской лътописи. Житіе имъетъ свои литературныя особенности: авторъ обнаруживаетъ извъстную опытность въ книжномъ искусствъ, но свободенъ отъ позднъйшей тяжелой витіеватости; онъ умъеть употребить историческое сравнение и примъръ, и при случав высказать просто и искренно свое чувство, иногда указать черту современныхъ взглядовъ, и вообще живо рисовать лица и событія, —чего напрасно искать въ позднъйшихъ условно-реторическихъ сказаніяхъ. Критики еще находять въ житіи Александра литературное вліяніе кіевскаго или волынскаго юга, ту живость и образность, которая отличала южныхъ лътописцевъ въ противоположность сѣвернымъ 2).

Тверь, которая сравнительно позже пріобрѣла свое политическое значеніе, имѣла свою долю мѣстныхъ сказаній. Это — извѣстная повѣсть объ убіеніи князя Михаила въ ордѣ (очень рѣдкое въ рукописяхъ въ своемъ первоначальномъ видѣ, какъ было составлено современникомъ, и внесенное въ лѣтописи уже въ передѣлкѣ XV вѣка). Оно писано спутникомъ Михаила въ орду и очевидцемъ его смерти. "Сквозъ простой разсказъ повѣсти, — говоритъ г. Ключевскій, — тверской князь выступаетъ

<sup>1)</sup> Очерки, II, стр. 197. 2) Ключевскій, стр. 66—67, 70.

у автора величественной фигурой; на его сторонъ право и великодушіе: онъ готовъ отступиться отъ своего великокняжескаго права въ пользу соперника, лишь бы вражда прекратилась; при всякомъ случав выражаетъ готовность пострадать, лишь бы неповинные христіане избътнули бъды смертью его одного; онъ борется одинъ противъ московско-татарскаго союза, причемъ авторъ умалчиваетъ, что и его герой водилъ изъ орды окаянныхъ татаръ на Русь, на погибель христіанству. Но любопытно, что соперникъ его, Юрій московскій, остается въ тъни и не на него направлено негодование автора. Юрій съ низовскими князьями — орудія татаръ, невольныя жертвы ордынской жадности и особенно треклятаго Кавгадыя, всего зла заводчика. Такое отношение тъмъ болъе любопытно, что Москва въ началъ XIV въка не была еще окружена въ глазахъ общества блескомъ, прикрывавшимъ многое "... 1).

Были, далбе, другія м'єстныя сказанія, черниговскія, муромскія и пр.

Отъ Новгорода сохранилось мало легендарныхъ памятниковъ за періодъ до конца XIV въка; обиліе ихъ является съ XV стольтія, — но корни поздныйшихъ сказаній нерыдко принадлежать древнему періоду, и Новгородъ во всякомъ случав послв Кіева занималь первое мъсто по своему книжному просвъщению. Къ сожалѣнію, погибель рукописей допускаеть только приблизительныя заключенія о разм'єрахъ новгородской книжности. Въ теченіе средняго періода, когда Кіевъ быль отрѣзанъ политически и кіевское просв'ященію сначала падало, а потомъ приняло особое направление и на северо - востокъ явилась новая митрополія, — центрами книжной діятельности въ сіверной, великой Руси, стали Новгородъ и Москва. И до своего окончательнаго паденія Новгородъ стояль выше Москвы. Мы говорили выше о томъ, какое измѣненіе произошло съ XV вѣка въ литературномъ стил' легенды. Старыя житія стали казаться неудовлетворительными и теперь является рядь новыхъ редакцій которыя были украшаемы "добрословіемъ". Ближайшей причиной новаго житейнаго стиля было, какъ выше указано, южно-славянское вліяніе. Важнъйшимъ писателемъ былъ здъсь сербинъ Пахомій Логооетъ, инокъ Святой горы, большой знатокъ житейнаго стиля и мастеръ въ "добрословіи", въ которомъ видёли церковное приличіе и изящество. Онъ сталъ оффиціальнымъ составителемъ житій и каноновъ, и его сочиненія послужили едва ли не главнымъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 73.

образцомъ, по которому съ конца XV вѣка у насъ стали писать житія—въ его ровномъ, реторическомъ, однообразномъ стилѣ. Въ такой литературной формѣ по большей части дошли до насъ новгородскія сказанія и въ ней стерлись, безъ сомнѣнія, многія яркія черты старой легенды.

Новгородъ и Москва стали главнъйшими представителями русскаго просвъщенія или внижности средняго періода. Борьба Москвы съ Новгородомъ была послъднимъ актомъ политической централизаціи, поглощеніемъ послъдней областной независимости и племенной особности.

Наши историки уже давно чувствовали важный историческій интересь этой борьбы. Еще со временъ Карамзина спорили о преимуществахъ той или другой изъ боровшихся сторонъ, и либералы двадцатыхъ годовъ винили Москву за уничтоженіе новгородской "вольности": самъ Карамзинъ нашелъ слова сочувствія падающей "республикъ". Впечатлъніе это оставалось и потомъ, и Москва возбуждала историческія антипатіи, какъ олицетвореніе восточнаго деспотизма стараго московскаго царства. Съ конца тридцатыхъ годовъ новая точка зрѣнія превознесла ее какъ палладіумъ русской національности, и опять вызвала отпоръ въ другомъ взглядъ, который находилъ въ ней гнѣздо упрямаго застоя. Противоположность этихъ взглядовъ до сихъ поръ непримирена въ объективный историческій выводъ...

Г. Забълинъ, желая разъснить и устранить это враждебное отношеніе къ московскому періоду нашей исторіи, говорилъ: "Москва по этому взгляду рисуется чуть не "татарскою ордою"; между темъ вся вина Москвы (если есть туть въ самомъ дълъ вина) заключается лишь въ томъ, что она, по неизбежному закону историческаго развитія русской народности, явилась наиболъе сосредоточеннымъ и сильнымъ выразителемъ самаго основнаго начала старой русской жизни, а именно, выразителемъ идеи самовластія, господствовавшей прежде и въ нашемъ частномъ и въ общественномъ быту, и носившейся всюду по русской земль въ течение нъсколькихъ въковъ и затъмъ слившейся въ одно цълое, которому имя было-Москва. Когда изъ хаоса частныхъ самовластныхъ отношеній, ничёмъ не опредёленныхъ, вращавшихся безъ всякаго плана, а стало быть и безъ общей единой цёли, возникъ вполнё законченный, живой, вполнё опредъленный типъ самовластья, тогда только, и именно посредствомъ этого живого типа, почувствованы были и всь общія цели и задачи народнаго развитія. Народъ такъ и поняль эту новую фазу своей жизни. Ея не могли понять лишь тв частныя сферы

жизни, которыя продолжали попрежнему преследовать свои частныя цёли, вовсе не имёя никакихъ представленій о цёляхъ общенародныхъ". Авторъ находитъ, что если идея самовластія господствовала въ нашемъ древнемъ обществъ, когда отъ междоусобій "погибала жизнь, въки человъкамъ сокращались", то къ иной форм' и не могла придти народная жизнь. Но преимущество московской формы было въ единствъ, а съ единствомъ, которое есть сила, только и можно было достигнуть того, что мы есть. "Москва вынесла всъ страшныя боли общаго органическаго разстройства. Какъ только это разстройство нашло себъ исхоль, такъ въ той же Москвъ послъдовали, одинъ за другимъ, переломы въ здоровью, въ здравствованию всей земли, а не какойлибо ен части. Мы никакт не можемт понять, за что вообще такъ ребячески сердиться на историческую Москву? Чтобы върно оцънить ея историческое значеніе, каково бы оно ни было, необходимо хорошо и основательно ознакомиться съ темъ, что было до нея и по сторонамъ ея" 1).

Справедливо, что старая Москва имбетъ свое историческое право: но страстное отношение къ историческому явлению исходило изъ того, что когда требовалъ объясненія самый фактъ, эта давнопрошедшая исторія уже возводилась въ принципъ, къ которому хотъли обязать все національное развитіе. Москва совершила свое діло для своего времени, грубаго и мрачнаго; но послібдующая исторія во многихъ существенныхъ пунктахъ указывала однако недостаточность старой московской формы. Новъйшая исторія стремится дополнить, исправить эту форму, чтобы удовлетворить наростающимъ народнымъ потребностямъ, между темъ старина, по обычной инерціи, ставить препятствія дълу преобразованія, и извъстная школа, не оцънивъ правильно факта, думала найти идеалъ именно въ пережитой старинъ. Кромъ того, являлся вопросъ, хорошо ли Москва исполнила задачу и для своего времени: объединяя старую Россію, не слишкомъ ли много она въ ней разрушила; ставши во главъ народа, умъла ли понять его потребности? Во всякомъ случав, въ течение цвлыхъ въковъ своего господства старая Москва не умъла понять необходимости просв'єщенія даже для пользы самого государства.

Борьба Москвы и Новгорода вызывала противоположные взгляды и у новъйшихъ историковъ, — напримъръ, у Костомарова и его славянофильскаго критика, Гильфердинга. Одинъ защищаетъ нравственное и политическое право областной автономіи, дру-

<sup>1)</sup> Опыты изученія русск. древностей. П. стр. 109—110.

гой—требование національнаго единства. Въ изв'єстныхъ историческихъ обстоятельствахъ (а такими можно считать обстоятельства XV вѣка) послѣднее требованіе можетъ быть сильнѣе. Нужно еще было обезпечить себя отъ восточной орды, а внутри народъ тяготился мелкими владъльцами и искалъ иного порядка. Действительно, въ областяхъ, присоединявшихся Москвой, почти всегда бывали партіи, склонныя къ московскому единовластію, и это-одно изъ сильнъйшихъ оправданій Москвы. Но сосредоточеніе власти, — а въ Москвѣ она уже съ начала XVI вѣка была абсолютной, — налагаеть нравственно-національныя обязательства: заботу о благогосостояніи и просв'ященіи народа. Мы говорили о средствахъ объединенія. Москва возвысилась съ помощью орды, которая хотя была потомъ свергнута, но оставила на исторической Москвъ свой отпечатокъ. "Самовластіе" Москвы, какъ выражается г. Забълинъ, не было самовластіе старой Руси; напротивъ, это было нѣчто гораздо болѣе суровое, гнетущее и безпощадное. Что особенно тяжело въ исторической Москвъ, это-безплодная, ненужная жестокость, поголовное преследование и истребление, въ которомъ, вместе съ ея дъйствительными врагами, гибли неповинные люди, гибли зародыши нравственной и умственной жизни, будущаго народнаго блага; другая тяжелая сторона ея-грубая утилитарность, соединенная съ полнымъ забвеніемъ умственныхъ потребностей народа. Цъль политическаго единства была достигнута, но внутреннее развитие общества было забыто, -- мало того, ему поставлены были такія препятствія, что реформа Петра должна была стать настоящей революціей.

Обращаемся въ литературнымъ фактамъ.

Останавливаясь однажды на сужденіяхъ прежнихъ историковъ церковной литературы о пришедшемъ изъ Сербіи московскомъ митрополитъ Кипріанъ, которому они приписывали "возстановленіе упавшаго просвъщенія въ Россіи" (онъ вывезъ въ Москву съ юга много славянскихъ переводовъ церковныхъ книгъ), Буслаевъ такъ доказываетъ невърность или по крайней мъръ односторонность такого мнънія.

"Что такое значить упадшее просвъщение въ Россіи?—замъчаетъ онъ.—Гдъ была Россія въ XIV въкъ, когда палъ Кіевъ? Ужъ конечно не въ Москвъ, которая (подъ татарскимъ игомъ, при первыхъ князьяхъ) стремилась проводить анти-національныя начала, и въ свою пользу налагала ихъ тамъ, гдъ находила уступки своимъ чисто-матеріальнымъ силамъ. Что же касается до Пскова, Новгорода и нъкоторыхъ другихъ старыхъ городовъ,

то просвъщение (конечно, принимаемое въ самомъ снисходительномъ смыслъ) не только не пало въ нихъ въ XIV въкъ, но быстро шло впередъ и даже распространялось въ массахъ, чему свидътельствомъ служитъ зарожденіе духа пытливости и критики, правда, обнаружившагося въ ереси стригольниковъ, и, следовательно, какъ бы въ уклонении отъ предания, но все же товорящаго въ пользу развитія идей въ массахъ народа, хотя бы строгій пуристь и порицаль это развитіє съ своей слишкомъ исключительной точки зрънія. Исторія литературы заявляеть только объ умственномъ и литературномъ развитіи, обнаружившемся въ стригольникахъ, не касаясь щекотливаго вопроса объ отношении ихъ къ исторіи русской церкви. Что же касается до Новгорода, то достаточно упомянуть о св. Василів, архіепископв новгородскомъ (1331—1352), который, въ своемъ посланіи къ тверскому епископу Өеодору о земномъ рат, даетъ намъ самыя положительныя доказательства тому, что въ Новгородъ, въ половинъ XIV въка, читались книги даже не церковнаго, но апокрифическаго содержанія и усвоивались массою гражданъ, входя въ составъ мъстныхъ сказаній. Итакъ, услуги Москвъ митрополита Кипріана въ возстановленіи павшаго просв'ященія не им'єли мъста въ Россіи, т.-е. въ тъхъ городахъ, гдъ по преимуществу сохранялись русскія преданія, когда палъ Кіевъ, а Москва еще становилась только на ноги... Въ этомъ городъ не могло просвъщение пасть, потому что его тамъ еще вовсе не было, да и не могло быть: и безъ сомнънія презръніе старыхъ городовъ къ Москвъ въ XIV и XV въкъ объясняется не одною только татарщиною въ политикъ этого города, но и его безграмотностью".

Самую услугу Кипріана Москвъ Буслаевъ цѣнитъ очень относительно. "Желая водворить книжное учение въ дикомъ воинскомъ станъ, называвшемся тогда Москвою, св. Кипріанъ захватиль съ собою много церковныхъ книгъ, необходимыхъ для практическаго (церковнаго) употребленія... Въ этомъ отношеній заслуги Кипріана для Москвы не подлежать сомнівнію. Но и здісь, по печальной судьбъ этого города, пугавшаго всъхъ своими иноземными средствами, оказался тотъ же, противный областнымъ національностямъ принципъ. Въ то время, когда въ новгородской области народный языкъ уже начиналь брать решительный перевесь надъ книжною ръчью, занесенною къ намъ изъ Болгаріи, Кипріанъ привезъ въ Москву кучу переводовъ древне-болгарскихъ, да еще переписанныхъ сербами: и распространение этихъ болгаро-сербскихъ рукописей, способствуя въ Москвъ церковному просвъщенію, въ отношеніи собственно литературномъ имѣло свои великія невыгоды, наводнивъ русскія писанія варваризмами болгаро-сербскаго характера, и удаливъ на нъкоторое время нашу письменность отъ чисто русской рѣчи" 1).

Одинъ книжникъ, составлявшій літописный сборникъ въ первой половинъ XVI въка (Тверская лътопись), извинялъ недостатки своего труда тъмъ, что-онъ не кіевлянинъ родомъ, ни новгородецъ, ни владимирецъ, но поселянинъ ростовскихъ областей. Этими словами онъ очевидно хотълъ указать главные центры русской книжности, и любопытно, что Москва не названа въ ихъ числь 2) and granke by she had by Setti.

Древній Новгородъ поздніє Кіева укріпился въ христіанстві. Лѣтопись говоритъ (подъ 1030 г.), что первый новгородскій епископъ Іоакимъ, послъ 42-лътняго управленія, благословляль Ефрема "еже учити люди новопросвъщенные, понеже русская земля внов'я крестися" 3). Въ XII стольтій "Вопросы Кирика" епископу Нифонту своимъ простодушнымъ взглядомъ на христіанское ученіе показывають, что даже между духовенствомь не было ясныхъ понятій о настоящемъ смыслѣ новой вѣры. Но разъ утвердившись, церковное ученіе нашло здісь большое усердіе; Спасъ и св. Софія стали высоко чтимыми представителями и защитой города. Господинъ Великій-Новгородъ, при сознаніи своей политической самостоятельности, стремился и къ церковной независимости отъ митрополитовъ, тъмъ болье, что "владыка" новгородскій, избираемый священнымъ, иногда чудеснымъ, жребіемъ, игралъ важную роль и въ гражданской жизни Новгорода. Еще въ XII — XIII столътіи Новгородь достигаль церковной независимости, которая потомъ служила предметомъ споровъ съ Москвой 4). Такъ какъ въ церковныхъ дёлахъ, по духу времени, соединялись нравственные интересы, то церковная автономія отражалась обратно большимъ возбужденіемъ общества. Татарское иго также не являлось здъсь въ такихъ ужасныхъ насиліяхъ и грабежахъ. Наконецъ, Новгородъ былъ всегда больше открытъ вліяніямъ западнаго сосъдства, приносившимъ свою долю цивилизаціи, хотя это сосъдство и называлось поганой латиной и ходили въ народѣ легенды, предостерегавшія отъ общенія съ нею 5).

1) Лътописи русск. литер. и древности, Тихонравова, III, стр. 69-71. ") "Не бо бъхъ Кіянинь родомъ, ни Новаграда, ни Владимера, но отъ веси Ростовскыхъ областей... не имамъ бо многна памяти, пи научихся дохторскому наказанію, еже сьчиняти повъсти и украшати премудрыми словесы, якоже обычай имуть

ритори"... Собр. Лѣт., ХV, стр. 142. Ключевскій, стр. 74.

\*) Собр. Лѣт. III, стр. 210.

\*) Костомаровъ, Сѣверн. Народопр. II, стр. 261 и слѣд.

\*) Собр. Лѣт. V; 197, подъ 1271 г., легенда о варяжской божниць, у Костомарова, Памятн. стар. русск. литературы.

Грамотность и "почитаніе книжное" издавна очень распространились въ Новгородѣ и Псковѣ; тамъ нерѣдко бывали книжники и "философы", начитанные въ священныхъ и свѣтскихъ книгахъ и пускавшіеся въ толкованіе писаній, — хотя часто "философія" была крайне незамысловата 1). Псковскій лѣтописецъ, выхваляя князя Довмонта, сравниваетъ его и псковичей по непобѣдимости съ Акритомъ (изъ "Девгеніева Дѣянія"); записывая знаменіе, ссылается на "древніи хронографіи"; въ описаніи мора замѣчаетъ, что "нѣкоторіи рѣша: той моръ изъ индѣйской земли, отъ Солнца града" и т. п. 2). Въ 1471 году, митр. Филиппъ говоритъ въ грамотѣ новгородцамъ, что писалъ бы имъ и пространнѣе отъ божественныхъ писаній; но знаетъ, что они и сами разумны въ книжной мудрости 3), сказанныя митрополитомъ, эти слова показывали прочную репутацію новгородцевъ въ книжномъ дѣлѣ.

Литературная дъятельность началась въ Новгородъ еще съ XI въка. Давно начата была здъсь лътопись, которая хотя велась не съ такой живостью, какъ лътописи южанъ, но получила большое развитіе; поученіе епископа Луки—древнъйшее и проствишее русское сочинение этого рода; Новгороду XI въка принадлежить великол впный письменный памятникъ — Остромирово Евангеліе. Въ XII въкъ новгородецъ Добрыня (впослъдствіи архіеп. новгородскій Антоній) составиль путешествіе въ Царьградъ; по Новгородской лътописи извъстно любопытное сказаніе о взятіи Константинополя крестоносцами. Въ скудной литературъ XIV въка Новгороду принадлежить другое хождение въ Царьградъ — Стефана Новгородца. Образчикомъ новгородской книжности можетъ служить и упомянутое посланіе архіепископа Василія о земномъ раж, любопытное смѣшеніемъ обычныхъ церковныхъ представленій съ апокрифической легендой: въ своемъ разсужденіи о земномъ рав архіепископъ приводить и новгородское сказаніе, какъ новгородецъ Моиславъ съ товарищами вид'вли на моръ высокую гору, на которой находился входъ въ земной рай: дъти и внуки этого Моислава были еще живы, когда архіепископъ, въ половинъ XIV въка, записывалъ это сказаніе, -такъ что факть, разсказанный имъ очень обстоятельно, могъ случиться во второй половинъ XIII въка. По новъйшимъ справкамъ оказывается однако, что сказаніе совершенно такого рода изв'єстно

<sup>4)</sup> Новгородскій літописець замічаеть подъ 1476 годомь: "той же зимы нікоторым философове начаща піти (въ церквахъ): О Господи помилуй, а друзін: Осподи помилуй.". Собр. Літ., IV, стр. 130.

 <sup>2)</sup> Собр. Дізтоп., IV, стр. 183, 191.
 3) "Но вімъ, яко... книжній мудрости и сами разумни есте". Акты Истор. I, 518.

въ западной, между прочимъ нѣмецкой, легендѣ, и въ пересказахъ болѣе раннихъ, чѣмъ посланіе новгородскаго архіепископа—такъ что новгородскую легенду можно объяснить какъ слѣдъ западныхъ вліяній. Далѣе съ новгородской книжностью связано появленіе раціоналистическихъ ересей и развитіе поморской книжности. Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ собраній старой русской письменности была библіотека Соловецкая: своимъ началомъ она обязана священно-иноку Досиоею, который жилъ между прочимъ въ Новгородѣ и оттуда высылалъ книги 1). Соловецкай библіотека особенно богата между прочимъ апокрифическими книгами, — которыя составляли важную часть стариннаго народнаго чтенія, — и Соловецкій списокъ "ложныхъ книгъ" едва ли не самый обширный изъ всѣхъ, какіе до сихъ поръ извѣстны.

Но легенда новгородская, въ подлинныхъ памятникахъ, до конца XIV въка очень небогата. Произведенія ея сохранились почти исключительно въ памятникахъ болѣе позднихъ,—отчасти въроятно потому, что до насъ не дошли старыя рукописи; отчасти новгородскій легенды впервые записывались уже только въ XV—XVI въкъ по особымъ обстоятельствамъ того времени.

Съ конца XIV въка новгородская свобода начала колебаться. XV-й въкъ проходитъ въ тревожныхъ событіяхъ, все сильнъе ей грозившихъ и въ это время естественно пробуждались воспоминанія, говорившія о великой славъ Новгорода, объ его старыхъ святыхъ покровителяхъ; наконецъ, когда совершилось самое паденіе свободы, это событіе обставлялось чудесными предвъщаніями, которыя должны были показывать, что грозная судьба, постигшая Новгородъ, была высшимъ непреложнымъ ръшеніемъ.

Почитатели славной древности старались возстановить память первыхъ святыхъ Новгородской области—съ весьма различной степенью историческаго основанія, пользуясь свъдъніями древнихъ "памятей", народными разсказами или догадками, и закругляя все это въ стилъ "житія".

Такъ, въ позднихъ рукописяхъ появляется упомянутая легенда о проповъди св. Андрея въ Новгородской области. Такъ (въ XVI столътіи) возстановлена была спеціально новгородская легенда объ Антоніъ Римлянинъ, о которомъ разсказывалось, что онъ прибылъ въ Новгородъ въ началъ XII-го въка, изъ Рима: еще на родинъ онъ отказался отъ латинской въры и чудеснымъ образомъ приплылъ по морямъ и ръкамъ къ Новгороду на камнъ; за нимъ вслъдъ плыла бочка, наполненная драгоцън-

<sup>1)</sup> Правосл. Собеседникъ, 1859, январь.

ною церковною утварью. Буслаевъ ставилъ эту легенду въ связь съ западными вліяніями, дъйствовавшими на древнее русское искусство, и памятникомъ которыхъ остались въ Новгородъ извъстныя "Корсунскія врата", съ латинскими надписями, дъланныя нъмецкими мастерами XII въка 1).

Архіепископъ Іоаннъ, который занималъ видное мѣсто между правителями новгородской церкви (1163—1186) и первый изънихъ получилъ санъ архіепископа, оставшійся и за его преемниками, знаменитъ и въ легендѣ своими чудесами и борьбой събъсомъ. Извѣстно преданіе о томъ, какъ Іоаннъ заперъ бѣса въумывальномъ сосудѣ и въ наказаніе за его досажденія съѣздилъ на немъ въ одну ночь въ Іерусалимъ, гдѣ успѣлъ помолиться святымъ мѣстамъ, и къ утру вернуться въ Новгородъ. Извѣстно также, какъ бѣсъ мстилъ ему, принимая видъ блудницы, выходившей изъ его кельи, и оставляя въ его комнатѣ женскія одежды: народъ узналъ о соблазнѣ, изгналъ архіепископа, но новое чудо Іоанна убѣдило народъ въ дьявольскомъ навожденіи и возвратило Іоанну его мѣсто и народный почетъ.

Съ именемъ Іоанна связано сказаніе о "Знаменіи" отъ иконы Богородицы въ Новгородъ во время войны новгородцевъ съ Андреемъ Боголюбскимъ: сказаніе ходило во множествъ списковъ и занесено также въ лътопись. Война произошла изъ-за Двинской земли, которую Андрей хотьль отнять у новгородцевъ: суздальцы были однажды разбиты, но Андрей вновь послалъ большую рать съ семидесятью двумя князьями противъ Новгорода самого его, по божьему попущенію", внезапно постигла болъзнь. Суздальцы обступили Новгородъ, и жители были въ великой скорби и недоумъніи; святитель Іоаннъ молился объ избавленіи отъ нашествія и услышаль голось, повел вавшій взять образъ Богородицы и вознести на городскія забрала, и тогда должно было последовать спасеніе города. Іоаннъ собраль духовный соборъ и послалъ протодьякона взять икону, но она не тронулась съ мъста; тогда онъ самъ отправился къ ней, совершилъ молебное пъніе, и икона сама двинулась. Когда взнесли ее на забрала, осаждавшіе не убоялись и въ ярости стръляли сильнъе прежняго, и въ самый образъ Богородицы пускали стрёлы. Тогда Богородица отвратилась отъ нихъ и испустила слезы, которыя Іоаннъ принялъ на свой фелонь. Суздальцы были поражены ужасомъ, обратились въ бъгство и въ ослъпленіи поражали другъ друга. Множество ихъ погибло по дорогъ домой.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Разборы житія у Буслаева, Очерки, ІІ, 110—115; Ключевскаго, стр. 306—311. Легенда напечатана между прочимъ у Костомарова, Памяти., вып. І, 263—270.

Это сказаніе пріобр'яло большую славу, перешло даже къ врагамъ новгородцевъ, но въ разныхъ варіантахъ обстоятельства переданы въ различной окраскъ: это особенно яркій примъръ мъстнаго видоизмъненія сказаній. Новгородская редакція изображаетъ событіе какъ величайшее торжество Новгорода и его святыни-Богородица помогаетъ "своему городу"; суздальцы представлены завистливыми и несправедливыми, новгородцы — благочестивыми и доброд'втельными; Андрей Боголюбскій-умъ ненаказанный, лютый Фараонъ. Сказаніе укоряеть нападавшихъ, что они забыли объ единокровномъ племени и духовномъ родствъ по крещенію: чуть не вся русская земля соединилась противъ одного города — изъ зависти къ нему. "Вси завистію взимающеся, понеже тогда бъща новгородцы словуще богатствомъ паче всъхъ градовъ россійскихъ, зане самовластіемъ управляющеся и ни единому изъ прежде бывшихъ князей обладати собою попущающе, но уставленая и умъреная дающе имъ".

Мъстныя сказанія суздальскія и владимирскія, напротивъ, считаютъ "лютаго Фараона" — боголюбивымъ, снабженнымъ всѣми добродѣтелями, наконецъ святымъ; его жизнеописаніе стало мъстнымъ "житіемъ". Суздальскій лѣтописецъ не можетъ скрыть понесеннаго пораженія и чуда въ пользу Новгорода, но всетаки бросаетъ тѣнь на новгородцевъ и восхваляетъ своего князя. "Людей новгородскихъ наказалъ Богъ и крѣшко смирилъ за преступленіе крестное (нарушеніе клятвы) и за гордость, но милостію своею избавилъ ихъ городъ. Мы не скажемъ: правы новгородцы, что издавна освобождены прадъдами князей нашихъ. Но если бы и такъ было, то развѣ велѣли имъ прежніе князья крестъ преступать, или внуковъ и правнуковъ срамить?.. Доколѣ Богу териѣть надъ ними? За грѣхи навелъ и наказалъ по достоянью рукою благовѣрнаго князя Андрея".

Псковская передача сказанія опять береть сторону Новгорода противъ суздальцевъ. "Новгородцы владѣли своей областью, какъ имъ Богъ поручилъ, а князя держали по своей волѣ"; суздальцы возгордились надъ ними и уже "улицы подѣлили на свои города", т.-е. собираясь ихъ грабить и впередъ ожидая побѣды; но они были посрамлены: на нихъ напаль ужасъ какъ на Фараона, и они бѣжали — "ничего не взявши и не полонивши, только взяли земли копытомъ; и съ тѣхъ поръ кончилась слава и честь суздальская").

<sup>1)</sup> Сказаніе напечатано у Костомарова, Памятн., І, стр. 241—242; пересказано у Буслаева, Лівтоп., лит. и древн., ІV, стр. 18—23; Ключевскій, 127. Собр. Лівтоп., І, стр. 154; V, стр. 9—10, и пр.

Приосить вы концу XV выка, вы эпоху паденія Новгорода, какь и другія легенды этого рода. "Вы нашей исторіи, замычаєть г. Ключевскій, — немного эпохь, которыя были бы окружены такимы роемы поэтическихы сказаній, какы паденіе новгородской вольности. Казалось, "господины Великій Новгородь", чувствуя, что слабыеть его жизненный пульсь, перенесь свои думы сы Ярославова двора, гды замолкаль его голось, на св. Софію и другія мыстныя святыни, вызывая изы нихы преданія старины". Почти все содержаніе житія Іоанна состоить изы указанныхы легенды и, кромы повысти о "Знаменій", оны, кажется, и не были записаны раньше этого житія. Вы 1439, Іоанны самы явился архіепископу Евоимію, что послужило поводомы кы открытію его мощей и выроятно обновило старыя о немь пре-

данія <sup>1</sup>).

Еще болбе знаменить быль другой изъ новгородскихъ святыхъ, Варлаамъ Хутынскій (ум. 1192), сказанія о которомъ обновились также въ эпоху новгородскаго паденія. Краткое житіе его было составлено уже въ ХІІІ в'єк'є, и впосл'єдствіи выросло въ цёлый кругъ патріотическихъ легендъ, окружившихъ популярное имя. Варлаамъ, знатный новгородецъ, основатель знаменитаго монастыря, быль чудотворцемь еще при жизни; его посмертныя чудеса, между прочимъ исцеление кн. Константина, великовняжескаго нам'встника въ начал'в XV в'яка, вызвали в'вроятно новую редакцію его житія, за которой последовала третья, составленная Пахоміемъ Логоветомъ и дополненная новыми чудесами (около 1460) по приказанію архіепископовъ новгородскихъ Евоимія, а потомъ Іоны 2). Однимъ изъ новыхъ чудесъ Варлаама было возвращение къ жизни великокняжескаго постельника Тумгеня, случившееся во время пребыванія великаго князя Василія въ Новгород'є и свид'єтелями котораго были новгородцы и москвичи; это чудо оффиціально описано было митрополичьимъ дыякомъ Родіономъ Кожухомъ, сказаніе котораго занесено было въ летопись, и благодаря этому чуду, въ Москве съ 1461 г. стали праздновать св. Варлааму <sup>3</sup>).

Одна изъ очень поэтическихъ легендъ о Варлаамъ разсказываетъ о чудномъ видъніи одного новгородскаго пономаря, гдѣ Варлаамъ является въ роли спеціальнаго покровителя своего города. Однажды въ полночь пономарь, случайно бывшій въ

3) Собр. Лът. IV, стр. 127; VI, стр. 184, 320.

Ключевскій, стр. 161—164.
 Критическій разборъ этихъ редакцій у Ключ., 58—64, 140—146.

церкви, увидёлъ, какъ внезапно церковь осветилась горящими свъчами, преподобный Варлаамъ всталъ изъ гроба и началъ усердно молиться Спасу и Пречистой. Три часа продолжалась молитва, наконецъ Варлаамъ сказалъ пономарю, что Богъ хочетъ погубить Новгородъ; онъ послалъ пономаря на церковный верхъ взглянуть, что должно совершиться. Пономарь увидълъ съ верха страшное зрълище: Ильмень воздымался и грозилъ потопить городь. Онь въ ужасъ сказаль объ этомъ Варлааму, который снова молился три часа. Опять взошель пономарь на верхъ и увидълъ, что ангелы стръляютъ огненными стрълами въ новгородскихъ людей, а другіе ангелы, смотря въ книги, номазывали некоторыхъ людей изъ сосудовъ, где было вероятно небесное муро. Варлаамъ истолковалъ, что Богъ помиловалъ городъ отъ потопленія, но хотёлъ наказать его моромъ на три года; и онъ снова сталь молиться. Въ третій разъ пономарь увидълъ надъ городомъ огненную тучу, и Варлаамъ предсказалъ пожаръ. Новгородскій літописець подь 1508 г. описываеть страшный моръ и пожаръ, опустошившіе Новгородъ, и замъчаетъ, что этотъ моръ и пожаръ были "вмъсто потопа", по пророчеству Варлаама 1).

Какъ ревниво относились новгородны къ славъ своего святого противъ московскихъ притязаній, можно видьть изъ разсказа, занесеннаго въ лътопись подъ 1462 годомъ. Великій князь Иванъ Васильевичъ прибылъ въ Новгородъ и вощелъ въ церковь Преображенія, гдѣ покоились мощи Варлаама. Великій князь хотълъ открыть ихъ и видъть: тогда внезапно изъ гробницы вырвался пламень и едва не пожегъ великаго князя, который въ ужасѣ выбъжалъ изъ церкви. Мъстное преданіе разсказываетъ, что отъ этого событія до сихъ поръ остаются цѣлыми обожженная деревянная дверь и трость великаго князя 2).

Случай такого же посрамленія москвичей, не уважавшихъ новгородской святыни, разсказывается въ преданіяхъ о новгородскомъ архіепископъ Моисеъ, жившемъ въ половинъ XIV въка. При Иванъ III въ Новгородъ назначенъ былъ архіепископомъ Сергій, москвичъ, который первый перервалъ рядь выборныхъ новгородскихъ владыкъ. Прибывши въ Новгородъ въ 1483—84, онъ захотълъ взглянуть въ обители св. Михаила гробъ Моисея; но іерей, которому онъ велълъ открыть гробъ, отвъчалъ, что не смъетъ и что это — дъло его архіерейства. Сергій, услышавъ

Варіанты разсказа въ Собр. Літоп., III, стр. 244—247; Костомаровъ, Памятн. I, 283; Буслаевъ, Очерки, II, 271 и слъд.
 Собр. Літоп. III, 241. Ср. Бусл., Літоп. рус. литер. и древн., III, стр. 73.

это, "вознесеся умомъ высоты ради сана своего и яко отъ Москвы пріиде, и рече дерзновенно: кого сего смердія сына и смотрити" (хотя, по житію, Моисей происходилъ отъ богатыхъ родителей, такъ что слова были тѣмъ оскорбительнѣе). Съ этими словами онъ вышелъ изъ церкви и изъ монастыря, но съ того часа онъ сталъ "изумнѣваться", т.-е. лишаться ума, и наконецъ совсѣмъ впалъ въ "изступленіе", такъ что былъ возвращенъ во-свояси. Такъ случилось съ нимъ за то, что онъ не почтилъ и даже укорилъ равнаго ему саномъ: "такова суть воздаянія горделивымъ здѣ видимо, въ будущемъ же вѣцѣ безконечно".

Легенда имѣла мѣстные варіанты: по замѣчанію г. Ключевскаго, наиболѣе прозаическій изъ нихъ и враждебный Новгороду — московскій, по которому новгородцы волшебствомъ отняли умъ у Сергія за то, что онъ не ходилъ по ихъ волѣ. Въ варіантѣ псковскомъ, новгородскіе святители, покоившіеся въ Софійскомъ соборѣ, являясь Сергію во снѣ и на яву, поразили его недугомъ за то, что онъ вопреки церковнымъ правиламъ при живомъ владыкѣ (Өеофилѣ, свезенномъ на Москву) вступилъ на его престолъ. По народному преданію новгородскому, Сергія наказалъ чудотворецъ Іоаннъ, "что на бѣсѣ ѣздилъ", и т. д. 1).

Одинъ изъ любопытивишихъ памятниковъ новгородской тенденціозной легенды, составленной для возвеличенія новгородской каоедры и прославленія самого Новгорода, есть изв'єстная "Повъсть о бъломъ клобукъ", очень распространенная въ рукописяхъ и, слъд., много читанная. Новгородъ издавна стремился къ церковной автономіи, и эти стремленія имъли въ разное время различный успёхъ. Выборъ новгородскаго владыки принадлежаль наконець ввчу, и митрополить только посвящаль выбраннаго; въ XIII столътіи митрополить даже самъ пріжхаль въ Новгородъ для этого посвященія. При замѣшательствахъ въ русской митрополіи, при переходів ея изъ Кіева во Владимиръ и Москву, Новгородъ могъ успъшнъе удовлетворять своему церковному честолюбію. Въ XIV въкь, по одной Новгородской лътописи, владыка Василій получиль будто бы отъ патріарха особыя крестчатыя ризы, — хотя другая говорить, что онъ даны просто московскимъ митрополитомъ Өеогностомъ 2). Позднъйшее сказаніе, занесенное въ Новгородскую літопись заднимъ числомъ,

<sup>1)</sup> Цитаты у Костомарова, Съв. народоправства, т. І, стр. 236—237; Буслаевь, тамъ же, стр. 71—73; Ключевскій, стр. 149, 151. Такой же мотивъ въ сказаніи о мощахъ князей Өедора Рост. смоленскаго и ярославскаго, Константина и Давида, подъ 1467 г. въ Собр. лѣтоп., VI, стр. 186—187.

утверждаеть, что Василій получиль изъ Царыграда бълый клобукь, данный нъкогда паремъ Константиномъ папъ Сильвестру 1). Это извъстіе именно заимствовано изъ упомянутой повъсти, мысль которой состоить въ томъ, что Великому Новгороду, по божественному повельнію, передана была древняя христіанская святыня, нъкогда принадлежавшая Риму, еще православному.

Внішняя исторія пов'єсти передается такъ. Она названа посланіемъ Дмитрія Толмача (изв'єстнаго посольствомъ въ Римъ при вел. князѣ Василіѣ Ивановичѣ, и сообщавшаго свѣдѣнія о Россіи Павлу Іовію) къ архіепископу новгородскому Геннадію. Дмитрій будто бы съ великимъ трудомъ добылъ пов'єсть отъ книгохранителя римской церкви: первоначальное сказаніе римляне будто бы истребили, потому что оно позорно для латинской вѣры; но когда турки завладѣли царствующимъ градомъ, т.-е. Константинополемъ, то благочестивые греки, для спасенія вѣры, вывезли греческій писанія въ Римъ, и между ними пов'єсть нашлась опять. Римляне перевели греческій книги на латинскій языкъ, а греческія книги всѣ сожгли. Римскій книгохранитель послѣ великихъ прошеній и подъ великою тайной сообщилъ Толмачу латинскій переводъ исторій, которую онъ и пересказываетъ.

Царь Константинь, обратившись въ христіанству и получивши въ то же время отъ папы Сильвестра испъление отъ болъзни, желалъ вознаградить и возвысить папу, и хотълъ дать ему царскій вінець, но ангель, въ видініи, вельль ему дать Сильвестру бълое одъяніе, которое и показаль. Поэтому Константинь даль пап'в былый клобукь, какъ главы христіанскаго благочестія. Православные папы имъли этотъ клобукъ въ большомъ почтеніи, пока царь Каруль и папа Формозъ не превратили стараго своего православія въ латинство. Тогда и б'ялый клобукъ на золотомъ блюдь впаль въ пренебрежение и скрытъ быль оть людей въ тайномъ мъсть. Но когда чудесныя видънія и голоса напоминали о немъ, одинъ папа ръшился отослать его въ дальнія страны и погубить его; божественная сила потопила корабль, везшій его, но клобукъ невредимо возвращенъ быль въ Римъ однимъ изъ пловцовъ, державшимъ въ тайнъ благочестіе. Ангель въ новомъ виденіи велель папе, подъ угрозой страшной казни, отослать клобукъ къ патріарху въ Византію, и въ то самое время, какъ посланные папы съ клобукомъ приближались къ Царьграду, ангелъ, въ виденіи, повелёль патріарху

<sup>1)</sup> Tamb жe, III, 225.

Филовею, получивъ клобукъ, отослать его въ Великій Новгородъ, чтобы новгородскій владыка носиль его "на почесть святой и аностольской соборной церкви Софіи, Премудрости Божіей, и на похвалу православнымъ, — потому что тамъ нынъ воистинну славится Христова въра". Прибыли посланцы изъ Рима и патріархъ принялъ клобукъ съ великой честью; напа же раскаялся, что отдалъ его, и требовалъ назадъ; но патріархъ написаль ему суровое посланіе и прокляль его. Узнавь, что клобукъ будетъ посланъ въ Великій Новгородъ, папа пришелъ въ великую ярость и даже впаль къ лютую бользнь: "такъ онъ, поганый, не любилъ русской земли, ради Христовой въры, даже и слышать не могъ", —и умеръ гнусною смертію. Патріархъ и самъ возъимълъ мысль удержать себъ чудный клобукъ, но ему явились папа Сильвестръ и царь Константинъ, и повторили повельніе, что клобукъ долженъ быть посланъ въ Новгородъ. Они предрекли патріарху, что какъ Римъ отпалъ отъ истинной въры, такъ и Царьградомъ, по нъкоторомъ времени, за умноженіе гръховъ будуть обладать агаряне, которые истребять и осквернять его святыню. "Ибо ветхій Римъ лишился славы и отпаль отъ въры Христовой по гордости и своей волъ, въ новомъ же Римъ, т.-е. въ Константиноградъ, христіанская въра также погибнеть насиліемъ агарянь; на третьемъ же Римъ, то-есть на русской земль, возсіяла благодать святого Духа, — и знай, Филовей, что всъ христіанскія земли придуть въ конець и сойдутся въ одно русское царство". Въ Новгородъ ангелъ также предупредилъ въ виденіи архіепископа Василія о прибытіи посланцевъ патріарха съ бълымъ клобукомъ. Василій встрътилъ ихъ съ великою честью, и съ тъхъ поръ бълый клобукъ, данный некогда Сильвестру царемъ Константиномъ, перешелъ къ архіенископамъ Великаго Новаграда 1).

Историческая недостовърность разсказа относительно Новгорода очевидна уже изъ того, что новгородскіе архіепископы и гораздо раньше Василія носили бълый клобукъ. Матеріаломъ для повъсти послужила исторія о "вънъ Константина" и древнее путешествіе архіепископа новгородскаго Антонія (Добрыни Ядрейковича), о которомъ скажемъ далъе. Тенденціозность повъсти въ новгородскомъ смыслъ доказывается тъмъ, что когда ръчь идетъ о религіозномъ господствъ Руси надъ православнымъ міромъ, Москва остается не названа; святыня, судьба которой такъ постоянно устрояется ангелами, направлена именно въ Нов-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Повъсть издана у Костомарова, Памятн. I, 287—303, и отдъльно. Сиб. 1861; пересказъ у Буслаева, Очерки, II, 274 и слъд.; Терновскаго, Изуч. визант. исторіи. Кієвъ, 1875—76. I, стр. 89—90; II, стр. 171—174.

городъ. Говоря о третьемъ Римъ (какимъ послъ паденія Византіи стала считать себя Москва), авторъ повъсти какъ будто хотъль навести читателя на мысль, что этимъ Римомъ долженъ бы быть Новгородъ.

Подобное странствование святыни изъ Царьграда въ Новгородскую область разсказываеть легенда о Тихвинской иконъ Богородицы, получившая общую известность въ начале XVI столетія. Икона эта находилась въ прежнія времена въ Царьградь, и за семьдесять льть до плененія этого города агарянами; ради умноженія гръховъ, покинула свое мъсто въ Софійскомъ соборъ и чудеснымъ образомъ прибыла по воздуху въ Новгородскую область, являлась туть въ различныхъ мъстахъ и наконецъ остановилась въ Тихвинъ, творя чудеса и испъленія. Такимъ образомъ легенда опять находится въ связи съ паденіемъ Царьграда и указываеть на переходъ истиннаго благочестія въ область Новгородскую. Въ другомъ пересказъ икона еще знаменитъе: преданіе о ней восходить ко временамъ иконоборства и опять связано съ Римомъ. Ее велълъ списать патріархъ константинопольскій Германъ; во время иконоборства онъ отпустиль ее въ Римъ; оттуда она черезъ 130 лътъ вернулась въ Царьградъ и наконецъ явилась въ новгородскихъ предълахъ 1).

Последніе свободно избранные владыки новгородскіе, въ XV въкъ, были ревностными почитателями новгородской церковной старины и много заботились объ ея сохранении и прославлении. Таковъ былъ, по преданію, и раньше того архіепископъ Моисей. Теперь, на последнихъ порахъ независимости, съ особенной силой пробудилась забота сберечь преданія старины. Таковы были труды архіепископовъ Евеимія (1430—58) и Іоны (1458—71), которые потомъ сами нашли легендарныхъ жизнеописателей. Житіе Евоимія изв'єстно по разнымъ редакціямъ, и одна изъ нихъ была составлена, по порученію Іоны, сербиномъ Пахоміемъ, который писаль по новгородскимь указаніямь и превознесь труды архіепископа-патріота. Родившись отъ престар'ялыхъ родителей, которымь быль дань по долгимь молитвамь, Евеимій быль отдань ими въ даръ пресвятой Богородицъ, пятнадцати лътъ удалился въ монастырь, и изъ игуменовъ, по обычному способу новгородскаго избранія, когда жребій его остался на престол'я св. Софіи, сталъ новгородскимъ владыкой. По смутнымъ обстоятельствамъ церкви, онъ принялъ посвящение отъ кіевскаго митрополита. Всѣ труды его были направлены на возвышение новгородской ста-

<sup>1)</sup> Сказаніе изложено у Буслаева, Очерки, ІІ, 276—279; ср. Терновскаго, І, 89.

рины; онъ построилъ множество церквей и украсилъ св. Софію: "если хочешь видъть малое изъ великаго, -- говоритъ его біографъ, — пойди къ великому храму Премудрости Божіей и возведи очи вокругъ себя, и тогда увидишь пресвътлые храмы, какъ зв'язды или горы стоящія, имъ созданныя и восхваляющія его своимъ веществомъ и своей красотой". Онъ построилъ на высокомъ мъстъ и каменный очень высокій столиъ, съ предивными часами, оглашавшими весь городъ. Онъ училъ новгородцевъ, обличалъ неправедныхъ сильныхъ, былъ привътливъ къ иноземцамъ и "рука его простиралась съ подаяніемъ повсюду, не только до Константинова города или Святой горы, но до самаго Герусалима и далье". Свой новгородскій патріотизмъ Евеимій выразиль прославлениемъ древнихъ святыхъ: ему явился и указалъ свои мощи Іоаннъ, "что на бъсъ ъздилъ", и Варлаамъ Хутынскій 1); наконецъ онъ устроилъ "память велію", т.-е. установиль обрядъ поминовенія по старымъ новгородскимъ князьямъ и святителямъ 2).

Этому возстановленію церковнымъ авторитетомъ священной старины и преданій Буслаевъ придаетъ большое значеніе. "Послѣ кіевскаго Патерика, имъвшаго, впрочемъ, интересъ болье келейный, аскетическій, новгородскія памяти давали обширный матеріаль для целаго житейника новгородскаго, къ которому уже сами собою прилагались новыя данныя въ теченіе XVI въка. Патріотическій подвигъ Евеимія... выступаетъ въ особенномъ свъть, если взять въ соображение ту эпоху, когда Новгороду въ борьбъ съ Москвою не оставалось иныхъ средствъ кромъ авторитета литературнаго, имъвшаго въ ту пору только смыслъ религіозный. Это духовное ополченіе, окруженное ореоломъ святости,.. было вызвано изъ старыхъ преданій, и какъ бы пущено на встръчу притязаньямъ Москвы, еще столь бъдной въ то время своими мъстными святынями: и что особенно заслуживаетъ вниманія — Москва, ревниво смотръвшая на древнюю славу Новгорода и волею-неволею внесшая потомъ въ свои всероссійскія священныя преданія имена ніжоторых новгородских епископов и монаховъ, все же не хотъла признать общаго всероссійскаго авторитета за святостью новгородскихъ князей, доселъ пользующихся только мъстнымъ чествованіемъ. Даже самое имя св. Софіи, гдъ покоются останки новгородскихъ князей, осталось для Москвы какъ бы чуждымъ"... 3).

Жизнь Іоны также разсказана въ біографіи, писанной съ

<sup>1)</sup> Собр. Летоп. III, стр. 183.

костомаровъ, Памятн., вып. IV, стр. 16 и слъд.
 Лътоп. лит. и древн., III, стр. 75—79; Ключ., стр. 55 и слъд.

новгородской точки зрънія. Святительская дъятельность была предсказана Іонъ съ дътства — юродивымъ Михаиломъ Клопскимъ, имъвшимъ свою роль въ событіяхъ того времени. Когда отношенія съ Москвой во второй половинѣ XV вѣка становились крайне натянутыми, Іона всеми силами старался смягчить ихъ; и сказаніе говорить объ уваженій къ нему московскаго князя, который приходиль въ Новгородъ мирно и исполняль все его прошенія. Самъ Іона отправлялся въ Москву, чтобы умирить князя, разгифваннаго противъ новгородцевъ, -- и этому вфроятно не мало помогли принесенныя имъ "тяжести даровъ". Убъждая великаго князя не "раздълять неправедно" послушныхъ новгородцевъ, Іона сказалъ наконецъ, что если князь не тронетъ свободы его города, онъ "освободить его сына отъ власти ордынскихъ царей". Эти предвъщательныя слова обрадовали великаго князя: онъ объщалъ миръ и милость къ новгородскимъ людямъ, и просидь Іону и митрополита московскаго о молитвахъ "еже пріяти свободу отъ мучительства ордынскихъ царей и татаръ, и укръпитися въ руку его русскимъ хоругвямъ". Потомъ Іона сталъ горько плакать и, когда его съ удивленіемъ спросили о причинъ его печали, сказалъ: "Кто обидитъ такое множество моихъ людей и кто смиритъ такое величество моего города, если усобицы не смятуть и не низложать ихъ, а лукавство зависти не развъетъ ихъ? По крайней мъръ во дни мои да дасть Господь миръ и тишину моимъ людямъ". Іона, или его жизнеописатель, высказаль в роятно чувство лучшихь людей того времени, у которыхъ мысль о возможномъ величи ихъ родины смущалась сознаніемъ ея слабости отъ внутренняго раздора. Вернувшись въ Новгородъ, Іона выразилъ мирное сближение съ Москвой построеніемъ первой церкви во имя Сергія Радонежскаго (1463) черезъ сорокъ лътъ послъ того, какъ Сергій признанъ былъ святымъ на Москвъ.

Исполнителемъ литературныхъ плановъ Іоны былъ Пахомій: несмотря на наклонность сглаживать все характерное въ общія мѣста, Пахомій остался здѣсь выразителемъ новгородскихъ тенденцій. Іона поручилъ ему описать житія Варлаама Хутынскаго, княгини Ольги, Саввы Вишерскаго (ум. 1461), архіепископа Евеимія. За эти труды, Іона, какъ говоритъ его жизнеописаніе, наградилъ серба золотомъ и серебромъ, кунами и соболями, и всякими почестями. Послѣ московской поѣздки, Іона велѣлъ ему написать новое житіе Сергія (послѣ Епифаніева), житіе умершаго тогда московскаго митроп. Іоны, съ которымъ былъ въ дружбѣ. Наконецъ Пахомій написалъ два канона иконѣ

Знаменія, прославленной въ преданіи о поб'єд'є надъ суздальцами.

Періодъ самобытнаго новгородскаго развитія завершался при Іон' примирительными отношеніями къ Москв' Его любили не только московскіе князья, -говорить сказаніе, - но и тверскіе, и литовскіе, и смоленскіе, и полоцкіе, и нъмецкіе, и всѣ вокругь сидящія страны им'вли къ нему твердую любовь и великій мирь къ Новгороду: "вся та страна приняла глубокую тишину и во всв его дни не слышно было рати — такое обильное благоволение далъ Богъ его молитвами нашему городу 1. Іона умеръ наканун' перваго разгрома новгородской свободы.

При всей славъ Великаго Новгорода, которой гордились его патріоты, народное государство не могло выдержать спора съ Москвой, распоряжавшейся теперь огромными силами; св. Софія не спасла "своего города" отъ внутренняго разлада и упадка. Болъе проницательнымъ людямъ не могло не представляться впереди окончательное паденіе. Легенда говорить о пророчествахъ и предвѣщаніяхъ, которыя, правда, были записаны, да и составлены часто послъ событія, --но иное въроятно ходило и раньше, какъ предчувствіе.

Судьба Новгорода была связана съ образомъ Спаса, стоявшимъ въ святой Софіи. Сказаніе объ этомъ образѣ внесено заднимъ числомъ въ лътопись подъ 1045 г. Великій князь Владимиръ Ярославичъ заложилъ въ Новгородъ каменную церковь во имя св. Софіи, при второмъ новгородскимъ епископъ Лукъ: ее строили семь лътъ и сдълали прекрасную и великую, привели потомъ изъ Царьграда иконнымъ писцовъ и велели написать Спаса съ благословляющей рукой. На другой день епископъ увидъль, что образъ Спаса написанъ не съ благословляющей рукой, и вельлъ живописцамъ поправить; по три утра живописцы передълывали письмо, но изображение оставалось по прежнему; наконецъ на четвертое утро отъ иконы быль голосъ къ живописцамъ: "не цишите меня съ благословляющей рукой, напишите со сжатою рукою — ибо въ моей рукв я держу этотъ Великій Новгородъ; а когда рука моя распрострется, тогда будетъ и городу этому окончаніе "2).

Паденіе свободы произвело на умы сильное впечатл'вніе: "вольнымъ мужамъ" господина Великаго Новгорода предстояло хоронить славную старину. Переворотъ долженъ былъ страшить

<sup>1)</sup> Костомаровъ, Памятники, вып. ІУ, стр. 27 и сл.; Буслаевъ, Лътоп. лит. и др. III, стр. 82 и слёд.; Ключевскій, стр. 188. <sup>2)</sup> Собр. Летон., III, 211.

новгородцевъ тъмъ больше, что но московскимъ нравамъ онъ грозилъ кровавыми событіями. "Передъ взятіемъ Великаго Новаграда отъ великаго князя Ивана Васильевича всея Россіи, когда въ первый разъ хотълъ плънить его, начали быть знаменія въ Великомъ Новъградъ: говорили, что пришла великая буря и сломила крестъ съ великой церкви св. Софіи; на двухъ гробахъ кровь явилась—у архіепископовъ новгородскихъ Симеона и Мартирія, у Софіи, на мартиріевской паперти; потомъ у св. Спаса на Хутыни въ монастыръ корсунскіе колокола сами собой зазвонили. Было и другое чудо въ Великомъ Новъградъ, и знаменіе страшное и удивленія достойное: въ женскомъ монастыръ св. великомученицы Евеиміи, отъ иконы Пресв. Богородицы много разъ слезы какъ струя исходили изъ очей" 1).

Легенда изображала паденіе Новгорода какъ фактъ, давно предвозв'ященный святыми людьми и навлеченный раздорами и несправедливостями боярства. Архіепископъ Іона, въ житіи, уже предвидить страшную развязку и молить лишь о томъ, чтобы она совершилась не въ его дни. Но по легендъ предсказанія были и раньше. Объ нихъ разсказывается въ житіи юродиваго Михаила Клопскаго (ум. около 1456). Онъ проявился, въ началъ XV вѣка, въ клопскомъ монастырѣ подъ Новгородомъ, неизвѣстно откуда, и тотчасъ обратилъ на себя вниманіе юродствомъ и предвѣщательствомъ, въ которомъ проглядывала нелюбовь къ новгородскому боярству и ожиданіе московскаго господства. Онъ предсказалъ Евеимію посвященіе въ новгородскіе архіепископы не въ Москвъ, а въ Смоленскъ, — что и совершилось; предсказалъ архіеписконство Іонъ; предсказалъ неудачу Шемяки въ борьбъ съ московскимъ княземъ. По одной редакціи легенда говорить, что онъ предсказалъ самое рождение князя Ивана, будущаго разорителя Новгорода. Однажды онъ встретиль архіепископа Евеимія и сказаль, что нын'в въ Москв'в радость, и на вопрось его объясниль, что родился великому князю сынь, - "сей царствію его наследникъ будетъ и всемъ странамъ стращенъ явится, Великій же Новъградъ пріиметь, и вся наша обычаи изм'єнить, и злата многа отъ васъ приметъ, и васъ въ свою землю приведетъ".

Наконецъ, главное пророчество Михаила относится къ сношеніямъ Новгорода съ Литвой. Когда одинъ изъ бояръ сказалъ, что у нихъ — князь литовскій, юродивый отвѣчалъ: "то у васъ не князь, а грязь"; новгородцамъ надо послать пословъ къ мо-

<sup>1)</sup> Собр. Льтоп. III, 241.

сковскому князю и бить ему челомъ, а если они его "не уймутъ", то будеть онь съ силами къ Новугороду, и не будеть имъ божін пособія, распустить князь свою силу на Шелон'я и попл'внить многихъ новгородцевъ, а иныхъ сведетъ на Москву, а иныхъ присвчеть, а иныхъ на выкупъ дастъ, а князь литовскій имъ не поможеть, — "что и сбылось" 1).

Извъстенъ поразительный разсказъ о другомъ пророчествъвъ Соловецкомъ Патерикъ, или въ житіи Зосимы и Савватія, составленномъ при содъйствіи архіепископа новгородскаго Геннадія. Преподобному Зосим' (ум. 1478) случилось быть въ Новгородъ у архіепископа Өеофила, съ жалобой на притъсненія двинскихъ жителей; по этому дълу ему надо было обратиться къ представительницѣ новгородскаго боярства, знаменитой посадницъ Мареъ Борецкой. Но она не допустила къ себъ Зосиму и вельла отогнать его отъ своего дома. Зосима отошель и, качан головой, сказаль окружающимь: "воть придуть дни, когда жители этого дома не будутъ ходить своими стопами по этому двору, и затворятся двери этого дома и уже не откроются, и будеть дворь ихъ пустъ". Но потомъ посадница раскаялась и захотъла получить благословение отъ Зосимы; она пригласила его на пиръ; за столомъ Зосима взглянулъ на сидъвшихъ съ нимъ бояръ и увидътъ стращное видъніе: сидятъ передъ нимъ шесть боярь, а головь у нихъ нетъ. До трехъ разъ онъ взглядывалъ на нихъ и видълъ то же самое. Онъ поникъ головой и во все время объда не могъ принять никакой пищи. Видъніе скоро оправдалось. Великій князь Иванъ Васильевичь пришель на Новгородъ-по словамъ соловецкаго Патерика, "со всею братіею своею, князьями русскими, и со служащими ему царями и князьями татарскими, со вежми силами воинскими"... Произошла битва. Воеводы великаго князи многихъ убили, многихъ взяли въ плънъ, и инымъ великій князь вельлъ отсьчь головы. "Взяли же и тъхъ шесть бояръ, которыхъ видълъ преподобный Зосима сидящихъ на пиру, а головъ не имъющихъ на своихъ плечахъ... и тъмъ отрубили головы" 2).

"Новгородъ, —пишетъ Герберштейнъ по разсказамъ объ его свободныхъ временахъ, —имълъ народъ самыхъ добрыхъ нравовъ и честный (gentem humanissimam et honestam), но теперь, безъ

<sup>2</sup>) Пересказано по рукописному Патерику у Буслаева, Очерки, II, стр. 270—271.

<sup>1)</sup> Костомаровъ, Памятн. т. IV, стр. 37 — 51; Ив. Некрасовъ, Зарожденіе нац. литер. въ съверной Руси. Одесса, 1870,—легенда о Михаиль въ приложени; Ключ., стр. 209—217, 232—235.

сомнина отъ московской язвы, которую завезли съ собой пришедшие туда москвичи, это народъ самый испорченный".

Патрональныя преданія Москвы г. Буслаевъ возводить къ Кіеву. Однимъ изъ древнъйшихъ преданій Кіева было сказаніе о построеніи церкви Успенія Богородицы въ печерскомъ монастыръ. Виновникомъ построенія быль варяжскій князь Шимонъ, изгнанный дядею изъ своего отечества и служившій на Руси сначала Ярославу, потомъ сыну его Всеволоду. Построеніе перкви совершилось посл'в носколькихъ чудесныхъ указаній свыше: будущая церковь являлась передъ Шимономъ на воздухъ, ему указаны были ея разм'вры по золотому поясу, который быль на распятіи, принадлежавшемъ отцу его, Шимона; этотъ золотой поясь, вместе съ золотымъ венцомъ съ того же распятія, быль отданъ имъ церкви, когда она была построена. Строеніе происходило при чудесномъ содъйствіи-строить церковь пришли мастеры изъ Царыграда, сказавшіе, что ихъ послала Влахернская Богородица, которан дала имъ золота на три года, мощи, свою икону, и объщала сама посътить новый храмъ. Иконописцы пришли тоже изъ Царыграда, гдв ихъ наняли печерскіе святые, Антоній и Өеодосій (которые однако умерли больше десяти л'ятъ передъ тъмъ); они договорились съ живописцами и дали имъ золота. На пути иконописцы видели церковь на воздухе; лодка сама несла ихъ вверхъ по Днипру къ обители. Церковь, еще не освященная, уже совершала чудеса. Освящать ее собрались изъ разныхъ мъстъ епископы, никъмъ незванные, сами: когда они зап'яли предъ вступленіемъ въ церковь, изъ храма имъ отв'ячали ангелы... Владимиръ Мономахъ, который еще въ молодости быль свидетелемь одного чуда при построении церкви и исцеленъ былъ отъ бользни золотымъ поясомъ, построилъ точно такую же церковь въ своемъ княжения въ Ростовъ; сынъ его Юрій соорудиль такую же церковь въ своемъ княжени въ Суздаль 1).

Отправляясь на сверо-востокъ, князья везуть съ собой кіевскія святыни, и чудеса, ихъ сопровождавшія, усиливали авторитеть самого княжескаго рода, который приносиль ихъ. Сыну Шимона Георгію, который следоваль отцу въ великомъ почитаніи кіевской святыни, Владимиръ Мономахъ поручиль сына своего Георгія (Юрія Долгорукаго). Устроивая северо восточный

<sup>1)</sup> Сказаніе—въ Кіевскомъ Патерикъ. На современномъ языкъ читатель можетъ пайти его въ книгъ: "Кіевопечерскій Патерикъ по древнимъ рукописямъ", въ переложеніи М. Викторовой. Кіевъ, 1870, стр. 59—76, 78—80.

край, основывая "польскіе" (въ поль) и "залъсскіе" города, — Москву, Юрьевъ - Польскій, Переяславль - Залъсскій, Коснятинъ, Кострому и т. д., Юрій Долгорукій любилъ ставить въ нихъ первыя церкви во имя св. Георгія, котораго признавалъ своимъ покровителемъ и сподвижникомъ. Св. Георгій сталъ не только фамильнымъ патрономъ княжескаго дома, но и однимъ изъ популярнъйшихъ святыхъ и героевъ церковно народнаго эпоса. Изслъдователи нашей старины ставили дъятельность Юрія Долгорукаго на съверо-востокъ, устройство земли, введеніе порядка, въ связь съ поэтическими изображеніями св. Георгія въ эпическихъ пъсняхъ, гдъ святой является первоначальнымъ чудотворнымъ устроителемъ русской земли, ея горъ, лъсовъ, ввърей, и готовить ее для людского заселенія 1).

Сынъ Юрія, Андрей Боголюбскій, оставляя (въ 1155) Кіевъ безъ води отца, взяль съ собой въ Суздальскую землю икону Богородицы, писанную по преданью евангелистомъ Лукою и привезенную его отцу изъ Царьграда: икона сама двинулась съ мъста, и по всей дорогъ къ Владимиру отъ нея были чудеса. Въ своихъ походахъ Андрей бралъ съ собой мечъ св. Бориса, нъкогда княжившаго въ ростовской области; во Владимиръ онъ строить Богородинѣ великолѣнный храмъ; построеніе города Боголюбова, на подобіе кіевскаго Вышеграда, указано было особымъ знаменіемъ Богородицы. Въ 1164, при сод'яйствій привезенной иконы, Андрей Боголюбскій поб'єдиль болгарь — въ тоть же день, когда императоръ Мануилъ одержалъ победу надъ сарацинами, и съ тъхъ поръ установилось празднование иконы "Владимирской". Впоследствіи, при московскомъ князе Василіи Лмитріевичь, эта икона, принесенная изъ Владимира, отвратила отъ Москвы нашествіе Темиръ-Аксака 2).

Такъ кіевскія святыни переходили на сѣверо - востокъ, или собственно въ Суздаль и Владимиръ. Москва связана съ ними уже болѣе отдаленнымъ образомъ. Напротивъ, ея начало окружено преданіями мрачнаго свойства. Съ основаніемъ Москвы соединяются сказанія, различно передаваемыя, о какомъ-то кровавомъ событій въ семъѣ бояръ Кучковичей и Андрея Боголюбскаго. Карамзинъ пользуется словами одного стараго сказанія, уже изъ временъ московскаго могущества: "Москва есть третій Римъ, а четвертаго не будетъ; Капитолій заложенъ на мѣстъ,

2) Собр. Льтоп. VI, 124-128.

<sup>1)</sup> Очерки народнаго міросозерцанія, Щапова, въ Журн. мин. просв. 1863. Обстоятельныя изследованія легендь о св. Георгіи вообще, А. Кирпичникова и А. Веселовскаго укажемь далье.

гдъ найдена окровавленная голова человъческая; Москва также на крови основана и къ изумленію враговъ нашихъ сдёлалась царствомъ знаменитымъ". По поводу преданій о бояринъ Кучкъ (по одному сказанію убитомъ по повельнію Юрія Долгорукаго за свою гордость), о дочери его, отданной имъ за Андрея, о сыновьяхъ его, Кучковичахъ, которые были убійцами Андрея Боголюбскаго 1), Буслаевъ замъчаетъ: "Можетъ быть, въ убійствъ Андрея (разсказанномъ въ лътописи) и послъдовавшемъ затъмъ грабежъ слъдуеть видъть не одну семейную распрю; можеть быть, это было возстание прежнихъ вотчинниковъ и дикаго населенія противъ водворявшейся въ центр'я ихъ новой силы". Но семейная распря оставила все - таки мрачный слъдъ въ народномъ преданіи. Связи съ югомъ шли, какъ мы видёли, на Суздаль и Владимиръ; отношенія къ нему Москвы были болъе далекія, и значеніе Москвы возвышается какъ бы въ сторонь отъ этихъ преданій, въ силу историческихъ обстоятельствъ и московской политики.

Возростаніе Москвы начинается именно съ тъхъ въковъ, когда надъ Русью укръпилось татарское иго. Она представляла новую почву, на которой могла установиться національная жизнь въ условіяхъ татарскаго господства, и эти условія не могли не наложить на нее особаго отпечатка. Изъ одного преданія XVII въка, г. Буслаевъ приводитъ разсказъ объ основании Москвы какимъ-то княземъ Даниломъ Ивановичемъ; одинъ мудрый гречинъ предсказалъ ему создание великаго града и царствия, въ которомъ умножатся "разныхъ ордъ люди" 2), - грубое, не-поэтическое представление, гдъ отразился однако фактъ, что и въ этнографическомъ отношении съ Москвою начинается новый складъ русской народности и самаго быта. Дъйствительно, въ Москвъ, городъ, сравнительно новомъ, не было народной давности, не было преданія, которое поддерживало бы прежній порядокъ вещей; здёсь, напротивъ, всего скоре могло бросить корень новое общественное и политическое начало, и оно, послъ долгой борьбы, возобладало наконець надъ идеями и порядками, которые въ старыхъ областихъ унаследованы были отъ древней Руси. Старыя области не любили Москвы: онъ встръчали въ ней нъчто, съ ними не вполнъ однородное, не сочувствовали ея

<sup>1).</sup> См. эти преданія у Карамзина, т. II, прим. 301; "Временникъ" моск. Общ. ист. и др., кн. 11; Буслаевъ, Лът. русск. литер. и древн., т. IV; Забълинъ, Опыты изученія русск. древн. II, стр. 124 и слъд.

способу дъйствій, потомъ должны были увидъть, что она грозить ихъ существованію, наконецъ боллись ел.

Такъ представляетъ это положение вещей и г. Буслаевъ. "Въ XIV и XV стольтіяхъ, — говорить онъ, — когда изсякли мъстныя преданія кіевской Руси, на съверъ и съверо-востокъ зачиналась новая діятельность, подъ темнымъ вліяніемъ татарщины. Возростаніе новыхъ центровъ русской жизни во Владимиръ и Москвъ совершалось въ тъни этого анти-національнаго преобладанія, которому новые города не могли противопоставить своихъ нравственныхъ силъ, еще не успъвшихъ созръть. Поощряемая сомнительною связью князей и духовенства съ татарами въ Ростовъ, Ярославлъ и другихъ городахъ, Москва, чтобы подняться надъ старыми городами, безъ зазрвнія соввсти пользовалась снисходительною дружбой и покровительствомъ татарскихъ хановъ. Самыя раннія преданія этого города проникнуты элементомъ татарскимъ. Приходилось сносить самыя тяжкія оскорбленія азіатскихъ тирановъ и употреблять ихъ въ свою пользу. Лвуличный характеръ этихъ сношеній до позднійшихъ временъ отзывается въ сказаньяхъ о зачинавшемся на съверовостокъ нашего отечества преобладании Москвы, придавая какойто мрачный и темный колорить даже, казалось бы, и самымъ лучшимъ страницамъ исторіи Москвы". Таковы были сказанія о путешествін московскаго митрополита Алексія въ орду, гдъ онъ долженъ былъ исцълять "демонствуемую" ханшу, и претерпъвая "злостужность" отъ татаръ, утолять гнъвъ Бердибека, собиравшагося идти воевать русское христіанство, — о томъ, какъ Алексій получиль отъ хана ярлыкъ или свободительную грамоту для церквей, монастырей и ихъ земель, "да свободно отъ всъхъ попеченій клирицы и монахи живуть, и безмолвно и немятежно Бога молять". Могло ли духовенство, — замъчаль Буслаевъ, спокойно и немятежно молиться Богу, когда другіе классы народа бъдствовали подъ игомъ басурманъ.

"Татарщина захватила своимъ темнымъ колоритомъ мъстныя сказанія и нікоторых других городов сіверо-восточной Руси, но не такъ полно и всецело обняла все элементы жизни, какъ въ Москвъ... Ничего утъшительнаго въ нравственномъ отношении не представляють намь жив в шіл преданія Москвы изъ ранней эпохи татарскаго господства. Если темная память соединяется въ нашихъ сказаніяхъ съ Москвою временъ великаго князя Ивана Ивановича и митрополита Алексія, то еще мрачиве отзываются въ сказаніяхъ предшествующія тому событія. Мученическая смерть князя Михаила Тверского возбудила къ Москвъ неMOCKBA. 35

примиримую ненависть въ тъхъ городахъ, гдъ старыя національныя преданія могли противопоставить татарскому насилію какіелибо нравственные принципы. Не только Тверь, но и Псковъ быль возмущень татарскими нравами Москвы". Авторъ разсказываеть о сынь князя Михаила Тверского, замученнаго въ ордъ, Александръ, который не хотълъ идти въ орду на поклонъ по требованію хана и по настояніямъ Ивана Калиты. Псковичи, у которыхъ жилъ тогда Александръ, решились не выдавать его, и тогда Калита заставиль митрополита Өеогноста наложить на нихъ проклятіе. Исковичи все-таки защищали Александра, но наконецъ самъ онъ решился идти въ орду и, какъ надо было ожидать, погибъ тамъ мучительной смертью. Карамзинъ, въ своемъ сладкоръчивомъ стилъ, говоритъ объ этомъ: "Хотя Іоаннъ въ семъ случав казался только невольнымъ орудіемъ ханскаго гивва, но добрые россіяне не хвалили его за то, что онъ, въ угодность невърнымъ, гналъ своего родственника и заставилъ Өеогноста возложить церковное проклятіе на усердныхъ христіанъ, коихъ вина состояла въ великодушін". На эти слова Буслаевъ замвчаеть: "Въ этихъ умвренныхъ выраженіяхъ Карамзина, отзывающихся нъкоторою сантиментальностью, мы не должны видъть обвиненія въ жестокихъ нравахъ, столь обычныхъ для того времени; но не можемъ не замътить различнаго отношенія къ татарщинъ раболънной Москвы и самостоятельнаго Пскова, и, конечно, не вообще добрые россіяне, по нъжному выраженію Карамзина, — порицали московского князя и митрополита, а порицали ихъ только псковичи. Москва, какъ новый станъ великокняжеской и царской силы, не была еще столько развита, чтобы практическими выгодами умъла жертвовать въ пользу нравственныхъ убъжденій, которыя въ то время имъли единственную основу въ религіозныхъ идеяхъ и въ мъстной привязанности къ родинъ "...

Авторъ заключаетъ, что самыя нравственныя понятія, состоявшія тогда главнымъ образомъ въ противоположеніи русскаго и христіанскаго татарскому и поганому, стояли различно въ Ростовъ, Твери, Новгородъ, Псковъ и въ Москвъ. А такъ какъ нравственныя начала историческаго народа развиваются на основъ историческихъ преданій, то указанное различіе обозначаетъ различную степень ихъ просвъщенія и литературы.

"Москва не только въ XIV, но даже въ XV въкъ, въ отношеніи литературномъ, несравненно ниже стояла Кіева или Новагорода XII стоявтія. Это значить не то, чтобы книжное просвъщеніе на Руси коснъло, или что въ XIV въкъ оно пошло назадъ; но то, что близорукій взглядъ историковъ Россіи, историковъ ея церкви и литературы, не умёль отдёлить мёстнаго, т.-е. городского и областного развитія русской жизни и литературы отъ общей хронологической таблицы по вёкамъ, въ которую безсмысленно помёщались факты разныхъ мёстностей и только производили путаницу въ вопросахъ объ историческомъ развитіи древ-

ней Руси" 1).

Борьба Москвы съ удълами и Новгородомъ была не только борьба политическаго начала единовластія съ многовластіемъ. Москва не первая открываеть это стремление къ политическому объединенію; то сознаніе русскаго единства, какое можно вид'єть еще въ древнемъ періодъ, у лучшихъ князей и лучшихъ представителей тогдашняго просвещения, указываеть, что это начало не было ново, и когда потомъ народъ въ удельныхъ областяхъ обнаруживалъ склонность съ соединенію съ Москвою, это въ значительной степени происходило отъ стараго сознанія народной целости (другую причину его составляла иногда надежда избавиться отъ гнета мъстнаго княжества и боярства). Вражда областныхъ населеній объясняется и тіми качествами московской политики, которыя указаны въ приведенныхъ сейчасъ словахъ г. Буслаева и которыя сдълались потомъ свойствомъ московскаго единовластія. Въ особенности въ первое время преобладанія Москвы, недружелюбныя отношенія должны были быть особенно замътны. Москва являлась какъ новый оттънокъ народности, несочувственный тёмъ, что было въ немъ противоръчіемъ и нарушеніемъ стараго преданія. Москва выработывала свой идеалъ "смиренія", не мъшавшаго пользоваться поддержкой орды и прибътать къ насилію противъ другихъ областей, весьма не смиренному и не братскому. Новгородскія легенды о томъ, какъ мстили новгородскія святыни за неуваженіе къ нимъ со стороны москвичей, — какъ обезумълъ Сергій, когда наругался надъ мощами Моисея, какъ пламень изъ гробницы Варлаама грозилъ попалить московскаго князя, находять свой антитезь, напримерь, въ летописномъ сказаніи о поход'є на Новгородъ Ивана III; написанное съ московской точки зрвнія, оно начинаеть длиннымь вступленіемъ изъ моральныхъ разсужденій, текстовъ писанія въ защиту московскаго способа действій, и не находить словь для выраженій безумства, "грубости", "каменосердечія" новгородцевъ.

<sup>1)</sup> Лѣтоп, русск. литер. и древи, III, стр. 63—68. Въ частностяхъ мы не всегда согласны съ толкованіями, какія даетъ Буслаевъ мотивамъ мѣстныхъ дегендъ: онъ слишкомъ идеализируетъ и обобщаетъ ихъ, слишкомъ легко видитъ въ нихъ отголоски до-исторической мисологіи и т. п., какъ, напримъръ, въ толкованіяхъ легендъ о Меркуріи Смоленскомъ, Антоніи Римлянинъ и другіе. Дальше укажемъ и другое наше разногласіе съ авторомъ.

Другое сказаніе называеть ихъ "вічници и крамольницы и суровіи челов'єци", обвиняеть ихъ "въ окаянномъ" отступничеств'є къ латинъ (разумъется политическій союзъ съ Казиміромъ литовскимъ), и принявъ небывалое отступничество за фактъ, приводить обычное изречение: "кое бо пріобщение св'ту ко тм'в, или кое соединение Веліяру, рекше діаволу, съ Христомъ? тако же и поганому латыньству съ нашимъ православнымъ хрестьянствомъ "? Новгородцы, по словамъ лътописца, "подвизашася яко ньяни" и т. п. 1). За сто лътъ передъ тъмъ, московскій лътописецъ подобнымъ образомъ относится къ рязанцамъ, когда въ 1371 произошло "побоище москвичамъ съ рязанцами": эти последніе— "суровыи человъщи и свиръны людіе высокоумни суще <sup>2</sup>), възнесшеся мыслью и възгордъщася". Рязанцы, по словамъ лътописи, говорили другъ другу: "не емлите съ собою ни щита, ни конья, ни иного никоего же оружья, но токмо съ собою емлите едины ужища (т.-е. веревки), коегождо изымавше москвичь да есть вы чьмъ вязати, понеже суть слаби, страшливы и некрыщы", —такъ они возгордились. "Наши же, — замечаеть московскій летописецъ, — съ смиреніемъ и съ воздыханіемъ уповаща на Бога... якоже рече Соломонъ: Господь гордымъ супротивится, смиреннымъ же даетъ благодать; и въ еуангеліи речется... и пророкъ Давыдъ рече... и проч. 3).

Можно было бы найти много подобныхъ выраженій мъстныхъ взглядовъ и тенденцій въ литературныхъ памятникахъ, отъ лътописи до отдельныхъ сказаній, наконецъ, до целыхъ цикловъ мъстной легенды. При господствъ религіозной точки зрънія, легенда, въ формф житія, сказанія о чудесахъ и т. п., стала произведеніемъ не только книжно-церковнымъ, но и народнымъ, отражая въ легендарной оболочкъ бытовыя черты. Областная легенда складывалась въ цълые мъстные патерики или житейники. Таковъ быль первый патерикъ-кіевскій, затёмъ являются житейники новгородскій, владимирскій, муромскій, соловецкій и т. д. 4).

Мы видели выше, что Москва въ XIV, даже XV веке не считалась въ ряду центровъ книжнаго просвъщения. "Даже пророкъ и одинъ изъ основателей ея политическаго величія, -- замвчаеть г. Ключевскій, не нашель себв въ Москвв русскаго жизнеописателя" (стр. 74). Первый московскій святой, съ котораго начинается рядъ ен церковныхъ авторитетовъ, митрополитъ

<sup>1)</sup> Собр. Льтон. VI, стр. 1—15, 191.

<sup>\*)</sup> Воскрес. л'ятопись прибавляеть: "палаумные людища".

3) Собр. Л'ятоп. IV, 67; V, 231; VIII, 18.

4) См., напримъръ, въ рукописяхъ Царскаго (впослъдствіи гр. А. С. Уварова), № 129, 133 и другіе.

Петръ (умершій въ началѣ XIV вѣка), нашель біографа сначала въ ростовскомъ епископъ Прохоръ, потомъ въ пришельцъ, митрополить Кипріань. Любопытно, что "градъ славный, завомый Москва", по выраженію Кипріана, у Прохора называется только "градъ честенъ кротостію". По поводу житій другого московскаго святителя, митрополита Алексія (умершаго въ концѣ XIV въка), г. Ключевскій замізчаеть опять: "факть, характеризующій московскую письменность того времени: 70—80 лътъ спустя по смерти знаменитаго святителя (т.-е. уже ко второй половинъ XV въка) въ Москвъ не умъли написать порядочной и върной его біографіи, даже по поручению великаго князя и митрополита съ соборомъ" (стр. 140).

Но къ концу ХУ въка выяснился характеръ стремленій московскаго, государственнаго и церковнаго единовластія, и московская литература стала его отраженіемъ. Съ паденія Константинополя и съ флорентинскаго собора русскіе начинають все больше и больше свысока относиться къ грекамъ, и видъть

столицу православія въ третьемъ Римъ-Москвъ.

Но государственное объединеніе, совершавшееся въ Москвъ, не расширило самаго содержанія старой церковности и просв'ьщенія; Москва только обезличивала м'встные элементы народности. Объединение было иногда только разрушениемъ, какъ въ Новгородъ, и господство насилія, составлявшее одинъ изъ главнъйшихъ способовъ московской политики, не поощряло просвъщенія и не могло не понизить народнаго характера. Въ этомъ смыслъ судьба Максима Грека, бъгство Курбскаго, бъдствія Крижанича факты характеристические и знаменательные. Москва уже съ XV въка выразила особый складъ народнаго развитія, складъ собственно великорусскій, который, въ силу вліянія центра, распространялся на области и делался общимъ качествомъ русскаго народа въ его тогдашнихъ предълахъ. Но государственная цёль, ради которой Москва совершала объединеніе, достигалась съ величайшими потерями: массы народа бъжали отъ государственной тяготы, въ козачество, въ разбой, переселялись въ дальнія окраины; неум'єнье сладить съ церковными вопросами, или даже невозможность сладить съ ними при тогдашнемъ ходъ вещей, произвели расколъ, который въ теченіе вѣковъ держить милліоны народа внѣ гражданскихъ правъ и общественности, и двлаеть для нихъ религіозную ревность источникомъ бъдствія и преследованія. Въ вопросахъ управленія, местныя автономическія преданія падали передъ центральной властью, и "московская волокита" вошла въ пословицу.

Упомянемъ, наконецъ, объ одномъ выводъ Буслаева. Объясняя историческую важность изученія м'єстныхъ элементовъ, онъ находить это изучение темъ более необходимымъ, - что, "вошедши въ основу народной жизни, мъстные элементы на время потеряли силу къ дальнъйшему развитію въ литературъ, потому что литература новая, т.-е. съ тридцатыхъ годовъ ХУШ въка до нашихъ временъ, стремится уже стать выше всякаго мъстнаго стъсненія. Это уже не кіевская литература, не новгородская, муромская или владимирская, даже не московская или петербургская, но вообще литература русская или, точнъе сказать, великорусская. Даже въ самомъ внушнемъ выражении, новая литература ревниво преслъдуетъ свое отвлеченное отъ жизни стремленіе; она гнушается провинціализма, она не терпить при себъ развитія литературныхъ идей на містныхъ нарічіяхъ. Конечно, можно бы вполнъ простить новой литературъ, что она заглушила своею ділтельностію все провинціальное, если бы она была дійствительно русскою, и если бы она сложилась изъ мъстныхъ элементовъ, какъ русское государство изъ удъловъ и областей. Напротивъ того: отръшившись отъ мъстной родной почвы, наша новая литература цълое стольтіе робко влачилась по слъдамъ литературъ западныхъ и все болве и болве уклонялась отъ интересовъ національныхъ. Она избрала себъ отвлеченный языкъ для того, чтобъ передавать отвлеченныя отъ русской жизни идеи, чуждыя ей понятія и уб'яжденія. Итакъ, надобно обратиться къ историческому развитію древней литературы, чтобъ усвоить себъ національныя основы русской жизни "1).

Нѣтъ сомнѣнія, что мѣстное и провинціальное имѣютъ право на развитіе, и что литература можетъ быть вполнѣ національной лишь тогда, когда она свободно покроетъ эти мѣстныя развитія, не уничтожая ихъ, своимъ широко возростающимъ содержаніемъ <sup>2</sup>). Но мѣстные элементы старой литературы были заглушаемы не съ XVII вѣка, а гораздо ранѣе, и именно съ XVI вѣка. Мѣстныя произведенія XVII вѣка или писаны въ московскомъ духѣ, или уже остаются провинціализмомъ, не принимаемымъ въ разсчетъ. Восемнадцатый вѣкъ воспринялъ уже эту объединенную литературу, и не онъ въ первый разъ "гнушался" провинціализма, потому что имъ раньше гнушалась Москва. Восемнад-

<sup>1)</sup> Лѣтоп, русск. лит. и древн., IV, стр. 4.
2) Если въ послѣдніе десятки лѣтъ высказалось стремленіе "не терпѣть развитія литературныхъ идей на мѣстныхъ нарѣчіяхъ", о которомъ говорилъ Ө. И. Буслаевъ, это внушалось только обскурантизмомъ, пугавшимъ правительство призракомъ малороссійскаго сепаратизма,—но это всегда было совершенно чуждо лучшему кругу литературы.

цатый въкъ, напротивъ, сдълалъ великое пріобрътеніе для литературы—и со стороны ея внъшняго орудія, языка, и со стороны содержанія. Въ первомъ отношеній, онъ стремился замънить книжный, искусственный языкъ старины дъйствительнымъ языкомъ общества 1), и если не вдругъ этого достигъ, то потому, что слишкомъ сильна была старая привычка къ церковному стилю. Во второмъ отношеніи восемнадцатый вікъ иміль задачу, которая была почувствована старою Русью, но лишь очень слабо, — а именно онъ старался расширить самое содержание литературы, давно уже слишкомъ скудное для ен національнаго значенія. По необходимости создавался новый языкъ, безъ котораго не могли быть выражены новыя понятія науки, теоретическаго и практическаго знанія. Только дополнивши этоть общій недостатокъ просвъщенія, литература могла вновь обратиться къ мъстному и народному, - и дъйствительно обратилась. Старое мъстное было забыто, потому что уже было прожито исторически; и интересъ къ мъстному въ современной литературъ есть уже болъе широкій интересь—не къ одной легендарной старинъ, но и къ живой общественной дъйствительности, къ насущнымъ народнымъ потребностямъ, практическимъ и нравственнымъ.

<sup>1)</sup> Ср. Ключ., стр. 377.

## глава х.

## паломничество до половины XV выка.

Первые паломники.—Эшическое представленіе паломника-калики.—XII вѣкъ: Данішть игумень; — Новгородскіе "сорокъ каликъ"; — Архіепископъ Антоній (Добрыня Ядрейковичь).—XIV вѣкъ: архіепископъ Василій; —Стефанъ Новгородець; —архимандрить Агрефеній; —Игнатій Смольнянинь; —дьякъ Александрь.—XV вѣкъ: Зосима; —"Бесѣда о святыняхъ Царяграда"; —Епифаній; —гость Василій; —священноинокъ Варсонофій.

Какъ вообще письменность древней Руси возникла подъ первыми вліяніями христіанскаго просв'ященія, такъ изъ т'яхъ же религіозныхъ побужденій произошли первые опыты литературы паломническихъ "Хожденій". Двізнадцатый візкъ представляетъ особенно богатое проявление литературныхъ интересовъ-въ церковномъ учительствъ, въ лътописи, въ поэмъ; тому же въку принадлежить первое и знаменитъйшее произведение древняго русскаго паломничества: Хожденіе игумена Даніила. Какъ Начальная или Несторова Лътопись осталась до самыхъ временъ Петра основаніемъ стараго летописанія, такъ Хожденіе Даніила было знаменитъйшимъ произведеніемъ старой паломнической литературы и ходило въ рукописяхъ не только въ течение всего древняго періода, но до самаго XIX стольтія: это было не только назидательное чтеніе, но, видимо, и путеводитель для благочестивыхъ людей, которые предпринимали потомъ странствование къ Святымъ Мъстамъ.

Начало нашего паломничества восходить, в вроятно, къ самому первому періоду русскаго христіанства. Побужденія къ нему были понятны: въ умахъ людей, которые проникались истинами новообрѣтенной в ры, страна, гдѣ совершались божественныя дѣянія Спасителя, должна была стать предметомъ величайшаго благочестиваго интереса, и этотъ интересъ преодолѣвалъ всѣ трудности путешествія, которыя, кромѣ великой отдаленности

Святыхъ Мъстъ, умножались еще тревожнымъ политическимъ состояніемъ страны, гдъ сначала шла борьба крестоносцевъ и сарацинъ, а затъмъ началось турецкое владычество: за исключеніемъ недолгаго и непрочнаго существованія Іерусалимскаго королевства въ рукахъ крестоносцевъ (1100—1188), драгоцъннъйшія святыни христіанскаго міра находились въ рукахъ невърныхъ. Въ такихъ условіяхъ, паломничество становилось не только труднымъ путешествіемъ, но и подвигомъ. Первый русскій паломникъ, разсказавшій свое хожденіе, странствовалъ въ то время, когда Іерусалимъ былъ въ рукахъ крестоносцевъ, но и тогда посъщеніе Святыхъ Мъстъ не было безопасно; впослъд-

ствіи оно стало еще несравненно труднье.

Знаменитый игуменъ Даніилъ, первоначальнивъ древне-русскаго паломничества, быль впрочемь только первымъ паломникомъ, описавшимъ свое странствіе. Самыя хожденія начались гораздо раньше — какъ одинъ изъ признаковъ укръпленія христіанскаго в роученія, съ которымъ возникаль и религіозный энтузіазмъ. Историческія свидѣтельства говорять, что знаменитый основатель Кіево-Печерской обители, преподобный Антоній, съ юныхъ лътъ исполненный страха Божія, по внушенію свыше совершиль хожденіе на Аеонъ, славный на всемъ Востокъ святою жизнію своихъ отшельниковь: здёсь онъ приняль постриженіе и началь свое пустынножительство, когда постригшій его авонскій игуменъ сказалъ ему, чтобы онъ шель опять на Русь, гдъ съ благословенія Св. Горы произойдуть отъ него многіе черноризцы. Это хожденіе Антонія на Авонъ совершилось еще въ первой половин'я XI в'яка. Преп. Осодосій Печерскій въ своей юности, слыша о мъстахъ, гдъ Христосъ совершилъ наше спасеніе, воспламенился ревностію видіть эти міста и поклониться имъ: его намъреніе не могло исполниться; но такое странствіе въ Палестину совершилъ его современникъ Варлаамъ, первый игуменъ Печерской обители, поставленный Антоніемъ, а потомъ игуменъ Дмитріевскаго монастыря (въ 1062). Легенда разсказываеть объ архіенископъ новгородскомъ Іоаннъ (ум. 1185), что онъ совершилъ путешествие въ Герусалимъ въ одну ночь на бъсъ, котораго покорилъ крестнымъ знаменіемъ 1). Архіепископъ новгородскій Антоній въ описаніи своего хожденія въ Царьградъ упоминаеть о зам'вчательномь русскомь паломник'в, который умерь

<sup>1)</sup> Въ лѣтописи говорится о поставленіи архієпископа Сергія послѣ подчиненія Новгорода Москвѣ въ 1484: "Новгородий не хотяху покоритися ему, отняща у него умъ волшебствомъ; глаголаша: Іоаннъ чудотворенъ, что на бѣсѣ ѣздилъ, тотъ сотвори ему". Собр. Лѣт. VI, стр. 236.

и погребень быль въ Царьградъ: "на уболъ святого Георгія святой Леонтей попъ, русинъ, лежить въ тълъ, великъ человъкъ, той бо Леонтій трижды въ Іерусалимъ пъшъ ходилъ"!).

Эти странники давно уже получили у насъ названіе паломниковъ, несомнѣнно, въ связи съ западнымъ ихъ именемъ: раlmarii, palmati, palmigeri, какъ ихъ называли потому, что они возвращались изъ Іерусалима съ пальмовыми вѣтвями въ знакъ и въ память пребыванія въ Святыхъ Мѣстахъ. Быть можетъ, столь же древне названіе "пилигримъ", отъ латинскаго регеgrinus, вошедшаго и въ западные языки, столь извѣстное въ былинахъ, — и названіе "каликъ", вѣроятно отъ греческой обуви "калига", которая была извѣстна въ старомъ русскомъ языкъ и независимо отъ этого примѣненія <sup>2</sup>).

Повидимому уже искони особое благочестие, одушевлявшее паломниковъ, и трудность самого предприятия внушали большое уважение къ этимъ странникамъ. Они поставлялись въ число "перковныхъ людей", находящихся въ спеціальномъ въдъніи церкви. Въ уставъ, приписываемомъ князю Владимиру, читаемъ: "а се церковный люди... паломникъ, лечець, прощеникъ, задушный человъкъ, стороникъ (странникъ) ...монастыреве " (также: "калика") и пр. Подобнымъ образомъ паломникъ поставленъ въ ряду церковныхъ людей въ уставной грамотъ новгородскаго князя Всеволода (1127—1132). Въ Лаврентьевской летописи разсказывается, подъ 1283 годомъ, объ одномъ татарскомъ нашествіи: въ числъ захваченныхъ людей были паломники; Ахматъ избилъ бояръ-, и повелъ паломници тъ пустити, а порты (одежду) повель даяти паломникомъ избитыхъ бояръ, река имъ: вы есте гости, а паломници, ходите по землямъ, тако молвите: хто иметь держати споръ съ своимъ баскакомъ, тако ему будетъ" 3).

Какъ показываетъ извъстное "Въпрашанъе" Кирика, Савы и Ильи къ новгородскому архіепископу Нифонту (1130—1156), страсть къ паломничеству въ то время распространилась уже до такой степени, что церковная власть считала нужнымъ воздерживать не въ мъру ревностныхъ странниковъ: одни суевърно думали, что только паломничество можетъ привести къ настоящему душевному спасению, другие искали лишь повода къ празд-

1) Изд. Саввантова, стр. 142.

3) Собр. Лътописей I, стр. 206.

<sup>2)</sup> Игумент Даніиль разсказываеть, какъ ключарь пустиль его ко гробу Господню: "Онъ же отверзе ми двери святым и повель ми выступити изъ калиговъ и тако босого введе мя единаго въ святый гробь Господень", стр. 128—129 изд. Веневитинова. Ср.: калига и калика въ Матер. для словаря древне-рус. языка, Срезневскаго; къ цитатамъ можно прибавить Памятники древне-рус. каноническаго права (Р. Историч. Библіотека, изд. Археограф. Комм., т. VI. Сиб. 1880), ст. 866.

ности. "А иже се ръхъ, —пишетъ Кирикъ: — идуть въ сторону въ Іерусалимъ къ святымъ, а другымъ азъ бороню, не велю ити: слѣ велю доброму ему быти. Нынѣ другое уставихъ: есть ли ми, владыко, въ томь гръхъ? Велми, рече, добро твориши: да того дъля идеть, абы порозну ходяче ясти и пити: а то ино зло, борони, рече". Илья спрашиваль:— "Ходиди бяху роть, хотяче въ Іерусалимъ. — Повелъ ми опитемью дати: та бо, рече, рота губить землю сію". Самъ Нифонтъ, если не бывалъ паломникомъ, то является близко знакомымъ съ церковными греческими обычаями и паломническими легендами. Кирикъ между прочимъ дълаетъ ему вопросъ: "Прашахъ его: гдъ есть крестъ честный?— Тако повъдають, рече, намъ: яко, не дошедъ Царяграда, егда обрътенъ, възнеслъся на небеса; тако зовуть мъсто то: Божіе Взнесеніе, а на земли осталося подножіе" 1).

Надо думать, что уже въ это отдаленное время, когда такъ широко, даже чрезмѣрно, распространялось паломничество, сложился определенный типъ "перехожаго калики", который ходилъ въ Царьградъ, на Авонъ, въ Герусалимъ, потомъ странствовалъ по отечественнымъ святынямъ и наконецъ дълалъ это настоящей профессіей. Исторія сохранила мало подробностей объ этой чертъ стараго сбыта, но едва-ли не очень далекому времени принаддежать тъ сорокъ каликъ со каликою, и "старчище пилигримище", которыхъ изображаетъ былина. Былина, быть можетъ, нъсколько прикрасила изображение, когда сопоставляла каликъ съ самими богатырями; но во всякомъ случав въ ея изображеніяхъ надо предполагать фактическую основу. За отсутствіемъ прямыхъ свидътельствъ, намъ остались во-первыхъ повъствованія паломниковъ, сохранившія отчасти и бытовыя подробности; вовторыхъ, память этого церковно-народнаго движенія отразилась въ поэзіи былины и духовнаго стиха, и носителями посл'ядняго были именно перехожіе калики.

Если уже въ XII въкъ мы видъли осуждение развивавшейся страсти къ паломничеству и если у самого Даніила мы увидимъ косвенное неодобреніе, когда онъ осуждаеть тіхь, которые въ своихъ странствіяхъ "возносятся умомъ своимъ, какъ будто сотворивши нѣчто доброе, и теряють мзду своего труда", тогда какъ, оставаясь дома, можно лучше послужить Богу, -- то надо думать, что уже въ то время паломничество сильно развилось и выработало самый обычай странствія.

Въроятно уже искони такимъ обычаемъ стала паломничья

<sup>1)</sup> Памятники древн.-рус. каноническаго права, ст. 27, 32, 62.

"дружина", какъ и въ извъстной былинъ насчитано было сорокъ каликъ съ каликою, составлявшихъ цъльное общество. Это вовсе не были только тъ скромные, иногда убогіе люди, изъ какихъ состоятъ обыкновенно странники-богомольцы нашего времени; напротивъ, это бывали и люди богатые и сильные, которыхъ старая былина находила возможнымъ сравнивать и даже отождествлять съ богатырями. Приномнимъ, что каликою былъ и знаменитый новгородскій удалецъ, Василій Буслаевъ... Былина разсказываетъ намъ о нравахъ этой дружины. Сорокъ каликъ начали снаряжаться ко святому граду Іерусалиму изъ пустыни Ефимьевой, изъ монастыря Боголюбова. Прежде всего, ставши въ кругъ, они выбрали себъ атамана, который положилъ имъ заповъдь великую. Благочестивая цъль странствія указана наглядно:

А идтить намь, братцы, дорога не ближняя, Идти будеть ко городу Іерусалиму: Святой святынь помолитися, Господню гробу приложитися, Во Ердань-ръкъ искупатися, Нетлънной ризой утеретися,—

идти имъ селами и деревнями, городами съ пригородками, и на пути, если кто украдетъ, солжетъ или сдълаетъ другой гръхъ, того оставить въ чистомъ полъ и по плечи закопать въ сырую землю. Такова была строгая дисциплина "дружины". Но странники вовсе не отличались благочестивымъ смиреніемъ. Подходя къ Кіеву, они встрътили въ раменьъ на охотъ самого князя Владимира:

Становилися (калики) во единый кругь, Клюки-посохи въ землю потыкали, А и сумочки исповъсили. Скричать калики зычнымъ голосомъ: Владимиръ князь стольно-кіевскій! Дай-ка намъ, каликамъ, милостыню, Не рублемъ беремъ мы и не полтиною, Беремъ-то мы цълыми тысячами. Дрогнетъ матушка сыра-земля, Съ деревъ вершины попадали, Подъ княземъ конь окорачился, А богатыри съ коней попадали.

Владимиру нечёмъ было надёлить каликъ и онъ послалъ ихъ въ Кіевъ, къ княгинъ Апраксъевнъ. Здъсь—

Среди двора княженецкаго Клюки-посохи въ землю потыкали, А и сумочки исповъсили, Подсумочья рыта бархата. Скричать калики зычнымь голосомь: Съ теремовъ верхи повалилися, А съ горницъ охлопья попадали, Въ погребахъ питья всколебалися.

Таковы калики въ представленіи былины. Сами богатыри князя Владимира не стыдились являться въ видѣ каликъ и даже какъ будто считали это почетомъ. Въ былинахъ объ Ильѣ каличище Иванище, въ былинахъ о Васильѣ Буслаевѣ Старчище-Пилигримище являются настоящими богатырями; по старымъ представленіямъ, несомнѣнно отвѣчавшимъ въ извѣстной степени самой жизни, калика могъ носить богатырскія черты, потому что самъ бывалъ нѣкогда богатыремъ, — такимъ изображается напримѣръ Василій Буслаевичъ, который послѣ своихъ бурныхъ похожденій рѣшилъ отправиться ко Святымъ Мѣстамъ: "съ молоду бито много, граблено, подъ старость надо душа спасти".

Паломничья дружина отличалась и вн'вшнимъ видомъ: у нея былъ свой обязательный костюмъ, приспособленный къ странствію. Скудные источники не дали и зд'ясь прямыхъ св'яд'яній, и опять н'якоторыя подробности можно извлечь только изъ сравнительно поздней былины. Сорокъ каликъ од'яты были такъ:

Лапотики на ножкахъ у нихъ были шелковые, Подсумочки шиты черна бархата, Въ рукахъ были клюки кости рыбьея, На головушкахъ были шляпки земли греческой,

Илья, собираясь на Идолища поганаго, одъвается каликою:

Обуль Илья лапотики шелковые, Подсумокь одъль онь черна бархата, На головушку надъль шляпу земли греческой, Не взяль съ собой палицы булатныя,—

и взяль потомъ клюку у каличища Иванища. Въ другомъ варіантъ:

Оболокаетъ Илейко платье каликино, Обуваетъ лапотки обтопочки, Накладаетъ шляпу земле-грецкую, Земле-грецкую шляпу сорокъ пять пудовъ.

Михайло Потокъ, переодъваясь каликой,—

Обудь себѣ лапотики шелковинькіе, Клюку онъ браль кости рыбьея, Подсумокъ одѣль черна бархата, На голову—шляпу земли греческой. Лапотики бывали не только шелковые; на одномъ каликъ-

Лапотки на немъ семи шелковъ, Подковырены чистымъ серебромъ, Личико унизано краснымъ золотомъ, Шуба соболиная, долгополая, Шляпа сорочинская земли греческой, Въ тридцать пудъ шелепуга подорожная.

Или даже:

Шили лапотики изъ семи шелковъ. У нихъ вплетено въ лапотикахъ въ пяткъ, носкъ, По ясному по камешку самодвътному.

Постоянное упоминание о шляпъ земли греческой или сорочинской; названіе каликъ, отъ слова "калига"; присутствіе слова "пилигримъ" въ самыхъ былинахъ (старчище-пилигримище", о богатыръ каликъ); слово "паломникъ", — указываютъ, что одъяніе нашихъ паломниковъ сложилось подъ вліяніемъ общаго пилигримскаго обычая греческаго и западнаго, съ которымъ наши паломники необходимо встръчались въ Греціи и Святой Земль. въ тѣ вѣка принадлежавшей еще крестоносцамъ. Сравнивая нашу "каличью круту", т.-е. одъяніе, съ одъяніемъ средневъковыхъ западныхъ пилигримовъ, Срезневскій находилъ ихъ совершенно схожими, пишь съ тою оговоркою, что былина, которая является здёсь единственнымъ источникомъ относительно русскихъ каликъ, могла утратить нъкоторыя старыя черты и названія. Тамъ и здісь главныя подробности костюма одні и тв же. Между прочимъ упоминается еще одна принадлежность одвянія въ разсказв о томъ старцв-пилигримв, который быль нъкогда учителемъ Василія Буслаева. Это быль большой богатырь, и въ разныхъ варіантахъ былины его необыкновенное снаряжение описывается такъ:

> Одваеть старчище кафтань въ сорокъ пудовъ, Колпакъ на голову полагаеть въ двадцать пудъ, Клюку въ руки береть въ десять пудъ;

Или:

Стоитъ тутъ старецъ пилигримище, На могучихъ плечахъ держитъ колоколъ, А въсомъ тотъ колоколъ въ триста пудъ.

Василій Буслаевичь быль раздражень вмішательствомь старца, который хотіль воздержать его буйство:—

The state of the second second

Удариль онъ старца во колоколь А и той-то осью телъжною: Качается старець, не шевельнется; Заглянуль онъ Василій старцу подъ колоколь, А во лов глазь ужь веку нету.

Въ концъ концовъ Василій разбиль колоколь "на двъ стороны" (или: "разсыналъ колоколъ на ножевыя черенья") и убилъ старца.

Что же это быль за колоколь? Справедливо замічаль Срезневскій, что въ былинахъ бываетъ путаница лицъ, событій, неумъренная гипербола, но не бываетъ произвольной выдумки. Онъ затруднялся найти въ костюмъ средневъковыхъ пилигримовъ параллель для этого "колокола". Ясно было только, что колоколь представляль принадлежность одвянія. Позднівшіе пересказы былины очевидно потеряли смыслъ этого слова, и мы напримъръ читаемъ:

> Идеть крестовый батюшка старчище-пилигримище, На буйной головъ колоколь пудовъ въ тысячу, Во правой рукѣ языкъ во пятьсотъ пудовъ.

такъ что часть одъянія превратилась въ настоящій колоколъ. Срезневскій предположиль, что первоначальный "колоколь", -- превращенный позднею былиною въ колоколъ церковный 1), --могъ быть опять повтореніемъ изъ западнаго пилигримскаго од'янія. Въ средніе въка было именно названіе дорожнаго платья: въ среднев ковой латинской форм cloca, у англичанъ cloak, у французовъ cloche, clocette, въ средне-нъмецкомъ clocca, glocca, glocke, въ старочешскомъ klakol, klakolca. Это быль дорожный плащъ безъ разръза напереди, который бывалъ, напримъръ, обязателень для священниковь во время путешествій 2)... Само собою разумъется, что наши пилигримы могли обходиться и съ обыкновенной одеждой, которая могла представлять тѣ же удобства; прибавлялись только посохъ и сума, также вещи обыкновенныя; но вмъстъ съ тъмъ весьма въроятно, что перенимались также греческія и западныя принадлежности паломничьяго одівнія: греческая шляпа, западный плащъ, калиги и т. п. Нов'йшіе изслъдователи былины думають, однако, что подъ колоколомъ могъ подразумъваться и дъйствительный колоколъ-только въ качествъ гиперболическаго выраженія богатырской силы 3).

п Китоврасъ". Спб. 1872, стр. 181—188.

<sup>1)</sup> Некоторымъ изследователямъ былины казалось, что могъ здесь пониматься колоколь вычевой, такъ какъ старецъ могъ быть поэтическимъ образомъ выча.

 <sup>\*)</sup> Срезневскій, въ "Запискахъ" Академіи Наукъ, 1862, т. І, кн. ІІ, стр. 186—
210; Крута каличья, вт Извъстіяхъ Русскаго Археолог. Общества, т. ІV.

 \*) Ждановъ, Русскій былевой эпосъ. Спб. 1895, стр. 377—379. Еще раньше другія соображенія сдѣланы были А. Веселовскимъ: "Славянскія сказанія о Соломонъ

Наконецъ, особую черту каликъ составила ихъ роль народно-поэтическая — распространеніе легенды. Уже изъ того, что мы увидимъ въ путешествіяхъ Даніила и Антонія, ясно, что калики въ этомъ отношеніи были въ условіяхъ, особенно благопріятныхъ усвоенію византійской и палестинской, а иногда и богомильской легенды. Въ то время, какъ дома новые христіане были въ этомъ случав ограничены лишь немногими книжными источниками, передъ паломникомъ открывалась цёлая обширная масса легендарныхъ сказаній, которыя онъ выслушиваль при обозрѣніи самыхъ святынь: онъ могъ или самъ записать ихъ отдельными сказаніями, или найти объ этомъ готовыя тетрадки и въ переводъ принести ихъ на родину; или могъ найти подобныя тетрадки въ готовой южно-славянской формъ, какъ это и бывало. Впоследствии изъ каликъ, смешавшихся съ низшими странниками, "калъками", образовались профессіональные пъвцы духовныхъ стиховъ, первое понвление которыхъ должно восходить къ довольно далекому времени, хотя при данныхъ, имъющихся теперь, время это опредълить трудно.

Когда именно странствоваль въ Палестину игуменъ Даніилъ, это вызвало различныя мнънія. Судя по упоминаніямъ Даніила о русскихъ князьяхъ и о князъ Балдуинъ, который правилъ тогда въ Герусалим в и съ войскомъ котораго нашъ паломникъ сдулать одно изъ своихъ путешествій, ділали заключеніе, что его хожленіе произошло въ 1113—1115 годахъ; но върнъе другое соображеніе, которое точные пріурочиваеть событія крестоносныхъ войнъ и по которому путешествіе Даніила должно быть отнесено къ 1106—1108 годамъ. Объ его біографіи ничего неизвъстно; только то обстоятельство, что Даніиль, говоря объ Іордань, сравниваеть его съ ръкою Сновью 1), какая отыскалась въ нынъшней Черниговской губернія, побудило митр. Евгенія, а затьмъ и другихъ изслъдователей считать Даніила уроженцемъ черниговскаго края; но это название ръки встръчается и въ другихъ мъстахъ, и гораздо болъе можно заключать о южно-русскомъ происхождении Даніила изъ того обстоятельства, что въ

<sup>1) &</sup>quot;Всъмъ же есть подобенъ Іорданъ къ ръцѣ Сновъстѣй, и вширѣ, и въ глубле и лукаво течетъ и быстро велми, яко же Сновъ рѣка. Вглубле же есть 4 сажень среди самое купѣли, яко же измѣрихъ и искусихъ самъ собою, ибо пребродихъ на ону страну Іордана, много походихомъ по брегу его; вширѣ же есть Іорданъ яко же есть Сновъ на усти... болоніе имать яко Сновъ рѣка". И въ другомъ мѣстѣ: "Течетъ же Іорданъ быстро и чисто водою, и лукаряво велми, и есть всѣмъ подобенъ Сновъ рѣцѣ, въ ширѣ и въ глубину, и въ болоніемъ подобенъ есть Іорданъ Сновъ рѣцѣ. Ср. 45—46, 90—100, по изданію Веневитинова: шесть разъ понадобилось Даніилу назвать свою Сновь.

его разсказѣ, когда онъ вспоминаетъ о далекой родинѣ, названы одни южно-русскіе князья. Путешествіе Даніила начинается и оканчивается Царьградомъ; поэтому думають также, что оно предпринято было послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго пребыванія въ византійской столиць: это весьма возможно, потому что кромъ ближайшей зависимости русской церкви отъ цареградскаго патріарха, этотъ городъ представляль для благочестиваго странника множество поразительных чудесь и святынь. Впрочемъ вопросъ о происхождении Даніила большой важности не имъетъ: пребывая въ Святой Землъ, игуменъ Даніилъ постоянно чувствуетъ себя представителемъ всей русской земли: безъ какихъ-либо мъстныхъ предпочтеній онъ приносить у гроба Господня молитвы о всей русской земля, онъ выпросиль у князя Балдуина позволеніе поставить у гроба Господня свое "кандило" отъ всей руской земли 1); и затёмъ онъ говорить, что Богъ тому свидётель и святой гробъ Господень, что во всехъ местахъ святыхъ онъ не забыль имень князей русскихъ, и княгинь, и дътей ихъ, епископовъ, игуменовъ и бояръ, и дътей своихъ духовныхъ и всвхъ христіанъ, и имена князей русскихъ онъ записалъ въ лавръ у святого Саввы, "сколько упомнилъ ихъ именъ", и они поминаются тамъ на ектеніи 2).

По своему составу "Хожденіе" Даніила стало какъ бы типическимъ образдомъ позднъйшихъ произведеній этого рода. Это не есть путешествіе въ нын вшнемъ смысл слова: такъ какъ его единымъ побуждениемъ было благочестивое желание видъть Святыя Мъста, весь его разсказъ ограничивается ихъ описаніемъ, а передъ тъмъ онъ даетъ только маршрутъ пути съ указаніемъ разстояній и иногда лишь съ самыми краткими изв'єстіями о стран'в и жителяхъ. Читатель не находить у него свъдъній объ особенностяхъ природы, о политическомъ положеніи вид'єнныхъ земель,

<sup>1)</sup> Въ Великую пятницу, разсказываетъ онъ, "дохъ къ князю тому Бальдвину и поклонихся ему до земли. Онъ же видъвъ мя худаго, и призва мя къ себъ съ любовію и рече ми: "что хощеши, игумене Русьскій?" Позналъ мя бяше добръ и люби мя велми, якоже есть мужь благодетень и смерень велми и не гордить ни мало. Азъ же рекохъ ему: "княже мой, господине мой! Молю ти ся, Бога деля и князей дёля русскихъ, повели ми, да быхъ и азъ поставиль свое кандило на гробъ святёмъ отъ всея русьския земля!" Тогда же онъ со тщаніемъ и съ любовію повелё ми поставити кандило на гробъ Господни и посла со мною мужа, своего слугу лучьшаго, къ иконому святаго Въскресенія и къ тому, иже держить ключь гробный" (стр. 127—128). Вида его "сущую любовь къ Гробу Господню", ключарь Гроба Господня даль ему (на третій день посль Пасхи) малую часть святого камня и, говорить Даніиль, "изидохъ изъ гроба святаго съ радостію великою, обогатився благодатію Божіею и нося въ руку моею даръ святаго мъста и знаменіе святаго гроба Господня, и идохъ, радуяся, яко некако скровище богатьства нося, идохъ въ келію свою, радуяся великою радостію".
2) Стр. 139—140.

о быть и нравахъ населенія; все вниманіе писателя поглощено разсказомъ о томъ, какъ добраться до Святой Земли, и затемъ обстоятельнымъ описаніемъ самыхъ святынь, которыя онъ упоминаетъ по порядку, перечисляя все достопримъчательное: при каждой мъстности онъ вспоминаетъ библейскую и евангельскую исторію, которую знаетъ съ большими подробностями, обильно дополняя ихъ легендою и апокрифическими сказаніями. Его описаніе обнимаетъ не только путь къ Іерусалиму отъ Царьграда (моремъ) и самый Іерусалимъ, но и другія священныя мѣста Палестины; путь въ Тиверіаду онъ совершилъ съ войскомъ князя Балдуина, такъ какъ путешествіе въ странъ было небезопасно отъ сарацинъ. Въ самой Палестинъ онъ пробылъ болъе года и видимо употребилъ всв средства къ тому, чтобы собрать самыя достоверныя и подробныя свъденія. "Я, недостойный игуменъ Даніилъ, — говорить онъ, — пришедши въ Іерусалимъ, пробылъ 16 мъсяцевъ въ лавръ святого Саввы и потому могъ походить и разсмотръть всв его Святыя Мъста. Потому что невозможно безъ добраго вожа (проводника) и безъ языка узнать и видъть всъ Святыя Мъста. И что у меня было моего скуднаго добыточка, я даваль изъ этого людямъ, хорошо зпающимъ всѣ Святыя Мѣста въ городъ и внъ города, чтобы все мнъ хорошо указали, —такъ это и было. И далъ мнъ Богъ найти въ лавръ мужа святого и стараго деньми и весьма книжнаго. И этому святому мужу Богь вложилъ въ сердце полюбить меня худого, и онъ хорошо указалъ мнѣ всѣ тѣ Святыя Мѣста и въ Герусалимѣ и во всей той землъ"... И дъйствительно, его указанія весьма обильны и обыкновенно точны. Разсказъ отличается большою простотой, безъ всякихъ попытокъ къ той книжной высокопарности, которая уже съ этого времени начинала проникать къ нашимъ книжникамъ.

Эта простота, точность, богатство историческихъ и легендарныхъ указаній, сдёлали этоть первый разсказъ русскаго паломника весьма любимымъ чтеніемъ древней Руси. Новъйшій издатель "Хожденія" могъ указать до семидесяти списковъ, изъ которыхъ старшіе не восходятъ впрочемъ дальше XV въка. Большая распространенность "Хожденія", какъ обыкновенно бывало въ подобныхъ случаяхъ, повела къ тому, что списки его распадаются на нъсколько различныхъ редакцій. Новъйшій издатель полагалъ, что въ этихъ редакціяхъ, представляющихъ литературную исторію "Хожденія", именно отразилось различное пониманіе этого произведенія въ разныя эпохи нашей письменности;— съ другой стороны можно думать, что различное отношеніе къ этому памятнику могло существовать въ одно и то же время.

Уже въ древнъйшихъ извъстныхъ спискахъ сочинение Даниила является съ различными заглавіями: Книга, глаголемая странникъ; Странникъ, хожденіе Даніила игумена; Паломникъ Даніила мниха игумена странникъ; Житіе и хожденіе Даніила, русскія земли игумена; Сказаніе Даніила игумена и т. д., такъ что различіе редакцій должно было существовать еще до XV вѣка. Думаютъ, что заглавіе "Странникъ" ставилось надъ сокращенными списками именно въ смыслъ путеводителя; заглавіе "Житіе" могло явиться изъ того, что сочинение Даніила было внесено въ какой-нибудь древній списокъ Четьихъ-Миней (какъ впоследствіи оно внесено было въ Четьи-Минеи митрополита Макарія), и Даніиль быль принять за святого. Нёть сомнёнія, что Хожденіе Даніила им'єло для посл'єдующихъ паломниковъ значеніе путеводителя; содержание его смъшивалось съ другими подобными книгами; въ концв концовъ забывалось даже точное имя древняго странника. Во всякомъ случав книга Даніила осталась однимъ изъ лучшихъ памятниковъ нашей старой паломнической литературы.

Въ историко-литературномъ отношеніи "Хожденіе" Даніила представляеть большой интересь. Какъ литературный памятникъ, одинъ изъ древнъйшихъ въ нашей письменности, оно важно какъ первый опытъ развившейся потомъ паломнической литературы и любопытно отраженіями быта и понятій, чертами стиля и языка; затъмъ весьма значительно его археологическое значеніе въ ряду среднев' ковыхъ описаній Святой Земли вообще. Мы видёли, какъ Даніилъ заботился о полной точности своихъ описаній, для которыхъ искалъ св'єдущихъ людей изъ м'єстныхъ церковныхъ старожиловъ. Поставленъ былъ вопросъ о томъ, имълъ ли Даніилъ какое-нибудь руководство предшествующихъ памятниковъ письменности: его собственный разсказъ исключаеть необходимость считать подобное болье раннее руководство необходимымъ, -- то, что онъ написалъ, какъ о своемъ пути, такъ и о виденномъ въ Святой Земле, онъ могъ разсказать по собственному наблюденію и непосредственным разспросам у своихъ вожей. Его свъдънія пріобрътають большое значеніе для исторической топографіи Святой Земли. Н'якоторымъ изъ нашихъ новъйшихъ путешественниковъ въ Святую Землю (напр., извъстному А. Н. Муравьеву) извъстія Даніила казались неточными, но дёло именно въ томъ, что эти известія относятся къ ХП столътію, и когда Хожденіе (во французскомъ переводъ Норова) стало извъстно западнымъ спеціалистамъ по изученію средневъковой Палестины, они, напротивъ, ставили Даніила весьма

высоко въ ряду древнихъ паломниковъ 1).

Даніилъ вообще есть типическій благочестивый паломникъ среднихъ въковъ. Онъ очень скромно говоритъ о своемъ странствіи, которое совершиль онъ, "понуженъ мыслію своею и нетерпъніемъ моимъ видъти святый градъ Іерусалимъ и землю обътованную". Но, хотя сильно было его собственное "нетерпвніе", онъ просить не зазрить его худоумія и грубости въ написанномъ: самъ онъ человъкъ гръшный ("азъ же неподобно ходихъ путемъ симъ святымъ, во всякой лености и слабости и во пьянствъ и вся неподобныя дъла творя"), но написаль все, что видълъ своими очами, "дабы не въ забыть было то, еже ми показа Богъ видъти недостойному", написаль, "надъяся на милость Божію и вашу (читающихъ) молитву", и убоявшись примъра того лъниваго раба, который скрыль талантъ своего господина. Написалъ онъ свое хожденіе "върныхъ ради человъкъ", чтобы, слышавъ о Святыхъ Мъстахъ, они поскорбъли и помыслили о нихъ и приняли отъ Бога равную мзду съ теми, которые доходили до нихъ: онъ убъждаетъ, что многіе, оставаясь добрыми людьми дома, больше заслужать отъ Бога, чёмъ тё, которые, дошедши Святыхъ Мъстъ и святаго града Іерусалима, возносятся своимъ умомъ, "яко нъчто добро сътворивше, и погубляють мзду труда своего". Такимъ образомъ и Даніилъ присоединяется къ тъмъ предостережениямъ, которыя, какъ мы упоминали, были уже надобны въ XII въкъ, когда страсть къ паломничеству доходила до злоупотребленія.

Съ первыхъ шаговъ своего путешествія, когда Даніилъ плылъ отъ Царьграда по "лукоморью" и по островамъ Архипелага, онъ встрѣчалъ уже множество предметовъ, внушавшихъ благочестивое любопытство: видѣнные города и острова были исполнены воспоминаніями о святыхъ, чудными предметами и святынями. Онъ называетъ имена этихъ святыхъ, разсказываетъ, какъ рождается темьянъ (оиміамъ, ладонъ), падающій съ неба и собираемый на деревьяхъ; на островѣ Кипрѣ онъ видѣлъ на высокой горѣ великій крестъ, который поставила святая Елена "на прогнаніе бѣсомъ и всякому недугу на исцѣленіе, и вложила въ крестъ честный гвоздъ Христовъ", —бываютъ отъ этого креста донынѣ великія знаменія и чудеса: "стоитъ же на воз-

<sup>&#</sup>x27;) Einer der best unterrichteten und selbstständig forschenden Pilger, der russische Abt Daniel, по отзыку вюрибургскаго профессора Зеппа (Sepp, Neue architectonische Studien und historisch-topographische Forschungen in Palästina, 1867, стр. 203 и др.).

духѣ крестотъ, ничимъ же не придержится къ землѣ, но тако Духомъ Святымъ носимъ есть на воздусъ. И ту недостойный азъ поклонихся святыни той чюдной и видъхъ очима своима гръшныма благодать Божію на мъсть томъ и походихъ островъ тои весь добръ".

Въ Герусалимъ и на всемъ пространствъ Святыхъ Мъстъ онъ видълъмножество священныхъ памятниковъ ветхозавътныхъ и евангельскихъ, которые описываетъ обыкновенно съ большою точностію, изм'вряя большія разстоянія—верстами, малыя—какъ "дващи дострълити гораздо", "яко можетъ доверечи (докинуть) каменемъ малымъ"; измъряя величину зданій и памятниковъ локтями, пядями и саженями (гробъ Господень онъ измѣрилъ "собою "); пересчитывая столны, окна, иконы и т. п., —и окруженъ былъ повсюду атмосферою легенды. Когда въ первый разъ бываеть видёнь путнику Герусалимь, "и бываеть тогда радость велика всякому христіанину, вид'ввше святый градъ Іерусалимъ и ту слезамъ пролитье бываетъ отъ върныхъ человъкъ. Никто же бо можеть не прослезитися, узръвъ желанную ту землю и мъста святаа вида, идъже Христосъ Богъ нашь претериъ страсти насъ ради гръшныхъ. И идутъ вси пъши съ радостію великою къ граду Іерусалиму". Съ первыхъ строкъ описанія Іерусалима, Даніилъ сопровождаеть его эпизодами священной исторіи и легенды. Описывая Храмъ Воскресенія, онъ говорить подробно о гробъ Господнемъ, объ его видъ и размърахъ, о самомъ храмъ и въ концъ замъчаетъ: "Ту есть внъ стъны за олтаремъ пупъ земли, и создана надъ нимъ комарка и горъ написанъ Христосъ мусіею и глаголетъ грамота: се пядію моею измфрихъ небо и землю". И затьмъ онъ разсказываетъ о мъсть распятія Господня: "А отъ пупа земнаго до распятія Господня и до края есть саженъ 12 1)". Распятіе поставлено было на камив: посреди его высвчено было углубление, "скважня", въ которой водруженъ быль крестъ. "Исподи же подъ твиъ камнемъ лежить первозданнаго Адама глава; и во распятіе Господне, егда на крестъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ предасть Духъ свой, и тогда раздрася церковная катапетазма и каменіе распадеся; тогда же и тъ камень просъдеся надъ главою Адамлею и тою разсълиною сниде кровь и вода изъ ребръ Владычень на главу Адамову и омы вся грѣхы рода человѣча". Это была легенда, извъстная во всемъ христіанскомъ міръ, прочно установленная сказаніями о крестномъ древъ, -- которыя возводили

<sup>1) &</sup>quot;Края", т.-е. Краніева, Лобнаго м'вста.

исторію этого древа до временъ первыхъ людей, продолжали ее исторіей Соломонова Храма и т. д., съ разнообразными комбинаціями апокрифическихъ сюжетовъ. Нашъ Даніилъ подтверждаетъ легенду фактомъ, какъ очевидецъ: "И есть разсълина та на камени томъ и до днешняго дне знати есть на деснъй

странъ распятія Господня знаменіе то честное".

И затъмъ Даніилъ видить въ самомъ Іерусалимъ и во всей Палестинъ множество мъстъ, ознаменованныхъ великими священными событіями. Онъ видъль жертвенникъ Авраамовъ, глъ онъ намъревался принести въ жертву Исаака; невдалекъ святая темница, въ которой заключенъ быль Христосъ, и въ 25 саженяхъ-то мъсто, гдъ святая Елена обръла честный крестъ, и вънецъ, и копье, и губу, и трость. Онъ видълъ и много другихъ мъстъ, связанныхъ съ земною жизнію Спасителя; видъль много мъстъ, гдъ совершались событія библейскія: пещеру, въ которой убить быль пророкъ Захарія, и вив той пещеры камень, на которомъ Гаковъ видълъ свой сонъ и боролся съ ангеломъ; далъе: гробъ Богородицы; пещеру, гдъ преданъ былъ Христосъ; келью Іоанна Богослова, въ которой Христосъ вечеряль съ учениками своими; въ Виолеем в виделъ вертенъ, где совершилось Рождество Христово, ясли Христовы; пень того древа, изъ котораго сделанъ былъ крестъ Христовъ, и т. д. Близь Елеонской горы быль столиникъ, "мужъ духовенъ вельми". Даніиль видёль гору Өаворь сь пещерой Мелхиседека; Назареть, гдъ домъ Іосифа Обручника; святой кладезь, у котораго совершилось Благов'ященіе, и т. д. Въ праздникъ Пасхи Ланіилъ видълъ, какъ свътъ небесный сходилъ ко гробу Господню, и говорить объ этомъ въ благочестивомъ восхищении: "Така бо радость не можеть быти человъку, ака же радость бываетъ тогда венкому христіянину, видівши світь Божій святый; иже бо не видъвъ тоа радости въ тъ день, то не иметь въры сказающимъ о всемъ томъ виденіи; обаче мудріи и верніи человеци велми въруютъ и въ сласть послушають сказаніа сего и истины сеа и о мъстахъ сихъ святыхъ". Въ истинъ разсказа онъ свидътельствуется Богомъ, гробомъ Господнимъ; этому были свидътелями "и вся дружина, русьстій сынове, приключьщійся тогда во тъ день новгородци и кіяне... и иніи мнози, еже то свъдають о мив худомъ и о сказаніи семъ". Въ некоторыхъ спискахъ поставлено: "моя дружина", и отсюда выводили заключеніе, что Даніиль стояль во главь извъстнаго числа паломниковъ. Весьма въроятно и естественно, что странники, предпринимавшіе столь далекій путь, собирались въ группу, какъ льлають это богомольцы и теперь, и что въ главъ дружины могь стать здёсь игумень. Далее, мы еще встретимся съ этой дру-

Пость игумена Даніила не встрьчается памятниковъ паломничества до архіепископа новгородскаго Антонія, въ самомъ концъ стольтія. Но на этотъ промежутокъ приходится чрезвычайно любопытное свидетельство въ сборнике XVI-XVII века, описанномъ въ Отчетъ Публичной Библіотеки въ Петербургъ за 1894 годъ. Это-лътописная запись, никогда раньше не встръчавшаяся, отъ второй половины XII века, о томъ, какъ изъ Новгорода отправились во Святую Землю сорокъ каликъ поклониться Гробу Господню, какъ они посътили святыя мъста и вывезли въ Новгородъ изъ Палестины разныя святыни для церквей и монастырей. Лътописное извъстіе говорить именно о сорока каликахъ, такъ что число, освященное эпическимъ преданіемъ въ былинь о сорока каликахъ съ каликою, повидимому находитъ основу въ историческомъ фактъ XII стольтія. Самый разсказъ въ лътописной записи носить со одной стороны черты обычнаго стиля паломниковъ, съ другой оттенки народной речи, которая неръдко въ льтописи такъ живо переноситъ насъ въ бытовую действительность, а иногда напоминаетъ самый тонъ народной поэзіи... Этотъ новый памятникъ, при ближайшемъ изследованіи, можеть повести къ любопытнымъ заключеніямъ о происхожденіи упомянутой былины, а съ другой, указываеть еще новый фактъ изъ исторіи древняго паломничества.

Архіепископъ новгородскій Антоній, въ мір'в Добрыня Ядр'виковичь (или Андрейковичь), странствоваль въ Царьградъ около 1200 года и оставиль описание цареградскихь святынь. Повидимому, онъ пробыль въ Константинополъ довольно долго, потому что видель многое. Полагають, что авторь, принадлежавшій въ Новгород'я къ знатному роду, сділаль путешествіе еще міряниномъ, что онъ чувствовалъ свою неумълость въ книжномъ дълъ и потому ограничился только сухимъ перечетомъ видъннаго; этимъ объясняють и то, что паломникъ Антонія быль, повидимому, очень мало распространенъ въ чтеніи. Можно думать впрочемъ, что сухость изложенія у Антонія отражаеть ту же особенность, которая отличала также новгородскую летопись: мірянинъ Ядрейковичь писаль съ темь же деловымъ лаконизмомъ, какъ его землякъ лѣтописецъ.

Что остановило въ Царьградъ внимание новгородскаго паломника? Мы не найдемъ здъсь ни общей картины Константинополя, ни какого-либо представленія о столицъ греческой имперіи,

какъ центръ просвъщенія и искусствъ, вліяніе котораго простиралось далеко на востокъ и на западъ, съ этой стороны новгородскій путешественникъ едва ли могъ понять тогдашній Константинополь: чудеса искусства приводили его въ изумленіе, но не объясняли ему значенія греческой столицы. Антоній видъть въ Царьградъ только одно-нескончаемое множество святыни: великолъпные и знаменитые храмы, наполненные священными предметами библейской и евангельской исторіи, останками святыхъ и мучениковъ и т. п. Разсказъ Антонія и состоитъ почти только въ перечисленіи этихъ чудесныхъ предметовъ, лишь намекая иногда на ихъ легенду. Не сказавъ ничего о своемъ путешествін, онъ съ первыхъ строкъ начинаетъ это перечисленіе.

Приводимъ эти первыя строки: "Се азъ недостойный, многогрѣшный Антоней, архіепископъ новогородскый, Божіимъ милосердіемъ и помощію святыя Софіи, иже глаголется Премудрость, присносущное Слово, пріидохомъ во Царьградъ, преже поклонихомся святьй Софыи, и пресвятаго гроба Господня двъ досцъ цѣловахомъ, и печати гробныя, и икону пресвятыя Богородицы, держащую Христа,—въ того Христа жидовинъ ударилъ ножемъ въ гортань, и изошла кровь; а кровь же Господню, изшедшую изъ иконы, цъловали есмя во олтари маломъ. Во святьй же Софін во олтари маломъ. Въ святьй же Софін во олтари кровь и млеко святаго Пантелеимона во единой въти не смятшися, и глава его, и глава Кондрата апостола, и инъхъ святыхъ мощи; и глава Ермолы и Стратоника; и Германова рука, ею же ставятся патріарси; и икона Спасова, юже послаль святый Гермонъ чрезъ море безъ корабля посолствомъ въ Римъ, и блюдома въ мори; и трапеза, на ней же Христосъ вечерялъ со ученики своими въ великій четвертокъ; и пелены Христовы, и дароносивыя сосуты златы, иже принесоща Христу съ дары волсви; и блюдо велико злато служебное Олгы Русской, когда взяла дань, ходивши ко Царюграду" и пр. Далье, онъ видель "кресть мерный, колико быль Христось возвышень плотію на земли"; скрижали Моисеева Закона; кіотъ, въ которомъ манна; сверлы и пилы, которыми дёланъ былъ крестъ Господень; мраморный камень отъ Самарійскаго кладезя, у котораго Христосъ говорилъ съ самарянкой; въ царскихъ златыхъ палатахъ онъ виделъ орудія страданія Спасителя, честной кресть, венець, губу, гвозди, багряницу, копье, трость, затемъ повой и поясъ Святой Богородицы; "убрусъ, на немже образъ Христовъ", тоесть Нерукотворенный образъ, виделъ транезу, "на ней же Авраамъ со святою Троицею хлъба ялъ; и ту стоитъ крестъ въ

лозъ Ноевъ учиненъ, юже по потопъ насадивъ; и сучецъ масличенъ туто же, его же голубь внесе, въ той же лозъ есть"; далъе, онъ видълъ еще трубу Іисуса Навина ("Іерихонскаго взятія") и рогъ Авраамова овна, въ которые "вострубять ангели во второе пришествіе Господне", и еще много чудесныхъ и священныхъ предметовъ: ризу и посохъ Богородицы, "калиги Господня" и пр... Лишь одинъ или два раза писатель приходитъ въ лирическое одушевленіе, напримъръ, когда описываетъ величіе богослуженія въ святой Софіи и въ придворной церкви, богатыхъ притомъ чудесными святынями. "И егда, — говоритъ Антоній, — внидеть царь въ церковь ту, тогда понесуть подъ исподъ много ксилолоя (алоэ), темьяна (виміама, куренія) и кладутъ на угліе и наполнится благоуханія вся церковь; п'вніе же воспоють калуфони (сладкогласно), аки ангели, и тогда будеть стояти во церкви той аки на небеси или аки въ раи; Духъ же святый наполняеть душу и сердце радости и веселія правов'єрнымъ человъкомъ"...

Разсказъ Антонія не лишенъ важности для византійской археологіи, представляя описаніе цареградскихъ святынь до взятія Константинополя крестоносцами 1); въ нѣкоторыхъ случаяхъ его показанія остаются единственными. Какъ памятникъ русскаго паломничества, разсказъ Антонія рядомъ съ Хожденіемъ игумена Даніила составляеть важный историческій моменть въ развитіи церковно-народной письменности и поэзіи. Тотъ и другой находятся вполнъ въ области церковнаго преданія и нераздъльно съ этимъ въ области апокрифической легенды. Эта послъдняя входила уже съ первыми памятниками нашей письменности и ее въ изобиліи слышали и отмѣчали первые паломники: путемъ этихъ странствій благочестивыхъ людей въ особенности могли приходить изъ Византіи, Авона, Болгаріи и самой Палестины устные и даже письменные памятники этой легенды, которая уже скоро обильно разрослась въ древней русской письменности...

Игуменъ Даніилъ и архіепископъ Антоній надолго, почти до самаго конца древняго періода, определили характеръ паломнической литературы, — не потому, впрочемъ, чтобы послъдующіе писатели именно подражали имъ, а потому, что у Даніила въ первый разъ примънена была манера, отвъчавшая простодушному благочестію странниковъ. У Антонія разсказъ превра-

<sup>1)</sup> Кака это и упомянуто въ заглавін Копенгагенскаго списка:

тился почти только въ каталогъ видънныхъ имъ святынь. И эту манеру мы увидимъ на пространствъ цълыхъ въковъ.

Послѣ Антонія, въ наступившій вѣкъ татарскаро разоренія, когда письменность вообще упала, мы не находимъ новыхъ паломническихъ записокъ до самой половины XIV въка. Но въ періодъ затишья, странствія ко Святымъ Мъстамъ, безъ сомнънія, продолжались собирались опять "дружины", отправлявшіяся въ Царьградъ, на Авонъ и въ Палестину 1). Выше приведено упоминание о паломникахъ въ летописи подъ 1283 годомъ. Новгородскій архіепископъ Василій (1331—1352), авторъ знаменитаго посланія къ тверскому епископу Өеодору о земномъ рав, -посланія, занесеннаго въ летопись, -въ мірв носиль имя Григорія Калики, по всей віроятности потому, что именно быль усерднымъ паломникомъ: онъ дъйствительно былъ въ Палестинъ, видёль финиковыя пальмы, насажденныя Христомъ, видёль врата Іерусалима; не открывающіяся съ техъ поръ, какъ затвориль ихъ Спаситель, и т. д. "Самовидецъ есмь сему, брате, -- говоритъ Василій въ посланіи къ Өеодору, — егда Христосъ, идый во Герусалимъ на страсть вольную, и затвори своими руками врата градная, и до сего дня не отворима суть; и егда постился Христосъ надъ Ерданомъ, своима очима видълъ есмь его постницу, и что финикъ Христосъ посадилъ, недвижими суть и донынъ, не погибли, ни погнили". Ставши архіепископомъ, онъ не потеряль любви къ легендъ и его посланіе о земномъ раж остается однимъ изъ самыхъ любопытныхъ образчиковъ средневъковой фантастической легенды, достовърность которой онъ подтверждаетъ свидвтельствомъ очевидцевъ ("много дътей моихъ новгородцевъ видоки тому"). Но если Василій не записаль отдільно свое путеществіе, нашелся другой новгородець, его современникъ, Стефанъ, отъ котораго сохранилось сказаніе о путешествій въ Царьградъ. Время путешествія опредъляется упоминаніемъ константинопольскаго патріарха Исидора, котораго Стефанъ видълъ въ шестой годъ его патріаршества, такъ что путешествіе должно быть отнесено ко времени около 1350 года. Самъ Стефанъ былъ тогда уже старымъ инокомъ и отправлялся въ путь не одинъ, а "съ своими други осмью", т.-е. опять съ небольшою дружиной.

Разсказъ его ведется совершенно въ томъ же тонъ, какъ за двъсти лътъ передъ тъмъ у Даніила и Антонія. Везъ всякихъ предисловій онъ начинаетъ премо. "Въ недъло страстную

<sup>&#</sup>x27;) Ср. замъчанія Л. Майкова объ этомъ періодь: "Матеріалы и изсявдованія", І. Спб. 1890, стр. 41.

пріндохомъ въ Царыградъ и идохомъ къ святой Софіи. И видьхомъ: ту стоитъ столпъ чуденъ вельми, толстотою и высотою и красотою издалеча смотря видъти его, и наверху его сидитъ Юстиніанъ Великій на конъ, вельми чуденъ, аки живъ, въ доспъсъ одъянъ срадинскомъ, грозно видъти его, а въ руцъ держить яблоко злато велико, а на яблоцъ кресть, а правую руку отъ себя простръ буйно наполдни, на срадинскую землю къ Іерусалиму ... "А отъ столна Юстиніанова внити въ двери святыя Софін; въ первыя двери поступивъ мало, идти въ другія, имтретьи, им четвертыя, импятыя, имвъ шестыя тоже, а въ седмыя двери внити въ святую Софію, въ великую церковь. И пошедъ мало обратитись назадъ, и возрѣвъ горѣ на двери, видѣти: ту стоитъ икона Святый Спасъ, и о той иконъ ръчь въ книгахъ пишется, и того всего не мочно исписати". Онъ упоминаеть еще о чудь, которое совершилось передъ этой иконой, объ иныхъ святыняхъ знаменитаго храма, и между прочимъ упоминаеть еще о такомъ чудв: "ту бо есть въ великомъ олтаръ кладязь отъ святаго Гордана явися. Бысть во едино утро стражи царскіе выняша изъ кладезя пахирь 1), и познаша калиги русскія; греци же не яша въры. Русь же ръша: нашъ пахирь есть; мы бо купахомся и изронихомъ на Іорданъ... зане бо не яша Руси въры на томъ. Оле намъ страннымъ!.. Се бо сотворися кладизь Божіемъ повельніемъ, что се нарече: Горданъ". Чудо съ пахиремъ русскихъ каликъ, -- котораго не хотъли признавать греки, -- должно было подтвердить название кладизя Горданомъ. Было столько чудныхъ вещей въ святой Софіи, что нельзя описать: "о святой Софіи Премудрости Божіей умъ человічь не можеть ни сказати, ни вычести". Далъе, въ столив правовърнаго даря Константина лежить съкира Ноева; въ деркви святой Богородицы странники поклонились выходной иконъ: "ту бо икону евангелисть Лука написа, понарови самую Госпожу Дъву Богородицу, еще сущей живу; ту бо икону во всякій вторникъ выносять. Чудно вельми зрѣти, како сходится народъ и людіе изъ иныхъ городовъ! Икона-жъ та велика вельми, окована гораздо, и пъвцы предъ нею поютъ красно, а народи вси вовутъ: Киріе елейсонъ! съ плачемъ". Стефанъ описываетъ чудо, происходившее при этомъ, впрочемъ нъсколько невразумительно. По церквамъ и монастырямъ странники поклонились многимъ мощамъ и чуднымъ иконамъ; въ церкви апостольской , отъ великихъ дверей, на правой руць, стоять два столица, единь, идъже бъ

<sup>1)</sup> Дорожный сосудь для питья.

привязань Господь нашь Іисусь Христось, а другій, на немь же Петръ плакася горько; тін бо столицы привезены отъ Герусалима святою Еленою царицею. Единъ столпъ, иже бъ Іисусовъ, отъ зелена камени, съ прочернью, а другій, Петровъ, тонокъ, аки бревенце, вельми красенъ, есть прочернь и пробълъ, видомъ аки дятленъ". Въ монастыръ Спаса Вседержителя лежить доска Господня, привезенная царицей Еленой, и въ алтаръ, чаша отъ бъла камени, въ ней же Іисусъ отъ воды вино сотвори вельми чудно". Во Влахернъ, церкви святой Богородицы, "лежитъ риза и поясъ и скуфія, иже бъ на главь ея была, а лежать во олтаръ на престоль, въ ковчегъ запечатана тако-жъ, яко и страсти Господни, еще и тверже того, приковано жельзомъ; а ковчеть сотворенъ отъ камени хитро вельми". У различныхъ святынь странники видъли много исцъленій. Царыградъ произвелъ на нихъ вообще сильное впечатление: "много бо видехомъ въ Цареградъ видънія, еже не мочно всего написати; толико бо Богъ прославиль святыя мъста, еже не можно разстатися". Въ заключение Стефанъ замъчаетъ, что-, въ Царыградъ аки въ дуброву внити, и безъ добра вожа не возможно ходити, а скупо или убого не можетъ видъти, ни цъловати единаго святаго, развъ на праздникъ котораго святаго будеть, и тогды видети и целовати". Упоминая о трапезъ Авраама, Стефанъ замъчаеть, что они видьли самый дубъ Мамврійскій, "егда быхомъ въ Іерусалимв и окресть его". Въ концв онъ говорить, что осмотревъ всь святыя мъста въ Царьградь, они пошли въ Герусалимъ, но описанія этого посл'ядняго путешествія еще не нашлось, и въ нъкоторыхъ рукописяхъ за разсказомъ Стефана слъдуетъ паломникъ Даніила.

Ко второй половинъ XIV въка должно быть по всей въроятности отнесено Хожденіе нъкоего архимандрита Греоенія или Агреоенія. Извъстное до сихъ поръ въ единственной рукописи, Хронографъ письма XV—XVI въка, въ библіотекъ Церковно-археологическаго Музея въ Кіевъ, это Хожденіе представлялось для нашихъ ученыхъ нъсколько загадочнымъ. Первое свъдъніе о немъ дано было мимоходомъ въ 1853 г. пр. Филаретомъ черниговскимъ, которому рукопись первоначально принадлежала; позднъе Норовъ, не знавшій самой рукописи, въ изданіи паломника Даніила отнесъ Хожденіе ко второй половинъ XVII въка (самая рукопись старъе); затъмъ Н. И. Петровъ, въ описаніи рукописей упомянутаго кіевскаго музея, и С. И. Пономаревъ считали Хожденіе произведеніемъ XV въка. Правильное изученіе стало возможно лишь съ тъхъ поръ, какъ памят

никъ былъ изданъ г. Горожанскимъ, съ комментаріями, въ 1884—1885. Первый издатель Хожденія старался разр'єшить недоумънія, какія представляль памятникь относительно его времени и автора. Прежде всего, въ греко-русскихъ святцахъ нътъ самаго имени Гревенія: оно, очевидно, испорчено. Преосв. Филареть, со свойственной ему рушительностью, замуниль это испорченное имя именемъ Григентія; замѣна была, однако, произвольная, и эпоха памятника оставалась невыясненной. Первый издатель Хожденія полагаль слідующее. По языку Хожденіе "принадлежить съверному наръчію и весьма близко къ редакціи новгородской или съверо-западной По времени написанія, оно должно принадлежать концу XIV или началу XV въка; и именно въ испорченномъ имени Греоенія изследователь хотель вилеть имя того Епифанія Премудраго, который столь изв'єстенъ быль въ старой письменности какъ жизнеописатель св. Сергія Радонежскаго и, по собственнымъ его словамъ, совершилъ странствіе ко Святымъ Мъстамъ. Разсказъ Епифанія объ этомъ странствіи никогда не встръчался въ рукописяхь; неизвъстно даже, быль ли онъ когда-нибудь написанъ: г. Горожанскій полагаль. что мы имъемъ этотъ разсказъ въ Хожденіи архимандрита Грееенія. Доказательства не были уб'вдительны, и новый излатель Хожденія, архимандрить Леонидь, въ последнемь труде своемь, явившемся въ изданіяхъ Палестинскаго Общества, пришель совершенно къ инымъ заключеніямъ, которыя представляются гораздо болѣе вѣроятными.

Во-первыхъ, арх. Леонидъ сдълалъ предположение, основываясь на написаніи заглавія, что загадочное имя автора слъдуетъ читать: Агреееній, и что въ такомъ случав это будеть народное произношение неоднократно упоминаемаго въ святцахъ имени Агриппинъ (или также Агриппа, Агриппій) на подобіе того, какъ изъ Агриппины вышла Аграоена. Далъе, Агреоеній названъ въ рукописи архимандритомъ обители пресвятой Богородицы, и для XIV въка, на который указывають другія данныя Хожденія, изв'єстны дв'є такія обители: Кіево-печерская и Смоленская, и різчь идеть вівроятно о послідней, такъ какъ отъ Смоленска, повидимому, и начался путь нашего паломника. Изъ другихъ источниковъ извъстно, что эта обитель имъла въ XIV вък своихъ архимандритовъ. Что касается до времени Хожденія, не указаннаго въ самомъ памятникъ, то первый издатель замътиль уже отсутствие упоминания о туркахъ, которые завладъли Герусалимомъ въ 1517 году, такъ что хождение не могло быть совершено позднее этого года. Есть, однако, косвенное ука-

заніе, которое можеть служить къ определенію эпохи Хожденія. А именно, Агребеній разсказываеть, что въ день сошествія Святого Духа или схожденія святого огня совершали служеніе съ патріархомъ "митрополить Германъ изъ Египта и епископъ Марко изъ Дамаска, бывшій прежде игумент въ лавръ св. Саввы, и игумень Стефанъ св. Саввы". Первый издатель замътилъ это указаніе, но не нашель для него историческаго пріуроченія; архимандрить Леонидъ обратилъ вниманіе на показаніе лѣтописи, что въ 1371 году прівзжаль въ Москву изъ Іерусалима за милостынею митрополить Германъ, а въ 1376 прибыль въ Москву съ востока епископъ Маркъ за милостыней для Синайскаго монастыря, и въ спискъ антіохійскихъ патріарховъ значится Маркъ II, скончавшійся въ 1378, — арх. Леонидъ предполагаль, что именно объ этихъ лицахъ упоминаетъ Агресеній. Другое хронологическое соображение арх. Леонидъ выводилъ изъ того, что Агреоеній говорить о томъ, какія священныя міста находились въ его время во владени того или другаго исповеданія. А именно, армяне владъли тогда частью Голговы, монастыремъ св. Гакова и домомъ Кајафы на Сјонъ, а также монастыремъ за Горней. Кромѣ того, армянскій епископъ сопровождалъ православнаго патріарха при нисхожденіи святого огня: Сіонскіе монастыри и участіе въ обрадахъ святого огня принадлежать армянамь и донынь. Остается опредылить, когда армяне владъли частью Голговы и монастыремъ за Горней. Такое преобладающее значеніе армянь въ Герусалим'я д'яйствительно было и относится къ последнему расцевту армяно-киликійскаго царства, отъ вступленія на престоль въ 1365 Петра І, короля кипрскаго и јерусалимскаго, до конца того-же столътія. Иноземцы-паломники, итальянскіе и греческіе, также упоминають о владеніи армянами Голговою, а нёмецкій паломникъ конца XV въка говоритъ, что около 1465 года грузины побудили египетскаго султана подарками отдать имъ всю Голгову. Наконецъ, на значительную древность Хожденія указываеть, по мніню арх. Леонида, характеръ изложенія и языка. "Агресеній, — говорить онь, ближе къ игумену Даніилу по своему древнему и образному языку (просторъчью) и тъмъ, что для обозначения положенія и разстоянія св. м'єсть одно отъ другаго употребляеть т'в же выраженія, какъ и Даніилъ: дострелить изъ лука (дважды, трижды), на верженіе камени, на летній и зимній восходь, на объдни годъ (полдень)". Употребление древнихъ словъ: голомяни, зазиданы, столны зиданные, утлина, прозоръ, творило, кладенецъ, 

перестрель и т. п., уже не встречаются у позднейшихъ паломниковъ.

На всёхъ этихъ основаніяхъ арх. Леонидъ относиль Хожденіе Агреоенія къ семидесятымъ годамъ XIV въка и находилъ, что своей полнотой оно превосходить какъ Ксеносъ Зосимы (съ которымъ представляетъ много сходства), такъ и путешествіе Игнатія Смольнянина. Разділенное на главы, которыя писались въроятно вскоръ послъ осмотра описанныхъ мъстъ, оно, по словамъ арх. Леонида, "носить на себъ печать свъжести и внимательнаго изученія описываемыхъ м'ясть и предметовь, и въ этомъ отношени можеть быть поставлено наравнъ съ произведениемъ нашего перваго паломника-писателя", т.-е. игумена Даніила. Дъйствительно, Хожденіе Агресенія носить черты гораздо болъе далекой древности, чъмъ казалось его первому издателю и комментатору. Оно не могло бы принадлежать Епифанію Премудрому потому уже, не говоря о другомъ, что Епифаній быль знаменить въ свое время какъ изящный писатель, мастеръ "добрословія", а зд'ясь его нівть и сліда; это простой и простодушный разсказь, краткій какь дневникь, иногда даже не совсемь понятный, какь личная замётка для памяти; нёть никакихъ размышленій и выраженій личнаго чувства. Свой путь Агреоеній начинаеть отъ "русскія земли западныя": отм'єтивъ разстояніе отъ Москвы до Смоленска, онъ видимо ставить исходнымъ пунктомъ Смоленскъ. Дорога его шла черезъ западную Русь; отъ Бългорода (Аккермана) онъ плылъ моремъ до Царяграда и опять моремъ до Святой Земли. Путь отмеченъ только числомъ верстъ или дней отъ одного города или острова до другого, лишь съ ръдкими замътками о достопримъчательностяхъ: на островь Стихіи "ражается мастика", въ Епретьь "доспьвають темьянь черный", на Кипрв "кресть благоразумнаго разбойника, и ту ражается много сахара". Обстоятельное, хотя опять чрезвычайно сжатое описание начинается только съ Іерусалима. Въ цъломъ Агревеній, безъ сомнінія, уступаеть Даніилу, который разсказываеть подробнье, больше вводить читателя во внутреннюю жизнь паломника, передавая его благочестивое настроеніе и легендарный міръ, его окружавшій; по и Агреоеній, не довольствуясь видіннымъ, доискивался другихъ свібдвній, "распытываль" калугеровь, т.-е. монаховь, высчитываль и вымъривалъ и т. д. Въ особенности, конечно, онъ выспрашиваль легендарныя подробности и, повидимому, не всегда довъряль разсказамь, замьчая, что такъ "глаголють".

Кромъ этого литературно-благочестиваго интереса, Хожденіе

Агребенія имбеть значительную цену историческую своими показаніями о положеніи различных палестинскихъ святынь въ исхоль XIV выка. Комментарій г. Горожанскаго даеть въ этомь отношении не мало сравнений съ западными паломниками того времени.

Тоть же стиль въ описаніяхъ Святыхъ Містъ представляеть странствіе Игнатія Смольнянина, который въ 1389 г. сопровождаль въ Константинополь митрополита Пимена. Митрополить уже въ третій разъ отправлялся въ Константинополь, потому что не ладилъ съ великимъ княземъ и желалъ утвердить свое положение хлопотами въ Константинополь; онъ взялъ съ собой одного епископа, архимандрита, духовную свиту и слугъ, и поручилъ своимъ спутникамъ, если кто захочетъ, описать это путешествованіе. Сохранилось только описаніе Игнатія. Путь быль медленный и трудный; по дорогъ митрополита торжественно встрѣчаль въ Переяславлѣ рязанскомъ самъ князь рязанскій Олегъ съ дътьми и боярами, а далъе послаль проводить ихъ до рѣки Дона одного своего боярина "съ довольною дружиною", по случаю разбоевъ; кромъ того везли на колесахъ нъсколько небольшихъ судовъ. На Дону спустили суда на ръку, путники распрошались съ провожатыми, которые вернулись назадъ. Путешествіе по Лону, разсказываеть Игнатій, было—, печально и уныньливо: бяше бо пустыня зѣло всюду, не бѣ бо видѣти тамо ни что же, ни града, ни села; аще бо и бываша древле грады красны и нарочиты зъло видъніемъ, мъста точію, пусто жь все и ненаселено, нигдъ бо видъти человъка, точно пустыни велія и звърей множество: козы, лоси, волцы, лисицы, выдры, медвъди, бобры, и птицы: орлы, гуси, лебеди, журавли и прочая, и бяше вся пустыни великія". На пути встр'єтиль ихъ еще князь Елецкій, посланный Олегомъ Рязанскимъ, и затъмъ они окончательно разстались съ родиной. Они проплыли устья Тихой Сосны, Хопра, Медвъдицы, миновали "Серклію", т.-е. древній Саркелъ, "не градъ же убо, но точію городище", т.-е. развалины. Затімь пошли татарскіе улусы и путниковь началь одержать страхь: "яко внидохомъ въ землю татарскую, ихъ же множество оба поль Дона реки аки песокъ... Стада-жъ татарскія видехомъ толико множество, яко же умъ превосходящь, овцы, козы, волы, верблюды, кони" Впрочемъ татары не причинили имъ никакого зла; по зато въ Азовъ напали на нихъ владъвшіе этимъ городомъ "фряги и нъмцы": они догнали корабль нашихъ странниковъ, "наскакали" на него "борзостію" и, утверждая, что митрополить имъ долженъ, сковали его и его приближенныхъ, и отпустили только "довольну мзду вземше". Странники выплыли въ Черное море, но буря занесла ихъ къ Синопу. Не добзжая до Константинополя, они услышали о турскомъ царъ Амуратъ, который пошель тогда ратью на сербскаго царя Лазаря. Путники находились въ турецкой земль, и митрополить, убоявшись, отпустиль впередъ смоленскаго епископа Михаила, который взяль съ собой и Игнатія.

Прибывши въ Константинополь, нашъ странникъ прямо переходить къ описанію цареградскихъ храмовъ, святынь, царскихъ дворовъ, столповъ и т. д., "дивящесь чудесемъ святыхъ, и величеству и красотъ безмърней церковней". Въ Константинополь по ихъ прибытии "придоша въ намъ Русь, живущая тамо; и бысть обоимъ радость велія"... Далве, помвщень разсказъ о распръ Калояна съ Мануиломъ и царскомъ вънчании императора Мануила, и затёмъ Игнатій описываетъ свое хожденіе въ Герусалимъ и безъ всякихъ предисловій приступаетъ къ исчисленію достопримівчательностей Іерусалима, къ описанію церкви Воскресенія 1), гдѣ прежде всего упоминается "доска, на ней же Христа Бога нашего положили, со креста снемъ", и далве съ тою приказной обстоятельностью, которая уже съ тъхъ поръ отличаетъ московскихъ людей, онъ перечисляетъ церковныя службы разныхъ исповъданій, какія совершались при гробъ Господнемъ. "А противъ гроба Господня, разсказываетъ Игнатій Смольнянинъ, — греческая служба, грецы служать; а съ правую сторону отъ гроба Господня римская служба, римляне служать; а на палатъхъ съ правую сторону арменская служба, армени служать; а съ правую сторону отъ гроба Господня на землъ орязская служба, орязи служатъ; а оттуда паки сирская служба, сиране служать; а съ левую сторону гроба Господня за гробомъ Господнимъ яковицкая служба, яковиты служать; а съ левую сторону Господня гроба орязская служба, орязи служать; а оттуды паки немецкая служба, немцы служать; а отъ тое службы паки орязская служба, орязи служать ". Само собою разумбется, что онъ видвлъ въ Герусалимв не мало твхъ же святынь, какъ и его предшественники, но въ разсказахъ есть варіанты; произошли перем'яны и въ м'ястностяхъ: "на подолъ идучи во градь Герусалимь была церковь греческая, а нынъ срацынскій мезгитъ" (мечеть). Разумъется также, что и у Игнатія, при всей краткости его хожденія, большое місто занимаеть апокрифическая топографія и легенда. Укажемъ одинъ образчикъ:

у "Сицеже ми случися видъти недостойному и сущимъ со мною во святьмъ градь Герусалимь: есть убо тамо церьковь Воскресеніе Христово и т. д.

"за Давыдовымъ домомъ недалече Сіонъ гора, и на той горъ монастырь дивенъ зъло, орязскій, держать его орязове и живуть въ немъ орязские чернцы, глаголють же сице: яко тамо Христось самъ объдню служилъ, и научилъ по плоти брата своего Іакова объдню служити, и предалъ ему таинство священныхъ и божественныхъ служеній; тамо горница, ид'єже на святые апостолы Христовы Духъ святый сниде въ день пятидесятный; тамо съ лѣвыя страны церкви мъсто есть, гдъ Господь ноги умылъ ученикамъ своимъ; тамъ та храмина есть, гдъ Господь затвореннымъ дверемъ вниде и невърующаго своего ученика Оому увъриль по воскресеніи своемь; въ той церкви во время вольнаго и спасеннаго распятія Христова зав'яса раздрася на двое; въ той церкви той камень лежить, на которомъ Пречистая Богородица поклоны клала; таможъ въ той церкви два камени, на которыхъ Христосъ сиживалъ часто".

Въ одно время съ Игнатіемъ быль въ Царыградъ какой-то дыявь Александрь, который, по его собственнымь словамь, "ходилъ куплею въ греческую столицу. Описаніе его очень кратко и заключается почти только въ перечисленіи виденных святынь. О святой Софіи онъ зам'вчаеть съ самаго начала, что "величества и красоты ея не мощно исповъдати"; а въ концъ онъ опять повторяеть о невозможности описать чудеса Царяграда: "Сін-жъ святые монастыри, и святыя мощи, и чудотворенія ово видехомъ, иная-жъ не видехомъ; не мощно бо исходити все и видъти святыхъ монастырей, или святыхъ мощей, или списати, тысяща тысящами; а иныхъ святыхъ мощей и чудотвореній не мощно исповълати".

Съ XV въка число путешествій разростается и онъ становятся разнообразнье. Типь разсказовь остается прежній, но условія странствій уже очень измінились, и паломнико по необходимости должень вдаваться въ подробности о самомъ путешествін, которыя въ прежнее время всего чаще умалчивались. Первый по времени странникъ XV столътія, описавшій свое путешествіе, быль троицкій іеродіаконь или іеромонахь Зосима, ходившій около 1420 г. въ Царьградъ, на Авонъ и въ Іерусалимъ. Въ первый разъ Зосима отправлялся въ Константинополь въ началъ столътія, сопровождая княжну Анну, дочь великаго князя Василія Дмитріевича, помолвленную за наследника византійскаго престола Іоанна, сына имп. Мануила Палеолога. Неизв'ястно, какъ долго онъ тамъ оставался, но въ 1419 г. Зосима началь новое путешествіе, повидимому уже только съ паломнического цалью. Пробывъ полгода въ Кіева, онъ черезъ

Бългородъ (нынъ Аккерманъ) отправился моремъ въ Константинополь, гдё оставался два съ половиной мёсяца. Отсюда онъ посётиль Авонь, весною передь Пасхой быль въ Герусалиме, гдъ провель, затъмъ, цълый годъ. На обратномъ пути онъ прожиль еще зиму въ Царьградъ и вернулся въ Троицкую лавру въ мав 1422 г. Это не быль особенно искусный книжникъ; разсказъ его не всегда достаточно вразумителенъ; по обычаю паломниковъ, почти всеобщему, онъ былъ легковъренъ, - это, впрочемъ, не мѣшало бы историко-литературному интересу его повъствованій и даже увеличило бы этотъ интересъ, если бы къ его легковърію присоединилось книжное искусство. Свое писаніе онъ объясняеть тімь, что "тайну цареву хранити добро есть, а дела божія проповедати преславно есть: да еже бо не хранити царевы тайны неправедно и блазненно есть, а еже бо молчати дела Божія, ино беду наносить душе своей".

Сочиненіе свое онъ назвалъ "Ксеносъ, глаголемый странникъ, о хожденіи и бытіи моемъ", — желая блеснуть греческой ученостью, впрочемъ, невеликой. Изъ Москвы онъ прибылъ въ Кіевъ и, захот'євь вид'єть Святыя М'єста, отправился оттуда, цовидимому, опять въ составъ цълой "дружины", потому что отъ Кіева, по словамъ его, онъ пошелъ "съ купцы и вельможами съ великими". Они шли на Бугъ, въ "поле татарское", на Днъстръ, перешли волошскій рубежь, отъ устьевъ Днъстра илыли до Царяграда пелыхъ три седмицы, потому что были бури. Описаніе Царяграда — обычное, съ разсказомъ о святой Софін, ея святыняхъ, иконахъ, мощахъ, съ трапезой Авраама, съкирой Ноя, камнемъ, изъ котораго Моисей источилъ воду, и т. д., но и съ некоторыми варіантами и добавленіями. Мы видѣли, напримъръ, у Стефана Новгородца описаніе Юстиніанова столна; Зосима разсказываеть о немъ нъсколько иначе: "Предъ дверьми же св. Софіи столиъ стоить, на немъ царь Юстиніанъ стоитъ на конъ: конь мъдянъ, и самъ мъдянъ вылитъ, правую же руку держить распростерту, а зрить на востокъ, а самъ хвалится на срадинскіе цари; а срадинскіе цари противъ ему стоять, всь болваны медяны, держать въ рукахъ своихъ дань и глаголять ему: а не хвалися на насъ, господине; мы бо ся теб'в ради, и потягнемъ противу ти не единожды, но многочастно. Въ друзъй же руцъ держить яко яблоко злато, а на яблоцъ крестъ". Въ числъ цареградскихъ чудесъ Зосима видёль, между прочимь, следующее: у церкви Апостольской, "предъ враты великими церковными стоитъ ангелъ страшенъ великъ и держитъ въ руцъ скипетръ Царяграда, а противъ его

стоитъ царь Константинъ, аки мужъ живой, а держитъ онъ въ рукахъ своихъ Царьградъ, и даетъ его на соблюдение тому ангелу". У монастыря Пантократора другое чудо: "и въ сторонъ того монастыря, съ два перестрълища большая, есть монастырь, еже ся зовутъ Аполиканти, предъ враты того монастыря лежитъ жаба каменна: сія жаба, при царъ Львъ Премудромъ, по улицамъ ходячи, сметіе жерла 1), а метлы пометали

сами, возстануть людіе порану, а улицы чистыя".

Изъ Константинополя Зосима посътилъ Авонъ, былъ въ Солуни и оттуда моремъ отправился въ "Палестинскія мъста", но уже, говорить онъ, "съ нужею доидохомъ святаго града Іерусалима, злыхъ ради араповъ". Здёсь онъ, какъ игуменъ Даніилъ, видъль свъть небесный у гроба Господня. Объ этомъ онъ говорить такъ: "О зажженіи же глаголють иніи: яко молнія сверкаеть; а иніи же глаголють: яко голубь во устёхъ своихъ огнь носить; а все то есть лжа и не истина, занеже азъ видъхъ Зосима, гръшный дьяконъ. Не хвалюся, глаголю, никто же тако вид'в Герусалимскія м'вста, яко азъ гр'єшный вид'єхъ Герусалимская вся мъста, занеже пребыхъ лъто цълое во Герусалимъ и за Герусалимомъ, ходя по святымъ мъстомъ, и подъяхъ раны довольны отъ злыхъ араповъ азъ грешный, и все терпя за имя Божіе; поминахъ апостоли и мученицы, что они подъяща за имя Божіе, азъ же то ни во что же вмѣнихъ и терпя съ благодареніємъ; занеже, аще кто дойде Іерусалима, уже гробъ быхъ видълъ; а за Герусалимъ никто же поидти можетъ, злыхъ ради араповъ, быотъ бо безъ милости". Кромъ влыхъ араповъ въ самомъ Герусалимъ христіанъ угнетали сарацины: "окаянній срацыне всв церкви христіанскія запечатають, глаголюще: нъть у васт праздника, откупайте... А черезъ весь годъ замчена церковь Святаго Воскресенія и прикръплена печатію султана царя египетскаго. Прилучивыися поклонницы отъ которыхъ странъ идутъ ко амиру, и амиръ, емля дары, церковь отпечатываетъ". "А кому поклонитися гробу Господню, —говорить онъ дальше, тому дати златыхъ денегъ, венетическихъ флоринъ. То еще колико на пути арапомъ давати, откупати путь, идучи отъ Рамли во Герусалиму, то еще сторожемъ давати, 15 стражей у гроба Господня приставлено, лютыхъ срадинъ". Въ нѣкоторыхъ случаяхъ апокрифическая легенда отмъчена у него новыми подробностями. Таковы разсказы о Сіонъ: "...церковь святый Сіонъ, мати всёмъ церквамъ. Глаголетъ бо писаніе, яко сія убо первая

<sup>)</sup> Т.-е. пожирала соръ: въ текстъ Сахарова испорчено: "смертію людей пожирала".

церковь стася, по распятіи Христов'в, во Герусалим'в; ту жила Святая Богородица, по Вознесеніи Сына своего на небеса, и ту молилася Сыну своему, и донынъ знати мъсто то, идъже клала поклоны на мраморъ... И ту лежатъ 2 камени, иже Пречистая восхотъла видъти тъ камени, на чемъ Христосъ беседоваль съ Моисеемъ на горъ Синайстей; и принесе ангелъ 2 камени, еже ся зоветъ: Купина неопалимая; все то во святомъ Сіонъ"; — о святомъ Георгіи: "...И оттолъ идохомъ ко адовымъ вратамъ, и видъ врата адова. И оттолъ поидохъ къ Діоклитіяновѣ палатѣ, идъже святаго великаго мученика Георгія Діоклитіянъ мучиль и съ горы спущаль на острыя жельза. Палата Діоклитіянова велика добрь, съ городъ невеликой; нынѣ на томъ мъстъ церковь Святый Георгій, и есть во церкви той цёпь желёзна, въ чемъ мучили его, велика, въ стъну вдълана; сею цъпью болящи знаменуются и исцъление пріемлють"; — о крестномъ древѣ: "и оттуду поидохъ въ монастырь Иверскій, идіже усічено древо Кресту Господню; то бяше мъсто подъ престоломъ, еже знати и донынъ", и т. д. Нашему страннику пришлось немало потерпъть отъ упомянутыхъ здыхъ араповъ: "И поидохъ воздъ Мертваго моря, и наидоша на ны злые аранове, и возложища на мя раны довольны и оставивше мя въ полы мертва, отъидоша во свояси; азъ же, изнемогая, едва возмогохъ доити до Саввина монастыря, на юдоль Іосафатову: и быхъ ту восемь дней и упокоища мя святіи отцы". Наконецъ, испыталъ онъ и нападеніе морскихъ разбойниковъ. Возвращаясь изъ Іерусалима въ Константинополь моремъ, онъ быль на Кипръ; оттуда онъ отправился на Родосъ, гдъ видель родосскихъ рыцарей: "Идохомъ 500 миль, и видъхомъ землю и горы, ихъ же есми и въ писаніи не слышахъ; и ходихомъ по лукоморью и пристахомъ къ острову Родосу. Сей же островъ предали апостоли во Апостольской церкви въ Римъ; ту сидить отъ папы римскаго мистръ ведикій, и всѣ у него крестоносцы, а церковные люди носять кресты на левыхъ плечахъ, на портищахъ нашиваны; и ту есть митрополить греческій, и епископъ, и попъ мірянинъ... И поидохомъ въ корабль и плыхомъ 2-ю 500 миль и, на среди пути, найде на насъ корабль котаньскій, разбойници здін, и разбиша корабль пушками, аки дивін звіріе, и разсіжоша нашего корабельника на части и ввергоша въ море, и взяща яже въ нашемъ кораблъ. Меня же убогаго ударили копейнымы ратовищемы вы грудь, и глаголюще ми: "калугере, поне дуката кърса", еже зовется: "деньга золотая". Азъ же заклинахся Богомъ живымъ, Богомъ вышнимъ,

что нътъ у меня; они же взяща мшелешъ мой весь, меня же убогаго во единомъ сукманцъ оставиша; а сами скачуще по кораблю, яко дивіи звіріе, блистающеся копьи своими и мечи. и саблями, и топоры широкими. Мню азъ, грѣшный Зосима, яко воздуху устрашитися отъ нихъ. Паки взыдоща на корабль свой и отъидоша въ море". Въ Константинополъ нашъ странникъ прозимовалъ, а затъмъ, говоритъ онъ, "донесе мя Богъ русскія земли града своего, милостію его и всъхъ Іерусалимскихъ мѣстъ".

Указывали на легковъріе Зосимы 1), что онъ слишкомъ довърчиво относился къ тому, что ему разсказывали и показывали "суевърные или хитрые греки" (съкира Ноева, которою Ной дълаль ковчегь, транеза Авраамова, камень, изъ котораго Моисей источиль воду, и т. п.), но почти всв чудеса, какія видвіль Зосима, видъли и его предшественники, начиная съ игумена Даніила, и точно такъ же имъ върили. Указывали также, что иногла онъ прямо заимствовалъ у игумена Даніила; но если Зосима повторяль иногда целыя фразы изъ Паломника Даніила (напримвръ въ началв и въ концв), то не только потому, что у него недоставало книжническаго искусства, но и просто потому, что такое списыванье было общимъ обычаемъ.

Чтобы закончить съ паломниками этого періода, надо упомянуть объ одномъ памятникъ, которому дали название "Бесъды о святыняхъ и другихъ достонамятностяхъ Цареграда"; онъ нашелся въ сборникъ XVII въка, который недавно пріобрътенъ быль Ө. М. Истоминымъ въ его странствіяхъ въ Олонецкомъ краж. Въ олонецкой рукописи (какъ и въ двухъ другихъ отъискавшихся спискахъ этой статьи) заглавія недостаєть, но статья представляеть бесёду какого-то царя съ какимъ-то епископомъ, предметомъ которой служить душеспасительность паломничества, подтверждаемая примърами, а именно описаніями цареградскихъ святынь; самая "Беседа" служить какь бы рамкой для обыкновеннаго "паломника". Необычная форма можеть навести на мысль, что "Беседа" была взята или переведена съ какого-нибудь греческаго образца, но самыя описанія святынь, по мнівнію издателя этого памятника, составляють русское сочинение, такъ что въ ихъ авторъ мы имъли бы еще одного русскаго странника по Святымъ Мъстамъ, имя котораго осталось неизвъстнымъ. Главнымъ основаніемъ считать это описаніе Цареграда русскимъ сочиненіемъ служить то, что, при упоминаніи одной иконы

<sup>1)</sup> Шевыревъ, Исторія русской словесности, ч. IV. М. 1860, стр. 87.

Божіей Матери въ Софійскомъ храмѣ, замѣчено, что "та икона посылала мастеры на Кіевъ ставить церковь въ Печерѣ ко святому Антонію и Өеодосію", — извѣстіе, которое могло быть интересно только русскому человѣку: легенда дѣйствительно находится въ Печерскомъ Патерикѣ, съ тою разницею, что по Патерику эта икона была не въ святой Софіи, а во Влахернѣ.

Составление исторической части "Беседы" относять ко времени около 1300 года или къ началу XIV-го века, такъ что о господствъ латинянъ въ Константинополъ (которое продолжалось съ 1204 по 1261 годъ) говорится какъ о фактѣ еще памятномъ. Происхождение ея относять въ Новгороду, и даже прямо полагають ея авторомь упомянутаго выше архіепископа Василія. Подагають съ другой стороны, что путеводитель, заключающійся въ "Бесьдь", быль извъстень Стефану Новгородцу и Зосимъ. Что послъдующие странники пользовались своими предшественниками, это бывало нер'вдко; но прим'вры, приведенные въ доказательство заимствованій Зосимы, не совсемъ убедительны 1), и напримъръ Зосима, говоря о памятникъ Юстиніана, даеть ему совсвиь иное толкование: и если Зосима спуталь сказаніе о жабъ, очищавшей удины при Львъ Премудромъ, то слова его не взяты изъ "Бесъды". Притомъ Зосима такъ долго пробыль въ Константинополь, что ему не было надобности непремённо только списывать чужой путеводитель.

Такъ складывался къ половинъ XV въка составъ нашей паломнической литературы. Какъ мы видели, въ литературномъ отношении она не представляетъ особенныхъ красотъ стиля; какъ многія подобныя произведенія среднев вковой западной литературы, это почти только путеводители, и ихъ топографическія указанія сопровождаются лишь выраженіями благочестиваго чувства, ссылками и намеками на легенды. Лучшимъ остается старъйшее произведение этого рода, Паломникъ игумена Даніила. Но эта литература остается важной по своему значению для исторіи быта и народныхъ понятій: она заключаетъ любопытныя данныя для опредъленія древняго благочестія и народно-церковной легенды. Приходится жалъть, что наши паломники не дали о последней больше подробностей, — мы безъ сомнения имели бы чрезвычайно дюбопытныя указанія о распространеніи народной легенды, какъ она сложилась, напримъръ, въ духовныхъ стихахъ. Въроятно, паломники предполагали достаточно извъст-

<sup>1)</sup> Матеріалы и изследованія, стр. 37-38.

ными тв сказанія, какія сообщала библейская и евангельская исторія, житія святыхъ, а съ другой стороны общирная литература "отреченныхъ" книгъ: мы увидимъ, что каноническая несостоятельность этихъ послѣднихъ не мѣшала ихъ распространенію въ средѣ самихъ лицъ высшей іерархіи. Для изслѣдователей народной легенды, какъ она выразилась въ старой письменности и въ современномъ преданіи, эти паломники являются важнымъ указателемъ присутствія легенды въ данномъ періодѣ съ тѣми или другими ея чертами.

Съ половины XV въка въ нашемъ паломничествъ какъ будто совершается переломъ. Уже раньше въ разсказахъ паломниковъ начинаются жалобы и негодование на "срацынъ" и "злыхъ араповъ": одни держатъ на откупу палестинскія святыни, другіе грабять и убивають путниковь по дорогъ; на моръ нападають пираты. Взятіе Константинополя турками окончательно предало христіанскія святыни Востока во власть нев'єрныхъ: Царыградъ быль совсемь закрыть для христіанскаго поклоненія; это была столица невърныхъ; святая Софія стала мезгитомъ; много изъ древнихъ святынь должно было окончательно погибнуть; къ тому немногому, что могло уцълъть, и неизвъстно было, уцълъло ли что-нибудь, - доступъ былъ невозможенъ... Въ то же время у русскихъ людей возникало, и потомъ все сильнъе разросталось, представление о великомъ могуществъ ихъ собственнаго отечества, которое оставалось единственнымъ православнымъ царствомъ: ему предстояло верховное господство въ православномъ міръ; самый Востокъ, въ сознаніи своего глубокаго порабощенія, политического и нравственного, начинаетъ искать помощи въ русскомъ царствъ и возлагать на него послъднія надежды. У русскихъ людей появлялась мысль, которан развивалась потомъ въ XVI и XVII стольтій, что въ предвлахъ русскаго царства хранится и самое чистое преданіе восточнаго православія: греки были слабы въ въръ; предъ паденіемъ Константинополя они готовы были вступить въ союзъ съ тою самою латиною, которую въ прежніе въка сами предавали осужденію и проклинали; готовы были на унію, которая была равносильна отступничеству. Теперь, подъ турецкою властью греческая церковь была несвободна, — а въ русской церкви, давно уже фактически независимой, въ концъ концовъ учреждено было патріаршество, при которомь уже нельзя было видеть на Восток в исключительный авторитетъ і ерархіи. Была наконецъ еще причина, ослаблявшая русское паломничество на Востокъ, и дъйствіе которой становится особенно замътно къ тому же времени, къ половинъ XV

въка. Это было великое размножение собственной русской святыни. Уже издавна религозная ревность создавала эти святыни въ Кіевъ, Новгородъ, на съверовостокъ, святыни, которыя становились патріотическимъ символомъ и въ этомъ смыслѣ совершали большое нравственное дъйствіе. Съ того времени, когда политическій центръ перешель на съверовостокъ и послъ Суздаля, Владимира, Твери окончательно установился въ Москвъ, рядомъ съ политическимъ подъемомъ шелъ своего рода полъемъ церковный — обширное распространеніе обителей, которыя славились своими подвижниками и начинали все больше привлекать поклонниковъ. Извъстно, что въ этой иноческой средъ, хотя удаленной отъ мірской суеты, отразилось политическое броженіе времени: многіе изъ этихъ подвижниковъ были именно приверженцами Москвы и нравственно не мало содъйствовали укръпленію единовластія. Вмѣстѣ съ образованіемъ новаго авторитета являлось сознание его нравственной самобытности. Если въ прежнее время благочестивые люди мечтали о посъщении святыхъ Мъстъ Востока, то теперь мы встръчаемся уже съ другимъ настроеніемъ. Ученикъ и біографъ Сергія Радонежскаго, Епифаній Премудрый, въ началѣ XV въка ставить ему въ особенную похвалу, что онъ не делаль этихъ странствій (какъ ледаль ихъ самъ Епифаній), но находилъ святость во внутреннемъ исканіи Бога 1). Нъсколько позднъе, Пахомій Сербинъ въ житіи того же святого (около 1440) въ особенности указывалъ на то, что русскій великій подвижникъ "возсіяль не отъ Іерусалима или Сіона", а именно воспиталь свое благочестие "въ великой русской земль". Такимъ образомъ для русскихъ людей находились уже дома пути благочестія и предметы поклоненія: въ каждомъ крав были свои святые, чудотворцы, слава которыхъ была близка, были знаменитые храмы и иконы, распространалась своя домашняя легенда... Независимо отъ того, что съ завоеваніемъ Константинополя была закрыта или погибла цареградскаи святыня, еще болве затрудненъ былъ путь въ Святую Землю, паломничество на Востокъ ослабъвало и отъ другихъ внутреннихъ причинъ 2).

<sup>1) &</sup>quot;Не взыска царьствующаго града, ни Святыя Горы, или Герусалима, яко же азъ окаянным и лишенным разума; увы, лють мны пользаа съмо и овамо, и преплаваа суду и овуду, и отъ мъста на мъсто преходя; но не хождааме тако преподобнын, но въ млъчани добръ съдяще и себъ внимаще; ни по многымъ мъстомъ, ни по далнимъ странамъ хождаане, но во единомъ мъсте живяще и Бога въспъвааше: не искаше бо суетныхъ и стропотныхъ вещін, иже не требі ему бысть, но паче всего взыска единаго истиннаго Бога, иже чимъ есть душа спасти". (Житіе... Сергія чу-дотворца и похвальное ему слово, написанныя ученикомъ его Епифаніемъ Премудрымъ въ XV въкъ. Архим. Леонида. Спб. 1885, сгр. 159). 2) Ср. зам'ячанія Майкова: "Матеріалы и изслідованія", стр. 44 и даліве.

Цареградская святыня и вообще святыни Востока издавна привлекали благочестивое любопытство. Первое выражение изумленія и восторга отъ Царьграда находится уже въ літописной легендь о выборь въръ княземъ Владимиромъ; святая Софія, по примеру константинопольской, строится въ Кіеве и Новгородъ; построение храма въ Печерскомъ монастыръ совершается при чудесномъ вмѣшательствѣ Влахернской Богоматери, которая прислала изъ Цареграда зодчихъ и живописцевъ, и самый планъ церкви быль начертань на небъ. Царыградь, гдъ быль престоль патріарха, которому подчинена была русская церковь, Царьградъ, котораго святыни и чудеса искусства отказывались исчислять русскіе паломники, быль въ глазахъ русскихъ людей великой столицей христіанства, и какъ нъкогда отсюда почерпалось убъждение въ величии православия, такъ послъ сомнъние въ върности самихъ грековъ этому православію послужило къ укръпленію мысли, что третьимъ Римомъ стала Москва и главою православія стала святая Русь. Понятенъ поэтому религіозный восторгъ, съ какимъ наши старые наломники осматривали Царьградь, заключавшій столько необычайныхь святынь. Изв'ястія о Царыградъ находимы были также въ хронографахъ, и византійская исторія вообще была въ памяти книжниковъ, насколько они знали эту исторію. Св'єдінія эти были однако невелики. Хронографъ не даваль обстоятельной исторіи Византіи за последніе века, и только изредка во русской письменности являлись самостоятельные разсказы о событихъ греческой истории. Такова была любопытная повъсть о взятіи Царяграда латинами, занесенная въ лътопись, или другая повъсть, существующая въ различныхъ редакціяхъ, также внесенная въ лътопись и которая разсказывала объ основани Царяграда, а затъмъ о взяти его турками. Первая приписывалась некоторыми тому же автору описанія Царяграда, архіепископу Антонію, который около того времени, а можетъ быть и въ это время быль въ Константинополь; вторая была составлена очевидцемъ и по разсказамъ очевидцевъ.

Въ XV въкъ, послъ паденія Константинополя, мы встръчаемъ только два путешествія къ Святымъ Мъстамъ: гостя Василія, въ 1465—1466 годахъ, и священноинока Варсонофія.

Откуда быль родомъ гость Василій, неизв'єстно; что ціблью его было именно паломничество, видно изъ первыхъ строкъ его разсказа <sup>1</sup>). Но гость Василій ни словомъ не упоминаетъ о Царьград'є; свое путешествіе онъ начинаетъ прямо съ Бруссы:

<sup>1) &</sup>quot;Въ дъто 6974 хоженіе нъкоего гостя при великомъ князъ Иванъ Васильевичъ всеа Руси Московскомъ".

"А се наше хожение отъ Бурсы ко Герусалиму и къ морю; денъ 2 до Нишары мъсто, торги великыи. Градъ Колнокоу стоитъ межу каменныхъ горъ, на единомъ на камени, родится шафранъ, 6 дней ходу. Градъ Мурдоулукъ, 7 денъ ходу. Градъ Поли 8 дніи ходу. Градъ Тоусь, много армень, а крестіанъ мало 1) и турковъ, 14 денъ ходу"... И такъ идетъ все описаніе путешествія, лишь иногда съ самыми краткими зам'ячаніями, стоить ли городъ на горъ или въ полъ, какія въ немъ стъны, сколько вороть и сколько градовь въ одномъ градъ ("единъ во единъмъ"), какіе торги, бани, кермасераи (караванъ-сераи), какъ проведена вода и т. п. Обыкновенно въ большихъ городахъ онъ хвалитъ хорошія бани и "торги велики", отмівчаеть, какт изт ріжи проведена вода наверхъ большими колесами, много ли христіанъ и турокъ; также кратко отмечаетъ, где въ городахъ Малой Азіи и Палестины есть какая святыня: показанія впрочемъ часто не точны, и издатель его повъствованія, архимандрить Леонидь, много разъ долженъ былъ дълать къ нимъ отмътку: "ошибочно". На первый разъ гость Василій пробхаль изъ Малой Азіи мимо Іерусалима въ "градъ Египетъ", какъ наши паломники называли Каиръ, и уже оттуда онъ попалъ въ Герусалимъ.

Вотъ, напримъръ, описание города Алепа: "Градъ Халяпъ великъ звло, въ полв чисть видьти его за три дни, а гора сыпана вельми высоко, да отъ самаго долу ствны градныа, мурованы каменіемъ, да входъ и выходъ едиными враты, да мостъ великъ, да конецъ мосту того стръльница высока, да двои враты желъзныа скрозъ ея, да верху ея бои, да среди мосту того такова же стръльница веліа зъло; да пониже градскіа стъны изо рва того стръльницы выводные часты вельми, вкругь всего града, и входы въ нихъ потайныа изъ града, да что мостъ изъ града чрезъ ровъ между стрвльницъ твхъ, какъ градская ствна и съ брамами. Да той градъ вруголъ, да во рвъ томъ, вкругъ всего града того, ръка велика приводна и глубока, рыбы въ ней многое множество; да вокругъ града того большій градъ, множество торговъ и бань хорошихъ". До "града Египта" нашъ путешественникъ бхалъ сто дней. Въ описании его какое-то преувеличение: "Египетъ градъ вельми великъ, а въ немъ 14 тысящь улицъ, да во всякой улицъ по двоа врата и по двъ стръльницы, да по два стража, которыа зажигають масло на свещнице, да

1) Армянь онъ не считаетъ христіанами.

<sup>&</sup>quot;Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се азъ рабъ Божіи многогръшный Василей, и подвизахся видети святыхъ мъстъ и градовъ, и сподоби мя Богъ видети и поклонихся святымъ мъстомъ, за молитвъ святыхъ отецъ нашихъ, Госноди Ісусе Христе Сыне Божій помилуй насъ, аминь".

въ иныхъ улицахъ домовъ по 15 тысячъ, а въ иныхъ улицахъ до 18 тысячъ дворовъ, да на всякой улицы по торгу по великому, а улица съ улицей не знается, опроче великихъ людей". Въ области Іерусалима и въ самомъ святомъ городъ онъ конечно отмѣчалъ всѣ встрѣчавшіяся святыни. Онъ видѣлъ и ясли, и "тдъ звъзда стала", и мъсто, гдъ встрътили Христа жены мироносицы, и столбъ, гдъ Христа мучили, и мъсто, гдъ Пилатъ умыль руки передъ народомъ, и "то мъсто, гдъ Христа распяли и гора разседеся отъ страха Его, и изыде кровь и вода отъ Адамовы главы: оттуда снидохомъ, гдв лежала глава Адамова, и поклонихомся ту". Видель: "среди церкви большія пупъ земли, и ту пріиде Христось со ученики своими и рече: содъла спасеніе посреди земли"; и въ церкви Пречистой: "на прав'я у олтаря, близь царскихъ дверей, то м'ясто, гдв Христосъ вывель Адама и Еву и весь родъ христіанскій". Наконецъ, видъль "Пречистыи келлію, туть же Іоанна Богослова келлія, туть же гдв сидвла со Христомъ Господомъ нашимъ. И ту камень, что ангель Господень принесль отъ Синайской горы, и ту близь гробъ св. мученика Стефана, и ту была церковь Сіонъ, святая святымъ церквамъ".

Обратный путь гость Василій сділаль опять въ Бурсі, т.-е. къ Бруссъ, но другой дорогой, гдъ между прочимъ, онъ проходилъ черезъ Антіохію: "Антея... стоитъ на седми горахъ, да седмь ствив его, да рвка сквозь его течетъ велика, да черезъ ръку ту учиненъ мостъ великы, на многыхъ восходехъ каменныхъ, а ствиъ у мосту того четыре, аки градскія каменныя, а врата среди мосту того желъзныя, да стръльницы велики, а на ихъ бои многы: да внутри града того каменіе, какъ хоромы збиваны скобами железными, да заливаны оловомъ. А средь града того, церковь святая Софія, а величествомъ со цариградскую Софію, да въ ней не поють. А подобіемъ градъ той, аки Царьградъ, а скончался, быль царскій градъ, нын'в держать его срацины". Путь изъ Бруссы домой опять не указанъ, какъ

и прежде.

Гость Василій быль челов'ять мірской, но его разсказь отличается отъ разсказовъ лицъ духовныхъ развъ тъмъ, что, идя сухимъ путемъ, онъ съ купеческимъ любопытствомъ отмъчалъ великіе торги и кермасеран; въ описаніи Святыхъ М'всть онъ даеть такую же номенклатуру съ темъ же запасомъ апокрифическихъ познаній. Въ этихъ разсказахъ мы вполив стоимъ на той почвъ, на которой создавались духовные стихи и въ особенности стихъ о Голубиной книгъ.

Книжная судьба Хожденія священноннока Варсонофія напоминаеть о той случайности, какан господствовала надъ памятниками нашей древней письменности. Какъ хождение Агреоенія въ XIV въкь, такъ и хожденіе Варсонофія въ половинъ XV-го сохранились каждое въ единственномъ экземпляръ, и последнее было открыто лишь въ самое недавнее время, въ 1893. покойнымъ Н. С. Тихонравовымъ. Въ мав того же года, онъ сделаль сообщение объ этомъ памятнике въ Славянской коммиссіи Московскаго Археологическаго Общества и нам'вренъ былъ приготовить его изданіе для Палестинскаго Общества. Онъ не усивль этого сделать и теперь хождение Варсонофія явилось въ изданіи Палестинскаго Общества подъ редакцією С. О. Долгова.

Священноинокъ Варсонофій совершиль два раза путешествіе на Востовъ, первое въ 1456 году и второе въ 1461 — 1462. Первое изъ нихъ озаглавлено: "Изволеніемъ Отца и поспъщеніемъ Сына и совершеніемъ Святаго Духа, милостію Божіею и Пречистыя Богоматери хождение странническое смиреннаго священнаго инока Варсонофія ко святому граду Іерусалиму". По окончаніи этого разсказа, въ рукописи пом'єщено другое пов'єствованіе того же Варсонофія: "Сотворихъ другое путешествіе ко святому граду Ерусалиму по шти лътехъ прихода моего на Русь" (въ сущности, онъ отправился черезъ пять лътъ послъ перваго путешествія, и шесть літь истекло, когда онъ уже вернулся), — но конца этого второго путешествія въ рукописи недостаетъ.

Разсказъ, по обычаю, начинается перечисленіемъ мъстъ, какими Варсонофій пришель съ родины въ Іерусалимъ, лишь съ самыми краткими замътками о видънномъ на пути. "И поидохъ, прямо начинаеть онь, - отъ Кіева къ Бълуграду, и отъ Бълаграда во Царюграду, отъ Царяграда поидохъ (въ) Криту, отъ Крита идохъ къ Родусу, и отъ Родуса идохъ къ Кипру, и отъ Кипра идохъ въ Сурвю ко граду Ладокви (Лаодикев), отъ Ладокъи идохъ во Триполь, и отъ Триполя идохъ вт Беруту, и видъхъ же мъсто, идъже порази святый Егорей злаво зміа, ядущаго люди. Отъ града Берута есть вдали яко едина миля, на востокъ лицемъ, лимень Бълаго моря, яко озерина кругла, и въ той лимень течетъ рѣка со востока по великимъ долинамъ, и тутожь быль змей и его же порази копіемъ святый Егорей. Тутожь есть близко ръки, лимени морскаго, церковь во имя святаго Егоргія на гор'я; идохъ ко церкви святаго Егоргія, и молитву сотворихъ къ Богу и ко пречистой Богоматери и ко святому страстотерицу Егоргію. Пондохъ же отъ Берута къ

Ламаску, и въ Дамасцъ пребылъ двъ недъли, идохъ ко святому граду Герусалиму. Отъ Дамаска идучи видъхъ многая святая мъста, и грады, и веси, и видъхъ Тивиріянское море, и Геньсаритское

озеро, и Ерданскую рѣку, и Фаворскую гору"...

Обстоятельное описание начинается съ Герусалима. Общее настроеніе Варсонофія конечно таково, какт у всёхт вообще паломниковъ стараго времени, но онъ отличается, быть можетъ, еще большею внимательностью въ наблюдении, и его комментаторы находять у него въ особенности много указаній, важныхъ для исторической топографіи святынь Палестины въ XV стол'єтіи. Такой комментарій къ первому хожденію даль Тихонравовь; еще болье подробныя объясненія къ второму хожденію сдыланы г. Долговымъ. Тихонравовъ замъчалъ о первомъ хожденіи, что оно дошло до насъ въ необработанномъ видъ и въ нъсколько спутанномъ спискъ. Писаніе Варсонофія осталось неотдёланнымъ и потому "сохраняеть свёжесть и, такъ сказать, теплоту впечатльнія. Варсонофій описываль то, что видьль, для себя, а не для назиданія читателей, какъ Даніилъ Паломникъ. Поэтому онъ не пускается въ историческія подробности, не приводить длинныхъ выписокъ изъ св. Писанія и апокрифическихъ евангелій, не пускается въ символическое сопоставление мъстностей. Записки Варсонофія лежать передъ нами въ сыромъ, не обработапномъ литературномъ видъ. Такіе наброски, несомнанно, составляли канву и Даніила Паломника. Непосредственность неукрашеннаго разсказа составляеть особенное достоинство наблюдательнаго и добросовъстнаго іеромонаха".

Въ Іерусалимъ онъ внимательно осмотрълъ святыни города и окрестностей, какъ и прежніе наломники все вым'вривая и сосчитывая, и между прочимъ, сообщаетъ не мало подробностей,

какихъ нътъ у другихъ русскихъ паломниковъ.

Быть можеть, еще замъчательные второе путешествие Варсонофія, описаніе котораго осталось въ извъстной теперь рукописи неоконченнымъ. На этотъ разъ онъ началъ путешествіе опять отъ Кіева. "И поидохъ отъ богоспасаемаго града Кіева въ землю Волоскую, завемо Малодатская земля. Есть бо ръка велика, течетъ отъ Угорскій земли отъ горъ высокихъ, имя р'яки Моддава, и течетъ въ ръку во Серетъ, подъ Романовымъ Торгомъ, и по той ръки зовется земля Молдоветская. И видъхъ грады мпоги и веси земли тоя". Обычное равнодущіе паломниковъ къ тому, что не было искомой святыней, оказалось и здъсь: Варсонофій только перечисляєть міста, какін онъ проходиль, и, какъ видимъ, самое название молдавской земли на нъсколькихъ

строкахъ пишетъ разно, "Оттолъ, —продолжаетъ онъ, —поидохъ къ Бълуграду, и отъ Бълаграда идохъ къ Византію въ Константинополь, и отъ Византія идохъ ко Холиполи, и оттоль идохъ къ Криту" и т. д. На этотъ разъ Варсонофій направился въ Іерусалимъ черезъ Египетъ и Синайскую гору. Съ Крита онъ отправился на Родосъ, Кипръ и оттуда "во Деміета (Даміетта) въ землю Суринскую (?), и отъ Деміятъ идохъ по ръци по Нилу въ верхъ ко Египту... Градъ же Египетъ" (мы замъчали, что у старыхъ книжниковъ это есть Каиръ) "стоитъ великій на ровнъ мъсти подъ горою; подъ него же течетъ ръка изъ раю, златоструйный Ниль, и другое имя ръци Геонъ. И поперекъ града есть двъ мили, а въ длипу двънадцать миль. И видъхъ же лютаго звъря"... Какой это быль звърь, осталось неизвъстно, какъ вообще старые паломники почти никогда не говорили объ особенностяхъ при роды, какую видели въ этихъ незнакомыхъ имъ странахъ, съ одной стороны потому, что все внимание было поглощено святынями, а въроятно также и потому, что они не умъли отдать себъ отчета въ невиданномъ зрълищъ новой природы и новыхъ людей. Варсонофій сділаль еще только одно замінаніе объ египетской природь: онъ видъль финиковыя пальмы, растущія около "святой воды", и замъчаетъ: "видъхъ же древеса, на нихъ же растеть медъ дивій, и иныхъ древесь много видъхъ, ихъ же имена не свъмъ". Но онъ еще въ другой разъ говорить о Нилъ: "великая жъ ръка, златоструйный Нилъ, течетъ отъ полуденныя страны на полунощь, въ Бълое море, подъ Деміяты".

Но за то онъ не пропускаеть въ градъ Египтъ никакой церкви, монастыря или другой мъстности, съ которою связаны какія-либо священныя воспоминанія. И съ перваго вступленія въ градъ Египетъ онъ окруженъ этими святынями. Около города за полъ-третьи мили есть святая вода, куда пришель изъ Герусалима Христосъ и Пречистая Его Матерь и хранитель его Іосифъ; а на северъ отъ города есть место святое, где обиталь Господь, скрываясь отъ Ирода царя, и туть есть святой виноградъ, однажды въ году источающій миро, которое относять къ царю египетскому; и туть же есть камень аспидный, на которомъ сидълъ Христосъ, и изъ мраморнаго камня устроена купель (Ердань) со святою водою; и тамъ же древо сикоморія, въ которомъ скрылся Христосъ отъ воиновъ Ирода царя. Варсонофій разсказываеть: "Идохъ же до тоя святыя воды, и целовахъ святый камень, на немъ же Господь преопочиваще, и пивъ святую воду, искупахся во јерданъ, иже ряжена отъ каменія, вода же та вся тепла есть и сладка; и ходихъ же во виноградъ, идъже

святое лозіе, и даша ми срачини едину лозу, страже винограда того, и цъловаще смоковницю, идъже Господь быль, и уломи вътку отъ нея". И въ самомъ градъ Египтъ есть святое мъсто, гдъ обиталъ Христосъ и Его Матерь и хранитель Іосифъ, и на томъ мъсть стоитъ великая церковь; а за ръкою Ниломъ есть житницы Іосифа Прекраснаго. Отпраздновавъ въ Египтъ оба великіе праздника, Рождество и Крещеніе, Варсонофій пошелъ на Синайскую гору: "Бъ бо многъ караванъ собрався: десять тысящь велеблюдовъ и людей много; идохомъ 15 дней, путшествуя отъ Египта до Синайскія горы и до горы Хоривскія, великія и высокія". По словамъ комментатора второго хожденія Варсонофія, въ этомъ показаніи о численности каравана н'ятъ преувеличенія: другіе путешественники совершали этотъ путь въ подобномъ многочисленномъ обществъ; нъмецкій путешественникъ Баумгартенъ въ 1507 году пишетъ, что на дорогъ въ Синай изъ Каира онъ присоединился къ двумъ попутнымъ караванамъ, "почему число всъхъ вмъстъ настолько умножилось, что походило болъе на многочисленную армію, состоящую изъ нъсколькихъ тысячь людей и верблюдовь". Варсонофій, какъ мы вид'яли, шель пятнадцать дней; другіе путешественники тіхъ віковъ ділали этотъ путь вообще въ десять-пятнадцать дней; въ семнадцатомъ стольтіи Василій Гагара опредыляєть этоть путь "8 днищь со выоки, а наскоро 6 днищъ".

По обывновенію Варсонофій ничего не говорить о способ'я путешествія и о вид'янномь по дорог'я; онъ прямо приступаєть къ разсказу о сипайскихъ святыняхъ: прежде всего обошель самыя горы—восходиль на вершину Синая, который называеть горою Хоривскою, потомъ на гору св. Екатерины и на "высокую гору Синайскую, на ней же стоя святый Моисій и вид'явъ Неопалимую купину". Посл'я того онъ описываетъ храмы Синайскаго монастыря и церкви вн'я его, а зат'ямъ говоритъ о м'ястоноложеніи и устройств'я монастыря. Разсказъ переплетается легендами: такъ онъ передаетъ библейское сказаніе о Неопалимой купин'я съ легендарнымъ дополненіемъ, сказаніе объ открытіи мощей св. Екатерины на одной изъ Синайскихъ вершинъ, запи-

санное, видимо, по мъстнымъ разсказамъ.

"Надо отм'втить, —говорить комментаторь, —что Варсонофій быль первымь изъ русских паломниковъ-писателей, описавшихъ св. гору Синайскую. Посл'в него изъ паломниковъ до-Петровской Руси пос'втили и описали Синай только Позняковъ съ Коробейниковымъ и Василій Гагара; но описаніе Варсонофія, по точности и по обилію приводимыхъ св'яд'вній, далеко оставляеть эти

последнія. Описанія западных в католических путешественниковь, минуя древнъйшія, могуть быть привлекаемы для сравненія только въ частностяхъ, а не вообще; такъ какъ запалные паломники имъли исключительную цъль-посъщение св. горъ Синая, поклоненіе мощамъ св. Екатерины, то они мало обращали вниманія на самый монастырь Синайскій, даже останавливались въ особыхъ кельяхъ, при которыхъ до XVI в. была и особан церковь. Изъ греческихъ описаній Синая, самое древнее, Епифанія, очень кратко, поверхностно, да и очень отдалено отъ эпохи Варсонофія, такъ что не можетъ быть привлечено для повърки и сравненія: описаніе Даніила Ефесскаго (между 1493 и 1499 гг.), кром'в того, что поздиже, значительно короче Варсонофіева и не такъ детально. Подробныя описанія греческія, изъ изв'єстныхъ, вс'в значительно позднъе: Паисій Агіапостолить описаль Синай между 1577 и 1592 годами, описаніе патр. александрійскаго Герасима появилось только въ концъ XVII или началъ XVIII въка и послужило основаніемъ для позднівшихъ описаній Синая—нашего Василія Барскаго и изданнаго Н. Глики въ Венеціи въ 1817 г.: Барскій почти цівликомъ перевель и включиль описаніе патр. Герасима въ своихъ Странствованіяхъ. Изъ приведеннаго обзора видно, насколько важными должны считаться свёдёнія, приводимыя такимъ обстоятельнымъ паломникомъ, каковъ былъ нашъ Варсонофій, писателемъ, сообщавшимъ только то, что самъ видълъ или слышалъ на мъстъ".

Кто быль и гдв действоваль священнойновъ Варсонофій, изъ его сочинения не видно. Судя по тому, что каждый разъ онъ начинаетъ описаніе путешествія отъ Кіева, можно думать. что онъ происходилъ если не изъ Кіева, то изъ области, тяготъвшей къ Кіеву; въ языкъ его разсказа сказывается съверозападный говоръ, напримъръ, смоленскій или полоцкій, и разстоянія онъ изм'вряеть не верстами, а милями. По предположенію Д. Ө. Кобеко, это могъ быть тотъ Варсонофій, который впоследствіи упоминается въ летописи, какъ владычній духовникъ; а именно въ 1471 г., по смерти новгородскаго архіепископа Іоны, по новгородскому обычаю составлено было въче и на престолъ св. Софіи положено три жребія; въ числѣ ихъ быль жребій съ именемъ Варсонофія; выборъ палъ тогда на Өеофила. Могло быть, что совершение двухъ хождений ко Святымъ Мъстамъ повліяло на избраніе его въ духовники архіепископомъ Іоной, такъ какъ паломничество уважалось въ Новгородъ, и два новгородскихъ архіепископа, Антоній (ум. 1232) и Василій (ум. 1352), совершали странствія ко Святымъ Мѣстамъ. Это предположеніе

можетъ подтверждаться біографической замѣткой, которая нашлась въ бумагахъ Тихонравова и была извлечена имъ изъ одной рукониси Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря (въ Спб. духовной академіи). Въ этой замѣткъ Варсонофій названъ митрополичьимъ духовникомъ: онъ былъ игуменомъ въ Полоцкъ, въ Бѣльчицкомъ монастыръ, а послъ него игуменомъ былъ здѣсь его ученикъ Іоакимъ, впослъдствіи смоленскій владыка. Возможно, что возвратившись изъ второго хожденія, Варсонофій былъ избранъ на игуменство на Бѣльчицъ, а затѣмъ переведенъ въ Новгородъ.

Памятники паломнической литературы собраны были въ первый разъ Сахаровымъ: Путешествія русскихъ людей. Спб. 1837, 1839, потомъ во второмъ томѣ Сказаній р. народа. Спб. 1849. Обстоятельное изданіе и изученіе ихъ было въ новъйшее время въ особенности трудомъ и заслугой Имп. Православнаго Палестинскаго Общества. Сочиненія по отдѣльнымъ вопросамъ и общіе обзоры:

— И. Срезневскій, Русскіе калики древняго времени, въ "Запискахъ" Академіи Наукъ, т. І, кн. И. Спб. 1862; Крута каличья. Клюка и сума, лапотики, шляпа и колоколъ. Спб. 1862 (оттискъ изъ

"Изв'ястій" Русск. Археолог. Общества, т. IV).

— Ф. Терновскій, Изученіе визант. исторіи и ся тенденціозное приложеніе въ древней Руси. Кієвъ, 1875—1876 (о русскихъ, ходившихъ въ Царьградъ и Грецію).

— С. Пономаревъ, Герусалимъ и Палестина въ русской литера-

турь, наукь, живописи и переводахъ. Спб. 1877.

— А. Гиляревскій, Древне-русское паломничество, въ Др. и Новой Россіи, 1878, № 8.

Хожденіе игумена Даніила издано было нісколько разъ:

— Путешествіе р. людей въ чужія земли. Ч. І (изданіе Н. Власова). Спб. 1837; 2-е изд. 1837; Путешествія р. людей по Святой землъ. Ч. І. Спб. 1839; Сказанія р. народа, собранныя И. Сахаровымъ. Т. ІІ, кн. VIII. Спб. 1849, стр. 1—45 (перепечатка преды-

дущаго).

— Путешествіе игумена Даніпла по Святой землів въ началів XII вівка (1113—1115). Издано Археографическою Коммиссією подъ редакцією А. С. Норова, съ его критическими замічаніями. Спб. 1864, съ картою Палестины, планомъ Іерусалима и первоначальной базилики гроба Господня и 6 налеографическими снимками. — Pélérinage en Terre Sainte de l'igoumène russe Daniel au commencement du XII siècle (1113—1115), traduit pour la première fois etc. par Abraham Noroff. Pétersbourg, 1864. (Греческій переводъ съ русскаго изданія Норова, Епифанія Маттеа. Спб. 1867). Сахаровъ зналь до десяти списковъ Хожденія, Норовъ до тридпати пяти. Изданія Сахарова были неудовлетворительны; не вполнів удовлетворительно было и изданіе Норова, но его заслуга была въ томъ, что онъ впервые предприняль критику текста на ряду съ другими средневъковыми паломниками и

своимъ переводомъ сдълалъ Хожденіе доступнымъ для западныхъ изследователей.

Новъйшее и наилучшее изданіе, имъвшее въ виду до семидесяти списковъ, принадлежитъ г. Веневитинову: - Житье и хоженье Ланила Русьскыя земли игумена, 1106—1108, подъ редакцією М. А. Веневитинова, въ Православномъ Палестинскомъ Сборникъ, т. І, вып. 3 и 9. Спб. 1883, 1885. Въ концъ подробные указатели собственныхъ имень, малопонятныхь словь, мъсть священнаго Писанія; пути и разстоянія по указаніямъ Даніила; карта Святой Земли въ XII вѣкѣ. См. также его изследованія о тексте Даніила: "Хожденіе Игумена Даніила въ Святую Землю въ началъ XII въка". Спб. 1877; "Замътка къ исторіи Хожденія Даніила Игумена", въ Журн. мин. просв., 1883; "Лицевой списокъ Хожденія Даніила Паломника". Спб. 1881. съ образчиками лицевыхъ изображеній (изд. Общества любителей древней письменности). Нѣмецкій переводъ Хожденія, Авг. Лескина, Лейпц. 1884; разборъ его, М. Веневитинова, въ Журн. мин. просв. 1884, августь. Его же: Хожденіе Даніила въ изданіяхъ И. П. Сахарова. М. 1889 (изъ "Древностей" Моск. Археологич. Общества).

См. еще: Сведенія о рукописяхъ, содержащихъ въ себ'я Хожденіе въ Св. землю русскаго игумена Даніила въ началь XII въка, Н. В. Рузскаго, въ "Чтеніяхъ" Моск. Общества ист. и древн. 1891, кн. 3. Здъсь разсмотръно и упомянуто сверхъ девяноста рукописей.

Приводимъ изъ "Отчета П. Б-ки" любопытную запись о новгородскихъ сорока каликахъ, раньше указанную намъ Ив. А. Бычковымъ: "Въ лъто 6671 (1163). Поставища Іо(а)на архиепископомъ Новоугороду. При семъ ходиша во Герусалимъ каліицы і при князе рустемъ Ростиславе.

"Се ходиша изъ Великого Новагорода отъ святей Соеви 40 моужь каліици ко граду Иерусалимоу ко гробоу Господню. И гробъ Господень целоваща, и ради быша. И поидоща, вземше благословеніе оу патріарха и святые мощи. И приидоша въ Велікій Новгородъ къ святей Софии. И даша святыя мощі въ церковъ владыки Іоаноу святымъ церквамъ на священие, а собору святые Софви даша копкарь, во веки имъ кормленіе; а собѣ во веки славы оукупиша. И святый владыка Іванъ и весь соборъ священничьскій благословиша ихъ всёхъ 40 моужь. И поидоша по градомъ с великою радостию, славящи Бога. Пріидоша въ Русу къ святомоу Борису и Гльбоу: аже седить соборъ, ины даша имъ святые мощи; а оу святого Бориса и Гльба стоять 6 моужь притворянь, и ны даша имъ скатерть во веки имъ кормленіе. И благословишася оу собора вся 40 моужь, и поидоша по градомъ. И пріидоша во градъ Торжокъ къ святомоу Спасоу; аже седить соборь, святаго Спаса священники; они жъ даша имъ святые мощи святымъ церквамъ на освящение; аже стоятъ оу святаго Спаса 12 моужь притворянъ, ины даша имъ чашоу свою во веки имъ кормленіе".

Упомянутый здёсь Ростиславъ Мстиславичь, великій князь кіевскій, умерь въ 6676 (1168). Въ Отчетъ замъчено, что о поставлени въ Старой Русь каменной церкви Бориса и Гльба въ льтописяхъ упоминается подъ 6911 (1403) годомъ, но могла быть раньше деревянная. Такимъ же образомъ о поставлени каменной церкви Спаса въ Торжкъ лътописи говорятъ подъ 6872 (1364) годомъ.

Вследь за упомянутой записью идеть другая, где продолжается

исторія чаши:

"Въльто 6837 (1329). Ході князь великии Иванъ Даниловичь в Велікій Новгородъ на мироу. И постояще въ Торжкоу, и приидоша къ немоу святаго Спаса притворяне съ чашею спо 12 моужь на пиръ. И воскликноуша 12 моужь, святаго Спаса притворяне: "Богъ дай много лета великомоу князю Ивану Даниловичю всея Роуси. Напой, накорми нищихъ своихъ". И князь велики вспросилъ боляръ и старыхъ моужь новоторжьцовъ: "Что се пришли за моужи ко мнъ?" I сказаша емоу моужи новоторжци: "То, господине, моужи святаго Спаса притворяне; а тоу чашоу даша имъ 40 моужь калиици, изъ Ерусалима пришедше". І князь велики, пришедше, посмотрѣвъ оу нихъ в чашоу, и постави ея на тъмя свое и рече имъ: "Что, брате, возмете оу мене въ сію чашю вклада?" И тако рекоша емоу притворяне: "Чимъ, господине, насъ пожалоуешь, то возмемъ". И князь велики даше имъ гривну новую вклада. "А ходите ко мнв во всякоую недвлю и емлите оу мене две чаши пива, а третюю меду. Такъ же ходите к намъстникомъ моимъ, и к посадникомъ, и по бракомъ, а емлите собъ по три чаши пива. А кто сію чашоу избесчинить, инъ дасть гривноу золота да 6 берковсковъ медоу князю и владыки. А кто на васъ подереть вотолоу, инъ дасть три крошни питей, а цена имъ полтора роубля".

(Отчеть Имп. Публичной Библіотеки за 1894 годь. Спб. 1897,

стр. 113—115).

Между двумя событіями, хожденіемъ каликъ и поднесеніемъ чаши московскому князю, прошло полтораста лѣтъ: это указываетъ, какъ вѣрно хранилась память о 40 каликахъ на такомъ пространствѣ времени. Цѣлый разсказъ имѣетъ видъ сказанія, быть можетъ, эпической пѣсни, разложенной въ сухихъ фактахъ по годамъ лѣтописи.

"Путешествіе новгородскаго архіепискої Антонія въ Царьградъ въ концѣ XII столѣтія", съ предисловіемъ и примѣчаніями Павла Савваитова. Изд. Археограф. Коммиссіи. Спб. 1872. Текстъ приведенъ здѣсь, во-первыхъ, въ буквальной передачѣ рукописи (XV вѣка) и, во-вторыхъ, въ чтеніи, съ объясненіями по топографіи Константино-поля и по церковной археологіи, которыя служатъ къ паломнику ком-

ментаріемъ.

Впослѣдствіи нашелся отрывокъ паломника Антонія въ Копенгагенскомъ сборникѣ XVI вѣка подъ заглавіемъ: "Сказаніе о святыхъ мѣстѣхъ и чюдотворныхъ иконахъ и иныхъ чюдныхъ вещехъ иже суть въ Царѣградѣ, было во свѣтѣи Софеи до взятіе безбожныхъ латынъ написано бысть на вѣдѣніе и на удивленіе всѣмъ христіаномъ". Это сказаніе издано было Срезневскимъ въ "Свѣдѣніяхъ и замѣткахъ", № LX (Спб. 1876, стр. 340—352). Еще списокъ, опять неполный, накодится въ сборникѣ XVII вѣка, вывезенномъ Ө. М. Истоминымъ изъ Олонецкаго края. См. "Матеріалы и изслѣдованія по старинной русской литературъ". І. Л. Майкова. Спб. 1890, стр. 4—5. Наконецъ, одно начало путника Антонія находится въ сборникѣ 1742 года въ библютекъ Общества любит. др. нисьм. (quarto, № CCXL): оно издано было въ "Библіографъ" 1888, № 12, и, съ варіантами чтенія, въ "Описаніи рукописей" этого Общества, Хр. Лопарева. Часть вторая.

Спб. 1893, стр. 385—388.

Относительно Леонтія русина, упомянутаго въ хожденіи Антонія, г. Лопаревъ предполагалъ, что это м'ясто испорчено и что подъ этимъ Леонтіемъ должно понимать греческаго святого инока Петра, въ міръ Леонтія, ходившаго въ Герусалимъ и бывшаго родомъ изъ Бруссыэто предположение остается однако бездоказательнымь (засъдание Общества любит. др. письменности, 7 марта 1897).

Посланіе новгородскаго архіепископа Василія къ епископу тверскому Өеодору—въ Собр. Летоп. VI, стр. 87—89, подъ 1347 годомъ.

Ср. Собр. Летоп. V, стр. 226.

Хожденіе Стефана Новгородца издано пока только у Сахарова, Сказанія, т. И. Въ этомъ хожденіи давно обратили на себя вниманіе и часто цитировались м'яста о Студійскомъ монастырів: "изъ того бо монастыря въ Русь посылали много книгь: Уставъ, Тріоди и иныя книги" (Сказ., 1849, стр. 53). И далве: "...И оттолв идохомъ къ святому Константину, въ монастырь женскій... И на утріе, въ пятокъ, идохомъ съ други моими по святымъ монастырямъ и обрътохомъ на пути Ивана и Добрилу, своихъ новгородцевъ, и возрадовахомся зѣло, ижъ неколи бе мочно было свидетися, зане бо безъ вести пропали, и нынъ живуть туто, списаючи въ монастыръ Студійскомъ отъ книгъ святаго писанія, зане бо искусни збло книжному списанію. И идохомъ съ ними къ святому Ивану Дамаскину" и пр. (стр. 54). Но это мъсто объ Иванъ и Добриль, находящееся только въ издании Сахарова и отсутствующее въ другихъ спискахъ Стефана Новгородца, представляется г. Соболевскому "сочинениемъ новъйшаго времени" (Южно-славянское вліяніе и пр., стр. 11).

Съ именемъ Епифанія, быть можеть, Премудраго, автора житія св. Сергія Радонежскаго, а можеть быть, и другого, сохранился въ рукописяхъ XVI—XVII века небольшой, странички въ две, намятникъ: "Сказаніе Епифанія мниха о пути къ Іерусалиму", заключающій голый перечень пути и счеть версть отъ Новгорода черезъ Полоцкъ, Минскъ, Слупкъ, Бългородъ, моремъ въ Царьградъ, моремъ въ Яффу, до Герусалима ("всего отъ великаго Новгорода до Герусалима 3420 верстъ"). Издано, вмѣстѣ съ посланіемъ іеромонаха Епифанія къ другу Кириллу, арх. Леонидомъ въ "Палестинскомъ Сборникъ",

вып. 15. Спб. 1887.

Изданія и объясненія хожденія Агревенія:

— Я. И. Горожанскій, Хожденіе архимандрита Гребенья во Святую Землю. Изследование памятника съ примечаниями къ тексту, и тексть, въ "Русск. Филологич. Въстникъ", 1884, IV, стр. 251-312, и 1885, І, стр. 1—43.

- "Хожденіе архимандрита Агревенья", подъ редакціей арх. Леонида (последній его трудъ въ Палестинскомъ Обществе, посвятившемъ это изданіе его памяти), въ Палестинскомъ Сборникъ, т. XVI,

вып. 3. Спб. 1896.

Сказаніе Игнатія занесено было въ льтопись, и въ составъ ея издано было не однажды: въ Никоновской летописи, въ Русскомъ Временникъ, 1791, въ "Россійской Исторіи" Татищева. Затъмь оно было издано Сахаровымъ въ "Путешествіяхъ русскихъ людей" (въ послъдній разъ въ "Сказаніяхъ русскаго народа", т. И. Спб. 1849). Болве исправно и съ разборомъ сложнаго состава этого хожденія, въ ряду изданій Палестинскаго Общества: "Хожденіе Игнатія Смолнянина. 1389—1405 г.", подъ редакцією С. В. Арсеньева. Спб. 1887

(Правосл. Палестинскій Сборникъ, вып. 12).

Въ путешествии Игнатія, какъ оно издано было у Сахарова, включенъ и разсказъ объ Амуратъ, но этотъ разсказъ, повторенный изъ хожденія Игнатія Карамзинымъ, Игнатію не принадлежить и прибавленъ позднъйшимъ книжникомъ изъ житія сербскаго деспота Стефана Лазаревича (см. Андрея Попова. Обзоръ Хронографовъ русской редакціи. П. Москва, 1869, стр. 50 — 51). Житіе Стефана Лазаревича, написанное Константиномъ Костенчскимъ, или Философомъ, издано было неоднажды. Въ первый разъ Андреемъ Поповымъ въ "Изборникъ" (М. 1866, стр. 92-130), потомъ Янкомъ Шафарикомъ въ "Гласникъ" сербскаго Ученаго Дружества (Бълградъ, 1870, кн. 28), наконецъ въ болбе полномъ составъ и въ славяно-сербской рецензіи Ягичемъ въ "Гласникъ" (1875, кн. 42, стр. 223 — 328). Историческое изследование этого памятника у Ст. Станоевича: Die Biographie Stefan Lazarevic's von Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelle, въ "Архивъ" Ягича, 1896, т. XVIII, стр. 409-492.

Хожденіе дыяка Александра издано было у Сахарова, Сказанія, т. Ц. Странствіе Зосимы напечатано было въ первый разъ П. М. Строевымъ въ "Русскомъ Зрителъ" 1828, VII-VIII, по Толстовскому списку Публ. Библютеки; затъмъ у Сахарова (имъвшаго въ рукахъ три списка), въ "Сказаніяхъ", т. II; наконецъ въ изданіи Палестинскаго Общества: Хоженіе инока Зосимы 1419—1422 гг., съ рисунками, подъ ред. Х. М. Лопарева. Спб. 1889 (Палест. Сборникъ, вып. 24).

"Бесвда о святыняхъ Цареграда" издана по тремъ рукописямъ (всв однако неполныя) Л. Н. Майковымъ: Матеріалы и изследованія по старинной русской литературь. І. Бесьда о святыняхъ и другихъ достопамятностяхъ Цареграда. Спб. 1890. Отзывъ объ этомъ издани, Г. Дестуниса, въ Журналъ мин. просв. 1890, сент., стр. 233—269: Дестунись полагаль, что описание Константинополя, находящееся въ "Бесъдъ", могло быть составлено только въ промежуткъ 1332—1417 годовъ. Подтверждение предположений г. Майкова о времени составления исторической части "Бесьды"—въ замъткъ И. Е. Троицкаго, "Византійскій Временникъ", 1894, т. І, вып. 1, стр. 167—172. Новыя важныя разъясненія сділаны въ стать Д. О. Кобеко: Опыть исправленія текста Беседы о святыняхъ Царяграда (въ "Известияхъ" И отд. Акад., т. П, 1897, кн. 3, стр. 611 — 628, и дополнительная зам'ятка, тамъ же, кн. 4). Исправивъ порядокъ текста, по мнению г. Кобеко спутанный въ изданной рукописи, и сличивъ показанія "Бестды" съ византійскими изв'єстіями о тогдашнемъ состояніи памятниковъ, Константинополя, авторъ дълаетъ смълое и, можетъ быть правильное, предположеніе, что: 1) Пов'єсть или Сказаніе о Цар'єград'є, включенная въ текстъ Бесвны, составлена новгородскимъ наломникомъ въ первой половинъ XIV въка; 2) составление ея можетъ быть приписано новгородскому священнику Григорію Калькь, впоследствін (1329—1352) архіепископу Василію; 3) тексть Беседы должень быть расцоложень по другому, указанному авторомъ, порядку, при которомъ онъ получить последовательность, и 4) авторь заключаеть, что въ исправленномъ чтеніи Бесьда представляеть лучшее изъ русскихъ описаній святынь и достопамятностей среднев вкового Константинополя.

Пов'єсть о Цареград'я находится въ літописяхъ, напр. во второй Софійской, въ летописи Густинской и пр.; переводъ на современный языкъ (но безъ окончанія, заключающаго ироническія сравненія русскихъ внутреннихъ порядковъ съ турецкими) сдъланъ былъ Срезневскимъ съ историческими примъчаніями: Повъсть о Цареградъ. Спб. 1855 (изъ "Ученыхъ Записокъ" русскаго отделенія академіи). Другое краткое сказаніе о взятіи Цареграда турками, изъ рукописи XVI въка, въ "Изборникъ" Андрея Попова. М. 1869, стр. 87—91. Далъе: Сказанія о Цар'вград'в по древнимъ рукописямъ, изданныя подъ редакцією В. Яковлева. Спб. 1868. Чрезвычайно любопытнымь открытіемь была повидимому старъйшая редакція подробной повъсти, съ послъсловіемь, гдв авторь-очевидець называеть себя невольнымь потурченцомъ и говорить, что хотъль передать христіанамъ объ этомъ преужасномъ и предивномъ Божіемъ изволеніи, желая, чтобы всемогущая Троица снова пріобщила его своему стаду: "Пов'єсть о Царьград'в (его основаніи и взятіи турками въ 1453 году) Нестора-Искандера, XV въка. (По рукописи Троице-Сергіевой лавры нач. XVI въка, № 773)". Сообщилъ архимандритъ Леонидъ. Спб. 1886 (изд. Общ. любит. древней письменности). Разборъ памятника Г. Дестуниса, въ Журналъ мин. просв. 1887, февр., стр. 366—383. Въ рукописи (по снимку) авторъ пишеть свое имя: Несторъ Искиндъръ.

Въ подробной повъсти о взятіи Царяграда итальянскія имена переданы по греческому произношению, напримъръ: Зустунъя — Giustiniani, Зеновія—Genova (Генуя); въ краткой пов'єсти у Андрея Попова:

Іустіань, Генуя.

Твореніе Василія въ первый разъ издано было архим. Леонидомъ: "Хоженіе гостя Василья". Спб. 1884 (Палестинскій Сборникь, вып. 6).

О Варсонофіи: докладъ Тихонравова "Хожденіе во Святую Землю въ 1456 году". М. 1893, 9 стр. (оттискъ изъ Археол. Извъстій и Замѣтокъ, моск. Археолог. Общ. 1893, № 11). Замѣтка Д. Ө. Кобеко въ Сообщеніяхъ Прав. Падестинскаго Общества, 1895, октябрь. Изданіе: "Хожденіе священноинока Варсонофія ко святому граду Іерусалиму въ 1456 и 1461—1462 гг.". Подъ ред. С. О. Долгова. М. 1896

(Палестинскій Сборникъ, т. XV, вып. 3).

Объ апокрифическомъ матеріал'в паломническихъ хожденій, см., напр., у Веселовскаго, "Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха": объ игуменъ Даніилъ II, стр. 33—35; III, 12, 13, 15; VI—X, 417 и др.; объ архіепископ'в Антоніи—ІІ, 31; Игнатіи Смольнянинів—ІІ, стр. 79; III, 13, 15, 16; о Зосимъ-- II, стр. 35; III, 17; VI-- X, 377 и др. О камив Алатырв, который, по взгляду Веселовскаго, примыкаеть именно къ апокрифамь о Сіонскихъ святыняхъ-- ІІІ, стр. 1, 23--25 и пр.; о пупъ земли, находящемся въ јерусалимскомъ храмъ Воскресенія—ІІІ, стр. 43; о крестномъ древѣ и проч. О паломничествъ Василія Буслаевича — у Веселовскаго, въ изследованіи о камне Алатырь; у Жданова, "Русскій былевой эпось". Спб. 1895 (трактать о Василіи Буслаевичв). О хожденіи Даніила у Сперанскаго, Славанскія апокриф. евангелія. М. 1895, стр. 17 и др.

## ГЛАВА ХІ.

## отреченныя книги.

Обильное распространеніе легенды вь среднев'єковомт міровоззр'єній на Восток'є и на Запад'є. — Византійскій и южно-славянскій источника нашей легенды и "отреченных книгь". — Исторія и состава статьи "о книгаха истинныха и ложныха". — Апокрифы въ русскиха памятникаха древняго и средняго періода.

Дуалистическія сказанія о міротвореніи.—Апокрифы ветхозавѣтные и новозавѣтные.—Апокрифы церковно-историческіе.—Сказанія о концѣ міра.—Богомильскіе апокрифы. — Бесѣда трехъ святителей. — Суевѣрія и гаданья. — Апокрифы западнаго происхожденія.

Въ течение всего стараго періода русская письменность владъла только крайне скудными и смутными познаніями въ области науки; ибкоторое улучшение, наступившее въ этомъ отношении со второй половины XVI въка и особливо къ концу XVII въка, мало коснулось большинства книжныхъ людей, и средній уровень образованія оставался на той же низкой степени. Но если не было свъдъній научныхъ, то взамънъ старинный книжникъ быль богать знаніемь легендарнымь и апокрифическимь. Мы имъли случай указывать, что этого рода знаніе возникало уже съ первыхъ шаговъ нашей письменности, и съ течениемъ времени оно все глубже проникало въ умы. Первобытное мышленіе неизмънно соединяется съ фантастикой: просто и трезво понимаются только внъшнія матеріальныя отношенія, только ближайшіе факты личной и бытовой жизни, —но если и зд'ясь при попыткахъ обобщенія начинается фантастическая окраска, то тъмъ больше она господствуеть тамъ, гдъ возникають основные вопросы бытія природы и челов'яка. Въ древнемъ языческомъ быту миоологія была единственная привычная форма отвлеченной мысли и знанія; съ христіанствомъ она была мало-по-малу вытесняема новыми представленіями, гдф, кромф истинь вфры, съ самаго начала заняла мъсто какъ бы новая минологія, воспитанная ле-

гендой и апокрифическимъ сказаніемъ. "Двоевъріе" стало все больше смѣняться легендой, развивавшей на христіанской почвѣ и общирный матеріалъ которой приходиль изъ того же главнаго источника — Византіи, отчасти черезъ южно-славянское посредство, отчасти и прямо. Эта стихія имъла особенные задатки успъха именно потому, что въ своемъ источникъ имъла своего рода народно-поэтическое происхожденіе; богатый запасъ фантастики хотълъ дополнить недосказанное въ писаніи и церковномъ учении и всего чаще касался самыхъ таинственныхъ и завлекательныхъ для наивной мысли вопросовъ міротворенія, событій священной исторіи, божественнаго міроправленія отъ самыхъ крупныхъ до мелкихъ фактовъ человъческой жизни, наконепъ, вопросовъ будущей судьбы человъка и вселенной. Въ соединении съ признанной христіанской легендой, съ которой она какъ бы совпадала, эта апокрифическая стихія не могла не производить сильнаго впечатленія на простые умы, не вооруженные знаніемъ, но съ жаждой понять вопросы, поставленные христіанскимъ ученіемъ, и особенно видеть ихъ решеніе въ наглядной поэтической картинъ, - ступень развитія заставляла искать именно фантастическаго сказанія, если не настоящаго эпоса. Такъ создавалось оригинальное міровозарѣніе, въ которомъ соединялись и отголоски туземной миоологической и поэтической старины, и новые матеріалы изъ церковнаго ученія и поэзіи христіанской. Когда христіанство, въ ученій, обрядъ и легендъ, возобладало надъ умами, вся жизнь окружена была религіознымъ освъщеніемъ: изъ писанія и легенды заимствованы были представленія о твореніи міра, о прошедшей исторіи человічества, о жизни природы, о силахъ, правищихъ судьбами народовъ и каждаго человъка, о міръ загробномъ. Народно-христіанское міровоззрівніе обняло всю личную и общественную жизнь: въ молитвъ и видъніи человъкъ вступаль въ прямое отношение къ божественнымъ силамъ, или посредниками являлись святые, ближайшие покровители человъка, принимавшаго ихъ имя; святые становились патронами цълыхъ народовъ или областей, городовъ, обителей; на всякій случай жизни готово было легендарное средство защиты, помощи, испъленія въ видь особой молитвы, обращенія къ извъстному святому. заклинанія, талисмана; все это становилось религіей и поэзіей вмъстъ. Понятно, что въ этой религии и поэзіи оставляль свой отпечатокъ тотъ умственный уровень, въ которомъ они созидались: въра слишкомъ часто становилась суевъріемъ; въ понятіяхъ о природъ изъ-за фантастической легенды забывался даже непосредственный опыть; почитание святыни впадало иногда въ фетишизмъ; въ

концѣ концовъ это настроеніе умовъ удаляло самую возможность анализа или, при возникавшей, хотя еще слабой, работѣ мысли, приводило къ тѣмъ крайностямъ, какія представляются въ умствованіяхъ средневѣковой схоластики. Съ другой стороны, легендарное міровоззрѣніе не всегда способствовало нравственному воспитанію въ духѣ христіанства: религія, заражаясь суевѣріемъ, не оказывала дѣйствія на жестокіе нравы: бывали строгіе подвижники, но рядомъ сохранялась первобытная дикость, въ которой не отдавали себѣ отчета. Когда это міровоззрѣніе начинало колебаться и возникала потребность въ новыхъ представленіяхъ, то на первый разъ работа мысли шла въ томъ же кругу легендарныхъ идей

и выражалась "ересью".

Указанный порядокъ представленій быль въ разныхъ оттенкахъ (при большей или меньшей степени культуры) общею чертой первыхъ въковъ христіанства, на Востокъ и на Западъ. Съ распространеніемъ христіанства это міровоззриніе, - которое вообще представляется спеціально "среднев вковымъ" и которое, въ различной степени, хранится до сихъ поръ въ народныхъ массахъ христіанскаго міра, водворялось у вновь обращаемыхъ народовъ, воспринимавшихъ источники его въ христіанской легендъ первыхъ въковъ; у вновь обращенныхъ эта легенда получала новые отростки, но съ темъ же традиціоннымъ характеромъ. Отсюда — обиліе параллелей, какія новъйшее изследованіе находить въ восточныхъ и западныхъ легендарныхъ сказаніяхъ: частію это были древне-христіанскіе мотивы, частію ихъ новые варіанты, въ которыхъ сбереглось единство ихъ основы. При всемъ различіи національной почвы, на которую въ разныхъ странахъ попадалъ этотъ легендарный матеріалъ, его средневъковыя изложенія очень часто представляють замічательное сходство: единство основной темы и общаго тона мысли между прочимъ должно было очень облегчать международное распространеніе легенды. Была однако великая разница въ литературной судьбъ легенды и апокрифическаго сказанія на славяно-русскомъ Востокъ и на средневъковомъ Западъ. Вслъдствие того, что на запад'в уже рано началось литературное развитіе, какого древнее славянство и древняя Русь никогда въ такихъ размърахъ не знали, этотъ матеріаль рано получиль на Западъ литературную обработку, датинскую и національную, въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, и впоследствии вошелъ и въ схоластическия умствованія, и въ пропов'ядь, и въ легендарную пов'єсть, поэму и драму. Въ письменности славяно-русской развитие легендарно-апокрифическаго матеріала было тъснье: онъ вошель въ агіографію, доставляль мотивы для устной легенды и суевърія, и повидимому только позднее отразился въ поэзіи духовнаго стиха, и частію былины; но ни духовный стихъ, ни былина не вышли изъ области народнаго устнаго творчества. Съ другой стороны, если средневъювая національная литература Запада начала складываться раньше (латинская литература первыхъ среднихъ въковъ была уже ея подготовленіемъ), то въ ней гораздо раньше закончился и тотъ періодъ наивной непосредствености, который продержался у насъ до самаго XVIII въка: эта непосредственность на Западъ была нарушена очень рано потому, что когда въ популярной книжности еще господствовала сполна апокрифическая легенда. въ кругу болъе образованномъ издавна сказывалось стремление къ критикъ, и легенда потеряла въру. Въ то время какъ у насъ до самаго XVIII вѣка апокрифическій матеріалъ сохраняль весь свой авторитеть, и начитанность въ его разнообразныхъ произведеніяхъ считалась глубокимъ знаніемъ, въ западной литератур'в онъ давно уже становился предметомъ историко-критическаго изследованія.

Наименованіемъ "отреченныхъ", а также "сокровенныхъ", "ложныхъ книгъ", въ старой южно-славянской, а потомъ русской письменности передавали греческое слово: апокрифическій (biblia apocrypha, также aporrheta, pseudepigrapha). Это слово означало собственно: скрытый, долженствующій быть скрываемымъ, тайный и таинственный, не всемь доступный. Еще до христіанства. такое название давалось религіознымъ книгамъ, которыя бывали доступны только жрецамъ и посвященнымъ. Въ первые въка христіанства въ этомъ обозначеній еще не было понятія о дурномъ и недозволенномъ: это были книги тайныя, или происхожденіе которыхъ было неизвъстно, или таинственный смыслъ не всёмъ понятенъ, — въ этомъ смысле Апокалипсисъ былъ называемъ апокрифическимъ. Это не были книги совсемъ ложныя и запретныя, но ими должно было пользоваться съ осторожностью; онъ должны были служить только "для мудрыхъ", опытныхъ, и быть скрываемы отъ неопытныхъ, которые не съумъли бы отличить, что могло быть въ нихъ истиннаго или ложнаго. Взглядъ на эти книги сталъ опредвленные съ тыхъ поръ, какъ явилось стремленіе установить христіанскій библейскій канонъ. Когла быль категорически и авторитетно поставлень и решень вопросъ, какія именно книги составляють "священное писаніе", основу и источникъ христіанскаго ученія и исторіи, были ръзко различены книги каноническія и не-каноническія; и между последними

принимались разныя степени ихъ признанія или непризнанія, и когда он'в прямо несогласны были съ установленнымъ ученіемъ и исторіей, или бывали "ложно надписаны", он'в признавались вредными, ложными, запрещенными. Отсюда, на основаніи апостольскихъ и соборныхъ правилъ и писаній св. отець, возникъ индексъ каноническихъ, истинныхъ, и книгъ запрещенныхъ, изв'єстный и въ нашей старой письменности въ вид'в статьи "о книгахъ истинныхъ и ложныхъ"... Ограничиваясь сначала ветхозав'єтными апокрифами, унасл'єдованными отъ еврейской литературы, и основными апокрифами христіанской эпохи, соборныя постановленія и церковные учители расширили индексъ осужденіемъ лживо составленныхъ пов'єстей о мучепикахъ, дал'ве запрещеніемъ языческихъ празднествъ и иныхъ суев'єрій, —такъ что наконецъ въ стать о ложныхъ "книгахъ" перечислялись уже и не книги.

Въ чемъ заключалась эта отреченная литература? Содержаніе ея относится прежде всего къ той ветхозаветной и новозаветной исторіи, какая излагается въ признанныхъ каноническихъ книгахъ. — но она значительно расширяетъ эту исторію неизвъстными каноническимъ книгамъ подробностями. Міротвореніе, судьба первыхъ людей, патріарховъ, царей іудейскихъ, разсказаны въ Ветхомъ Завътъ очень кратко или оставляли неразъясненными много вопросовъ, волновавшихъ религіозное любопытство. — и ветхозавътные апокрифы разсказывали объ Адамъ и Евъ, ихъ паденіи и изгнаніи изъ рая; разсказывали объ Енохъ, Мельхиседекъ, Авраамъ, Моисеъ, о царяхъ Давидъ и Соломонъ. Ветхій Завъть не говориль о томь, какь древніе люди устроивали свою жизнь, получали первыя знанія, изобр'єтали искусства, — и объ этомъ сообщало Малое Бытіе и книга Адама. Не менъе прошедшаго завлекали вопросы о будущемъ, и апокрифическія книги говорили о приход' Мессіи, о будущихъ временахъ, блаженствъ праведныхъ и казни гръшниковъ, - такъ это сообщалось въ книгв Еноха, Откровеніи Авраама, Восхожденіи Исаін. Восполняя такимъ образомъ недосказанное Библіей, апокрифы сами принимали тонъ и форму библейскихъ писаній, какъ "Малое Бытіе", "псалмы Соломона", "Откровенія" Авраама, Исаіи и пр., и сами выдавали себя именно за древнее преданіе... Если христіанство, принимая Ветхій Зав'єть, унасл'єдовало вм'єст'є и его апокрифическія продолженія, то еще болве богатий матеріаль для апокрифическаго творчества доставляла собственная исторія христіанства, земная жизнь Спасителя, д'янія апостоловъ, подвиги святыхъ людей и мучениковъ, христіанскія ожиданія о будущемъ въкъ, мистическія представленія о силъ христіанской въры, чудесныя сказанія. И здёсь также писанія апокрифическія разсказывають много такого, что не находится въ книгахъ каноническихъ, — напр., о дътствъ Христа, о разныхъ другихъ событияхъ жизни Спасителя. Представление о томъ преобразованіи, какое связываеть Ветхій Зав'ять съ Новымъ, дало поводъ возвратиться къ ветхозавётнымъ преданіямъ объ Адамъ, и напр. въ сказании о крестномъ древъ провести цълую исторію этого древа отъ временъ Адама до строенія Соломонова храма и до Голговы. Еще общирнъе, чъмъ прежде, развились въ христіанскую эпоху сказанія о раф и адф, — въ последній сошель самъ Спаситель, и сказанія эсхатологическія, о конців міра и страшномъ судв. Цвлый обширный циклъ сказаній сложился о Богоматери, которая оказывала двятельное участіе къ судьбамъ человъчества и заступничество предъ божественнымъ сыномъ. Христіанская легенда уже съ древнихъ поръ переступала ту мъру, за которой церковные учители должны были отнести массу ея произведеній въ разрядъ книгъ отреченныхъ...

Источникъ отреченной литературы есть то религозно-поэтическое настроеніе, какое вообще создаеть легенду. Историческая критика признаетъ, что если личное авторство участвовало въ последней книжной форме сказаній, то въ основе ихъ лежить обыкновенно народное предаціе, иногда весьма древнее. Въ теченіе віковъ преданіе развивалось и осложнялось, и вмісті усиливался его авторитеть, т.-е. народная въра, и оно принимало наконець литературную форму, — приближавшуюся, какъ мы упоминали, къ формъ господствующихъ каноническихъ книгъ. Нфкоторыя изъ ветхозавътныхъ апокрифическихъ сказаній относятся ко временамъ до Вавилонскаго плененія; другія составились поздне, когда, какъ напр. въ Александрійскую эпоху, очень измінилось самое іудейское міровозгрініе. Въ Ветхомъ Завътъ находятся упоминанія о древнихъ книгахъ, -- которыя не сохранились, но, какъ предполагають, могли доставить матеріаль для болве позднихъ апокрифовъ. Въ Новомъ Завъть упоминаются отдъльныя ветхозавътныя подробности, которыхъ нътъ въ самомъ Ветхоми Завътъ и которыя очевидно принадлежали народному преданію или апокрифу. Литературную формацію такихъ книгъсъ предполагаемыми древивишими преданіями, - какъ книга Еноха, Малое Бытіе, Завѣты двѣнадцати патріарховъ, относять лишь къ первымъ въкамъ до нашей эры, или даже первымъ въкамъ по Р. Х. Поздиве, въ христіанскія времена, въ апокрифическую литературу продолжали входить сказанія Талмуда, который

быль хранилищемъ древнихъ преданій. — Апокрифы новозав'втные носять еще болье ясную печать преданія. Въ первомъ в'як'я христіанства, по свидьтельствамъ самихъ апостоловъ, ходило много разсказовъ о Христъ, между прочимъ неправильныхъ: здъсь и быль безъ сомньнія первый легендарный источникъ апокрифическихъ новозав'ятныхъ сказаній. По новымъ изсл'ядованіямъ, кром'в четырехъ каноническихъ существовало болье тридцати евангелій апокрифическихъ; изв'ястныя по упоминаніямъ у церковныхъ писателей, он'в большею частью не дошли до насъ или еще не найдены, — сохранилось однако семь апокрифическихъ евангелій. Новозав'ятная исторія, зат'ямъ д'янія апостоловъ, судьба мучениковъ и подвиги праведниковъ стали достояніемъ легенды, которая нер'ядко становилась апокрифомъ, когда казалась слишкомъ нев'яроятною даже для т'яхъ временъ, исполненныхъ в'яры въ чудесное...

Въ цъломъ, апокрифическая литература представляетъ собою богатый религіозный эпось сь длинной литературной исторіей. Исходя изъ ветхозавътныхъ преданій, осложненный восточными сказаніями, соединенный съ новозавътными легендами, апокрифическій эпось распространился вибств сь христіанствомь по азіатскому Востоку и европейскому Западу. Памятники этого эпоса переводились на языки народовъ, принимавшихъ христіанство; и именно потому, что въ самой основъ ихъ были элементы народной въры въ чудесное, было приближение къ народному пониманию, были бытовыя черты, образныя предсказанія, эти памятники становились общеизвъстной легендой и повърьемъ, отражались въ литературъ, народной поэзіи и церковномъ искусствъ. Распространяясь путемъ книги и пересказа, апокрифическія сказанія нашли впосл'єдствій еще одинь путь для сильнаго проникновенія въ народныя классы—въ паломничествь, затьмъ въ крестовыхъ походахъ: прямое посъщение мъстъ, гдъ совершались величайшія событія Ветхаго и Новаго Зав'ята, оживляло религіозныя представленія и въ особенности давало силу апокрифической легендъ-часто она оправдывалась наглядными свидътельствами мъстныхъ святынь и разсказовъ. Такимъ образомъ не только въ книжнической, но и въ народной средв укръплялось обильное содержание легенды, которая затымь испытывала въ разныхъ условіяхъ новыя развитія и осложненія, воспринимая черты мъста и времени, отражаясь и въ высшихъ областяхъ литературы и искусства, и въ поэзіи и преданіяхъ народной

Какъ и вс $\bar{b}$  памятники церковнаго ученія и чтенія, отреченист. Р. литер. 1.

ныя книги пришли впервые въ нашу письменность изъ Византіи, черезъ южно-славянское посредство. Это было значительное собраніе крупныхъ и мелкихъ произведеній, хронологія которыхъ почти не поддается ближайшему опредъленію; — но разъ утвердившись въ письменности, онъ живуть въ ней въками, старое рядомъ съ болъе позднимъ, первоначальная форма съ новымъ варіантомъ: въ безразличной массь онь собирались въ старыхъ сборникахъ. Отношение нашихъ текстовъ къ первоначальнымъ греческимъ и ближайшимъ южно-славянскимъ источникамъ еще не вполнъ выяснено: дальше скажемъ, что лишь въ послъднее время предприняты здісь обширныя детальныя изслідованія, которыя должны разъяснить исторію появленія нашихъ отреченныхъ книгь и ихъ судьбы на русской почвъ. Древнія южно-славянскія рукописи вообще р'єдки-он'є должны были подвергнуться истребленію въ мрачныя времена паденія южно-славянскихъ парствъ и позднъйшаго упадка книжности; ръдки и древнія рукописи русскія, но въ томъ, что сбереглось, находятся очень цънныя указанія и на судьбу отреченной литературы. На южнославянскій источникъ отреченныхъ книгъ указывало старинное обозначение ихъ какъ "болгарскихъ басенъ".

Въ древнемъ періодъ, -- какъ можно видъть по сохранившимся рукописямъ, цитатамъ и упоминаніямъ церковныхъ писателей и льтописи, — существоваль уже цылый рядь отреченных сказаній въ полномъ составъ или въ отрывкахъ. Такъ въ Начальной лѣтописи, въ проповъди греческаго философа передъ княземъ Владимиромъ, слъдовательно въ первомъ, отмъченномъ исторіей, изложеніи христіанскаго ученія и священной исторіи среди русскаго народа, мы находимъ цёлый рядъ отреченныхъ эпизодовъ (взятыхъ изъ Палеи): о паденіи Сатанаила и десятаго чина ангеловъ: о томъ, какъ дъяволъ научилъ Каина убить Авеля и какъ Адамъ и Ева тридцать лътъ оставили тъло Авеля непогребеннымъ, не зная способа погребенія; о томъ, что Серухъ первый началъ делать идоловъ, что Авраамъ для испытанія силы идоловъ зажегъ кумирницу своего отца Оары, что египетскіе волхвы предсказали Фараону рожденіе Моисея, что дочь Фараона, взявшая Моисея на воспитаніе, называлась Өермүфіей, что Моисей, будучи четырехъ лътъ, сбросилъ вънецъ съ головы Фараона и т. д. Безразлично, -- говоритъ одинъ изследователь, -- входилъ ли этотъ разсказъ въ самую Начальную летопись или внесенъ позднье: "важно воззрвніе автора или редактора льтописи, считавшаго умъстными подобные разсказы при обращении въ христіан-

ство князя Владимира" 1). Отголосокъ апокрифической книги находять у одного изъ древнъйшихъ русскихъ писателей, Іакова мниха, въ его житіи Бориса и Гльба. Въ поученіи Владимира Мономаха замъчаютъ вліяніе апокрифическихъ "Завътовъ", именно завъта патріарха Іуды; быть можеть, ими внушена самая мысль написать поучение детамъ, где, какъ въ "Заветахъ", разсказаны событія собственной жизни. Давно изв'ястная русскимъ книжникамъ Палея заключала уже не мало апокрифическихъ сказаній, и здесь находились Заветы двенадцати патріарховь, и "Лествица" патріарха Іакова. Апокрифическое "Видініе" пророка Исаіи, "Паралипомены" пророка Іереміи, сказаніе отца Агапія о рав — извъстны въ рукописи XII въка (Четь-Минея московскаго Успенскаго собора); "Хожденіе Богородицы по мукамъ" въ сборникъ Троицкой Лавры, также изъ XII въка; "Сказаніе Афродитіана о чудѣ въ Персидской землѣ" — въ рукописи XIII въка; Житіе преподобнаго Нифонта—въ рукописи Троицкой Лавры 1219; Житіе священномученика Панкратія переведено было въ Болгаріи въ первой половинъ XI въка; "Слово о царствім языкъ посл'єдних времень Меоодія Патарскаго цитируется начальнымъ лътописцемъ подъ 1096 годомъ. Въ житіи Авраамія Смоленскаго упоминается объ укорахъ ему, что онъ читаль какія-то "глубинныя книги", видимо неодобрительныя, и въроятно книги отреченныя. Старъйшіе паломники, какъ Даніиль и Антоній, и тъмъ болье позднайшіе, отправлялись въ свои хожденія вооруженные апокрифическимъ знаніемъ и въ свою очередь подкрапляли и расширали его собственнымъ опытомъ: Даніилъ разсказываеть о главъ Адамовой, погребенной въ томъ мъсть Голгови, гдъ быль распять Христось; въ разсказъ о благов'ящении и событіяхъ д'ятства Христа онъ пользовался апокрифическимъ Первоевангеліемъ Іакова; — Антоній припоминалъ и записывалъ апокрифическія преданія въ Царьградъ. Нифонть новгородскій, въ отвѣтахъ Кирику, приводить апокрифическое преданіе. Вообще, говорилъ одинъ изследователь нашей отреченной литературы, "въ памятникахъ древней письменности апокрифические элементы распространены такъ сильно, что въ ръдкомъ изъ нихъ мы не встръчаемъ если не апокрифическаго сказанія, то по крайней мірь какой-нибудь апокрифической подробности", --- хотя, впрочемъ, это не всегда указываетъ на существование въ письменности самыхъ памятниковъ и заимствовалось иногда изъ вторыхъ и третьихъ рукъ.

<sup>1)</sup> Сперанскій, Апокр. Евангелія, стр. 17.

Эта двойственность положенія апокрифическихь книгь, сь одной стороны запрещаемыхъ, съ другой проникающихъ въ благочестивыя, даже авторитетныя писанія, им'вла основаніе въ самомъ свойствъ этой литературы, и примъры ея являются уже у славнъйшихъ древнихъ и византійскихъ церковныхъ писателей. Въ ихъ глазахъ апокрифы не всегда представляли что-либо вполнъ ложное и запретное; ими только должно было пользоваться съ осторожностью; не все въ нихъ было достовърно, но нъкоторые изъ нихъ заключали часть древнихъ преданій, — и у писателей первыхъ въковъ христіанства (въ двухъ-трехъ случанхъ даже у писателей апостольскихъ) встръчаются очевидныя заимствованія изъ ветхозав'ятныхъ апокрифовъ, а зат'ямъ-изъ новозав'ятныхъ. Такъ были, напр., весьма распространены и принимались съ довъріемъ нъкоторыя изъ апокрифическихъ евангелій, какъ Первоевангеліе Іакова, Никодимово. Если это бывало у писателей церковныхъ, то еще болъе довърчивости и любопытства къ апокрифическимъ сказаніямъ было у писателей популярныхъ, каковы были византійскіе хронисты, Индикопловъ и т. п. Неудивительно, что апокрифы встрѣчали еще болѣе легковърныхъ читателей въ нашей древней письменности: сказаніе всего чаще прикрывалось славнымъ священнымъ именемъ, носило весь тонъ благочестивато повъствованія. Интересъ содержанія увлекаль даже іерарховъ, стоявшихъ во главъ церкви, и напр. митрополитъ Макарій внесъ въ Четъи-Минеи книгу Еноха праведнаго и сказаніе Афродитіана; — старинный книжникь вообще быль мало способень къ критик в и по общему настроенію, и по скудости знаній, и подобную критику мы встречаемь только позднее, и въ исключительныхъ случанхъ, какъ у Максима Грека или кн. Курбскаго.

Но церковные учители уже рано обратили вниманіе на эти книги, которыя могли, въ различной степени, вводить въ заблужденіе върующихъ. Опредъленіе канона св. писанія приводило и къ составленію кодекса. Отцы церкви, какъ св. Аванасій, Григорій Богословъ, соборныя постановленія предостерегали отъ чтенія книгъ, не одобренныхъ церковью или вполнъ ложныхъ, а впослъдствіи къ этимъ общимъ предостереженіямъ стали прибавлять и подробное перечисленіе апокрифовъ. Такъ составился индексъ, наша статья "о книгахъ истинныхъ и ложныхъ".

Древнъйшія запрещенія отреченных книгь въ нашей письменности находятся уже въ знаменитомъ сборникъ, составленномъ для болгарскаго царя Симеона и переписанномъ для князя Святослава Черниговскаго въ 1073. Одна статья, "отъ апостольскихъ уставъ", заключаетъ общее запрещеніе ложныхъ языче-

свихъ книгъ; другая, "Богословьца отъ словесъ" (Григорія Богослова) даетъ уже перечисленіе главнъйшихъ апокрифовъ Ветхаго и Новаго Завъта. Далъе извъстны были запрещенія, находящіяся въ твореніяхъ Никона Черногорда, палестинскаго инока второй половины XI въка. Но если здъсь были еще только переводы греческихъ запрещеній, то съ XIV віка (насколько нынів извъстно) мы имъемъ уже прямыя перечисленія апокрифовъ славянскихъ. Первымъ основаніемъ статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ полагали молитвенникъ митр. Кипріана, но повидимому болъе древній тексть быль найдень въ Номоканонь XIV въка. Затемъ статья все более разросталась; въ этомъ расширенномъ видъ она читается обыкновенно въ спискахъ XVI и XVII стольтія и была наконець напечатана въ такъ называемой "Кирилловой книгъ" 1644 (повторенной въ 1786). Въ этой послъдней форм'я статья есть целый трактать объ отреченныхъ не только книгахъ, но и обычаяхъ и повърьяхъ, которые были пріурочены къ ложнымъ и запрещеннымъ книгамъ. Статья слъдуетъ образцу греческаго индекса въ перечисленіи книгъ и собираетъ изъ соборныхъ постановленій строгія угрозы противъ тіхъ, кто нарушить запрещеніе: ложныя книги должно сожигать; читающіе ихъ предаются проклятію, -, кто ложное писаніе почитаеть, да будеть проклять", читающій еретическія отреченныя книги есть врагь божій, — эти книги "отъ бъсовъ еретиками насъяны невъжамъ, на пагубу душамъ, какъ плевелъ посреди пшеницы, разжигая пламень вычных мукъ"; отреченных книгъ надо быгать, какъ Лотъ Содома и Гоморры; ежели духовный отецъ, узнавъ на исповъди, не будеть воздерживать отъ чтенія этихъ книгь и самъ имъ повъритъ, то пусть будетъ изверженъ своего сана и виъстъ съ тъми еретиками да будетъ проклятъ, и "написаная та на твлв его да сожгутся".

Но всё эти заклятія не помогли. Отреченныя книги переполняють старую письменность, при чемъ стоять рядомъ съ другимъ, вполнё авторитетнымъ благочестивымъ чтеніемъ. Послё того, что указано было выше объ отреченныхъ книгахъ древняго періода, число ихъ еще размножается; а параллельно съ этимъ расширяется индексъ. Въ своемъ докладё объ этомъ предметё на Кіевскомъ археологическомъ съёздё Тихонравовъ замёчалъ, что начало исторіи нашего индекса восходитъ къ первымъ памятникамъ русской письменности, а конецъ ея совпадаетъ съ эпохой, предшествовавшей реформамъ Петра Великаго, такъ какъ въ окончательномъ видё статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ явилась въ знаменитой Кирилловой книге 1644 года. "Этотъ небольшой памятникъ отразилъ важнъйшіе фазисы культурнаго развитія древней Россіи; поэтому разложеніе его на составныя части можетъ объяснить намъ, какого рода вліяніе на русскую письменность шло изъ Болгаріи, Сербіи, Византіи, далекаго христіанскаго Востока, и что въ ней возникло независимо отъ посторонняго вліянія". О составленіи списка каноническихъ книгъ начали думать во второмъ въкъ по Р. Х.; древнъйшій славянскій списокъ относится къ XI вѣку; статья, приписываемая Анастасію (Синаиту), была основнымъ верномъ, изъ котораго развился впоследствии нашъ индексъ. Во второй половине XIV века митр. Кипріанъ принесь въ Россію болгарскій индексь, пом'вщенный въ его требникъ. "Этотъ индексъ вначительно отличается отъ своего оригинала, т.-е. указаній Анастасія. Главное отличіе его заключается въ страстной полемикъ автора съ тъми еретиками, которые распустили множество ложныхъ писаній на соблазнъ людей, и во главъ которыхъ былъ попъ Іеремія. По всъмъ соображеніямъ, составленіе этого индекса должно быть отнесено къ первой половинъ XI-го въка. Въ XV въкъ статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ измънилась въ томъ отдълъ, который посвященъ былъ книгамъ истиннымъ: здъсь нашла себъ представителей вся почти оригинальная русская письменность, которая была плодомъ христіанскаго просв'ященія, развивавшагося подъ византійскимъ вліяніемъ и особенно процевтавшаго въ XV въкв. Затемъ вопросъ о томъ, какія книги нужно считать ложными, въ XVI в. получилъ особенное значение. Онъ вытекалъ изъ потребностей русской жизни, смущенной еретическими ученіями и толками о концъ міра. Подъ вліяніемъ эпохи измѣнилась и статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ... Съ конца XVI в. начинаютъ проникать въ русскую жизнь иностранныя вліянія, появились сочиненія, переведенныя съ нъмецкаго, польскаго и латинскаго языковъ, — и вотъ въ статью заносится заглавія этихъ сочиненій. Въ началъ XVII въка, когда господство византійскихъ догматовъ сильно ослабъло, когда вліяніе западное, поддерживаемое московскими государями, все болъе и болъе укръплялось, уже немногіе заводили річь о необходимости преслідовать ложныя книги. Только отсталые люди, напр., старовъры, могли еще въ то время сътовать, что православные увлекаются ложными ученіями". Должно, впрочемъ, прибавить, что этихъ отсталыхъ людей въ XVII в. было еще большинство.

Въ своей поздней формъ нашъ индексъ какъ будто хотълъ стать цълымъ руководствомъ для чтенія благочестивымъ людямъ и, какъ упомянуто, въ число книгъ истинныхъ помътилъ, кромъ

церковныхъ каноническихъ книгъ, различныя произведенія славянской и русской литературы, между прочимъ не имъющія никакого отношенія къ церковному чтенію. А именно здісь поименованы: Кириллъ словенскій, Козьма пресвитеръ, Иванъ Экзархъ, Даніилъ странникъ, Григорій Самвлакъ, Златоустъ, Маргаритъ, Измарагдъ, патерики, книги богослужебныя; далье, Летописецъ, Родословіе, Хронографъ, Зерцало, Пчела, Стоглавъ, Судебникъ и т. д. .... Въ исчислении ложныхъ книгъ русскій индексь прибавляеть описательныя подробности, которыя должны были указывать ихъ особенную ложность и вмъстъ примъту. "А книгь ложныхъ писанія сія суть, ихъ же не достоить держати...: Адамъ, Енохъ—о Еносъ, что былъ на пятомъ небеси и исписалъ 300 книгъ;... Адамль Завътъ, Моисеевъ Завътъ, криво складенъ;... Апостольстіи обходи, что приходили къ граду, обрѣтоша человъка, орюща волы, и просиша хлъба, онъ же иде въ градъ хльба ради, апостоли же безъ него взоравше ниву и насъявше, и прійде съ хлібы и обріте пшеницу зрізлу;... Павлово діяніе, лжею складено;... Паралипомена Еремеина о плъненіи Іерусалимстъмъ, что орла слали съ грамотою въ Еремеи въ Вавилонъ;... о древъ крестивиъ лгано; что Христа въ попы ставили и что Христось плугомъ ораль, еже Еремія попъ болгарскій солгаль, быль въ нав'яхъ на Верзіулов'я колу; Петрово житіе въ пустыни 50 и 2 лъта, и хождение Петрово по вознесении Господни, что Христа отрочатемъ продавалъ и архистратига Михаила крести и что рыбы по суху ходили; Детство Христово; Богородицыно хождение по мукамъ; Лобъ Адамль, что седмь царей подъ нимъ сидьло... О службь таинь Христовыхь, что опоздять служити объдню, врата небесная затворятся и ангели попа кленуть, то еретикъ писалъ:.. Авгарево посланіе на шеи носять неразумніи "...

Обращаемся къ памятникамъ.

Тотъ живой интересъ, какой возбуждали произведенія апокрифической литературы у насъ, какъ въ свое время на всемъ средневѣковомъ Востокѣ и Западѣ, объясняется состояніемъ религіозной мысли. Апокрифы создавались въ такое время, которое исполнено было глубокой вѣры, но и — легковѣрія. Въ основѣ многихъ изъ этихъ произведеній лежало готовое народное преданіе; а если работала личная фантазія, то въ духѣ того же религіозно-поэтическаго творчества. Разъ занесенное въ книгу, сказаніе легко распространялось въ средѣ, такимъ же образомъ настроенной, —особливо въ тѣ времена, когда каноническое и неканоническое еще мало различалось. Содержаніе сказаній было таково, что не могло не увлекать благочестиваго и любознательнаго читателя, и дъйствительно увлекало его на всемъ пространствъ христіанскаго міра отъ Палестины и Малой Азіи до крайняго запада Европы и отъ Эсіопіи до скандинавскаго и русскаго съвера: исторія апокрифической литературы обнимаеть всѣ христіанскія страны, лежавшія въ этихъ предѣлахъ, и даже переходить ихъ. Апокрифическія книги повторяли авторитетную форму книгъ самого св. писанія. Во главъ ихъ стояли тъ же священныя имена: книга Еноха, Завъты двънадцати патріарховъ, исторія Монсея, Давидъ, Соломонъ, пророки—съ новыми чудесными сказаніями и прореченіями; въ Новомъ Завъть нъсколько новыхъ евангелій сверхъ изв'єстныхъ четырехъ, съ именами Іакова, Никодима, Оомы; исторіи апостоловъ. Тонъ быль тоть же библейскій и евангельскій—та же возвышенная простота, то же важное пророческое, иногда загадочное слово. Если уже эта внъшность производила впечатлъніе, то самые разсказы представлялись какъ бы необходимымъ добавленіемъ къ тому, что не было досказано въ библейскихъ книгахъ и что было однако, исполнено величайшаго интереса для върующаго, который естественно стремился ближе узнать тайны творенія, недостававшія черты священной исторіи, земную жизнь Христа, тайны жизни загробной. Апокрифъ доставлялъ обо всемъ этомъ множество самыхъ завлекательныхъ, часто поразительныхъ и обыкновенно наглядныхъ подробностей. Тамъ, гдъ библейскій и евангельскій разсказъ быль кратокъ и гдъ невольно возникалъ вопросъ, апокрифъ являлся, чтобы досказать то, чего не было въ священной книгъ, и въ представленіяхъ читателя то и другое сливалось въ одну пъльную картину. Такъ было въ первые въка христіанства, и такъ повторялось у новыхъ народовъ, обращаемыхъ въ христіанство: у нихъ снова являлось это настроеніе глубокой въры, принимавшей и то, что оффиціальная церковь сочла, наконецъ, нужнымъ останавливать и запрещать. Едва-ли сомнительно, что этому апокрифическому эпосу принадлежала не малая роль въ замънъ стараго языческаго міровоззрънія новымъ христіанскимъ: на народныя массы должно было особенно действовать въ апокрифъ его чудесное, трогательное и наглядное. Если въ первые въка по приняти христіанства въ народныхъ массахъ повсюду больше или меньше господствовало двоев ріе съ примъсью еще св'яжихъ воспоминаній языческихъ, то поздніве въ немъ гораздо большую долю начинають занимать христіанскіе элементы въ видъ своего рода христіанской минологіи, главный матеріаль которой быль доставлень именно чудесными сказаніями отреченных внигь.

Апокрифъ сопровождалъ всъ главнъйшія событія священной исторіи.

Міротвореніе, разсказанное въ книгъ Бытія, было дополнено апокрифическими сказаніями, происходившими изъ іудейскихъ, христіанскихъ и, наконецъ, еретическихъ источниковъ. Такъ наша Палея разсказывала о сотвореніи ангеловъ въ первый день и о паденіи ихъ въ четвертый день. Здѣсь и въ другихъ сказаніяхъ сообщены были неизвѣстныя Библіи имена "воеводъ", стоявшихъ во главѣ девяти ангельскихъ чиновъ, и воеводы десятаго, отпавшаго чина, Сатанаила. Ученіе объ ангелахъ, правящихъ стихіями, было развито съ подробностями, опять неизвѣстными св. писанію. Пребываніе Адама въ раю, изгнаніе изъ рая, убійство Авеля Каиномъ, покаяніе Адама, смерть его опять передаются съ подробностями, отсутствующими въ Библіи, обставлены символизмомъ, въ которомъ судьба Адама прообразовала различныя будущія событія священной исторіи, и, наконецъ, въ исторію сотворенія Адама введена дуалистическая легенда.

Богъ создаль человека въ земле мадіамской, взявши отъ восьми частей: 1) отъ земли — тъло, 2) отъ камня — кости, 3) отъ моря-кровь, 4) отъ солнца - очи, 5) отъ облака-мысли, 6) отъ свъта свъть, 7) отъ вътра дыханіе, 8) отъ огня тепло. Когда Богъ пошелъ взять отъ солнца очи и Адамъ лежалъ на земль, то пришель къ Адаму окаянный Сатана и вымазаль всего его грязью; и когда Богь, возвратившись, хотёль вложить Адаму очи, то увидёль его въ грязи, разгнёвался на дьявола и прокляль его. Дьяволъ исчезъ какъ молнія сквозь землю. Господь, снявши съ Адама "пакости сатанины", сотворилъ изъ этого собаку и повельть ей стеречь Адама, а самъ отошель въ горній Іерусалимъ за Адамовымъ дыханіемъ. Сатана во второй разъ пришелъ, чтобы навести на Адама злую скверну, но, увидъвъ въ ногахъ его собаку, которан начала на него лаять, испугался и, взявши дерево, истыкалъ имъ всего Адама и сотворилъ въ немъ семьдесять недуговъ. Господь, возвратившись, снова отогналъ дьявола, но недуги вошли внутрь человъка. Затъмъ Господь позаботился дать Адаму имя и послаль ангела своего-взять азъ на востокъ, добро на западъ, мыслете на съверъ и на югъ, и человъкъ былъ названъ Адамомъ. Онъ сталъ царемъ всемъ землямъ, и птицамъ небеснымъ, и звърямъ земнымъ, и рыбамъ морскимъ, и Богъ даль ему "самовласть". Затемь Господь насадиль на востове рай и вельль Адаму пребывать въ немъ, навель на него сонъ, создаль

изъ ребра его Еву, и въ этомъ снѣ Господь показалъ ему свою смерть, распятіе, воскресеніе и вознесеніе на небо за полъшесты тысячи лътъ: и увидълъ Адамъ Господа распятаго, Петра ходящаго въ Римъ, Павла учащаго народъ въ Дамаскъ и т. д. Проснувшись въ великомъ трепетъ, Адамъ сказалъ Господу о своемъ видьніи и Господь ему сказаль: ради тебя подобаеть мнъ сойти на землю, быть распяту и воскреснуть на третій день, а ты никому не повъдай этого видънія, пока не увидишь меня въ раю, сидящимъ одесную Отца, и ты объ этомъ поскорби. Адамъ пробыль въ раю семь дней и этимъ прообразовалъ Господь жизнь человъческую: "десять лътъ исполнится роженіе, 20 лътъ-юноша, 30 лътъ - свершеніе, 40 лътъ - средовъчіе, 50 лътъ съдина, 60 лътъ старость, 70 лътъ скончание". Эти же семь дней прообразовали и другое: семь дней означають семь тысячь леть существованія міра, "а восьмой тысяче неть конца". Это будеть въкъ безконечный.

Приведенное сказаніе могло составлять отголосокъ того дуалистическаго преданія о міротвореній, которое приписывается богомильской ереси. Въ старой письменности встръчается и сказаніе о первоначальномъ актѣ міротворенія, въ которомъ подлѣ Бога является участникомъ Сатанаиль въ видъ плавающей птицы гоголя... Новъйшія изслёдованія дуалистическихъ преданій, сдёланныя особливо г. Веселовскимъ, указываютъ общирное распространеніе этой легенды, доходящей до глубины средней Азіи; но первый источникъ ея все еще представляется темнымъ. Съ какихъ поръ это преданіе стало изв'єстно въ нашей письменности и народномъ обращении, неизвъстно: оно встръчено было пока только въ болве позднихъ рукописяхъ, но по крайней мърв форма его свидетельствуеть о давнемъ обращении легенды въ народе.

Дуалистическое сказаніе не совпадаеть сь обычнымь библейскимъ апокрифомъ, который не опредвляетъ точнве отношенія добраго и злого начала, но не доходить до такого ръзкаго противоположенія ихъ, какъ въ богомильской легендь. Наши книжники, повидимому, не зам'вчали разнор'вчія: по обычаю, они принимали и то и другое довольно того, что та или другая легенда разсказывала нъчто символически таинственное и чудесное.

Въ апокрифахъ Палеи первая судьба человъка старательно изображается, какъ прообразование будущей судьбы человъчества, даже въ малейшихъ подробностяхъ. Напримеръ, какъ отъ Адама безъ съмени произошла жена, такъ и Христосъ, хотя спасти человъчество, родился отъ дъвы безъ съмени. Какъ древо добра и зла стояло посреди рая и, вкусивши отъ него, Адамъ и Ева осуждены были на смерть, такъ крестъ Христовъ водрузился посреди земли, и Адамъ, впадшій въ грѣхъ отъ древа, спасенъ былъ древомъ крестнымъ. Какъ Адамъ, вкусивши отъ древа, скрывался, такъ по распятіи Господа тьма была по всей земли отъ 3-го часа до 9-го. Отъ ребра создана жена и черезъ нее вошелъ грѣхъ; потому и Спасъ нашъ милосердый вознесся на крестъ, чтобы исцѣлить ребро Адамово; отъ ребра Адамова вышелъ струпъ и вслѣдствіе грѣха смертный отвѣтъ на родъ человѣческій; отъ ребра же Спасова вышла пречистая кровь на омовеніе грѣховъ и т. д.

Въ апокрифъ, имъющемъ видъ "Исповъданія Евы" на вопросы ея внуковъ, разсказъ о гръхопадении и изгнании изъ рая ведется отъ лица Евы. Соблазняя первыхъ людей, дьяволъ пришелъ къ нимъ въ видъ свътлаго ангела, и на слова ихъ, что Богъ не велёлъ вкушать отъ райскаго древа, жалёлъ ихъ, что они этого не разумбють, потому что, еслибы събли оть того древа, то были бы какъ боги. Когда Ева вкусила отъ плода, то "сердце въ ней возмутилось", она позвала Адама и сказала: прили во мнъ и посмотри великое чудо, — я отверзла уста и языкъ мой самъ во мнъ заговорилъ. Когда и Адамъ, взявши отъ Евы, съълъ плода, ихъ очи отверзлись, они увидели свою наготу и въ сердце явилась похоть; листья всёхъ деревьевъ осыпались, кроме одной смоковницы. Они подошли подъ это неосыпавшееся дерево и сшили себъ одъяние изъ листьевъ смоковницы. Адамъ тотчасъ почувствовалъ свой грѣхъ и молился Богу, но тѣмъ не менѣе они были изгнаны изъ рая. Они почувствовали голодъ, обощли всю землю и не нашли никакой пищи, кром'в травы; подошли опять къ раю, Адамъ плакался объ его утратъ и просилъ Бога, чтобы онъ далъ ему райскаго благоуханія, чтобы поминать Бога, и Госполь послаль ему виміамъ, ливанъ и ладанъ. Адамъ сотворилъ молитву и Богъ еще умилосердился: архангелъ Іоиль "отдълилъ седьмую часть отъ ран" и подалъ имъ, и они повли плода терновнаго. Потомъ пришелъ архангелъ Михаилъ, научилъ Адама ручному труду, даль ему пшеницу и медь. Потомъ изгналь всёхъ животныхъ, звърей, гадовъ и птицъ и предалъ ихъ Адаму, который даль имъ всвиъ имена. Адамъ началъ воздълывать землю, — "и пришелъ къ нему дъяволъ и сталъ передъ нимъ, говоря: земля моя, а божіи-небеса и рай; если хочешь быть моимъ, то воздълывай землю; если хочешь быть божінмъ, то иди въ рай. Адамъ сказаль: божін-небеса и земля, и вся вселенная. Напиши мнъ рукописаніе, — сказаль дыяволь, — тогда дамь теб' возд'ялывать землю (и не давалъ ему отойти), и тогда будешь мой. Адамъ

сказалъ: чъя земля, того и я, и чада мои. Дъяволъ обрадовался и сказалъ: то мнѣ и запиши, что говорилъ. И Адамъ далъ рукописаніе". Дъяволъ взялъ Адамово рукописаніе и скрылъ его подъ камнемъ въ Іорданѣ, а потомъ на этомъ мѣстѣ крестился Христосъ.

Но Адамъ сталъ помышлять объ избавлении отъ дьявола и для этого наложиль на себя и на Еву пость. Онъ сказаль Евь: войди въ рѣку Тигръ и положи камень себѣ на голову, а другой подъ ноги, и стой до выи въ водъ, и никого не слушай, чтобы опять не прельститься, — онъ указаль ей тайный знакъ и велъль ей не выходить, пока онъ къ ней не придетъ. Самъ же онъ пошель каяться въ Іорданъ, и туда сошлись всъ звъри и птицы, и множество ангеловъ плакалось за Адама. Адамъ погрузился въ Іорданъ весь и пробыль въ немъ сорокъ дней. Въ это время дьяволь приходиль къ Евь, чтобы соблазнить ее выйти изъ ръки, сначала въ видъ ангела, говоря ей, что Богъ услышалъ ея молитву и велель ей выйти изъ реки, потомъ въ виде самого Адама, но Ева не повърила, потому что не видъла тайнаго знака, укаваннаго ей Адамомъ. Наконецъ, Адамъ совершилъ сорокъ дней и, идя отъ Гордана, увидълъ слъдъ дъявола, приходившаго къ Евъ, и убоялся, не была ли она прельщена, и очень обрадовался, увидъвъ ее въ водъ. Она не върила и ему, пока онъ не указаль ей тайнаго знака, и лишь тогда вышла изъ реки. "Тогда Богъ освободилъ насъ отъ дьявола и мы поселились въ Мадіамѣ".

Идеть затемь исторія Каина и Авеля, въ которой между прочимь оказывается, что первому убійству научиль также Сатана; исторія смерти Адама, при чемъ Адамъ послалъ своего сына Сива къ вратамъ ран просить Господа, чтобы онъ послалъ своихъ ангеловъ и далъ ему "масла отъ древа милованія", чтобы помазать немощное тело. Тогда же или после пошла къ раю Ева; на Сива напаль лютый эрърь, "рекомый Горгоній", и гналь его; Ева вступилась за сына и напоминала зверю, какъ (вероятно, еще въ раю) она "своими руками хранила его"; звърь отвъчаль укоризнами за ен гръхъ и Ева восплакала такъ, что слышно было отъ востока до запада. Сиеъ заклялъ звъря и дошелъ съ матерью до рая и плакалъ, посыпая голову перстью. Ему явился архангель и на просьбы его отвъчаль, что отъ бользни Адамовой нътъ лекарства, но уломилъ вътвь отъ дерева, изъ-за котораго Адамъ былъ изгнанъ изъ рая, и далъ Сибу. Когда вътвь была принесена Адаму, онъ глубоко вздохнулъ, свилъ изъ нея вънецъ, возложилъ на свою голову и увидълъ руку Господню, принимающую его душу. По смерти его явился архангелъ, который научилъ, какъ похоронить его тѣло. Въ это время былъ голосъ съ неба, призывавшій Адама и говорившій: ты земля и пойдешь въ землю. Черезъ шесть дней послѣ Адама умерла Ева. Изъ вѣнца, бывшаго на головѣ Адама, выросло пречудное дерево, ростущее на трое, и высотою превосходило оно всѣ деревья... По другимъ разсказамъ райское дерево выросло на три столба: одинъ—Адамъ, другой—Ева, третій по серединѣ—самъ Господъ. Исторія этихъ деревьевъ продолжается въ другихъ апокрифахъ: чудесное ветхозавѣтное дерево послужило царю Соломону при строеніи знаменитаго храма, а потомъ послужило для крестнаго древа, на которомъ распятъ былъ Христосъ. Самое погребеніе Адама совершено было посреди земли въ Іерусалимѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ потомъ была Голгоеа.

Мы упомянули только немногія апокрифическія сказанія, связанныя съ именемъ Адама. Онъ происходили изъ разныхъ источниковъ, смѣшивались отчасти еще на греческой почвѣ, а потомъ въ рукахъ нашихъ книжниковъ, которые не отличались разборчивостью и нередко сливали сказанія, съ одною темой, ставя ихъ рядомъ и не объясняя разнорвчія. Исторія Адама вспоминалась по поводу строенія Соломонова храма, по поводу крестной смерти Спасителя; о рав и адв повъствовали сказанія о новозавътныхъ святыхъ, которые или видъли рай, или живали невдалекъ отъ ран; случалось быть въ сосъдствъ этихъ мъстъ и обыкновеннымъ смертнымъ, какъ тв русскіе мореходы, о которыхъ говорить новгородское сказаніе о рав; наконець, баснословная исторія Александра Македонскаго разсказывала, что въ своихъ чудесныхъ походахъ въ невъдомыя страны царь Александръ былъ вблизи рая и видёль двухь исполинскихъ людей: это были Адамъ и Ева.

Далве, въ Ветхомъ Завътъ апокрифы знали многое, чего не знала Библія и что, между прочимъ, открывало таинственную связь событій ветхаго и новаго завъта. Такъ имъ извъстны были чудесныя сказанія о Мельхиседекъ, объ Авраамъ, о Лотъ, о Моисеъ, о волхвъ Валаамъ, который пророчествовалъ о Христъ; извъстны были Завъты двънадцати патріарховъ и т. д. Разсказывалось, напримъръ, какъ нъкогда Богъ Отецъ, Сынъ и Святой Духъ въ видъ путниковъ посътили Авраама: онъ велълъ Сарръ омыть имъ ноги, а самъ пошелъ взять тельца, чтобы угостить странниковъ. Сарра разсказала потомъ мужу великое чудо: всъмъ мимоходящимъ я омываю ноги, а теперь я вижу ноги, что онъ бездушны; я осязаю ихъ, а онъ избъгаютъ отъ моей руки. Когда Авраамъ приготовилъ трапезу, путники спросили его, есть ли у

него сынъ; и когда онъ отвъчаль, что нѣтъ, они сказали ему, что у него будетъ сынъ. Сарра "дерзо усклабиласъ" и сказала: господинъ мой старъ, а я—безчадная баба, то какъ я рожу сына? Она не върила этимъ словамъ; но путники сказали, что они говорятъ правду. И когда они оканчивали трапезу, то прибъжала матъ закланнаго тельца, который былъ поданъ для трапезы, и ревъла, отыскивая своего тельца; когда же путники встали отъ трапезы, то всталъ и заколотый телецъ и пошелъ вслъдъ своей матери. "Увидъвши это, Авраамъ палъ ницъ лицомъ, потому что не могъ смотръть на этихъ мужей".

О Лоть разсказывалось такъ. Сотворивши гръхъ, Лоть пришелъ къ Аврааму съ покаяніемъ; Авраамъ былъ очень опечаленъ и сказаль ему, чтобы онъ шелъ на ръку Нилъ, исходящую изъ рая, и принесъ ему три головни, и Лотъ пошелъ черезъ непроходимыя пустыни. Авраамъ (не думая, чтобы Лотъ могъ искупить свой грахь) полагаль, что онь или съвдень будеть зварями. или погибнеть отъ жажды и темъ только избавится отъ своего гръха. Но Лоть спасся божіею помощью и, нашедши на ръкъ три головни отъ деревьевъ певга, кедра и кипариса, принесъ къ Аврааму. Последній очень возрадовался, лобзаль дерево и, пошедши съ Лотомъ на верхъ пустыни, водрузилъ три дерева лицомъ къ лицу на разстоянии трехъ локтей одно отъ другого, и даль Лоту завътъ, чтобы онъ ходилъ на Горданъ и, самъ нося воду, поливалъ деревья, стоявшія на камні, а Іорданъ быль въ двадцати четырехъ поприщахъ. Трудясь такимъ образомъ, Лотъ поливаль деревья и черезъ три мѣсяца сказалъ Аврааму, что деревья не только проросли, но обнялись другъ съ другомъ. Авраамъ пришелъ на мъсто и увидълъ, что деревья росли такъ, какъ сказалъ Лотъ, и поклонился Господу и сказалъ: это дерево будеть разръшеніемь отъ гръховъ. И такъ это дерево росло, имъя корень, раздъленный на три части, а въ серединъ они не разлучались другъ отъ друга. "И такъ это было до царя Соломона, но объ этомъ древѣ скажемъ въ другомъ писаніи". Въ другомъ писаніи разсказывалось, что эти деревья послужили для Соломонова храма, а посл'в для креста, на которомъ былъ распять Христосъ.

О цар'в Давид'в разсказывается, что однажды, когда онъ быль въ большой бол'взни, ангелы восхитили его душу на небеса и показали ему на небесахъ образъ церковный (тема, которая впосл'вдствіи повторялась много разъ, между прочимъ въ Печерскомъ Патерик'в) и сказали: пусть будетъ такой церковный домъ Вогу въ Герусалим'в, и опять возвратили душу его въ тъло. Воз-

ставши, Давидъ началъ пъть 83-й псаломъ и, призвавъ сына своего Соломона, разсказаль ему виденіе; Соломонь усомнился, какъ можетъ жить Богъ въ рукотворенномъ храмъ, но Давилъ полтвердилъ ему свое видение и сделалъ образъ церковный (чертежъ), который Соломонъ всегда носилъ съ собой. По смерти Давида пришелъ къ Соломону ангелъ и далъ ему на правую руку знаменіе, страшное и утаенное отъ всёхъ людей (какъ полагають, чудесный перстень, съ помощью котораго Соломонь. по еврейскому преданію, управляль духами, помогавшими ему строить храмъ), и Соломонъ началъ строеніе храма, для котораго работало множество людей и употреблены были громадныя богатства: "можно сказать, что все царство его трудилось надъ храмомъ". Давидъ предвидёлъ, что Соломомъ "искуситъ Бога хитростью своего разума". Черезъ сорокъ шесть лъть строеніе храма было окончено и Соломонъ обратился къ Богу, что хочеть испытать его, не трудился ли безъ разума. Онъ сдълалъ изъ дерева, жельза, серебра и золота двухъ орловъ на подобіе херувимовъ, и просилъ Бога, чтобы онъ сотворилъ ему знаменіе и чтобы эти птицы "приняли духъ". И дъйствительно, "вошелъ въ нихъ духъ, онъ задвигали крыльями и покрывались ими. И тогда Соломонъ прославилъ Бога и укрѣпилъ людей своихъ говоря: во-истину прійдеть Господь на землю".

Разсказывалось о Давидь, какъ онъ писалъ псалтирь. Когда онъ сълъ писать ее, то не зналъ, откуда идетъ ея разумъ (не зналъ, что разумъ идетъ отъ ангела) и что онъ пишетъ. Одинъ вельможа хотель тайно поговорить съ царемъ, и царь сказаль ему: приходи въ эту ночь и скажещь мнв, что тебъ нужно. И когда вельможа ночью пришель, то увидьль юношу, шептавшаго на ухо царю; вельможа не сказался царю и вышель вонь изъ царской палаты. Утромъ царь спросиль его, отчего онъ не пришелъ говорить съ нимъ? Вельможа пришелъ опять вечеромъ и увидълъ юношу свътлъе солнца, говорившаго царю на ухо, и опять ушель. Утромъ царь уже съ гнввомъ говориль ему, зачимь онь не пришель, какъ было сказано, и вельможа отвичаль, что приходиль два раза и видель, что царь быль не одинь. Парь иснытываль слова его, вельль ему опять придти вечеромъ и спросиль: есть ли здъсь человъкъ, котораго онъ прежде видъль? вельможа отвічаль ему, что виділь его огненное лицо. "И царь уразумблъ, что ангелъ Господень указываетъ ему смыслъ и разумъ писать псалтирное сложение"... Наконецъ, Давидъ написалъ Псалтирь, и было въ ней всёхъ псалмовъ 365. Тогда Давидь устроиль небольшой ковчежець и, запечатавь Исалтирь,

вложиль въ ковчежець, залиль одовомъ и по своей мудрости бросиль въ море и сказаль: если мое псалтирное составленіе истинно, то пусть выйдеть ковчежець изъ моря и писаніе въ немъ. И была Псалтирь въ морт восемьдесять лъть. И по смерти Давида, Соломонъ бросилъ въ море съти и нашелъ въ сътяхъ оловянный ковчежець. Распечатавши его, Соломонъ нашель псалмы отца своего Давида, числомъ 153, и объявилъ ихъ міру и положиль въ соборной церкви... Позднъе псалмы затерялись, и снова собраль 150 псалмовъ пророкъ Ездра и положиль ихъ не въ томъ порядкъ, какъ при Давидъ были написаны. "И наполнился міръ пъсней псалтирныхъ". Потомъ Христосъ вельль своимъ апостоламъ бросить съти въ море въ томъ же мъстъ, и поймано было 153 рыбы. "И какъ Давидъ и Соломонъ наполнили весь міръ псалтирнымъ ученіемъ, такъ и апостолы исполнили міръ божества и правой в'тры: рыбы были новый зав'тть и крешеніе Господне".

Царь Соломонъ окруженъ быль цёлымъ роемъ апокрифическихъ сказаній, которыя пользовались чрезвычайно обширной извъстностью и популярностью на всемъ пространствъ христіанскаго міра. Такъ эти сказанія были очень распространены и въ старой нашей письменности. Отчасти онв примыкають (какъ въ приведенныхъ выше эпизодахъ) къ мотивамъ библейскимъ; отчасти остаются далеки отъ нихъ и впоследствіи вступали въ область чисто сказочной фантазіи.

Мы видели, что райскія и иныя ветхозав'єтныя деревья находятся въ связи съ построеніемъ Соломонова храма и съ крестомъ Спасителя. На Соломоновой чашт изъ драгоцъннаго камня написаны были три стиха еврейскими и самарянскими письменами, "и ихъ никто не можетъ истолковать, кромъ одного того философа, который приходиль учить великаго князя Владимира". Стихи заключали разныя пророчества о Христъ, и "философъ" (въ другихъ варіантахъ: Кириллъ философъ) повазываетъ, что апокрифъ успълъ даже получить русское примъненіе...

Статья о книгахъ истинныхъ и ложныхъ особо останавливается на знаменитомъ царъ. Упомянувъ объ извъстныхъ судахъ Соломона, статья зам'вчаеть еще: "о Соломони цари и о Китоврасъ басни и кошуны, все лгано, не бывалъ Китоврасъ на земли, но еллинстіи философи ввели". Краткое указаніе на эти басни и кощуны находится уже въ одномъ изъ древнъйшихъ, если не самомъ древнемъ славяно-русскомъ индексъ, въ Номоканонъ XIV въка, и въроятно не позже этого времени появляется въ нашей письменности самый памятникъ, сказаніе о

Соломон'в и Китоврас'в: несмотря на осуждение въ индекс'в, это сказание пользовалось большой популярностью у старыхъ книжниковъ, было не столько ветхо-зав'втной историей, сколько любопытной пов'встью, и его разв'втвления перешли въ область народной поэзіи, совс'ємъ обрус'єли въ былин'в и нашли м'єсто въ народной картинк'в. Мы упомянемъ эти сказания о Соломон'в въ ряду памятниковъ древней пов'єсти.

Въ "Видъніи" пророка Исаіи заключались предвъщанія о последнихъ временахъ. Апокрифъ заставляетъ библейскаго пророка говорить объ антихристь, рисуеть картину человыческихъ беззаконій и посл'яднюю казнь отъ разгн'яваннаго Бога. Людей постигнуть всевозможныя бъдствія: сначала бълствія грозять. повидимому, только еврейскому народу, на него нападуть иноплеменники, на него обрушится голодъ, нападутъ дикіе звъри и повдять его скоть, "ратаи не будуть пвть на нивв", пути опуствють, погибнуть рыбы въ водахъ, птицы не будуть парить въ воздухь, "земля будеть вдовою", и легко будеть только однимъ мертвымъ и не родившимся... Но въ концъ концовъ долженъ погибнуть весь родъ человъческій. Придеть конець міра, и тогда не будеть между вами ни смъха и богохульныхъ словъ, ни всякихъ игръ бъсовскихъ, не будетъ коней борзыхъ, ни ризъ свътлыхъ, тогда начнете падать, умирая, другъ съ другомъ и брать съ братомъ охватившись, и тогда дитя умреть на колъняхъ матери своей, а мать, охватившись съ своей дочерью, и тогда будеть въ вась горькое степаніе и оть крика вашего потрясется земля, солнце померкнеть, луна преложится въ кровь, и тогда земля восплачется, какъ красная дівица, за погибель человъческую, восплачется море и ръки и вся глубина и преисподняя, и тогда восплачется бездна великимъ гласомъ, какъ въ златокованную трубу; тогда восплачутся ангелы, видя безъ милости погибающій родь челов'вческій за умноженіе его злобы, и тогда антихристь начнеть ходить явно съ своими бъсами, прельщая и умерщвляя людей, пока сойдеть съ неба Госполь Саваооъ, воздавая каждому по его дъламъ".

Эта картина конца міра и будущаго суда была обильно разработана въ литературъ первыхъ въковъ и въ книгахъ истинныхъ и въ цъломъ рядъ сказаній "ложныхъ", которыя начали проникать въ нашу письменность съ первыхъ ея памятниковъ, какъ, напр., особенно извъстное сказаніе Меоодія Патарскаго.

Еще обширные быль отдыль апокрифовь новозавытныхь. Въ нихъ повторяется общая черта нашей отреченной литературы.

Памятники ея, въ огромномъ большинствъ, приходили къ намъ готовыми изъ письменности южно-славянской. Повидимому, и въ этомъ источникъ они чаще передавали греческіе подлинники не сполна, а въ извлеченияхъ и отрывкахъ; въ старой нашей письменности эта отрывочность, быть тожеть, еще увеличилась и вмъсть съ тъмъ происходило смъшение сказаний. Большинство старыхъ книжниковъ было мало опытно въ литературномъ отношеніи и, встрівчая сказанія, близкія по сюжету, книжникъ не затруднялся смѣшивать ихъ въ одно цѣлое, хотя бы между ними были разноръчія; неисправность рукописей давала поводъ къ произвольнымъ исправлениямъ и къ новой порчъ текстовъ. Не мудрено, что, переходя въ народную массу, основа и подробности анокрифовъ видоизмѣнялись иногда до неузнаваемости. Такъ, напр., для нашихъ изследователей до сихъ поръ остается камнемъ преткновенія знаменитый "камень адатырь", играющій такую важную роль въ старыхъ заговорахъ и заклятіяхъ и несомненно происходящій изъ апокрифическаго источника, который затерялся въ долговременномъ народномъ обращении.

Такимъ образомъ, составъ нашей отреченной литературы, хотя иногда заключающей немаловажныя указанія для исторіи греческаго апокрифа, не исчерпываетъ своего источника. "Далеко не всё апокрифы (ветхозавътные), упоминаемые въ древнихъ индексахъ запрещенныхъ книгъ, —говорилъ Порфирьевъ, были переведены на славянскій языкъ и были изв'єстны у насъ въ древнія времена; и изъ изв'єстныхъ апокрифовъ многіе распространены были болже въ передълкахъ, нежели въ подлинномъ видъ, болъе въ излеченияхъ и отрывкахъ, чъмъ въ полныхъ сочиненіяхь; такъ часто встрачающіяся въ разныхъ памятникахъ древней русской письменности апокрифическія сказанія и легендарныя подробности далеко не всегда заимствовались изъ первыхъ подлинныхъ источниковъ, а весьма часто и даже большею частію изъ вторыхъ и третьихъ рукъ, изъ разныхъ переводныхъ, греческихъ, болгарскихъ, сербскихъ и даже польскихъ книгъ. въ которыхъ они помъщались. Это же самое надобно сказать и о новозавътныхъ апокрифахъ. Они также далеко не всъ были извъстны у насъ въ древнія времена и также извъстны были больше въ сокращеніяхъ и въ извлеченіяхъ изъ разныхъ переводныхъ книгъ".

Изъ апокрифическихъ евангелій извъстны были первоевангеліе Іакова, евангеліе Никодима и Өомы. Изъ апокрифическихъ писаній апостольскихъ изв'ястны отрывки, наприм'яръ: путешествія (обходы) апостоловъ; дъяніе и мученіе святыхъ, славныхъ и вер-

ховныхъ апостоловъ Петра и Павла; житіе и мученіе апостола Өомы; мученіе св. апостола и евангелиста Матеея; мученіе апостола Андрея Первозваннаго; денне апостола Филиппа. Изъ апокрифическихъ апокалипсисовъ были извъстны: апокалипсисъ апостола Павла, въ славянской передълкъ, подъ заглавіемъ: "Слово о виденіи апостола Павла"; апокалипсись пресв. Богородицы, подъ заглавіемъ: "Хожденіе Богородицы по мукамъ"; и (второй) апокалипсисъ Іоанна Богослова, подъ заглавіемъ: "Слово св. Іоанна Богослова о пришествіи Господни". Въ самой византійской литературь, кромъ основныхъ древнихъ апокрифовъ составилось впоследствіи большое количество сказаній второстепенныхъ, которыя были ихъ сокращениеть, варіантомъ или дополненіемъ: такъ цёлая масса апокрифическихъ отрывковъ, старой и поздней формаціи, разсёяна въ разнообразныхъ толкованіяхъ священнаго писанія, въ книгахъ историческихъ, житіяхъ и поученіяхъ, и въ этомъ составъ апокрифическіе эпизоды снова приходили, въ переводахъ, въ славяно-русскую письменность. Множество подобныхъ сказаній разсіяно въ сборникахъ, которые, особливо съ XV вѣка, становятся любимой формой книжнаго чтенія 1).

Въ отреченныхъ памятникахъ, исторія Спасителя, Богоматери, апостоловъ излагается опять съ подробностями, совершенно неизвъстными каноническимъ евангеліямъ и инымъ апостольскимъ писаніямъ. Какъ и въ апокрифахъ ветхозавътныхъ, событія излагаются обыкновенно съ большою наглядностью, съ наклонностію къ символизму и прообразованію, съ тономъ полной достовърности и неръдко съ неподдъльной поэзіей.

Въ первоевангеліи Іакова разсказывается главнымъ образомъ о рожденіи Богоматери, и въ нашихъ рукописяхъ оно встрѣчается обыкновенно подъ названіемъ: "Слово о рождествѣ пресв. Богородицы"; разсказывается о введеніи во храмъ, о двухъ благовѣщеніяхъ (одно на колодцѣ, когда Богоматерь ходила за водой, другое въ храмѣ, когда она пряла золотыя нити для церковной завѣсы), о рождествѣ Христа, о поклоненіи волхвовъ, бѣгствѣ въ Египетъ и т. д. Не признанное каноническимъ, оно, однако, было очень распространено у церковныхъ писателей первыхъ вѣковъ, и многія подробности его принимались какъ историческій фактъ.

Описанію д'ятства Христа посвящено евангеліе Оомы: "Младеньство Господа нашего І. Х.", или "Чтеніе д'ятьства І. Х-ва", какъ называется оно въ нашихъ рукописяхъ. Это евангеліе вструв-

<sup>1)</sup> См. предисловія Порфирьева на апокрифамь ветхозавѣтныма и новозавѣтныма.

чается, однако, весьма р'ядко, и это объясняють темь, что когда, напримъръ, первоевангеліе Іакова отличается тономъ сдержаннымъ и спокойно величественнымъ, здъсь изложение слишкомъ реалистическое, и личности Христа, еще младенца, приданъ рѣзкій, суровый характеръ. "Здъсь Христосъ является далеко не проповъдникомъ любви къ ближнему, не основателемъ христіанскаго ученія, не чудотворцемъ-благод втелемъ челов в чества: этомальчикъ, озлобленный на окружающихъ его іудеевъ, къ которымъ онъ относится не только сурово, но иногда и жестоко; мальчикъ, который, будучи одаренъ высшей силой, употребляетъ эту силу, чтобы покарать, наказать, а не только вразумить не видящихъ въ немъ Бога іудеевъ; единственно симпатичными ему людьми, къ которымъ онъ относится ласковъе, его родители; да и то не всегда въ отношении къ нимъ можетъ онъ сдержать самоувъренный, строптивый характеръ. Понятно, насколько Христосъ съ подобнымъ характеромъ былъ далекъ отъ того Христа, какимъ его себъ представляли христіане на основаніи писаній каноническихъ, на основаніи преданій, легендъ и всего христіанскаго въроученія", и даже на основаніи другихъ апокрифическихъ книгъ 1).

Въ сказаніи Афродитіана о чудів въ Персидской землів разсказывается, какъ персидскіе жрецы первые узнали о рождествъ Спасителя: это — исторія волхвовъ. "Персы прежде всего увъдали о Христь" — и въ доказательство сообщается, что писанія персидскихъ книгочіевъ вваяны въ золотыхъ ковчегахъ и хранятся въ царскихъ палатахъ. Первое открытіе о великомъ событіи Рождества Спасителя произошло сл'ядующимъ образомъ. Однажды царь пришель въ кумирницу, наполненную золотыми и серебряными идолами, чтобы спросить у жрецовъ объясненія видвинаго имъ сна. Жрецы иносказательно объявили ему о божественномъ рожденіи отъ дівы; они сказали царю, чтобы онъ остался въ кумирницъ до вечера, и когда прошла ночь, онъ увидълъ, что "образы кумирные" начали пъть и играть. Царь ужаснулся и хотъль уйти, но жрець сказаль ему: "подожди, царь, потому что присивло конечное явленіе, которое Богъ всъхъ изволилъ показать намъ". Тогда открылась кровля и вошла свътлая звъзда и стала надъ кумиромъ источника и послышался голосъ, возвъщавшій, что появился "неописанный младенецъ, начало и конецъ, начало къ спасенію, а конецъ къ пагубъ". При этомъ всв кумиры пали ницъ, стоялъ одинъ "источникъ" (ку-

<sup>1)</sup> Сперанскій, Апокр. Евангелія, стр. 37.

миръ), въ которомъ оказался царскій вънецъ отъ камня анеракса и измарагда, а надъ источникомъ стояла звъзда. Царь велълъ позвать всёхъ мудрецовъ, разрёшающихъ знаменія, сколько ихъ было въ его царствъ. Когда всъ они пришли въ кумирницу и увидъли звъзду надъ источникомъ и вънецъ съ каменіемъ и лежащихъ кумировъ, они сказали, что въ Гудев возстало новое царство и кончилось время упавшихъ боговъ, и пусть царь пошлетъ въ Іерусалимъ, потому что тамъ находится "вседержитель, держимый женскими руками". Звъзда осталась надъ источникомъ до тъхъ поръ, пока волхвы пошли изъ Персіи, и тогда звъзда пошла съ ними, руководя ихъ. По возвращении волхвы разсказали о томъ, что они видъли, и повъствование ихъ было написано на волотой доскъ. Когда они пришли въ Герусалимъ, еврейскіе старъйшины спросили, зачъмъ они пришли, и когда тъ сказали, что родился Мессія, разрушающій ихъ законъ, старъйшины просили волхвовъ взять дары и утаить такое чудо; возмутился и царь еврейскій, къ которому ихъ привели, —но волхвы не послушали ихъ и пошли, куда были посланы. Они увидъли младенца Інсуса и мать его: отроча, по словамъ ихъ, сидъло на землъ, какъ бы по второму году, и младенецъ нъсколько похожъ былъ на образъ его матери, которая была высока ростомъ, смугла, съ круглымъ лицомъ, и волхвы взяли съ собой обличе ихъ обоихъ и принесли въ свою страну и своими руками положили въ кумирницъ. Волхвы принесли въ даръ младенцу золото, ливанъ и смирну, поклонились ему и привътствовали его; онъ же смъялся и плескаль руками, какъ бы похваляя слова ихъ. Къ вечеру пришель къ нимъ страшный юноща и вельль имъ идти съ миромъ домой, потому что на нихъ долженъ былъ подняться Иродъ. Они послушались и отправились въ Персію... Сказаніе Афродитіана осложнялось потомъ другими апокрифическими легендами и, рано явившись въ нашей письменности, еще въ XVI стольтіи пользовалось большой любовью читателей, такъ что противъ него счелъ нужнымъ вооружиться Максимъ Грекъ, доказывая его недостовърность. Опровержение было, однако, запоздалое и притомъ, касаясь одного этого памятника, не ослабило вліянія множества другихъ однородныхъ.

Никодимово евангеліе, принадлежащее къ очень древнимь памятникамъ новозавѣтнаго апокрифа, существуеть въ двухъ редакціяхъ: краткой, представляющей разсказъ объ осужденіи Спасителя Пилатомъ, о крестной смерти и воскресеніи; и полной, гдѣ къ этому присоединяется разсказъ о сошествіи Христа во адъ. Разсказъ объ осужденіи Спасителя вообще сходенъ съ канони-

ческой исторіей и отличается только большими подробностями и прикрасами. Говорится, напримъръ, что когда Іисусъ былъ введенъ къ Пилату, то "боги демонскіе", стоявшіе въ палатахъ игемона, увидъвъ Іисуса, преклонились передъ нимъ. Іудеи, увидъвъ чудо, закричали людямъ, державшимъ боговъ, что они наклонили ихъ передъ Інсусомъ, и сказали Пилату, что сами это видели. Пилатъ призвалъ этихъ людей и спросилъ ихъ, зачемъ они это делали; они отвечали, что они-греки и служители своихъ боговъ, то какъ могли бы они преклонить ихъ передъ Інсусомъ? Тогда Пилатъ сказаль іудейскимъ старъйшинамъ, чтобы они сами выбрали сильныхъ людей держать боговъ; іудеи выбрали кръпкихъ людей и поставили у каждаго бога по шести челов'якъ и вел'яли кр'япко держать ихъ, когда Іисусъ станетъ предъ судищемъ, и Пилатъ велѣлъ вывести Іисуса, пока боги будуть поставлены вновь. Когда Іисусь снова вошель въ притворъ, то боги, увидъвши его, опять пали и поклонились ему до земли. Судъ Пилата изложенъ опять съ новыми подробностями. Пилатъ видълъ невинность Христа, но не могъ противиться настояніямъ іудеевъ и предалъ его на распятіе, "измывъ руки свои передъ солнцемъ". Услышавъ о распяти и сопровождавшихъ его чудесахъ, Пилатъ и жена его отъ скорби не могли въ тотъ день ни всть, ни пить. Разсказъ о погребени и воскресеніи Христа опять украшается дополненіями, которыя впослівдствіи, несмотря на апокрифическое происхожденіе, пользовались полупризнаннымъ авторитетомъ.

Къ евангелію Никодима примыкаетъ "Посланіе Пилата къ Тиверію кесарю" въ различныхъ редакціяхъ, заключающее разсказъ о страданіяхъ, смерти и воскресеніи Спасителя. Затъмъ связаны съ нимъ сказаніе о приходъ въ Римъ сестеръ Лазаря, Мареы и Маріи, съ жалобами на Пилата, и разсказъ объ Іосифъ. Ариманейскомъ. Посланіе имфетъ видъ оффиціальнаго донесенія (оно названо "возношеніемъ его величествію"), какъ бы по взгляду посторонняго свидътеля. Въ посланіи, чудесъ при смерти Спасителя было больше и онв расказаны подробнье, чемь въ евангельскомъ изложении. Между прочимъ, "въ одну субботу ночью быль съ неба великій шумъ и все небо было въ семь разъ яснье и свытье всых дней, а отъ третьяго часа ночью возсіяло солнце, какъ никогда не бывало, и освътило всюду, и все небо просвътилось, какъ молнія, внезапно пришедшая зимою. И нъкіе высокіе мужи въ великольпныхъ одеждахъ и въ неисповъдимой славъ являлись въ великомъ множествъ, восклицая: распятый Христосъ воскресъ, и голосъ ихъ слышался, какъ громовое величіе: слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, выйдите изъ ада порабощенные въ преисподней. Отъ голоса же ихъ всѣ горы и холмы земные колебались, камни разсѣлись и на землѣ явились великія пропасти... и многія тѣла умершихъ воскресли и все множество воспѣвало великимъ голосомъ: воскресъ изъ мертвыхъ Христосъ, и, воскресивъ всѣхъ мертвыхъ, оживилъ и, разрушивъ адъ, умертвилъ... Всю ночь, благочестивый владыка ¹), свѣтъ не переставалъ. Изъ іудеевъ же многіе умерли, такъ что и тѣла ихъ не явились. И одержимый страхомъ и лютымъ трепетомъ, видѣвши то, что происходило въ это время, я написалъ и возвѣстилъ вашей державѣ, изложивъ содѣянное іудеями на Іисуса"...

Судьба Пилата разсказывалась различно и послужила потомъ темою для средневѣковыхъ варіацій. Передавалось между прочимъ сказаніе, что Пилатъ, осужденный кесаремъ на смерть, раскаялся и молился, идя къ мѣсту казни, и по окончаніи молитвы съ неба послышался голосъ, приносившій прощеніе: "...тобой совершились пророческія пророченія обо мнѣ, и ты будешь свидѣтелемъ во второмъ моемъ пришествіи, когда буду судить живымъ и мерт-

вымъ". Отсъченную голову Пилата принялъ ангелъ.

Содержаніе второй части евангелія Никодима, говорившей о сошествіи Христа въ адъ, было изв'єстно у насъ и во вторичныхъ формаціяхъ, особливо въ видъ "Слова въ великую субботу о погребеніи тѣла Спасителя", Епифанія Кипрскаго, и "Слова въ великую пятницу", Евсевія Александрійскаго. Въ обоихъ событіе излагается въ подробностяхъ, неизв'єстныхъ каноническому писанію, и въ грандіозныхъ образахъ, безъ сомн'єнія, поражавшихъ воображеніе и доставлявшихъ этимъ произведеніямъ популярность.

Слово Епифанія считается подложнымъ. Оно открывается разсказомъ о томъ, какъ находившіеся въ аду ветхозавѣтные патріархи, пророки и праведники непрестанно молились Богу, прося избавленія. Когда послышался голосъ: "возьмитесь, врата вѣчныя", то всѣ основанія адской темницы поколебались и адскія силы въ ужасѣ бросились бѣжать, сбивая одинъ другого съ ногъ, спотыкаясь; иные цѣпенѣли какъ мертвецы; силы Господни разрушали адъ: онѣ раскапывали темницу до самыхъ основаній, вязали мучителей, а другія освобождали вѣчныхъ узниковъ. Первозданный Адамъ заслышалъ приближеніе Спасителя и обратился къ заключеннымъ вмѣстѣ съ нимъ: "я слышу, что нѣкто идетъ къ намъ, и если тотъ во истину соизволилъ придти сюда, то мы

<sup>1)</sup> Обращение къ кесарю.

освободимся отъ узъ, и если во истину увидимъ его съ нами, то избавимся отъ ада". Въ это время вошелъ Господь съ побъднымъ оружіемь въ рукахъ, крестомъ; Адамъ въ ужасъ, ударивъ себя въ перси, привътствовалъ его и Христосъ взялъ его за правую руку и воскресиль, говоря: "возстань, спящій, и воскресни изъ мертвыхъ и освътить тебя Христосъ твой; я-Богъ твой, ради тебя бывшій сыномъ тебѣ, и нынѣ говорю: повелѣваю связаннымъ-выходите, и находящимся во тьм — просвътитесь, и лежащимъ — возстаньте; а тебъ повелъваю: возстань, спящій, потому что не для того я тебя сотвориль, чтобы ты быль связань въ аду: воскресни изъ мертвыхъ, потому что я-жизнь человъкамъ и воскресение". Въ связи съ этимъ разсказомъ находится и извъстное въ старой

письменности "рукописаніе, данное Адамомъ дьяволу".

Другое слово, которое носить имя Евсевія Александрійскаго, приписывается въ нашихъ рукописяхъ и другимъ писателямъ Евсевію Самосатскому, Евсевію Емесскому, блаженному Евстафію. Славянскій переводъ представляеть, какъ неръдко, нъкоторые варіанты въ сравненіи съ греческимъ подлинникомъ. Слово Евсевія, по замічанію Порфирьева, любопытно и въ художественномъ отношении: "оно представляетъ высокій образецъ церковнаго красноръчія и вмъстъ христіанской церковной поэзіи". Событія, изложенныя въ Никодимовомъ евангелій, представлены здёсь въ видё настоящей драмы, въ трехъ отдёлахъ: ожиданіе искупленія находящимися въ аду ветхозавѣтными праведниками и соществие въ адъ Іоанна Предтечи; предательство Туды и козни адскихъ силь; сошествіе въ адъ Спасителя, разрушеніе ада и изведение изъ него праведниковъ. Напр., когда Іоаннъ Предтеча сошель въ адъ, ветхозавътные праведники стали спрашивать: придеть ли Спаситель освободить ихъ — потому что всъ пророчества о немъ окончились, т.-е. совершились. Іоаннъ спрашиваетъ ихъ: что они пророчествовали о Христъ? Пророкъ Давидъ сказаль: я разумёль, что безь молвы тихо сходить Христось съ небеси, какъ туча на руно. Исаія сказаль: я провидель, что отъ Дъвы родится, и потому говорилъ: се дъва во чревъ пріиметъ и родить сына, и нарекуть имя ему Еммануиль. Одинъ сказаль: я провидёль, что двёнадцать учениковь будуть служить ему. Другой сказаль: мнв явлено было Духомъ Святымъ, какія двла и чудеса сотворить; отверзутся очи слышымь и уши глухихь услышать. Другіе говорили: я разум'яль, что ученикъ его предасть; я разумёль, что на тридцати сребреникахь хотять предать. Исаія опять сказаль: я провидьль, что на судище будеть ведень. Іеремія сказаль: я зналь, что на креств хотять его распять, и т. д. Эти

радостные разговоры услышаль Адь 1) и совъщается съ дыяволомъ, что имъ слъдуетъ предпринять. Дьяволъ разсказываетъ, что онъ сдълалъ все, что нужно-вооружилъ на Христа іудеевъ, отъискаль Іуду для предательства; изъ словъ Спасителя: "прискорбна есть душа моя даже до смерти", дыяволь заключиль, что Христосъ боится смерти, и съ радостью пришелъ въ адъ и говорилъ: "готовъ будь, брате мой Аде, уготови мъсто твердо, чтобы заключить нарицаемаго Іисуса; я уже устроилъ на него смерть, уготовилъ гвоздіе, наострилъ копіе, налилъ оцта. Іуду и жидовъ наостриль на него, какъ оружіе". Христось много досадиль ему, разрушая всв его козни, творя знаменія и чудеса, которыя привлекають къ нему народъ, и въ особенности тяжело было дьяволу то, что Христосъ воскресилъ Лазаря и т. д. Съ этими словами Епифанія и Евсевія связаны были новые апокрифы, гдъ отчасти повторяются тъ же подробности, отчасти вносятся новыя. Между прочимь таковы: "Слово святыхъ апостолъ, иже отъ Адама во адъ къ Лазарю", и "Слово въ субботу шестую поста на воскресеніе друга божьяго Лазаря", первое — изв'ястное по рукописи XVI въка, второе XVI-XVII въка. Въ первомъ, ветхозавътные праведники, услышавъ о пришествіи Спасителя, возрадовались, припоминають все предсказанія о немъ и просять Тазаря, уходящаго изъ ада на землю, передать Спасителю объ ихъ положеніи и ихъ ожиданіи. Адамъ поручаетъ Лазарю, чтобы онъ сказалъ Спасителю: "Свътлый другъ Христовъ Лазарь, повъдай отъ меня владыкъ: на то ли ты меня, Господи, создалъ, чтобы на короткій въкъ быть на этой земль, а воть и меня осудилъ мучиться многіе годы въ аду; для того ли я наполниль землю, а вотъ мои возлюбленные внуки сидять во тьмъ, на днъ адовомъ, мучимые Сатаной, скорбью и тугою сердце тъщатъ, и слезами очи и зѣницы омываютъ... На малое время и былъ царемъ всемъ божіимъ тварямъ, а нынъ на многіе дни сталъ рабомъ аду и бъсамъ его — плънникомъ... Я сотворенъ по твоему образу, а нынъ дъяволъ мнъ ругается". И Адамъ исчисляетъ ветхозавѣтныхъ патріарховъ и праведниковъ — Авраама, Ноя, Моисея, Давида, Еноха, Илію: что они совершили и за что мучатся? Во второмъ Словъ продолжается разсказъ о томъ, какъ Лазарь исполниль просьбу Адама, когда, воскресши, возвратился на землю.

Полагають, что оба слова должны восходить къ одному общему источнику, къ более полному сказанію о Лазаре, и какъ

<sup>1) &</sup>quot;Адъ" вообще нередко олицетворялся.

будто носять слѣды народной редакціи. Въ способѣ выраженія есть дѣйствительно обороты народные и любопытныя совпаденія съ нзыкомъ Слова о полку Игоревѣ ¹).

Особая группа сказаній излагала исторію Іуды предателя. Сказанія были разнорічивы и согласны были въ одномъ — въ изображеніи его злодейства, съ обычными фатальными совпаденіями и предзнаменованіями. Такъ еще въ первоевангеліи Іакова разсказывается, что однажды на дорогѣ напалъ на Спасителя бъсноватый мальчикъ и укусилъ его въ правый бокъ; этотъ мальчикъ былъ Іуда Искаріотскій. Тридцать сребренниковъ, которые Іуда получиль за свое предательство, им'яли длинную исторію: это были тв самые сребренники, которые получили братья Іосифа, когда продали его египетскимъ купцамъ; затемъ сребренники попали за купленный хлебъ къ Фараону, а отъ него перешли къ царицъ Савской. Царица послала ихъ къ Соломону и они лежали въ царской казнъ до вавилонскаго плъна. Похищенные во время плена, они попали опять въ Герусалимъ, когда волхвы принесли ихъ въ даръ къ новорожденному Іисусу. Во время бъгства въ Египетъ святое семейство потеряло ихъ; ихъ нашелъ пастухъ и т. д. Далъе, разсказывается, что Іуда, предавши Христа, быль мучимъ совъстью, возвратиль іудеямъ деньги и, пришедши домой, просиль у жены веревки, чтобы повъситься, потому что Христосъ на третій день долженъ быль воскреснуть и тогда ему грозила великая бъда. Жена его въ это время жарила на вертелъ пътуха и не върила воскресенію: "какъ этотъ жареный пътухъ не воскреснеть, такъ и Іисусъ не воскреснетъ". Но едва она сказала эти слова, какъ пътухъ взмахнулъ крыльями и три раза прокричалъ. Іуда взялъ веревку и повъсился, и т. д.

Подобнымъ образомъ передавались цёлыя исторіи о двухъ разбойникахъ, которые распяты были вм'єсть съ Христомъ.

Въ отреченныхъ книгахъ разсказываются далъе повъсти объ іерействъ Христа, о перепискъ Христа съ Авгаремъ, о нерукотворенномъ образъ и т. д.

Группа сказаній сосредоточена была на успеніи Богоматери. Древнѣйшимъ изъ нихъ считается Слово Іоанна Богослова, апокрифическое, какъ и другія повѣсти объ этомъ событіи; тѣмъ не

<sup>1)</sup> Напримъръ: "Восноемъ, дружино, пъсньми днесь"; "восноемъ пъсни тихи и веселыя"; "Исаія и Іеремія, ругающеся адови", "тугою сердце тъшатъ"; "да мене жаль ли ти, Господи, или не жаль"; "а се твои извольницы, Авраамъ съ сыномъ своимъ... полоняникъ"; "Ему же Адаму глаголаше Давидъ, во преисподнемъ адъ съдя, накладая очитня перьсты на живня струны". Порфирьевъ, Апокрифы Новозавътные, стр. 48—49.

менъе эти сказанія были чрезвычайно распространены и пользовались большимъ уваженіемъ. "Онъ входили въ церковныя пъснопънія и проповъди, въ Прологи, Синаксари и Четь-минеи... Разные анахронизмы, которые встрвчаются въ Словв Іоанна Богослова, не позволяють приписать его Іоанну Богослову и показывають, что оно составлено въ концъ III или въ началъ IV въка. Неизвъстный составитель назвалъ его именемъ св. Іоанна Богослова, конечно, для того, чтобы придать ему более авторитета. Іоаннъ Богословъ былъ самымъ любимымъ и близкимъ ученикомъ Спасителя; его попеченію и защить Спаситель поручиль предъ своею крестною смертію свою матерь, которая, по преданію, и жила въ его дом'є до самаго успенія" 1). На основаніи евангельскаго упоминанія объ этихъ отношеніяхъ, онъ были развиты въ легендъ и дали поводъ приписать повъствование именно Іоанну Богослову. Оно рисуетъ величественную картину событія, къ которому собрались въ Виолеемъ принесенные Святымъ Духомъ апостолы изъ разныхъ странъ, гдъ они вели проповъдь; въ событіи приняли участіе небесныя силы и самъ Господь, и оно сопровождалось великими чудесами. Когда апостолы собрались, Святой Духъ сказаль: какъ въ недѣлю (древнее названіе воскреснаго дня) было благовъщение, рождество въ Виолеемъ, входъ Господень въ Герусалимъ, и въ недѣлю при кончинѣ міра пріидеть Господь судить живыхъ и мертвыхъ, такъ въ недѣлю же Онъ имъетъ прійти съ небесъ ради преставленія св. Дѣвы. Когда Богоматерь благодарила Господа, что онъ услышаль ея молитву и привель къ ней апостоловъ, съ неба послышался громъ и страшный звукъ какъ бы отъ колесницъ, и голосъ какъ бы Сына человъческаго, явилось множество ангельскаго воинства, и серафимы стояли вкругъ храмины, гдъ находилась Богородица. Въ средъ собравшагося народа происходили знаменія и чудеса: слѣпые прозрѣвали, глухіе начали слышать, прокаженные и бѣсноватые исцълялись. Іуден просили игемона послать войско въ Виелеемъ, но Богоматерь и апостолы находились уже въ Іерусалимъ въ ея домъ, перенесенные туда силою Святого Духа. Іудеи хотъли сжечь домъ Богоматери, но огонь обратился противъ нихъ и попалилъ множество народа, и т. д. Когда успеніе совершилось и Господь принялъ святую душу Богоматери, апостолы понесли на одръ ен тъло изъ Герусалима, но въ это время (при чемъ совершилось еще одно чудо) двънадцать облаковъ внезапно восхитили ихъ и перенесли въ рай, гдъ апостолы видъли

<sup>1)</sup> Порфирьевъ, тамъ же, стр. 74-75.

между прочимъ Елизавету, мать Іоанна, и Анну, мать Пресвятой Дъвы, Авраама и Давида и т. д.

Кром'в другихъ сказаній, связанныхъ съ разсказомъ объ успеніи Богоматери, столь же апокрифическихъ, но признаваемыхъ у весьма авторитетныхъ писателей, существовало цълое житіе пресвятой Богородицы, іерусалимскаго монаха Епифанія, гдъ были собраны легендарныя сказанія объ ея жизни съ дътства до успенія.

Исторія апостоловъ также им'вла свои апокрифическіе памятники. Таковы были путешествія апостоловъ, названныя въ славяно-русскомъ индексъ "Обходами апостольскими", въ рукописяхь подъ заглавіями: Слово святыхъ апостоловъ Петра и Андрея, Матеея и Руфа и Александра; двянія и мученіе апостоловъ Петра и Павла; деннія апостола Павла и великомученицы Өеклы; деннія апостола Филиппа; дъянія и мученіе апостола Оомы; житіе святаго Іоанна Богослова; сказаніе о немъ же, ученика его Прохора; житіе апостола Іакова, брата Господня; Слово апостола и евангелиста Марка; наконецъ упоминаются въ индексахъ и частію встръчаются въ рукописяхъ еще многія сочиненія съ именами аностоловъ: Слово Іакова, брата Господня, о святой недёль; Варнавино евангеліе, Варнавино посланіе, Петрово обавленіе (Апокалипсисъ), Павлово хожденіе по мукамъ, Вопросы Іоанна Богослова Господу на Өаворской гор'в и Вопросы Іоанна Аврааму на Елеонской горъ. Съ нъкоторыми изъ нихъ мы еще встрътимся далѣе.

Уже древніе соборы обратили вниманіе на ложныя сказанія о мученикахъ и запрещали ихъ, чтобы не подавать повода къ невърію. Греческіе и латинскіе индексы называють уже мученіе Георгія и житіе Кирика и Іулиты. Въ славяно-русскомъ индексъ указанъ цвлый рядъ подобныхъ отреченныхъ житій: — "Суть же и о мученицъхъ словеса криво складена, а не тако, яко же истинна о нихъ писана въ Миніахъ-четьихъ и въ Пролозъхъ, яко се: Теоргіево мученіе, рекше отъ Дадіяна царя мученъ, онъ же бяше мученъ отъ Діоклитіяна царя, -- Никитино мученіе, нарицающе его сына Максимьянова царева, иже бъ самъ мучилъ, все же то лгано, вся же суть та прилогь обличаеть; Еупатіево мученіе, что седмижды умеръ, а седмью ожиль, - Климентово мученіе Анкирьскаго, — и Өеодора Тирона, еже о зміи, — и Иринино мученіе—несогласна суть, и иныхъ мнозвхъ"... И двиствительно въ старой письменности существовали еще многія не упомянутыя индексомъ апокрифическія житія; нівкоторыя изъ нихъ пользовались большою славою у старинныхъ читателей и заносимы были въ самыя Минеи и Прологи: сказаніе о святомъ Макаріи римскомъ или "Слово о трехъ мнисѣхъ, како находили св. Макарья отъ рая поприщъ двадцать", житія Зосимы, Ипатія, Дмитрія Солунскаго, семи отроковъ въ Ефесъ и др.

Длинный рядъ памятниковъ посвященъ вопросамъ эсхатологическаго характера, т.-е. концу міра, второму пришествію, страшному суду и жизни загробной. Эсхатологическія сказанія были чрезвычайно распространены въ славяно-русской, какъ вообще въ среднев ковой христіанской литератур в, и это было естественно: подобные вопросы возникають уже въ первобытныхъ миеологіяхъ; при нѣкоторой степени сознанія человѣкъ не можетъ не задавать себъ вопроса о будущей судьбъ, о загробной жизни, которой ожидали въ той или другой формъ. Христіанская эсхатологія, хотя и не вполнѣ ясно, поставлена была въ самыхъ основахъ в роученія, и неясности по обыкновенію были раскрыты въ апокрифическихъ сказаніяхъ о концѣ міра. Онѣ произошли въ особенности изъ двухъ источниковъ. Однимъ были собственно іудейскія представленія о пришествіи Мессіи и его царствѣ: много разъ это царство было указано ветхозавѣтными пророчествами и понято было евреями въ реальномъ смыслъ, такъ какъ бъдствія народа въ многократныхъ разореніяхъ и пліненіяхъ заставляли ожидать избавленія и освобожденія въ этомъ будущемъ царствъ. Самымъ яркимъ выраженіемъ этихъ ожиданій явилась книга пророка Даніила, написанная во время Вавилонскаго плененія, и еврейская апокрифическая книга Еноха, возникшая еще до христіанства. Объ вниги (и послъдняя, испытавшая потомъ много видоизмъненій) пользовались большимъ авторитетомъ у самихъ христіанъ и служили образцами для эсхатологическихъ сочиненій христіанскихъ. Въ іудейской средѣ возникло и представление объ извъстномъ количествъ времени, въ теченіе котораго предоставлено было существовать земному міру, послъ чего должно было наступить царство Божіе на земль. Это время было 6000 лётъ, определенныхъ въ соответствие съ шестью днями творенія: посл'я этихъ тысячъ л'ятт б'ядствій и испытаній седьмой день или седьмая тысяча льть должна была быть временемъ торжества и благополучія для избраннаго народа. Евреи исполнены были этими надеждами и во время пришествія Спасителя, но они обманулись въ своихъ ожиданіяхъ, когда онъ говориль не о внъшнемъ царствъ, а о царствъ не отъ міра сего: поэтому они и отвергли его. Христіане приняли это опредѣленіе лътъ существованія человъчества и только впослъдствіи продолжили существование міра до семи тысячь літь. Другимъ источ-

никомъ среднев вковой эсхатологіи служили писанія новозавътныя, въ особенности Апокалипсисъ. Здъсь были уже даны указанія о концѣ міра, и богатый мистическій матеріалъ широко развился впоследстіи. Внешнія историческія условія способствовали ожиданіямъ конца міра: въ первые вѣка гоненія христіанства, позднъе опустошительныя нашествія варваровъ на христіанскія страны внушали мысль, что наступили посл'єднія времена (какъ эта мысль явилась у нашихъ книжниковъ во время татарскаго нашествія); историки замъчають, что распространенію легендарныхъ сказаній этого рода сод'виствоваль между прочимъ упадокъ просвъщенія на востокъ въ ть въка. Рядомъ съ легендами о концъ міра слагались и распространялись апокрифическія сказанія о будущей жизни: загробный міръ видела Богоматерь и объ этомъ разсказала легенда; о немъ говорили сказанія съ именами Іоанна Богослова, апостола Павла, апостола Вареоломея, святыхъ и мучениковъ. Особенно авторитетнымъ свидетелемъ быль Іоаннъ Богословъ, о которомъ существовало мненіе, что онъ будеть жить до второго пришествія и передъ концомъ міра явится на землю съ Енохомъ и Иліей. Въ евангеліи Матоея говорилось, что Христось бесъдоваль съ учениками на Елеонской горъ о разрушени Іерусалима и о знаменіяхъ второго пришествія, а евангелисть Лука говориль, что во время преображенія на Өаворской гор'я были ті же ученики (Петръ, Іаковъ и Іоаннъ) и съ Христомъ беседовали Моисей и Илія: въ апокрифическихъ книгахъ явилась бесъда и на горъ Елеонской, и на горъ Оаворъ, а затъмъ и другія бесъды между священными липами о тайнахъ міра.

Эти произведенія по основнымъ чертамъ содержанія дълятся на три отдела: сказанія объ антихристь и конць міра, о страшномъ судъ, о будущей жизни. Понятно, что эти предметы разсматривались не въ однихъ апокрифическихъ книгахъ, но и въ признанныхъ церковныхъ писаніяхъ. Грань между тъми и другими была не всегда ясна даже для церковныхъ учителей, особливо въ эпохи слабаго просвъщения. Такъ бывало особенно у насъ: для обыкновеннаго книжника упомянутая грань часто совствить не существовала.

Въ старой русской письменности извъстно было не мало сказаній объ антихристь и конць міра и наиболье любимы были ть, которыя отличались особенною подробностью изображенія страшныхъ будущихъ событій. Таковы были писанія св. Ипполита о Христь и антихристь (было собственно два слова Ипполита: одно, действительно присвояемое этому писателю ІІ—ІІ века,

и другое "ложно написанное"); слово св. Ефрема Сирина о пришествіи Господа, о конц'є міра и пришествіи антихриста; житіе св. Андрея Юродиваго, гдъ сообщены отвъты этого святого о концѣ міра на вопросы ученика его Епифанія, — и сочиненія анокрифическія: Слово Мееодія Патарскаго "о царствіи языкъ послъднихъ временъ", извъстное съ первыхъ въковъ нашей письменности въ различныхъ переводахъ и многихъ редакціяхъ; подложное "Сказаніе о скончаніи міра и антихристь" уномянутаго Ипполита; "Вопросы Іоанна Богослова Господу на Өаворской горъ " (апокрифическій Апокалипсисъ Іоанна), которые отразились въ другихъ апокрифическихъ книгахъ, какъ "Вопросы Іоанна Богослова Аврааму на гор'в Елеонской и "Вопросы Іоанна Богослова Аврааму о праведныхъ душахъ", "Бесъда трехъ святителей<sup>" 1</sup>) и др.

Изъ сочиненій, представляющихъ описаніе страшнаго суда, а также частнаго суда по смерти каждаго человъка, въ старой русской письменности въ особенности распространены были: слова Ефрема Сирина, особливо "на второе пришествіе", слово Палладія Мниха о второмъ пришествін, житіе Василія Новаго-одно изъ самыхъ грандіозныхъ изображеній страшнаго суда и частнаго суда надъ каждымъ человъкомъ, какія были въ средневъковой литературъ. Житіе Василія Новаго (онъ умеръ въ 944) состоить изъ двухъ частей: въ первой ученикъ Василія, мнихъ Григорій, передаетъ разсказъ умершей кормилицы Василія, Өеодоры, о томъ, какъ она ходила по мытарствамъ, а во второй тотъ же Григорій разсказываеть, какъ, при помощи св. Василія, онъ видълъ страшное зрълище послъдняго суда. Представление о мытарствахъ, проходимыхъ душою человъка послъ смерти, не находится въ числѣ прямыхъ церковныхъ догматовъ, но издавна принимается преданіемъ, изложено во многихъ сочиненіяхъ отцовъ и въ житіяхъ: повъствованіе Өеодоры принадлежитъ къ числу самыхъ яркихъ и самыхъ популярныхъ разсказовъ о хожденіи по мытарствамъ. Въ русской письменности оно изложено было, на основаніи общепринятыхъ представленій, въ "Словъ о небесныхъ силахъ", которое приписывается Авраамію Смоленскому (въ XIII въкъ) и говоритъ, между прочимъ, о томъ, какъ при рожденіи челов'єка Богъ даеть ему ангела-хранителя, и о томъ,

<sup>4)</sup> Съ Апокалипсисомъ Іоанна смъшивали апокрифическую "Книгу святого Іоанна" или считали последнюю богомильской переделкой этого Апокалипсиса; но это два разныя сочинения: въ "Книгъ Іоанна" преобладаетъ космогоническое содержаніе, разсказъ о твореніи міра двумя силами, о паденіи Сатаніцла, и только во второй части говорится о конца міра. Ср. Порфирьева, Апокрифы Новозав'єтные, стр. 105.

какъ по смерти душа человъка совершаетъ хождение по мытар-

Рядъ сказаній посвященъ изображеніямъ жизни загробной. Здѣсь повѣствованіе опять соединено съ самыми авторитетными именами или вносится въ житія святыхъ, изображая будущую жизнь на "томъ свѣтѣ", въ раю или аду. Таковы: "Хожденіе Богородицы по мукамъ" (въ греческомъ подлинникѣ: Откровеніе или Апокалипсисъ пресв. Богородицы); Слово о видѣніи апостола Павла (въ греческомъ подлинникѣ: Апокалипсисъ); упомянутые двоякіе "Вопросы Іоанна Богослова Аврааму"; видѣніе рая въ житіи Андрея Юродиваго. Далѣе, были изображенія рая, существовавшаго будто бы на землѣ; таковы: житіе Макарія Римскаго; хожденіе Зосимы къ Рахманамъ, житіе св. Агапія. Все это—памятники исключительно апокрифическіе и большею частію извѣстные въ нашей письменности съ очень древнихъ временъ.

"Хожденіе Богородицы по мукамъ" и "Вид'єніе" апостола Павла излагали тему, которая должна была живъйшимъ образомъ затрогивать религіозное чувство и воображеніе въ средніе въка, и первый изъ этихъ памятниковъ, былъ особенно любимъ старыми книжниками. Пожелавъ видъть мученія гръшниковъ, Богородица, руководимая архангеломъ Михаиломъ, проходитъ мъста адскихъ мукъ и, пораженная страшнымъ зрвлищемъ, обращается къ Спасителю съ молитвой объ облегчении казней: по молитв ея, гр шникамъ дано облегчение отъ мукъ отъ великаго четверга до пятидесятницы. "Видъніе" апостола Павла болье сложно. Господь повельваеть апостолу призвать людей къ покаянию и къ уразумѣнію того, что вся тварь повинуется Богу и одинъ человъкъ согръщаеть. Слъдують жалобы природы къ Богу на человъческое беззаконіе: свътлое солице, ночныя свътила и особенно земля, свидътели человъческихъ гръховъ, приносятъ свои жалобы и обличенія. Когда заходить солнце, всв ангелы приходять къ Богу и приносять ему людскія діла, добрыя и злыя; они приходять и утромъ и т. д. Затъмъ излагается самое видъніе. Апостоль быль въ святомъ духв и ангель объщаеть показать ему блаженство праведныхъ и мученія гръшныхъ. Подъ небесною твердью увидаль онъ ангеловъ страшныхъ и ангеловъ добрыхъ, которые посылаются за душами людей грешныхъ и людей праведныхъ. Взглянувъ съ небесъ на землю, апостолъ увидълъ ее совсёмъ ничтожной и уразумёлъ суетность "величества человёческаго"; взглянувъ снова, онъ увиделъ надъ всемъ міромъ огненное облако: это было беззаконіе, смішанное съ молитвою гръшниковъ. Онъ увидълъ потомъ, какъ душа отлучается отъ

тъла, душа праведная и гръшная, и какъ онъ предстаютъ предъ Господомъ. Далъе, ангелъ показалъ ему мъста праведныхъ на третьемъ небъ: у воротъ были два золотыхъ столна, и на столпахъ скрижали, гдъ написаны были имена работающихъ Богу; на вопросъ апостола ангелъ объяснилъ, что не только имена, но и образъ и подобіе служащихъ Богу извъстны ангеламъ на небъ. Оглянувшись на землю, апостолъ увидълъ ръку, текущую млекомъ и медомъ, на берегу были насаждены деревья, а земля блествла свътлъе серебра: это была земля обътованная. Потомъ ангелъ повелъ апостола во градъ Христовъ, на озеръ Херусійскомъ <sup>1</sup>): онъ взялъ апостола въ золотой корабль и передъ ними пъли ангелы, когда они вошли во градъ Христовъ. Этотъ городъ свътился сильнъе земного свъта; его окружали двънадцать стънъ и внутри каждой стѣны была тысяча столповъ. Тамъ текли четыре ръки: медовая, молочная, ръка съ виномъ и елеемъ, и масляная. Эти ръки образуются на землъ, объяснилъ ангелъ, и называются Фисонъ, Тигръ, Гіонъ и Евфратъ 2). Здѣсь апостолъ увидѣлъ ветхозавътныхъ патріарховъ, пророковъ и блаженныхъ людей, славящихъ Бога; посереди города стоялъ алтарь, свътлый какъ солнце; подл'в него быль мужъ, съ гуслями и псалтирью въ рукахъ, и пълъ: его слушали стоявшие на столнахъ воротъ и возглашали аллилуія, такъ громко, что потрясались основанія города. Это быль, конечно, царь Давидь, а ворота были-ворота небеснаго Іерусалима: Ангелъ показалъ потомъ апостолу страшныя мученія гръшниковъ, при чемъ злыя казни назначались іереямъ, епископамъ, чтецамъ, не исполняющимъ заповъди, и самая злая мука предназначалась темъ, кто не верилъ пришествію Христа на землю во плоти. Затемъ отверзлось небо, сошелъ архангелъ Михаилъ со множествомъ воинства и стали просить Господа, и апостоль Павель ст ними, чтобы Господь помиловалъ свое созданіе. Небо заколебалось, апостоль увидёль алтарь Божій; потомъ небо отверзлось, сынъ Божій сошель съ небесь, гръшники возопили къ нему о помилованіи, и Господь сказалъ имъ, что ради архангела Михаила и ради Павла даетъ имъ покой въ день и ночь Святой недъли. Затъмъ ангелъ ведетъ апостола въ рай: "это мъсто есть рай Едемскій, въ которомъ пали Адамъ и Ева". Апостолъ увидълъ въ раю четыре ръки (уже названныя выше) и древо, изъ котораго шли воды, давшія начало р'вкамъ; на древъ почивалъ духъ Божій, и когда онъ дышалъ, тогда шли воды. Ангель объясниль, что это—Святой Духъ, ко

<sup>)</sup> Въ греческомъ тексть: Ахеруза.

<sup>2)</sup> Въ другихъ сказаніяхъ эти ръки представляются текущими изъ раз.

торый до сотворенія міра носился вверху бездны, а по сотвореніи неба и земли почиваеть на этомъ древв. Апостоль увидвль древо, черезъ которое смерть вошла въ міръ, и древо жизни, которое охраняль херувимь съ пламеннымь оружіемь. Лалье. апостолъ видълъ Богородицу, которая гуляла въ сопровожденіи двухъ сотъ ангеловъ и, увидевъ апостола, приветствовала его; видълъ Авраама, Исаака, Іакова, Моисея, Исаію и Іеремію, говорилъ съ Ноемъ о потопъ, наконецъ, видълъ Илію и Елисен 1).

Въ сравнении съ мрачными изображениями ада, картины рая въ подобныхъ произведеніяхъ являются вообще гораздо болже однообразными и скудными, и наиболее живописнымъ представляется изображение рая въ житіи Андрея Юродиваго. Рай, согласно первому библейскому сказанію, изображается вообще какъ цвътущій садъ, исполненный благоуханіемъ, съ ръками, текущими медомъ и молокомъ, съ свътлой землей, какъ изъ серебра, съ чудными птицами и т. д.

Какъ выше упомянуто, была группа сказаній, въ основаніи которыхъ лежитъ предположение, что рай существуетъ на землъ: были люди, которые видъли его хотя бы издали или слышали о немъ отъ очевидцевъ. Таковы сказанія о святомъ Макаріи Римскомъ, Зосимъ, Агапіи. Сюда присоединяется и та новгородская легенда, которая излагается въ посланіи новгородскаго архіепископа Василія 2).

Въ древнъйшей редакціи статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, какан была до сихъ поръ найдена въ Номоканонъ XIV вѣка <sup>3</sup>), въ первый разъ названы ложныя писанія Іереміи, попа болгарскаго, которыя впоследствии неизмённо вносились въ эту статью. Попу Іереміи приписано зд'ясь, во-первыхъ, сказаніе о трясавицахъ (лихорадкахъ), которыхъ назвалъ онъ семью дочерями Иродовыми, при чемъ ссылался на святого отца Сисинія на горъ Синайской, и упоминаль ангела Сихаила; "но, -говорить

<sup>1)</sup> Въ греческомъ подлинникъ вмъсто Елисея названъ Енохъ, а послъ Іереміи названъ еще Іезекіиль.

<sup>2)</sup> О литературъ этихъ сказаній, см. изслъдованія В. Сахарова: Эсхатологическія сочиненія и пр. (Тула, 1879), гдѣ русскіе апокрифы изложены въ связи съ древней христіанской литературой и отчасти сравнены съ ихъ греческими оригиналами. Изследованія г. Веселовскаго подробно останавливались на различныхъ вопросахъ этой литературы, папр., на тъхъ сказаніяхъ о концъ міра, которыя связаны съ историческими условими Византійской имперіи ("Опыты по исторіи развитія христіанской легенды"), на житіи Андрея Юродиваго ("Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха") и пр. См. также отдъльныя изследованія Невоструева, Срезневскаго, Андрея Попова и др.

<sup>3)</sup> Льтопись занятій Археограф. Коммиссіи. І, Спб. 1862, стр. 25—27.

статья, -- это онъ баснословиль на соблазнъ многимъ: ни евангелисты, и никто изъ святыхъ не называли ихъ (дочерей Ирода) семь, а была только одна, испросившая, чтобы усъчена была глава Предтечи, а объ ней извъстно, что она была дочь Филиппова, а не Иродова; великій же Сисиній, патріархъ Константинова-града 1) въ своихъ словахъ говорилъ такъ: не считайте меня за того лживаго Сисинія, котораго написалъ Іеремія попъ, на соблазнъ неразумнымъ". Далъе, статья говоритъ еще: "о древъ крестномъ, извъщение святыя Троицы, и о Господъ нашемъ Іисусѣ Христѣ, какъ онъ былъ въ попы ставленъ—тотъ же Іеремія изолгаль". Въ позднъйшихъ спискахъ статьи прибавляются новыя подробности, напр.: "глаголетъ бо окаянный сей (попъ Іеремія), яко с'єдящу святому Сисинею на гор'є Синайстъй, и видъ седмь женъ исходящи отъ моря, и ангела Сихаила именуетъ, и иныя изыдоша седмь ангелъ, седмь свъщъ держаще, седмь ножевъ острящи, еже на соблазнъ людемъ многымъ, и седмь дщерій Иродовыхъ трясцами басньствоваше" и пр. Относительно сказаній о Христь прибавляется, что "Христосъ плугомъ ораль", что также солгаль болгарскій попь Іеремія. Далье, тому же Іереміи приписаны "Вопросы и отв'яты, что отъ колика частей сотворенъ бысть Адамъ", наконецъ, "молитвы врачевальныя о недугахъ и о нежитахъ, исходящихъ изъ пустыни", а въ одномъ спискъ статьи находится намекъ, что попъ Іеремія былъ именно знаменитый ересіархъ, родоначальникъ южно славянскаго богомильства, попъ Богомилъ 2).

Въ этомъ указаніи различаются два отдёльныя произведенія: молитвы о трясавицахъ, и апокрифъ о крестномъ древѣ и другихъ предметахъ. Первыя, повидимому, уже очень давно извъстны были въ нашей письменности и во множествъ варіантовъ распространены въ старыхъ рукописяхъ и современномъ народномъ употребленіи. Въ посл'яднее время издано было не мало, между прочимъ древнихъ южно-славянскихъ, текстовъ такихъ "врачевальныхъ молитвъ", похожихъ на заклятія, —несомненно техъ самыхъ, какіе имъть въ виду старый индексъ. Нашелся и апо-

<sup>1)</sup> Сисиній, патріархъ константинопольскій, въ 969—999 годахъ.

<sup>2)</sup> А. именно въ Церковномъ уставъ 1608 года (Румянц. № 449), читается: "...Іеремія попъ болгарскій, паче же Богу не милъ". Въ послъдней фразъ имълись въ виду слова Козьмы Пресвитера: "бисть поиъ именемъ Богумиль, а по истинъ Богу не милъ, иже нача первіе учити ереси въ земли болгарстьй". Лѣт. Арх. Комм. І, стр. 40. Въ индексъ русскаго митрополита Зосимы (1490—1494) это мъсто читается такъ: "Іеремъа поиъ, Богомиловъ сынъ и ученикъ, паче же Богу не милъ" (въ другомъ списка той же редакціи "сынъ" опущень). Въ синодальномъ индекса ХУІ вака они разделены: "попъ Еремей да попъ Богумиль",—но все-таки поставлены рядомъ. Ср. цитати въ "Матеріалахъ и самъткахъ" М. Соколова, стр. 115—116.

крифъ о крестномъ древъ въ нъсколькихъ старыхъ рукописяхъ, изъ которыхъ одна сохранила въ заглавій самое имя "Іереміи пресвитера" 1). Первый изследователь этого апокрифа, г. Ягичъ, нашель уже, что это сказание представляеть собственно компиляцію изъ н'ясколькихъ памятниковъ, которую онъ разложилъ на пять отдёльныхъ эпизодовъ 2). Затёмъ г. Соколовъ раскрылъ цвлый рядь писаній попа Іеремін, осуждаемых индексомь, а именно модитвы о трясавидахъ, связанныя съ сказаніемъ о Сисиніи, и писанія о крестномъ древь, гдь оказалось до семнадцати отдельных ванокрифических мотивовъ, не сполна упомянутыхъ въ самомъ индексъ. Ранъе, изъ неоднократныхъ сопоставленій Іереміи съ Богомиломъ предполагалось, что апокрифическая компиляція была составлена еретикомъ-богомиломъ или переработана изъ богомильского оригинала (какъ думалъ Веселовскій). Еслибы предположеніе было справедливо, то съ открытіемъ сочиненій Іереміи мы имѣли бы передъ собой отсутствовавшія славянскія сочиненія самихъ еретиковъ, извъстныя прежде только по отраженіямь ихъ въ западной литературъ или по обличеніямъ противниковъ; но нов'яйшій изсл'ядователь, разобравъ содержаніе апокрифа, дошедшаго до насъ по старымъ рукописямъ именно въ томъ видъ, въ какомъ знали его составители индекса, находить, во-первыхь, что въ словъ Іереміи нъть ничего богомильскаго: "цёль всёхъ извёстныхъ крестныхъ легенлъ. восточныхъ и западныхъ, состоитъ въ прославлении креста, что не согласно съ ученіемъ богомиловъ, порицавшихъ христіанскій культь креста, вызвавшій легенды о крестномь древь", и, вовторыхъ, что поэтому пресвитеръ Іеремія не можетъ быть отождествлень съ попомъ Богомиломъ, распространителемъ ереси въ Болгаріи <sup>3</sup>).

О самомъ попъ Іереміи ничего неизвъстно, кромъ проклятій въ индексъ: онъ поименованъ здъсь итсколько разъ, при чемъ иногда намекается на его близость или тождество съ Богомиломъ; наконецъ, во многихъ спискахъ индекса при упоминании дживыхъ сказаній Іереміи замічено, видимо въ лишнее осужденіе, что онъ "быль въ навъхъ на Верзіуловь (или: Верзиловь) колу". Эти слова долго были загадкой для изследователей. Лу-

гомь ораль; 4) какъ Провъ Інсуса братомъ назваль; 5) какъ Інсусъ пономъ сталь.

3) Матеріалы и Замьтки, стр. 128 и д., 141—142.

<sup>1)</sup> Два текста этого апокрифа изданы были въ первый разъ г. Ягичемъ, по глаголической сербо-хорватской рукописи 1468 года и болгарской XIII—XIV въка (въ берлинской королевской библютекть), третій—Андреемъ Поповымъ по русской рукониси XIV въка (собранія Хлудова), наконець, четвертий—г. Соколовымъ по сероской рукониси XIII—XIV въка ("Матер. и замътки", стр. 73—211).

2) А именно: 1) о крестномъ древъ; 2) о главъ Адамовой; 3) какъ Інсусъ плу-

мали, что они означають, что Іеремія считался у своихъ противниковъ колдуномъ и оборотнемъ, и потому, когда онъ былъ "въ навъхъ", т.-е. мертвецомъ, противъ него было употреблено средство, удерживающее оборотней въ могилъ, осиновый колъ, и "Верзіуловъ" былъ Вельзевуловъ. Въроятнъе была догадва Ягича, что въ тъхъ словахъ разумъется извъстное въ сербскихъ повърьяхъ "Врзино коло", какое-то мъсто, гдъ получаютъ окончательное знаніе своего діла волшебники, колдуны, "грабанціаши": посл'єднее слово означаеть некроманта, колдуна; "коло" или колесо, или кругъ, хороводъ; а подъ именемъ Верзіула скрывается испорченное имя Виргилія, который въ средніе въка быль знаменить не какъ поэтъ, а какъ волшебникъ и колдунъ. "Врзино коло", или Виргиліево, было волшебной школой въ преисподней. Болгарскій ученый, рано умершій, Матовъ, указаль, что въ повърьяхъ македонскихъ болгаръ какія-то миоическія существа "нави", однородныя съ въщицами и самодивами, мучатъ родильницъ, и какъ существуетъ "самодивское хоро", сборище, такъ было и навыское коло или сборище. Соболевскій считалъ невозможнымъ видъть въ Верзіуль Виргилія и принималь, что если "навье" означаетъ здыхъ духовъ, —какъ въ начальной лътописи подъ 1092 г. говорится, что "навье били полочанъ", -то біографическое извъстіе объ Іереміи должно быть переводимо: "былъ среди злыхъ духовъ, на Вельзевуловомъ собраніи". Новыя указанія найдены были въ самыхъ лживыхъ молитвахъ, приписываемыхъ Іереміи. Съ именемъ Сисинія въ славянскихъ текстахъ, также румынскихъ (взятыхъ съ славянскаго) и греческихъ (первоначальныхъ), — связаны, во-первыхъ, сказаніе объ избавленіи Сисиніемъ сестры (Мелентіи, Мелитины) отъ бъса, и во-вторыхъ, молитва Сисинія, которая прогоняеть бъса (подъ разными именами), олицетворяющаго разныя болъзни, особливо трясавицу (лихорадку). И въ сказаніи и въ молитвѣ имена дѣйствующнхъ лицъ мъняются, и варіантовъ оказывалось еще больше, когда раскрыты были, кромѣ греческихъ, еще тексты восточные, еврейскіе и особливо эніопскіе. Сущность сказанія остается одна: борьба съ демоническимъ существомъ (Гило въ греческихъ преданіяхъ, нави у славянъ и пр.), которое мучитъ родильницъ и умерщвляетъ новорожденныхъ дътей. Сисиній избавляетъ отъ этого демона свою сестру; но въ эніопской легендъ сама эта сестра обращается въ демона; она именуется "Верзилія" и умерщвляетъ его ребенка. Сисиній отправился искать сестру и нашель ее въ рощъ, окруженною множествомъ злыхъ духовъ. По молитвъ къ Спасителю онъ получилъ силу настичь ее и убить.

Онъ пронзилъ ей копьемъ правый бокъ: она съ воплемъ зареклась ходить по путямъ, гдъ обрътается его имя, и не будетъ вредить тъмъ, кто читаетъ его молитву. Съ этимъ она умерла, а Сисиній "сталь свид'ятелемь имени Господа нашего Іисуса Христа", Очевидно, Верзилія прямо соотв'єтствуєть демоническому существу славянскаго сказанія и молитвы, — и Веселовскій заключаль, что должно предполагать существованіе какого-нибудь южно-славянского текста съ именемъ Верзиліи, какъ сестры Сисинія, и до-славянскаго оригинала молитвы съ темъ же или подобнымъ именемъ. Вопросъ объ Іереміи объяснялся бы такъ: "Іеремія, съ именемъ котораго соединяютъ славянскую молитву Сисинія, быль въ сонмищь Верзиліи, на Верзиловь колу, среди навей-виль, такихъ же злыхъ духовъ, опасныхъ родильницамъ. Мы ожидали бы, впрочемъ, скоръе Верзилино (см. сербск. Врзино) вмъсто Верзилова кола".

Относительно самаго происхожденія легенды, Веселовскій предполагаль, что такъ какъ въ эніопскихъ текстахъ Сисиній родомъ изъ Антіохіи, то легенда пришла въ Эвіопію изъ Арменіи (или Малой Арменіи, Каппадокіи) и отсюда же пришла и на Балканскій полуостровъ, и путь перехода можно установить исторически: въ половинъ VIII въка Константинъ Копронимъ переселилъ павликіанъ изъ Малой Арменіи во Оракію, а другое переселеніе совершилось въ 970 году при Цимисхій въ Филиппополь, —и историки говорять безразлично о павликіанахъ и манихеяхъ, "армянахъ" и богомилахъ; и ново-манихейское, богомильское, движение въ Болгаріи во всякомъ случав примыкаетъ къ павликіанамъ. Далъе, изслъдователь эніопскихъ апокрифовъ, Бассе 1), дёлаль, вмёстё съ другими, предположеніе, что Сисиній отреченнаго сказанія тожествень съ Сисиніемь, ученикомь Манеса, основателя манихейства, и по его смерти главою ереси. Любопытно, наконецъ, что у болгаръ "ерменки", т.-е. армянки, есть названіе демоническихъ существъ, которыхъ отождествляють съ урисницами, въдающими судьбу родильницъ и новорожденныхъ.

Такъ объясняются тв несколько словъ, которыя сказаны о нопъ Іереміи въ индексъ. Попъ оказывается прикосновеннымъ къ въдовству<sup>2</sup>), и его сказаніе было манихейскаго происхожденія, хотя, собственно, это было сказаніе на тему, которая по основ'я

¹) René Basset, Les apocryphes éthiopiens, вып. IV, Paris, 1894; у Весел, Журн. мин. просв. 1894, май, стр. 230.

<sup>2)</sup> Если только не случилось здесь смешенія въ тексте. Слова: "быль въ навехъ" и пр., относились, быть можеть, именно къ Сисинію, который быль въ навёхъ, когда преследоваль Верзилію, и эта глосса, какихъ много въ индексе, могла быть ошибочно перенесена на пона Геремію.

не была исключительной принадлежностью ереси и только по-

лучила пріуроченіе къ манихейскому ересіарху.

Рядъ отреченныхъ книгъ, приписанный Іереміи въ индексъ, сказанія о крестномъ древ'є, о Христ'є и пр., какъ выше зам'єчено, не имъетъ ничего богомильскаго и примыкаетъ къ обычной области апокрифа. Исторія крестнаго древа открывается сказаніемъ о насажденіи Моисеемъ кедра, певга и кипариса для услажденія горькой воды въ Меррѣ, о мѣдномъ зміи, и продолжаетъ сказаніями о томъ, какъ Давидъ сообщилъ Соломону планъ дома божія, о строеніи Соломонова храма и т. д. Приводимъ содержаніе нікоторых эпизодовь изь этого сборника отреченныхъ легенлъ.

"О главъ Адамовой". Христосъ, будучи десяти лътъ, ходилъ съ сверстниками по Іордану, нашелъ черепъ Адама, сказалъ: это дёло моихъ рукъ, и написалъ перстомъ: Адамъ и Адамова глава. Адамъ умеръ около рая и положенъ во гробъ; но когда родился Христосъ, повелълъ Іордану наводниться и разнести кости Адама на четыре стороны, отъ земли которыхъ онъ былъ взятъ при созданіи; и кости его крестились въ первый разъ Іорданомъ, во второй моремъ, а въ третій разъ глава его кровію Христа. И когда глава была внесена въ Герусалимъ, то сошлись всъ малые и великіе и дивились величинъ головы своего прадъда, потому что могло въ ней състь тридцать мужей. И было тогда въ Герусалимъ два царя и стали спорить о головъ: одинъ хотълъ предать ее погребенію, а другой, младшій, хотълъ имъть ее въ своемъ домъ и онъ получилъ голову своего прадъда и поставиль ее у вороть въ хорошемъ мъстъ, и когда приходиль въ свой дворъ, то, входя въ нее, отдыхалъ въ ней, и хотълъ, чтобы его въ ней похоронили. Но Христосъ запретилъ это и велъть вынести главу изъ города и похоронить на мъстъ, которое названо было Краніево, потому что здісь Христось хотълъ принять смерть и крестить главу кровію, истекшею изъ его реберъ.

Какъ "Провъ Христа братомъ звалъ". По смерти Августа наслъдоваль ему Селевкъ, благочестивый царь, желавшій видъть Бога (т.-е. ждавшій пришествія Спасителя); но однажды въ храмѣ онъ потерялъ зрѣніе отъ упавшаго на его глаза птичьяго помета. Боясь потерять царство, Селевкъ посылаетъ сына собрать дань, чтобы имъть охрану, если его изгонять по его слъпотѣ, и велѣлъ сыну взять съ собой чужихъ отроковъ. И когда сынъ царя, именемъ Провъ, вышелъ въ "вышнія страны", то увидълъ Іисуса и спросилъ, изъ какихъ онъ людей. И Іисусъ отвъчалъ: я отъ вышнихъ странъ, — разумъ́я страны небесныя. Провъ, думан, что онъ говоритъ о странахъ іерихонскихъ, спросилъ, хорошо ли онъ знаетъ пути, города и села вышнихъ странъ и можеть ли повести туда. Іисусь отвіналь, что онь знаеть вышнія страны, потому что пришелъ оттуда, покажетъ ихъ Прову и спасетъ его домъ. Провъ не понялъ этого; они пошли въ јерихонскія страны. Провъ сталь любить Інсуса, и когда ієрихонскіе жители сопротивлялись платить дань, то Іисусъ сказаль имъ: воздайте Богу божіе и царю царево, и тогда іерихонскіе люди сами стали носить дань. Однажды они стали станомъ на ръкъ и молодые отроки стали купаться; Провъ вошелъ въ воду и сказаль Інсусу: войди и ты, брате. Інсусь увидёль, что Провъ любить его отъ всего сердца, вошель въ воду и, поймавъ рыбу лѣвою рукой, правою перекрестилъ ее и спросилъ Прова: знаетъ ди онъ эту рыбу? Тотъ сказалъ: не въдаю, брате. "О, дивное чудо, что Провъ назвался братомъ Богу, такъ какъ слова Інсуса были любезны Прову; поэтому добро есть людямъ брататься". Іисусъ сказалъ Прову, что рыба служить на пищу, а желчь на очную бользнь, а утроба на прогнание бъсамъ. Провъ возрадовался и, покинувъ станъ, поспъшилъ къ отцу, исцълилъ его, а также исцелиль жену и ребенка, которые были одержимы бесомъ. Онъ разсказалъ Селевку объ Інсусь; когда стали искать Іисуса, оказалось, что онъ скрылся. Царь уразумълъ и сказалъ: во истину это есть Богь, котораго мы чаемъ видъть.

Какъ "Христа въ попы ставили". Умеръ одинъ изъ сорока пресвитеровъ храма, но по уставу нельзя было служить литургіи, пока не будеть выбранъ новый. Когда долго не могли никого выбрать, одинъ человъкъ предложилъ избрать Іисуса, сына Маріина. Пресвитеры призвали Марію и сказали, что слышали объ Іисусъ, что онъ книжникъ и хорошо учитъ людей; но по уставу въ клиросъ церковный должно записать имя отца. Когда Марія сказала, что у него нътъ отца на земль, а есть на небесахъ, и что это было ей сказано, ее изгнали изъ сонма. Но объ ней не слышали они никакого порицанія, а потому снова призвали и спрашивали у нен истину. Марін сказала, что говорилъ ей архангелъ при благовъщении. Пресвитеры разгитвались и опять изгнали ее; но по испытаніи отъ бабы, они увъровали и записали Іисуса въ книги клиросныя и поставили его попомъ.

Въ нёкоторыхъ индексахъ въ разрядъ апокрифовъ, которые "солгадъ" попъ болгарскій Іеремія, отнесены еще "Вопросы и отвъты, что отъ колика частей сотворенъ бысть Адамъ" 1). Въ

<sup>1)</sup> Такъ въ индексъ Кирилловой книги 1644.

упомянутой компиляціи Тереміи этихъ вопросовъ нѣтъ: они ему не принадлежали и вводять насъ въ особый очень распространенный отдёль отреченной книги, заключающійся въ "бесёдахъ" или "вопросахъ и отвътахъ" между святыми лицами и представителями церковнаго ученія о всевозможныхъ предметахъ міротворенія, священной исторіи, челов'яческой судьбы, такъ что въ концъ концовъ эти бесъды вообще обнимали разнообразный кругь интересовъ пытливаго среднев вковаго челов вка. Тонъ бесъдъ быль различенъ-отъ схоластическихъ богословскихъ тонкостей до исторического анекдота, загадки, наконецъ, до шутки. Начало этого рода произведеній восходить, какъ обыкновенно, до византійской литературы: отсюда они расходились на латинскій Западъ и славяно-русскій Востокъ. Знаменит вішимъ произведеніемь этого рода въ нашей старой письменности была "Бесъда трехъ святителей" (Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста), которая, вследствіе массы апокрифическихъ подробностей въ ел содержаніи, занесена была въ списокъ книгъ ложныхъ.

"Беседа, —замечаетъ Порфирьевъ, —иметъ видъ сборника, составленнаго изъ разныхъ, преимущественно апокрифическихъ и легендарныхъ сочиненій. Когда и гдв она составилась, опредълить нельзя, какъ нельзя точно опредълить происхождение всякаго сборника, составившагося не вдругъ и не однимъ лицомъ, а постепенно и разными лицами. Извъстно, что сборники краткихъ свъдъній о замъчательныхъ лицахъ и событіяхъ историческихъ, мудрыхъ изреченій разныхъ знаменитыхъ лицъ о разныхъ предметахъ, замысловатыхъ загадокъ, вопросовъ и отвътовъ о недоумвнныхъ вещахъ, начали составляться (на византійской почвв) очень рано изъ разныхъ источниковъ-изъ книгъ св. писанія, писаній отеческихъ, Палеи, хронографовъ, изъ сочиненій древнихъ поэтовъ, философовъ, историковъ и ораторовъ. Эти сборники носили разныя названія, каковы: Памятныя записи 1); Антологіи, или Цвътники, и Пчелы; каковы сборники Максима Испов'єдника (VII в.) и инока Антонія; вопросы и отв'єты, каковы Вопросы князя Антіоха и отв'єты Аванасія (VII в.)...; состязаніе или преніе между противниками, каково Преніе Панагіота съ Азимитомъ; бесъда между нъсколькими лицами, какъ Бесъда трехъ святителей; разговоры между учителемъ и ученикомъ, какъ западный сборникъ Луцидаріусъ. Для того, чтобы подобнымъ сборникамъ придать большее значеніе, ихъ приписывали разнымъ

<sup>1)</sup> Какъ напр., Hypomnesticon Іосифа, изданный въ сборникъ апокрифовъ Фабриція.

знаменитымъ лицамъ. Изъ лицъ библейскихъ въ этомъ случаъ чаще другихъ упоминались имена премудрыхъ царей израильскихъ. Давида и Соломона, какъ это мы встречаемъ въ сборникахъ священныхъ загадокъ, въ "Герусалимской Бесъдъ" и "Голубиной книгъ". Царь Давидъ былъ извъстенъ всему народу по своей премудрой книгъ Псалтирь, а Соломонъ-по книгамъ Притчи, Премудрость и Экклезіасть"... По библейскимъ сказаніямъ объ его мудрости, "имя Соломона какъ у іудеевъ, такъ и у христіанъ сдёлалось центромъ, вокругъ котораго сосредоточивались самыя разнообразныя сказанія, а вопросная форма, форма разговора, беседы, притчи и загадки дали форму разнымъ апокрифическимъ сочиненіямъ (таковы разсказы въ Талмудъ, повъсти о Соломонъ и Китоврасъ, разныя загадки и пр.). Изъ лицъ новозавѣтной библейской исторіи чаще другихъ, какъ авторы апокрифическихъ сочиненій, выставляются апостолы Павелъ и Іоаннъ Богословъ. Іоаннъ Богословъ былъ любимымъ и ближайшимъ ученикомъ Спасителя, такъ что имълъ дерзновение обращаться къ нему съ вопросами въ разныхъ недоумънныхъ случаяхъ; ему открыты были тайны царствія божія и судьбы міра въ Анокалинсисъ; отсюда естественно могли возникнуть съ его именемъ (указанныя выше) эсхатодогическія сочиненія. Изъ отцовъ церкви особенною популярностью пользовались имена Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста. Въ старыхъ рукописяхъ сохранилось множество псевдонимныхъ словъ, поученій и посланій, означенных именами того или другого изъ этихъ святителей; но есть и такія сочиненія, на которыхъ выставляются имена всёхъ этихъ трехъ святителей вмёстё, какъ всё они вмёстё соединяются въ церковныхъ праздникахъ, въ церковныхъ молитвахъ и пъснопъніяхъ, въ изображеніяхъ на иконахъ... "Бесъда", конечно, не можетъ принадлежать тремъ святителямъ; она названа ихъ именемъ для приданія ей большаго авторитета и въ виду существовавшаго обычая отъ ихъ имени производить пренія по разнымъ богословскимъ вопросамъ" 1).

Древнъйшій памятникъ подобнаго смъшаннаго апокрифическаго характера (съ именами пока только двухъ святителей, Григорія Богослова и Василія Великаго) встрічается уже въ знаменитомъ Святославовомъ (Симеоновомъ) Сборникъ 1073 года и посвященъ богословскимъ вопросамъ о воплощеніи Сына Божія, о духовности божія существа и п. Впосл'ядствіи подобныя "бес'яды" съ различными именами (но особенно съ именами трехъ святи-

<sup>1)</sup> Апокрифы Новозаветные, стр. 113-116.

телей) и въ разныхъ редакціяхъ встрічаются во множестві списковъ: очевидно, онъ принадлежали къ числу наиболье любимаго чтенія, что доказывается съ другой стороны ихъ широкой разработкой въ народной поэзіи духовнаго стиха. При первомъ заимствованій изъ византійскаго источника эти произведенія оставались безъ сомнънія близки къ своимъ подлинникамъ, но затъмъ въ рукахъ книжниковъ подвергались передълкамъ и дополненіямъ изъ другихъ сродныхъ источниковъ.

Содержание беседь касается разнообразныхъ вопросовъ священной исторіи и, наконецъ, вообще знанія, обыкновенно въ замысловатой формъ, такъ что разръшение вопросовъ въ глазахъ стариннаго простодушнаго читателя представлялось дёломъ великой мудрости, носителями которой могли быть только такіе ветхозавътные мудрецы, какъ Давидъ или Соломонъ, или знаменитъйшіе святители изъ отдовъ церкви: богословскій вопросъ сближается съ мудрой загадкой, какія бывали въ ходу въ сказочной

литературъ.

Нъсколько примъровъ дадутъ понятіе о складъ подобныхъ произведеній. Одинъ изъ первыхъ вопросовъ, какіе представлялись древней любознательности, быль вопрось о томъ, отъ сколькихъ частей (изъ какихъ элементовъ) созданъ былъ Адамъ? Отвътъ говориль: оть восьми частей: первое взято оть земли тьло, второе отъ камня кости, отъ моря кровь, отъ солнца очи, отъ облака мысли, отъ вътра духъ, отъ огня теплота, душу Господь вдохнулъ. (Источникъ отвъта мы видъли уже въ отреченныхъ сказаніяхъ о созданіи Адама). Сколько времени Адамъ пробылъ въ раю? Отъ шестого часа до девятаго. Кому Господь прежде всего сослалъ грамоту? Сиоу, Адамову сыну. -- Когда четвертая часть міра умерла? Когда Каинъ убиль Авеля. — Когда возрадовался весь міръ? Когда Ной вышель изъ ковчега. — Какого зв'тря не было у Ноя въ ковчегъ? Не было рыбы въ ковчегъ. Какой городъ стоитъ, а пути къ нему нътъ? Ноевъ ковчегъ стоитъ на водъ. Кто не рожденъ, кто не умеръ, кто не истлълъ? Не рожденъ Адамъ, не умеръ Илья Пророкъ, не истявла Лотова жена.— Что такое: гробъ ходиль, а въ немъ мертвецъ пълъ? Іона во чревъ китовъ, три дня и три ночи, живой вышель изъ чрева китова. - Что есть высота небесная и широта земная и глубина морская? Отець и Сынъ и Святой Духъ. - Что такое ръка посреди моря течеть? Море есть весь міръ, а р'єка-божественныя писанія и почитаніе книжное. — Какой городъ прежде всьхъ сотворенъ и больше всъхъ? Іерусалимъ городъ прежде всъхъ со-

творенъ и больше всъхъ, а въ немъ пупъ земли и церковь святая святыхъ и Господенъ гробъ, и т. д.

"Беседа" знаетъ множество подробностей, не упомянутыхъ въ писаніи, потому что вообще обильно черпаетъ изъ апокрифическихъ книгъ. "Бесъда" знаетъ имена рабы Пилатовой, обличившей Петра, имя человъка, дълавшаго крестъ Господень, человъка, поразившаго Господа на крестъ копьемъ, и т. д. Нъкоторые вопросы и отвъты имъютъ характеръ шуточныхъ загадокъ, напр.: - Кто родился прежде Адама съ бородой? Козелъ. - Что значить: воль родиль корову? Адамъ родиль Еву. Какое было на земл'в первое художество? Швечество: Адамъ и Ева сшили себ'в одъяние изъ листвия смоковнаго. Что такое: стоялъ городъ на пути, а пути къ нему н'втъ, пришелъ къ нему н'вмой посолъ, принесъ грамоту неписанную? Городъ былъ ковчегъ, а посолъголубь, принесъ масличный сучокъ. - Живой мертваго билъ, а мертвый вопіяль? Живой—звонарь, а мертвый—колоколь, и т. д. "Бесъда" знала, наконецъ, что земля основана "на трехъ китъхъ великихъ 1) и т. д.

Исторія настоящихъ богомильскихъ апокрифовъ остается такимъ образомъ мало выяснена, но существование и распространеніе ихъ въ южно-славянской и потомъ въ русской письменности не подлежить, однако, сомниню. Правда, извистные досели памятники, какъ, напримъръ, "Свитокъ божественныхъ книгъ", заключающій въ себ'в отраженія богомильства, очень поздни и отличаются смешанными характероми, но кроме этого памятника свидътельствомъ вліянія дуалистической легенды остаются произведенія народной поэзіи, какъ изв'єстныя колядныя п'єсни о сотворении міра. Разысканія г. Веселовскаго указали столь обширное распространение дуалистического мина о сотворении міра, что вопрось вступаеть на новую почву, гдв потребуеть новыхъ изследованій.

Послъ всъхъ упомянутыхъ произведеній, или въ полномъ составъ апокрифическихъ, или представляющихъ отрывки и пересказы, нашъ индексъ приводитъ еще длинный рядъ "ложныхъ книгь", не имъвшихъ никакого отношенія къ церковнымъ апокрифамъ и вызывавшихъ запрещение потому, что въ нихъ видъли

<sup>1)</sup> Въ первый разъ указалъ значеніе "Бесёды" въ связи съ произведеніями народной поэзін Буслаєвъ; въ изданіяхъ памятниковъ отреченной литературы (моемъ, Тихонравова) издано было нъсколько текстовъ; затъмъ явилось много спеціальныхъ изслъдованій, отчасти и съ новыми текстами: кн. П. П. Вяземскаго, В. Мочульскаго, Матв'я Соколова, Порфирьева, Архангельскаго, Красносельцева, И. Н. Жданова, Н. Никольскаго и др.

суевъріе, которое въ тъ времена отождествлялось съ ересью и бъсовскимъ прельщениемъ. Уже въ византийскомъ индексъ названы были сочиненія, относившіясь къ астрономіи по обычному предубъжденію противъ античной науки, а отчасти потому. что къ астрономіи примъшивалась астрологія, нарушавшая понятіе о божественномъ провиденіи. Несколько статей астрономическаго содержанія было переведено еще въ древнемъ періодъ славяно-русской письменности, и въ послъдующихъ редакціяхъ нашего индекса отмъчены были сочиненія подобнаго рода, въ общемъ счетъ съ апокрифами перковными, какъ, напр., "Астрологъ", "Колядникъ", "Мъсяцъ окружится", "Звъздочтецъ" — ихъ считалось два, и объ одномъ въ индексв пишется: "Звъздочтепъ... ему-жь имя Шестодневець, въ нихъ же безумній людіе върующе волхвують, ищуще дней роженій своихь, сановь полученія, бълныхъ напастей, различныхъ смертей, вазней въ службахъ и въ ремяслехъ". Позднъе въ нимъ присоединился и "Альманавъ". Независимо отъ индекса, въ старыхъ нашихъ памятникахъ по византійскому образцу очень осуждалась "остронумівя", хотя наши предки не имъли объ ней никакого понятія, зная только двъ-три переводныя съ греческаго статейки объ астрономическихъ или календарныхъ вычисленіяхъ. Подобнымъ образомъ запрещалось и "землемвріе", которое въ своемъ научномъ смыслв (какъ "геометрія") было нашей старинь совсьмъ неизвыстно: запрещался и "Зелейникъ", т.-е. собраніе указаній о лечебныхъ травахъ. Далбе, какъ суевбріе, запрещались предсказанія или примъты по грому и молніи— "Громникъ" и "Молніянникъ", примъты о добрыхъ и злыхъ дняхъ и часахъ, и еще нъсколько подобныхъ книгъ, отчасти гадательнаго, отчасти волшебнаго содержанія, изъ которыхъ иныя были, повидимому, еще произведеніемъ древняго періода нашей письменности, другія встрѣчаются только въ болъе позднихъ индексахъ и иныхъ перковныхъ запрещеніяхъ (какъ, напр., въ Стоглавѣ и т. п.). Въ статьѣ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ они перечисляются вообще такъ: "Чаровникъ: въ нихъ же суть 12 главизнъ стихи опрометныхъ лицъ звъриныхъ и птичихъ, еже есть сіе: тъло свое мертво хранить; летаеть орломь, ястребомь, ворономь, дятломь, совою, рыщуть рысію, лютымь звъремь, звъремь дикимь, волкомь, медвъдемъ, летаютъ зміемъ; — Мысленикъ; — Сносудецъ; — Волховникъ, волхвующе всякими коби, птицами и зверьми, еже есть: храмъ трещить; ухозвонь; окомигь; огнь бучить; песь воеть; мышей пискъ; мышъ порты погрыветъ; жаба воркочетъ; кошка въ окнъ; изгорить нъчто; огнь нищить; искра изъ огня; кошка мявкаеть;

падеть человькь; свыща угаснеть; конь ржеть; воль на воль; пчела, рыбы, трава шумить, древо къ древу, листъ шумить, волкъ воеть; гость пріидеть. — Птичникъ различныхъ птицъ: воронограй, курокликъ, сорока пощекочетъ, дятелъ. — Трепетникъ: мышца подрожитъ. Лопаточникъ, волхвованія различная. — Путникъ книга, въ ней же есть писано о встрвчахъ коби всякія еретическія; слѣпца стрѣтить. —Сонникъ".

Нъкоторыя изъ этихъ книгъ до сихъ поръ еще не были отысканы въ старой письменности и свидътельствомъ объ ихъ существованіи и содержаніи остаются пока указанія индекса, который въ своихъ обличеніяхъ счелъ нужнымъ дать некоторымъ изъ нихъ особое описаніе.

Еще одна подробность возвращаеть къ церковному быту. Въ древнъйшемъ спискъ индекса XIV въка упомянуты "худые номоканунцы у поповъ по модитвенникамъ" и "дживыя модитвы о трясавицахъ" — оба запрещенія идутъ в вроятно еще изъ южнославянскаго источника. Молитвы о трясавидахъ мы упоминали уже какъ произведение попа Іереміи, и къ нимъ присоединялись еще другія ложныя молитвы. Худые номоканунцы, то-есть произвольно составленныя церковныя правила, особливо обрядовыя, были отмечены въ очень старыхъ памятникахъ и любопытны, какъ примеръ ранняго развитія обрядоваго формализма: наклонность къ нему можно видеть уже въ известныхъ вопросахъ Кирика изъ XII вѣка.

Наконецъ, въ области отреченныхъ книгъ можно предполагать и источники запалные. Вопросъ еще не обследованъ, и мы ограничимся нѣкоторыми указаніями.

Въ одномъ варіантв нашего индекса, изъ XVI стольтія, говорится о составленіи ложныхъ книгъ: "творци быша еретическимъ книгамъ въ болгарьской земли попъ Еремъй, да попъ Богумиль" (отдъляемый здъсь отъ Іереміи, съ которымъ въ другихъ случаяхъ его отождествляли), "и Сидорь Фрязинъ" 1). Это лишь намекъ на присутствіе латинянина. Другой намекъ заключается въ древней стать в іерусалимскаго мниха Аванасія, который (не позднъе половины XIII въка) обличалъ нъкоего Панка въ чтеніи ложныхъ писаній попа Іереміи и между прочимъ говориль: "И се слышахомъ: твориши Христа поставлена попомъ, плугомъ и двѣма волома оравше, послушьствуещи латинь, ихже и самъ хулишь". Новъйшіе изследователи находили 2), что Панко заимство-

<sup>1)</sup> Описаніе рукописей моск. Синод. б-ки, Отд. ІІІ, т. 3, стр. 641. 2) М. Соколовъ, Матеріалы и замътки, стр. 119, 125 и д.

валъ свои мнѣнія, обличаемыя Аванасіемъ, не только изъ Іереміи, а также изъ другихъ источниковъ, но упрекъ въ послѣдованіи латинѣ остается неясенъ. Но далѣе несомнѣннымъ заимствованіемъ изъ латинскаго источника является переводъ Никодимова евангелія (полной редакціи), сдѣланный повидимому въ очень древнее время, судя по особенностямъ языка: "переводъ приходится отнести едва ли не къ первымъ вѣкамъ христіанства у славянъ, во всякомъ случаѣ къ начальному періоду славянской литературы", по мнѣнію М. Н. Сперанскаго 1).

Въ первой половинъ XIV въка встръчаемъ сказаніе о такъ называемомъ новгородскомъ раз, архіепископа Василія. Не занесенное въ индексъ, оно по существу принадлежитъ къ книгамъ ложнымъ. Сказаніе Василія въ форм'я посланія къ тверскому епископу Өеодору, утверждавшему, что земной рай, тдв жиль Адамь, погибь и есть рай только "мысленный", -это сказаніе преисполнено апокрифическими свид'ятельствами противнаго: нигдъ въ писаніи нътъ, чтобы рай погибъ, и напротивъ о немъ говорится и въ чудесахъ святого архангела Михаила, и святой Илья сидить въ раю, находиль его святой Агапій и часть хльба взяль, и Макарій святой жиль въ двадцати поприщахъ отъ рая, и Евфросинъ святой быль въ раю и принесъ оттуда три яблока и далъ своему игумену Василію. "Да, брате, — продолжаетъ арх. Василій, не опредълено Богомъ людямъ видъть святого рая, а муки" (т.-е. адъ) "и нынъ есть на западъ: много дътей моихъ новгородцевъ очевидцы тому. На дышущемъ моръ червь неусыпающій, скрежеть зубный и ріка молненная Моргь, и вода здысь входить въ преисподнюю и опять исходить трижды въ день... А то мъсто святого ран находилъ Моиславъ новгородецъ и сынъ его Яковъ, и всъхъ ихъ было три юмы, и одна изъ нихъ погибла, много проблуждавши, а двъ ихъ потомъ долго носило море вътромъ и принесло ихъ къ высокимъ горамъ. И видъли на горъ той написанъ Деисусъ 2) чуднымъ лазоремъ и преукрашенъ выше мвры, какъ не человъческими руками творень, а божіей благодатью; и св'ять быль въ томъ м'яст'я самосіянный, такъ что невозможно челов'єку разсказать. И долгое время пробыли они на томъ мъстъ, а солнца не видъли, но свъть быль многочастный, свътльясь наче солнца; а на горахъ тъхъ слышали много ликованія и голоса, въщающіе веселіе. И повельли одному изъ своихъ взойти по мачть на ту гору, чтобы

1) Апокр. Евангелія, стр. 55 и д.
2) Икона, съ изображеніемъ Спасителя и по сторонамъ его Богородицы и Іоанна Предтечи.

видъть свъть и ликующіе голоса. И когда онъ вошель на ту гору, то всплеснуль руками и засмвялся, и побвжаль отъ своихъ друзей въ тому голосу. Они же очень удивились и послали другого, приказавъ ему, чтобы вернувшись сказалъ имъ, что тамъ на горъ. И тотъ сдълалъ такъ же, не только не возвратился къ своимъ, но съ великою радостію побѣжалъ отъ нихъ. Они же исполнились страха и начали размышлять въ себъ, говоря: если и смерть случится, но надо увидъть свътлость этого мъста, —и послали третьяго на гору, привязавъ за ногу веревкой. И тоть хотьль сдылать такь же, всплеснувь радостно и побыжаль, въ радости забывъ веревку на своей ногъ; они же сдернули его веревкой, и въ то время онъ оказался мертвъ. Они же побъжали назадъ; не дано имъ было далъе этого видъть той неизреченной свътлости, и слышаннаго тамъ веселія и ликованія. А тіхъ, брате, мужей и нынівча діти и внучата въ добромъ здоровьѣ ".

Веселовскій находиль невозможнымь точное определеніе источниковъ этого сказанія, но, сличая его съ нъкоторыми западными фантастическими путешествіями, указываль зам'вчательныя параллели (нъмецкая поэма XIII въка Генриха Нейенштадта, хожденіе св. Брандана, путешествіе Мандевиля), и приходилъ къ заключенію, что легенда была не русскаго происхожденія, была занесена въ Новгородъ и получила мъстное пріуроченіе: "преданіе о новгородскомъ рав принадлежить, повидимому, къ тымъ баснословнымъ разсказамъ о странахъ незнаемыхъ, которые распространились въ Европъ съ литературою путешествій. Въ торговыхъ приморскихъ городахъ эта литература должна была пользоваться особою популярностью — что и объясняеть мъстное пріуроченіе новгородской пов'єсти" 1). Характерно то, что когда въ западной книгъ это была поэма, завъдомое произведение фантазіи, арх. Василій даеть сюжету догматическое значеніе и свой разсказъ ставить въ прямую связь съ апокрифическими сказаніями о раб и адб, въ которыя совершенно вбрить.

Въ позднъйшихъ редакціяхъ индекса занесено нъсколько новыхъ книгъ, особливо гадательнаго и суевърнаго содержанія, или даже упомянуты, повидимому, не книга — а простыя суевърія. Частію это были книги и суевърія, давно существовавшія и которыя только сочтено было нужнымъ особливо осудить занесеніемъ въ индексъ; частію въ индексъ прибавлены были новыя пріобр'єтенія народной письменности. Таковы были упомя-

<sup>1)</sup> Разысканія, XIX.

нутые "Острологъ", Чаровникъ, Волховникъ, Рафли, Альманаки. Звъздочетецъ. Въ параллель въ этому Стоглавъ, въ отвътахъ на царскіе вопросы (17, 22), строго запрещаетъ подобныя книги рядомъ съ иными бъсовскими обычаями. "Да въ нашемъ царствіи, говориль царь, — христіяня тяжутся неправдою и поклепавъ крестъ цёлуютъ или образъ святыхъ, и на поле быются и кровь проливають, и въ тв поры волхвы и чародеи, отъ обсовскихъ наученій, пособіе творять кудесбою, и во Аристотелевы Врата и въ Рафлеи смотрять, и по звъздамъ и по планидамъ глядають, и смотрять дней и часовъ, и тѣми діявольскими дѣйствы міръ прельщають" и пр. Соборъ совътуеть благочестивому царю въ царствующемъ градъ Москвъ и по всъмъ городамъ россійскаго царства заповъдь учинить, чтобы "ть ереси попраны были до конца", а кто впредь будеть обличень, тому быть въ великой опаль и быть отверженнымь и проклятымь по священнымь правиламъ. Такимъ же образомъ соборъ призываетъ царскую грозу и повельваетъ отлучение по другому вопросу: "о злыхъ ересъхъ, кто знаетъ и держится, Рафли, Шестокрылъ, вороновъ грай, Острономію, Зодіи, Альманахъ, Звёздочетъ, Аристотелевы Врата и иные составы и мудрости еретическія и коби б'ясовскія, которыя прелести отъ Бога отлучають" и пр. Соборъ осуждаеть эти "еретическія отреченныя книги". Статьи астрономическаго и гадательнаго содержанія бывали издавна въ письменности, и осужденіе подобныхъ вещей находилось уже въ церковныхъ правилахъ. Въ русскій индексъ эти запрещенія вошли только поздніве, повидимому тогда, когда явился особый притокъ подобныхъ книгъ съ запада: такъ было, повидимому, во время распространенія ереси жидовствующихъ и въ XVI-мъ въкъ, когда начали, вмъстъ съ западными иноземцами, проникать въ Москву и западныя книги — на это происхождение ихъ указываетъ упоминание Альманаха. Есть и положительное свидетельство у Самуила Маскъвича, писавшаго во времена междуцарствія. "Науками въ Москвъ не занимаются, -- говоритъ онъ: -- онъ даже запрещены. Бояринъ Головинъ разсказывалъ мнѣ, что въ правленіе извѣстнаго тирана (Ивана Грознаго) одинъ изъ нашихъ купцовъ, пользовавшихся правомъ прівзжать въ Россію съ товарами, привезъ съ собою въ Москву кипу календарей. Царь, узнавъ о томъ, вельть часть этихъ книгъ принесть къ себъ. Русскимъ онъ казались очень мудреными; самъ царь не понималъ въ нихъ ни слова; почему, опасансь, чтобы народъ не научился такой премудрости, приказалъ всв календари забрать во дворець, купцу заплатить сколько потребоваль, а книги сжечь". Едва ли со-

ист. Р. лит. 1.

мнительно, что царь поступаль такъ именно съ точки зрѣнія индекса и Стоглава: самъ онъ могъ не понимать книги (въроятно, польской или немецкой), но въ Москве XVI-го века могли уже перевести и нѣмецкую книгу; и Маскѣвичъ говоритъ, что видёль у боярина Головина одну изъ тёхъ книгъ, которыя царь велѣлъ сжечь 1). Но если и здѣсь не всѣ календари были сожжены, то безъ сомнинія другіе привозы календарей совсимь избѣжали конфискаціи, и въ XVI-мъ столѣтіи встрѣчаемъ усиленныя обличенія астрологіи, какъ, напр., въ обличеніяхъ Максима Грека противъ Николая Нъмчина, прелестника и звъздочетца". Календари были именно "альманахи" индекса, и ихъ отреченное значение состояло въ томъ, что въ нихъ обыкновенно пом'вщались разныя св'єд'внія астрологическаго свойства, напр., о вліяніи планетъ. Позднѣе, цари Михаилъ и Алексѣй очень увлекались подобнымъ звъздочетствомъ, и упрямый старовъръ протопопъ Аввакумъ и попъ Лазарь обличали царя Алексъя въ его пристрастіи къ "альманашникамъ".

Въ это же время, въ XVI въкъ, переведенъ былъ съ нъмецкаго знаменитый въ средніе въка Луцидаріусъ. Первоначальнымъ источникомъ его считается Elucidarium sive dialogus de summa totius christianae theologiae, приписываемый Ансельму Кантерберійскому, Гонорію Отенскому (Augustodunensis) и пр., въ XI—XII въкъ; но зачатки этой книги находять еще глубже въ среднихъ въкахъ, потому что открытъ былъ латинскій отрывокъ подобнаго содержанія въ рукописи Х стольтія. Это было вопросо-отвътное твореніе въ родъ "Бесъды", заключавшее "сумму теологіи" для популярнаго чтенія, или учебникъ, и повидимому уже издавна подвергалось многоразличнымъ измѣненіямъ и дополненіямъ, и богословіе расширено было съдъніями о разныхъ странахъ земли, людяхъ, животныхъ и т. д., изъ иныхъ среднев вковых в источниковъ. Это была своего рода средневъковая энциклопедія, и успъхъ ея быль таковъ, что книга распространилась по всёмъ литературамъ западной Европы: изъ латинскаго и нѣмецкаго текста явились переводы французскій,

<sup>1)</sup> Дальше онъ разсказываеть: "Тоть же бояринь мив сказываль, что у него быль брать, который имбль большую склонность къ языкамы иностраннымь, но не могь открыто учиться имъ; для сего тайно держаль у себя одного изъ немцевъ, жившихъ въ Москвъ; нашель также поляка, разумъвшаго языкъ латинскій; оба они приходили къ нему скрытно въ русскомъ плалъь, запирались въ компатъ и читали вмъстъ книги латинскія и нъмецкія, которыя онъ успъль пріобръсть и уже понималь изрядно. Я самъ видълъ собственноручные переводы его съ языка латинскаго на польскій и множество книгъ латинскихъ и нъмецкихъ, доставшихся Головину по смерти брата. Что же было бы, если бы съ такимъ умомъ соединялось образованіе?" (Устряловъ, Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ, изд. 3. Спо. 1859, Ц, стр. 55—56).

англійскій, итальянскій, шведскій, нидерландскій, датскій, исландскій, чешскій. Німецкій переводь явился уже въ ХІІ-мъ вікі, а затъмъ Elucidarius или Lucidarius былъ въ числъ старъйшихъ произведеній книгопечатанія: німецкій Луцидаріусь вышель разомъ въ двухъ изданіяхъ, въ Аугсбургъ 1479, и множество разъ повторялся.

Немудрено, что такая популярная книга была завезена нъмцами и въ Россію. Какой-то Георгій перевель ее и сообщилъ книгу Максиму Греку. По предположению Тихонравова, это быль князь Георгій Ив. Токмаковъ, авторъ сказанія о Выдропусской иконъ Богородицы, который бывалъ намъстникомъ во Псковъ и тамъ встръчался съ иноземцами. Максимъ Грекъ въ особомъ посланіи строго осудиль книгу и указываль, что она "въ множайшихъ лжетъ и супротивъ напишетъ православнымъ преданіямъ" и должна скоръе называться "Тенебраріусь, еже есть Темнитель, а не Просвътитель". Но по существу Луцидаріусъ очень близокъ былъ къ домашнимъ познаніямъ и отреченнымъ преданьямъ и книга была очень распространена: читатель находилъ здъсь свъдънія о безначальномъ божествъ, о сотвореніи міра, о сверженій діавола съ небеси, о рав и адв, о жизни Адама въ раю, о Енохѣ "обрѣтшемъ писанія", о томъ, какъ земля стоить и солнце течеть, "о людяхь, которые называются антипедесъ", о рожденіи людей, объ устройствъ человъческаго твла; далве, о страданіи Христовв, о святыхъ душахъ, объ Антихристъ и пр. 1).

Новый притокъ отреченной легенды явился въ XVII столътіи, когда проникаетъ въ Москву западно-русская и южно-русская ученость. Воспитанная подъ латино-польскими вліяніями, эта ученость черпала въ католической проповеди и легенде, и главнъйшій представитель этого направленія въ Москвъ во второй половинъ XVII въка, Симеонъ Полоцкій, пользуясь иногда даже въ Библіи не славянскимъ или греческимъ текстомъ, а Вульгатой, въ своихъ писаніяхъ, особливо въ "В'єнц'є В'єры", нер'єдко пользуется апокрифическими сказаніями, напр. о Рождеств'я Христовъ, о крестномъ древъ, но заимствуя ихъ не изъ славянорусскаго, а изъ католическаго источника 2). Еще мало разслъдовано, но должно предполагать, что въ западной и южной русской письменности были рядомъ въ обращении какъ памятники

?) См. у Майкова, Очерки изъ исторіи русск. литературы XVII и XVIII ст. Спо. 1889, стр. 67—69.

<sup>1)</sup> Луцидаріусь издань быль Тихонравовымь въ Льтописихъ р. лит. и древи., I, отд. 2, стр. 41-68, и въ другой, болъе обширной редакции, Порфирьевымъ, Апокрифы Новозавѣтные, стр. 417-471.

старой русской книжности, такъ и памятники латино-польскаго происхожденія. Польское книжное вліяніе, черезъ Кіевъ и Бѣлоруссію, начинаетъ распространяться еще съ XVI вѣка, и особенно усилилось въ XVII-мъ: отсюда приходили духовныя повѣсти (Великое Зерцало и пр.), повѣсти свѣтскія и смѣхотворныя, рыцарскіе романы, —и наконецъ, сказанія апокрифическія.

Примъромъ послъдняго можетъ служить указанное недавно произведеніе этого рода: "Противъ человіка, всечестнаго божія творенія, завистное сужденіе и злое поведеніе проклятаго демона", переведенное съ польскаго въ концѣ XVII вѣка. Это оригинальное твореніе есть опыть самостоятельнаго сочинительства на апокрифическую тему первобытныхъ отношеній человъка къ Богу и сатанъ: исторія борьбы діавола противъ Адама и всего рода человъческаго, изложенная "дивною бесъдою, посольственнымъ и суднымъ обычаемъ", гдъ дъяволы отправляютъ на небо посольство съ соблюденіемъ всіхъ посольскихъ обычаевъ, добиваясь власти надъ родомъ человъческимъ, а потомъ происходить судьбище, при "ассессорахъ небесныхъ", причемъ противъ обвиненій діавола въ защиту челов'яка является "стрянчимъ" архистратигъ Михаилъ; пишутся протоколы и пр. Исторія сопровождается множествомъ апокрифическихъ подробностей, а также и новъйшими псевдо-классическими чертами: архистратигъ Михаилъ, не разсчитывая на полную правоту человъка, призываетъ на помощь "богиню Клеменцію" (милосердіе), которая просить "усмирить лютость и жестоту" ея сестры, "Юстиціи".

Еще въ XVI столътіи старыя сказанія подновлялись еще изъ западнаго источника. Таково сказаніе объ Антихристъ, примыкающее къ Мееодію Патарскому. Въ рукописяхъ оно надписывается: "Отъ книги глаголемыя Тефологіи сіи совокупленіе вкратцъ избрано о антихристъ", и въ текстъ книга называется "совокупленіе тефологіи", т.-е. compendium theologiae: предсказанія о дъяніяхъ Антихриста и знаменія его пришествія. Сказаніе идетъ несомнънно изъ западнаго источника, что указывается ссылками на Іеронима и упълъвшими латинскими словами и латинизмами 1).

Мы только въ общихъ чертахъ изложили этотъ обширный отдълъ старой письменности; но изъ приведенныхъ подробностей можно видъть широкое значение отреченной книги для древняго народнаго читателя. Вліяніе отреченныхъ писаній сказалось уже

<sup>1)</sup> Истринъ, Откровение Месодія Патарскаго и пр., стр. 219—226.

въ древнейшихъ нашихъ намятникахъ и съ техъ поръ твердо держалось въ теченіе всего древняго періода, а въ народной средь и до нашихъ дней. Когда въ недавнее время началось изученіе этой литературы, многія изъ произведеній ея изданы были не только по древнимъ, но и по новъйшимъ спискамъ, даже до XIX стольтія: Хожденіе Богородицы по мукамъ, Сонъ Богородицы, Лживыя молитвы, Свитокъ божественныхъ книгъ, Бесъда трехъ святителей, Трепетникъ и др. Церковныя власти стараго времени, на основании апостольскихъ, соборныхъ и отеческихъ правилъ и византійскихъ индексовъ, вооружились противъ отреченныхъ книгъ: целые века разросталась статья "О книгахъ истинныхъ и ложныхъ", дополняемая южно-славянскими и русскими прибавками, помъщаемая въ Кормчихъ, въ молитвенникъ митрополита, въ Кирилловой книгъ, съ указаніемъ книгъ истинныхъ и съ грознымъ осуждениемъ книгъ ложныхъ; но это не останавливало распространенія последнихъ; сами церковные учители не всегда различали ихъ и поддавались ихъ вліянію. На дълъ отреченныя книги вошли въ существо народнаго преданія, религіозныхъ и космогоническихъ представленій.

Еще съ первыхъ въковъ христіанства нъкоторые основные апокрифы пользовались дов'вріемъ даже въ сред'в славн'яйшихъ учителей церкви, — если это и не было вполнъ каноническое представленіе, это было благочестивое и в'вроподобное преданіе: въ апокрифѣ дѣйствовали увѣренная положительность легенды и неръдко ея несомнънная и глубокая христіанская поэзія, и дъйствоваль также элементь символа и прообразованія, очень сильный въ самомъ христіанскомъ въроученіи. Такъ этимъ довъріемъ пользовались сказанія о міротвореніи, о небесныхъ силахъ, о созданіи Адама, о крестномъ древѣ, о житіи и успеніи Богоматери и т. д.; нокоторые апокрифы, какъ Первоевангеліе Іакова, Евангеліе Никодима, нѣкоторыя апокрифическія Откровенія имѣли какъ бы полу-каноническое значеніе; поздне, некоторыя житія, съ повъствованіями о загробномъ міръ, принимались съ полною върою, поражая фантазію благочестиваго читателя. Давно замвчено, что эта апокрифическая легенда уже съ первыхъ времень христіанства и особливо въ средніе в'яка отразилась въ церковной жизни и искусствъ: апокрифъ проникалъ въ церковныя изображенія, обрядность, пъснопьнія, проповьдь. Все это приходило готовымъ и въ церковную жизнь русскую, въ обрядъ, иконописи, церковныхъ пъсняхъ и пр. Поучение философа князю Владимиру переполнено апокрифами; переводныя книги, паломническіе разсказы распространяли отреченную легенду; древніе

"подлинники" вносили апокрифическія черты въ иконопись, и т. д. Мало-по-малу содержание отреченной легенды проникало въ народныя массы, и самымъ яркимъ свидътельствомъ этого остаются ея отраженія въ народной поэзіи. Таковъ духовный стихъ: знаменитый стихъ о Голубиной книгъ есть цълая небольшая энциклопедія народно-апокрифическаго знанія; апокрифъ отразился и въ былинь, — тамъ, гдъ она повторяетъ фантастическія сказанія о Соломонъ или разсказываетъ о паломничествъ Василія Буслаевича; народный апокрифъ мы видёли въ новгородскихъ сказаніяхъ о рав; и народный апокрифъ до сихъ поръ живетъ въ разнообразныхъ легендахъ и повърьяхъ... По обычному для древняго періода недостатку данныхъ о литературной судьбъ намятниковъ, трудно судить о путяхъ и степени распространенія отреченной легенды въ средъ старинныхъ читателей; но можно думать, что это было общее достояніе, широко распространенное в рованіе и общая ступень умственнаго развитія. Это старое міровоззрѣніе до самаго конца XVII въка жило даже въ наиболъе просвъщенномъ кругу тъхъ временъ въ царскомъ кругу.

Главнымъ источникомъ отреченной легенды были византійскіе памятники. Н'єкогда въ глубин'є среднихъ в'єковъ это быль религіозный эпосъ, общій для всей европейской книжности, восточной и западной; но, какъ выше упомянуто, литературная судьба этого легендарнаго матеріала тамъ и здёсь была весьма различна. У насъ, изъ предъловъ самой отреченной книги онъ проникъ въ народное повърье и въ устную народную поэзію, но не достигь дальнъйшаго литературнаго развитія. На Западъ, напротивъ, онъ очень рано вступилъ въ процессъ этого развитія и, напримъръ, монументальнымъ поэтическимъ созданіемъ на почвъ легенды, а витстт съ темъ на почет философскаго міровоззртнія и общественно-національной жизни, была знаменитая поэма Данта: поэтическій памятникъ, воплотившій легенду, сталь великимъ фактомъ національной литературы и вмёстё открываль путь къ новымъ задачамъ поэзіи и просв'ященія. Подобнымъ образомъ средневъковое содержаніе было пережито у другихъ народовъ западной Европы. Затемъ наступила новая пора: задолго до грани новыхъ въковъ складывалось и, наконецъ, возобладало новое просвътительное движение-въ гуманизмъ и реформаціи. Средневъкое содержаніе стало далекимъ воспоминаніемъ, которое въ наиболъе просвъщенныхъ кругахъ общества было, наконець, совсёмь отвергнуто и забыто, ставши только предметомъ научнаго изследованія. У насъ, за редкими исключеніями, это древнее среднев вковое міровоззр вніе осталось господствующим в до самой Петровской реформы.

Изучение области отреченных книгь, вмёстё съ опытами сравнительно-историческаго изученія народнаго преданія и поэзіи, чрезвычайно содъйствовало разъяснению внутренняго содержания древне-русской письменности, и вмъсть съ тъмъ было важнымъ фактомъ въ самомъ развити историко-литературной критики и истории. Во "Введеніи" указано, какое значеніе им'тли, съ конца сороковыхъ годовъ, изследованія старины и народности, представленныя тогда въ особенности трудами О. И. Буслаева, въ виду прежней историко-художественной критики, представляемой Бълинскимъ. Послъдняя имъетъ дъло исключительно съ новъйшей литературой, только въ ней впервые находя, правильную художественную организацію литературы; новая школа видя въ после-Петровской литературе почти только подражаніе, ищеть подлинныхъ выраженій народнаго содержанія и находить ихъ въ до-Петровской старинъ. Совершаются ревностные поиски въ древней письменности и народной поэзіи, — и однимъ изъ существенныхъ отделовъ этой письменности является область "отреченной книги" съ ел отраженіями въ народномъ міровоззрѣніи и поэтиче-

скомъ творчествъ.

Опыты новой школы были вскоръ вознаграждены высоко любопытными результатами въ разъясненіяхъ старины и открытіяхъ; но приходилось одолевать иныя трудности. Первые поиски совпадали съ крайне тяжелыми условіями цензурными: это быль конець сороковыхъ и первая половина пятидесятыхъ годовъ, время совершенно невозможнаго цензурнаго "порядка", отголоски котораго продолжались еще долго послѣ. О временахъ "Негласнаго комитета" 2-го апрѣли читатель найдетъ подробныя свѣдѣнія въ "Исторіи р. цензуры" г. Скабичевскаго и въ X XI томахъ "Жизни М. П. Погодина" г. Барсукова. Въ пятидесятыхъ годахъ найдено было неодобрительнымъ собраніе русских пословиць В. И. Даля; сделань быль неблагопріятный отзывъ о миоологическихъ изысканіяхъ А. Н. Аоанасьева, -- а потомъ его "Легенды" вскорв посль изданія подверглись запрещенію; по русской исторіи были изъяты изъ обращенія смутныя эпохи народной жизни, а С. М. Соловьевъ получилъ выговоръ министра за критику Несторовой льтописи; въ самыхъ памятникахъ цензура дълала исключенія и поправки, и Пекарскій еще въ 1862, по поводу одного путеществія Петровскихъ временъ, изданнаго съ пропусками, писаль: это "всегда делается у насъ при издании старинныхъ памятниковъ, за исключеніемъ развѣ Дворцовыхъ разрядовъ, которые допускаютъ печатать вполнѣ" (Наука и лит. при Петрѣ В. I, 145). Біографъ Асанасьева говорить о томъ, въ какое отчание приходиль этотъ почтенный изследователь отъ невозможныхъ условій исторической и этнографической работы (Народныя р. Сказки, Аванасьева. М. 1897, т. І, біографія А. Грузинскаго). Въ некрологъ Тихонравова, Л. Н. Майковъ замвчалъ, что общирный трудъ его по изучению отреченной литературы, оконченный въ рукописи, "къ сожальнію остался неизданнымъ по причинамъ, не зависввшимъ отъ автора", что Тихонравовъ "лишенъ былъ возможности издать свое сочинение въ его полномъ составъ"... Такимъ образомъ, должно было, рядомъ съ изучениемъ памятниковъ, бороться противъ этого крайняго отсутствія историческаго пониманія или противъ прямого обскурантизма. Только мало-по-малу наступило и здёсь то освёжающее вліяніе, которое оказала эпоха реформъ. — До пятидесятыхъ годовъ апокрифъ оставался совствить не тронуть изследованіемь. Мы увидимь, что съ техъ поръ создалась въ этой области целая литература.

Первыя объясненія связи "отреченныхъ книгъ" съ народной поэзіей и повърьемъ даны были Буслаевымъ въ изследованіяхъ, собранныхъ потомъ въ "Историческихъ очеркахъ русской народной словесности и искусства". Спб. 1861, 2 тома.

- Мои работы: "Ложныя и отреченныя книги русской старины", Спб. 1862, какъ 3-й выпускъ "Памятниковъ старинной русской литературы" (Спб. 1860—1862, 4 выпуска), задуманныхъ Н. И. Костомаровымъ съ цѣлью, частію научной, частію популярной—сдѣлать опыть введенія въ литературу памятниковъ, къ которымъ прежняя цензура относилась такъ неблагопріятно, и расширить историческіе интересы читателей. Къ этому тексту отреченныхъ книгъ присоединены были нъкоторыя объясненія въ "Русскомъ Словь", 1862; объ нихъ замътка Тихонравова въ "Р. Въстникъ" 1862. Далье: "Для объясненія статьи о ложныхъ книгахъ", въ "Лътописи занятій Археогр. Коммиссіи". Спб. 1862, І, стр. 1—55, гдф данъ обзоръ источниковъ статьи, ен варіантовъ, и сводный тексть; между прочимь старыйший тексть, сь чертами славяно-русскими, изъ Номоканона XIV въка (объ этомъ Тихонравовъ, въ отчетъ объ Увар. преміяхъ, 1878, стр. 73). Ранъе: "Древняя русская литература: старинные апокрифы; Хожденіе Богородицы по мукамъ", въ Отечеств. Запискахъ, 1856, т. СХУ; "Для исторіи ложныхъ книгъ: Трепетникъ, Дни добрые и злые, Рафли", въ Архивъ истор. и практическихъ свъдъній, Калачова. Спб. 1860—1861. Греческій первообразъ "Трепетника" указанъ былъ мною, по рукописи вънской библютеки, въ "Археол. Въстникъ" Моск. Археол. Общества, 1866.— По поводу давняго изданія текстовъ, 1862, г. Иванъ Франко (см. далье) счель нужнымь отнестись ко мнь весьма враждебно. Онъ конечно не знаеть указаннаго выше тогдашняго положенія литературы и цълей изданія Костомарова; онъ осуждаеть въ этомъ изданіи неполноту, хотя въ предисловіи прямо сказано, что предлагается только образчикъ, "небольшой рядъ", ложныхъ книгъ, а "полнота" и позднъе была невозможна по цензурнымъ условіямъ; далѣе—несоблюденіе палеографическихъ требованій, что неправда, потому что написаніе старыхъ текстовъ въ изданіи передано; наконецъ, употребленіе "гражданки" вмъсто "кириллицы", но эта кириллица предпочиталась по своей четкости, напр. Срезневскимъ въ его "Сведенияхъ и Заметкахъ" и даже въ изданіи памятниковъ "юсоваго письма", предпочиталась Археограф. Коммиссіей въ изданіи лѣтописей, грамотъ, Макарьевскихъ Четіихъ-Миней, и т. д. и т. д., а для текстовъ позднъйшихъ, для "скорописи" отъ XVII-го и до XIX столътія (бывали и такіе тексты) употребление въ печати кириллицы было бы просто нелъпостью.

— Н. С. Тихонравовъ, Памятники русской отреченной литературы. М. 1863, два тома, какъ "приложеніе" къ сочиненію объ отреченныхъ книгахъ, которое однако при жизни его не явилось. Статья объ "отреченныхъ книгахъ" является въ издаваемомъ нынъ "Собраніи сочиненій" Тихонравова. Отрывокъ предположеннаго третьяго тома "Памятниковъ" изданъ въ "Сборникъ" Русск. Отд. Акад., т. LVIII, 1895; въ бумагахъ Тихонравова этотъ третій томъ сохранился, кажется, въ полномъ составъ. Нъсколько апокрифическихъ и полу-апокрифическихъ памятниковъ издано было Тихонравовымъ въ "Лътописяхъ русск. литер. и древности". М. 1859—1863, какъ сказанія о Соломонъ, Слово о въръ христіанской и жидовской, Луцидаріусъ и пр. Докладъ о статьъ о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, въ краткомъ изложеніи, въ "Трудахъ" третьяго Археол. събзда въ Кіевъ въ августъ 1874. Кіевъ, 1878, І, стр. LVIII—LIX. Рефератъ о "худыхъ номоканунцахъ" изложенъ въ Моск. Въдом. 1875, № 44.

— И. И. Срезневскій, тексты отдільных вапокрифовь и отрывки: Посланіе Пилата къ Тиверію, Книги откровенія Авраама, Покаяніе Кипріана, изъ Сильвестровскаго Сборника XIV віка, въ "Сказаніяхъ о св. Борись и Глібов". Спо. 1860;—Сказаніе Іоанна Богослова о второмъ пришествіи, въ "Др.-слав. памятникахъ юсоваго письма". Спо. 1868, стр. 185—188 и, второй пагинаціи, 406—416;—въ "Свідініяхъ и замізткахъ о малоизвістныхъ и неизвістныхъ памятникахъ". Спо. 1867—1881: сказаніе Прохора объ евангелисті Іоаннії по сербской

рук. XII вѣка и русскимъ спискамъ; апокрифическое житіе Іоанна Богослова и великом. Өеклы изъ глаголическихъ списковъ, и др. Въ 1873—74, Срезневскій не однажды говорилъ о пророчествахъ объ антихристѣ, Ипполита папы римскаго, особливо въ 15 отчетѣ объ Увар. преміяхъ, по поводу книги К. Невоструева: Слово св. Ипполита объ антихристѣ въ славянскомъ переводѣ по списку XII вѣка.

M. 1868.

— Н. Лавровскій, Обозр'яніе ветхозав'ятных апокрифовь, въ

Дух. Въстникъ, 1864, т. IX, ноябрь—декабрь.

— Архим. Михаилъ, Библейская письменность каноническая, неканоническая и апокрифическая, въ Чтеніяхъ въ Общ. любителей дух. просвъщенія. М. 1872, февраль.

— Свящ. М. Альбовъ, объ апокрифическихъ евангеліяхъ, въ Христ.

Чтеніи, 1871, іюль; 1872, іюнь—августь.

Свящ. І. Смирновъ, Апокрифическія сказанія о Божіей Матери

и діяніяхь св. Апостоловь, въ Правосл. Обозрініи, 1873.

— И. Порфирьевъ, Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ. Казань, 1872—73;—Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой библіотеки, въ "Сборникъ" П Отд. Ак., т. ХVП, и отдѣльно. Спб. 1877;— Апокрифическія сказанія о новозавѣтныхъ лицахъ и событіяхъ по рукописямъ Соловецкой библіотеки, въ "Сборникъ" П Отд. и отдѣльно. Спб. 1890;—Апокрифическія молитвы по рукописямъ Соловецкой библіотеки, въ "Трудахъ" четвертаго Археолог. съѣзда въ Казани, въ 1877, т. П. Казань, 1891, стр. 1—24.

— Андрей Н. Поповъ, въ "Обзоръ хронографовъ", М. 1866—1869, касался апокрифической литературы; въ "Описании рукописей... би-

бліотеки А. И. Хлудова". М. 1872 (и "Первое прибавленіе къ Описанію" и пр. М. 1875) сообщиль не мало важныхь апокрифическихъ текстовь. Здѣсь изданы: Паралипомена Іереміи; сказаніе о крестномъ древѣ; слово Іоанна Богослова, по сербской рук. XIV в.; житіе Макарія Римлянина, жившаго въ 20 поприщахъ отъ рая, изъ сербской рук. XIV в.; писанія болгарскаго попа Іереміи, и пр. Выше указаны труды, относящіеся къ Палеѣ. Наконецъ важны "Библіографическіе матеріалы, собранные А. Н. Поповымъ", начатые имъ въ "Чтеніяхъ" моск. Общества ист. и древн., и по смерти его доконченные тамъ же М. Н. Сперанскимъ и В. Щепкинымъ: 1879—1881, 1889—90. Здѣсь изданы: Книга Еноха, въ южно-русскомъ спискѣ XVII в.; Видѣніе Даніила (въ русской и особой бѣлорусской редакціи); Первоевангеліе Іакова; апокрифическія Дѣянія апостоловъ; объ Агапіи (подробная редакція) и пр.

— Александръ Н. Веселовскій, "Славянскія сказанія о Соломонъ и Китоврась и западныя легенды о Морольфъ и Мерлинъ. Изъ исторіи литературнаго общенія Востока и Запада". Спб. 1872 (разборъ Буслаева, въ 16-мъ отчеть объ увар. преміяхъ. Спб. 1874). Съ этого перваго крупнаго труда по старой народной поэзіи идутъ многочисленныя изслъдованія, обильно касающіяся отреченныхъ книгъ и произведенныя съ ученымъ знаніемъ, у насъ небывало общирнымъ. Въ особенности отмътимъ "Опыты по исторіи развитія христіанской легенды" и "Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха"; но вообще отсылаемъ читателя къ "Указателю къ научнымъ трудамъ А. Н. Весе-

ловскаго, 1859—1895". 2-е изд. Спб. 1896.

Трудами русскими вызваны были изданія и изследованія ученыхъ

славянскихъ, южныхъ и западныхъ.

— И. В. Ягичъ, рядъ статей въ хорватскихъ Starine, т. V, VI и IX, изданныхъ отдъльно въ Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa. I—III. U Zagrebu 1873, 1874, 1897:—содержаніе болгарскаго сборника XIII в. въ Верлине, съ апокрифическими статьями (Opisi, I, стр. 43 и д.);—Biblijska pitanja i odgovori; Apokrifna Apokalipsa Ioana bogoslovca; Apokrifi bogomila popa Jeremije; Diela svetoga apostola Tome (тамъ же, стр. 69—108);—заповъди "Іоанна Златоуста", съ упоминаніемъ о богомилахъ (Орізі ІІ, стр. 169 и д.);-Slovenski tekstovi kanona o knjigama staroga i novoga zavjeta podjedno s indeksom lažnih knjiga (Opisi III, стр. 201—226); разборъ и тексть новоболгарскаго памятника ХУП ввка, заключающаго апокрифическое Откровеніе апостола Павла (тамъ же, стр. 247—281). Въ стать в объ Іереміи сдълано предположеніе объ его апокрифическихъ писаніяхъ, подтвердившееся изысканіями Андрея Попова, въ "Первомъ прибавлени", и подробно развитое потомъ, съ новыми фактами, у М. Соколова (см. дальше): — Die südslavischen Sagen von dem Grabancias djak und ihre Erklärung, въ "Архивъ" т. II (объяснение загадочнаго мъста о "Верзіуловъ коль" въ статью о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, что потомъ иначе толковалъ Веселовскій: Молитва св. Сисиннія и Верзилово коло, въ Журн. мин. просв. 1894, май; ср. Соболевскаго, Навье и Верзіулово коло, въ Р. Фил. Въстн. 1890; далье укажемъ статью Д. Матова, болгарскаго ученаго);—Zur Apocryphen Literatur, въ "Архивъ", т. V, стр. 676-680 (вопросъ о происхождении и первоначальномъ видъ Палеи, по поводу изданія А. Попова);—Slavische Beiträge zu den biblischen Apocryphen. I. Die altkirchenslavischen Texte des Adambuches. Wien. 1893 (изъ Denkschriften вънской академіи) и др.

Ю. Даничичь, въ Starine, IV: евангеле Никодима, въ краткой греческой редакціи, сербскій тексть; сказаніе объ Іосиф'я Арима-

оейскомъ.

- Стоянъ Новаковичъ издалъ несколько южно-славянскихъ апокрифическихъ памятниковъ въ тѣхъ же Starine юго-славянской академін въ Загребъ: апокрифы одного сербскаго сборника XIV въкаслово пророка Іереміи о плѣненіи Іерусалима; Дѣтство Іисуса Христа; Дъянія св. апостоловъ Андрея и Матеея; Дъянія св. апостола Оомы въ Индіи: мученіе св. Георгія (Starine, 1876, VIII, стр. 36—92); житіе Асеневъ; апокрифическое первоевангеліе Іакова (ІХ, 1877);-Сказаніе Афродитіана о рождеств'я Христов'я (Х, 1878); — Апокрифы изъ печатныхъ сборниковъ Божидара Вуковича: Енохъ, Антихристъ, Првніе Христа съ дьяволомъ и пр. (XVI, 1884); — Апокрифическій сборникъ нашего въка: заговоры, сказаніе объ успеніи Богородицы, Откровеніе Богородицы, откровеніе Варухово (XVIII, 1886), и др.

— Юрій Поливка, апокрифическіе памятники изъ пражскихъ рукописей въ "Starine", кн. XXI, XXII и XXIV и отдъльно: Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu, 1889, 1890, 1891: Boпросы и отвѣты; Сказаніе о премудрости Григорія, Василія, Іоанна Богослова; Слово святого Ефрема; Слово о небеси и о земли и пр.; Слово о крестномъ древъ; Откровение ап. Павла; о пророкъ Іереміи (стр. 14—43); Пов'єсть Афродитіана; Слово о препр'єніи діавола съ Господомъ; Вопросы пресв. Богородицы о семи грахахъ; Дванадцать пятницъ (стр. 45—58); о Марев и Пилатв; житіе Іова (стр. 71—113);— Evangelium Nikodemovo v literaturach slovanských, въ "Часописъ" чешскаго Музея, 1891;—Die apocryphische Erzählung vom Tode Abra-

hams, въ "Архивъ" Ягича, т. XVIII, 1896, стр. 112—125.

- Въ тъхъ же Starine отдъльныя сообщения Л. Ковачевича (Х, 1878); Вл. Качановскаго (ХШ, 1881). См. также П. Сречковича, въ "Споменикв" бълградской академіи, V, 1890; въ бълградскомъ "Гласникъ", т. 63: Стояновича, сербскій тексть Никодимова

евангелія, по латинской полной редакціи.

- Арх. Амфилохій, Хожденіе по вознесеніи Господа нашего Іисуса Христа св. апостола и евангелиста Іоанна, ученіе и представленіе, списано Прохоромъ ученикомъ. Спб., въ изданіи Общ. люб. др. письм. 1878. (Ср. Ягича, въ "Архивъ" IV, стр. 649, и Эмина, Апокрифиче-

скія сказанія объ Іоаннъ Богословъ. М. 1876).

- А. Кирпичниковъ. Св. Георгій и Егорій Храбрый. Изследованіе литературной исторіи христіанской легенды. Спб. 1879. (Книга послужила поводомъ къ обширному изследованію А. Веселовскаго: Св. Георгій въ легендъ, пъснъ и обрядъ, въ "Разысканіяхъ въ области русскаго духовнаго стиха", 1880); Успеніе Богородицы въ легендв и искусствъ. Одесса, 1886; — ранъе: Источники нъкоторыхъ духовныхъ стиховъ, въ Журн. мин. просв. 1877, т. 193; Сужденіе дьявола противъ рода человъческаго. Спб. 1894, въ "Памятникахъ" Общ. любит. древней письм. CV; оставшійся Кирпичникову неизв'єстнымъ польскій подлинникъ указанъ былъ еще раньше Ягичемъ (Slavische Beiträge, стр. 79—80 и д.):—изслъдованія по иконографіи въ связи съ легендой.

- Е. Голубинскій, Ист. р. церкви. М. 1880. І, 1, —въ обзоръ па-

мятниковъ до-монгольского періода, стр. 745, 747, 756-757.

- Влад. Сахаровъ, Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древне-русской письменности и вліяніе ихъ на народные духовные стихи. Тула, 1879; Апокриф. и легендарныя сказанія о пресвятой Дъвъ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси, въ "Христ. Чтеніи", 1888.

— Кн. II. II. Вяземскій, Беседа трехъ святителей, въ Памятни-

кахъ древней письменности. Спб. 1880, вып. І, стр. 63—130.

И. Д. Мансветовъ. Византійскій матеріаль для сказанія о двъ-

надцати трясавицахъ. М. 1881.

- В. Макушевъ, О нъкоторыхъ рукописяхъ нар. библютеки въ Бълградъ, въ Р. Филол. Въстникъ, 1883: Видъніе Даніила, Сказаніе

Афродитіана.

- Ом. Калитовскій, Матеріялы до рускои литературы апокрифичнои. Львовъ, 1884, стр. 1—54. "Библютека Зоръ". Замътка объ этой книжкъ, А. Соболевскаго, въ Журн. мин. просв. 1885, сент., стр. 157—161: Калитовскій взяль тексты изь рукописи ХУШ въка, собранія Оссолинскихъ, описанной В. Макушевымъ въ Журн. мин. просв. 1881, сентябрь, —здёсь были уже напечатаны, отчасти цёликомъ, исторія о Майдонъ, царицъ безбожной и бестіяльной, повъсть о трехъ юношахъ, рація о царъ Михаиль, о царствъ антихристовъ, представляющія пересказъ, съ измѣненіями, разныхъ мѣстъ изъ Меоодія Патарскаго, именно той редакціи, которая издана у Тихонравова подъ № 3; "все же то, что сказано Макушевымь о западномъ происхожденіи статьи о цариц'я Майдон'я (стр. 96), должно быть признано ошибочнымъ". Ближе разсматриваетъ этотъ вопросъ г. Истринъ и заключаеть, что по нъкоторымъ частностямь "сказаніе Откровенія (Меоодія Патарскаго) и малорусское представляють двв независимыхъ другь оть друга редакціи, восходящихь къ двумь таковымь же греческимъ" и пр. (Откровеніе Меоодія Патарскаго, стр. 198 и след и, второй пагинаціи, стр. 127). Но вопрось все еще неясень: малорусское изложение своеобразно, и при сильномъ латино-польскомъ вліяніи въ кжно-русской книжности, предположение Макушева можетъ имътъ мъсто, когда притомъ не вполнъ извъстны, или совстви неизвъстны, тексты западно-славянскіе, чешскій и польскій (см. Истрина, стр. 22).
- Е. Барсовъ, Народная молитва архангеламъ и ангеламъ, XVII въка, въ "Чтеніяхъ" моск. Общ. ист. и др. 1883, кн. I; — О воздъйствии апокрифовъ на обрядъ и иконопись, въ Журн. мин. просв. 1885, декабрь, стр. 97—115;—Сонъ Богородицы въ живомъ народномъ пересказъ и пр., въ "Чтеніяхъ" 1886, кн. ІН.

- Н. Сумцовъ, Очерки исторіи южно-русскихъ апокрифическихъ сказаній и пъсенъ, въ Кіевской Старинъ, 1887, іюнь, іюль, сентябрь,

ноябрь.

М. И. Соколовъ. Матеріалы и зам'ятки по старинной славянской литературъ. М. 1888 (данныя о твореніяхъ попа Іереміи; разборъ, Ягича, въ 33-мъ отчетъ объ Увар. преміяхъ, Спб. 1893, стр. 249275);—Апокрифическій матеріаль для объясненія амулетовь, называемыхь змівевиками, въ Журн. мин. просв. 1889, іюнь, стр. 340—368; Новый матеріаль для объясненія амулетовь, называемыхь змівевиками, въ Трудахь Славянской коммиссіи при моск. Археол. общ. М. 1894. (Къ этому замітка В. Васильевскаго: О Гилло, въ Журн. мин. 1889, іюнь, стр. 369—371, и: "Еще о змівевикахь", Дестуниса, въ Запискахь Археол. Общества, т. ІV, вып. 2. Спб. 1889);— Объ эсхатологическомъ рукописномъ сборникъ изъ собранія Е. В. Барсова, въ "Чтеніяхь" Общ. ист. и др., 1895. П, протоколы, стр. 40—42.

— Свящ. А. Смирновъ, Книга Еноха. Историко-критическое изслѣдованіе, русскій переводъ и объясненіе апокриф. книги Еноха. Казань, 1888 (переводъ нѣмецкаго текста; тексты славянскіе, изданные Срезневскимъ и Новаковичемъ, остались автору неизвѣстны. Разборъ Соболевскаго, въ Журн. мин. просв. 1889, январь, стр. 213—214.)

— Н. Барсуковъ, Сборникъ Едомскаго. Спб. 1889 (въ изданіяхъ

Общ. люб. др. письм.).

— И. Четыркинъ, Къ вопросу объ отреченныхъ книгахъ древней

Руси, въ Р. Филол. Въстн. 1889.

— В. Мочульскій, Историко-литературный анализь стиха о Голубиной книгь. Варшава, 1887; — Сльды народной Библіи въ славянской и въ древне-русской письменности. Одесса, 1893. (Разборъ послъдней книги, А. Веселовскаго, въ Журн. мин. просв. 1894, февр., стр. 413—427); — Апокрифическое сказаніе о созданіи міра. Одесса, 1896 (съ греческимъ текстомъ); — Сонъ царя Іоаса. Варшава, 1897 (изъ Р. Филол. Въстника).

— А. Архангельскій, Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности и пр. Казань, 1888—1890. Разборъ, П. Владимірова, въ кіевскихъ "Универс. Изв'єстіяхъ", 1891, и въ "Чтеніяхъ" въ обществ'в Нестора л'ятописца, кн. ІХ. Кіевъ, 1895, стр. 2—44; и И. Жданова, въ 34-мъ отчетъ объ Увар. преміяхъ, 1892;—Къ исторіи н'ямецкаго и чешскаго Луцидаріусовъ. Казань, 1897 (изъ Учен. Записокъ каз. универс.

1897), но безъ отношенія къ русскому.

— Н. О. Красносельцевь, Къ вопросу о греческихъ источникахъ "Бесъды трехъ святителей". Одесса, 1890;—Еще къ вопросу объ

источникахъ, и пр., тамъ же.

— Л. Шепелевичъ, Очерки изъ исторіи средневѣковой литералуры и культуры. Вып. І. Хожденія по мукамъ. Харьковъ, 1890;—Этюды о Дантъ. І. Апокрифическое Видѣніе св. Павла. Вып. 1—2. Харьковъ. 1891—1892.

— О. Батюшковъ, Споръ души съ тъломъ въ памятникахъ средневъковой литературы. Опытъ историко-сравнительнаго изслъдования. Спо. 1891. Разборъ, А. Веселовскаго, въ Журн. мин. просв. 1892,

— И. Н. Ждановъ, Бесъда трехъ святителей и Ioca monachorum. въ Журн. мин. просв. 1892, январь, стр. 157—194;—Русскій

былевой эпосъ. Спб. 1895; работы о Палев указаны выше.

— А. Каривевъ, Въроятный источникъ "Слова о средв и пяткв",

въ Журн. мин. просв., 1891, сентябрь.

- Н. Никольскій, О литературныхъ трудахъ митр. Климента

Смолятича. Спб. 1892 (о вопросо-отвътныхъ памятникахъ; объ Ава-

насіи, іерусалимскомъ мнихѣ; о Завѣтахъ патріарховъ).

Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Софія, 1889—1896, XIV томовъ. Здёсь, какъ и въ другихъ новейшихъ болгарскихъ этнографическихъ сборникахъ, собрано немало отреченныхъ сказаній изъ рукописей и народнаго преданія (труды Н. А. Начова, М. П. Драгоманова, И. Д. Шишманова и др.).

- Eug. Kozak, Bibliographiche Uebersicht der biblisch-apocryphen Literatur bei den Südostslaven, Bu Jahrbücher für protestantische Theologie, т. XVIII, 1892, стр. 127—158. Библіографическія указанія по каждому памятнику: русскіе и южно-славянскіе тексты; греческіе по-

длинники по изданіямъ и частію по рукописамъ.

- Н. В. Покровскій, Евангеліе въ памятникахъ иконографіи. Спб.

1892.

— A. Vassiliev (A. B. Васильевъ, 1855—1889), Anecdota Graeco-Byzantina. Pars prior. Collegit, digessit, recensuit A. V. M. MDCCCXCIII (замъчательный трудъ по изысканію и изданію греческих текстовъ апокрифическихъ книгъ въ библіотекахъ Австріи, Сербіи, Италіи—въ связи съ текстами славяно-русскими).

- Апокрифическое пророчество царя Соломона о Христь, находящееся въ пространномъ житіи св. Константина Философа по списку ХІІІ въка. Сообщеніе А. Н. Петрова. Спб. 1894, въ "Памятникахъ"

Общ. люб. др. письм. СІУ.

- С. В. Соловьевь, Къ легендамь объ Іуд'в предател'в. Харь-

ковъ. 1895.

- М. Н. Сперанскій, Славянскія апокрифическія евангелія (общій обзорь). М. 1895 (оттискъ изъ II тома Трудовъ VIII Археол. съвзда); и ранве: Апокрифическія двянія ап. Андрея, въ "Древностяхъ" моск. Археолог. Общ., т. ХУ:—О змъевикъ съ семью отроками, въ "Археол. Извъст. и Замъткахъ" моск. Арх. Общ. 1893, № 2.

- Д. Матовъ, Верзиуловото коло и навить. Софія, 1895, стр. 1—16

(изъ Болгарскаго Пръгледа, год. И, кн. ІХ—Х).

Памятки українсько-руської мови і літератури. Видае Комісия Археографічна Наукового товариства імени Шевченка. Томъ І. Апокріфи старозавітні, зібрані з рукописівъ українсько-руськихъ. У Львові, 1896 (трудъ Ив. Франка). Раньше, Франко указываль южно-русскій сборникъ апокрифическихъ сказаній (Дрогобицкій) въ "Зоръ" 1886; другую подобную рукопись въ "Житьв и Словв", 1894. Укажемъ еще описанія рукописныхъ собраній, гдв находятся также южнорусскіе апокрифы: Е. І. Калужняцкій, Обзоръ славяно-русскихъ памятниковъ языка и письма, находящихся въ библютекахъ и архивахъ львовскихъ. Кіевъ, 1877, здъсь отмъчены напр. сказанія объ Анфилогь, "о служов таинъ Христовыхъ". Тому же Калужняцкому принадлежить статья: Zur Geschichte der Wanderungen des "Traumes der Mutter Gottes", въ "Архивъ" Ягича, XI, стр. 628—630);—Н. Петровъ, Описаніе рукописей Церк.-археолог. Музея при Кіевской духовной академіи. Кіевъ, 1875 и д.; П. Владиміровъ, Обзоръ южно-русскихъ и западно-русскихъ памятниковъ письменности отъ XI до XVII ст. (изъ "Чтеній" въ Общ. Нестора літописца, т. IV). Кіевъ, 1890.

— В. Истринъ, Откровеніе Мефодія (Меоодія?) Патарскаго и апокрифическія Видѣнія Даніила въ византійской и славяно-русской литературахъ. Изслѣдованіе и тексты. М. 1897—чрезвычайно обстоятельный трудъ, гдѣ изучены греческіе, латинскіе и славянскіе тексты памятниковъ, первые главнымъ образомъ по западно-европейскимъ библіотекамъ: въ римскомъ Ватиканѣ, Неаполѣ, Венеціи, Туринѣ, Вѣнѣ, Лондонѣ (Водлеянская), на Авонѣ и пр., наконецъ въ русскихъ собраніяхъ; —новѣйшій трудъ автора: Замѣчанія о составѣ Толковой Палеи. Вып. первый. Спб. 1896 (изъ Извѣстій II отд. Акад.: сказаніе о столпотвореніи, объ Авраамѣ; объясненіе собственныхъ именъ; книга Каафъ).

Книги астрологическія и гадательныя, упомянутыя въ индексв, еще недостаточно разобраны. Къ запрещеніямъ индекса присоединялись осужденія Стоглава, потомъ патріаршихъ и царскихъ грамотъ, иногда съ большою подробностью исчислявшихъ граховодныя народныя суевърія, какъ знаменитая грамота 1649 года (Акты Историч., IV, № 35); были особыя поученія, напр. "Слово учително наказуеть о въровавшихъ въ стръчю и въ чехъ"; "Поучене къ върующимъ отъ прелестнаго разума въ рожение мъсяца, и въ наполнение, и въ ветохъ, и въ преходныя звъзды, и во злые дни и часы" (Лътописи, Тихонравова, т. V, стр. 96-103; последнее поучене въ одномъ месте совпадаетъ съ индексомъ). Общее обозрвние см. въ статьяхъ Оед. Керенскаго: Древне-русскія отреченныя върованія и Календарь Брюса, въ Журн. мин. просв. 1874, мартъ и дал.). О гаданъв по книгамъ: "Гадальныя приписки къ пророческимъ книгамъ св. писанія", въ Свѣд, и Замъткахъ, Срезневскаго, XXXIV; "Употребление книги Псалтырь въ древнемъ быту русскаго народа", въ Правосл. Собесъдникъ 1856, и др. Книги астрологическаго характера, отчасти изданныя, первоначально исходили изъ греческаго источника, затъмъ, повидимому, еще отъ ереси жидовствующихъ, и особливо съ половины XVI въка начинается прямой притокъ въ Москву западныхъ книгъ.

О византійских астрологических и гадальных книгах у Крумбахера, Geschichte der byzant. Literatur, 2 Ausg., стр. 627—631.

"Рафли" объясняются средне-латинскимъ Raffla (въ моей ст., "Архивъ", Калачова) или же греческимъ ramplion (Заусцинскій, "Макарій, митр. всея Россіи, въ Журн. мин. просв. 1881, ноябрь, стр. 14; по его толкованію, ramplion—астрологическое сочиненіе, въ которомъ говорится о вліяніи звѣздъ на жизнь человѣка): по патріаршей грамотѣ 1628 г. рафли были "гадальныя тетради", за держаніе которыхъ строго быль наказанъ дьячокъ Семейка (Акты Археогр. Эксп. ПІ, № 176; соображенія о рафляхъ у Керенскаго). "Шестокрылъ"—астрономическія таблицы, составленныя еврейскимъ астрономомъ Иммануиломъ бенъ-Іаковомъ и бывшія въ ходу въ сектѣ жидовствующихъ; по немъ они предсказывали разныя небесныя явленія: самъ ересіархъ, Схарія, былъ наученъ "всякому изобрѣтенію, чернокнижію, чародѣйству, звѣздозаконію и астрологіи", по словамъ Іосифа Волоцкаго; Геннадій, арх. новгородскій, въ посланіи къ ростовскому арх Іоасафу жалуется, что еретики, "изучивъ" Шестокрылъ, имъ "прельщаютъ христіанство".—"Аристотелевы Врата", по объясненію Буслаева,

относились къ исевдо-Аристотелевымъ "Тайная тайныхъ" (Secreta secretorum): это были предполагаемыя наставленія Александру Македонскому, отъ поученій о дълахъ государственныхъ и воинскихъ до описанія свойствъ человѣка по внѣшнимъ примѣтамъ и до врачеб-

ныхъ совътовъ. Книга делилась на "врата".

Свои изслѣдованія о древнихъ отреченныхъ суевъріяхъ г. Керенскій заканчиваетъ знаменитымъ Брюсовымъ календаремъ, который именно заново собралъ "астрологію" и предсказанія стараго отреченнаго Альманаха, Звѣздочетца и т. п. "Такія подробности не могли не интересовать читателей Брюсова календаря. Своимъ многостороннимъ содержаніемъ онъ обнималъ всѣ стороны человѣческой жизни... Гаданія, осуждаемыя прежде, какъ ересь и чернокнижіе, въ календарѣ высказаны безбоязно и приписаны одному лицу, какъ величайшему знахарю и чудодѣю... Брюсовъ календарь, такимъ образомъ, представляетъ одно изъ тѣхъ многихъ явленій реформаціонной Петровской эпохи, когда многое, непонятное и отвергнутое прежде, усвоялось русскимъ человѣкомъ охотно и небезуспѣшно, когда новая жизнь больше и больше осиливала несостоятельную старину".

Брюсовъ календарь, изданный "за повельніемъ царскаго величества" и съ благочестивымъ призываніемъ божіей помощи (1715), завершаль грозныя осужденія индекса противъ звъздочетства оффиціальнымъ введеніемъ календаря, который кромѣ календарныхъ предвъщаній, которыя дѣлались наконецъ одной забавой, приносиль научныя и

практическія сведенія.

Образчикъ "худыхъ номоканунцевъ" былъ помѣщенъ въ "Памятникахъ отреч. литературы" Тихонравова, т. II; мы упоминали также его рефератъ. Указаніе о присутствіи этихъ номоканунцевъ въ Измарагдѣ, у В. Яковлева: "Къ литер. исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ изслѣдованія Измарагда". Одесса, 1893, стр. 27, 146—156. Ср. "Предъсловіе покаянію", историко-литературный очеркъ, В. Изергина, Журн. мин. просв. 1891, ноябрь, стр. 142—184. Цѣлый вопрось объ исторіи чина исповѣди въ книгѣ А, Алмазова: Тайная исповѣдь въ православной восточной церкви. Изслѣдованіе преимущественно по рукописямъ. Три тома. Одесса, 1894.

Наконецъ народные апокрифы, оставшіеся отъ старой письменности и устнаго сказанія въ народной памяти, были собираемы А ванасьевымъ: Народныя русскія легенды. М. 1859, и малорусскія М. П. Драгомановымъ: Малорусскія народныя преданія и разсказы. Кіевъ, 1876, и въ "Трудахъ" экспедиціи Чубинскаго, т. І—П. (Драгомановъ впослѣдствіи много работалъ по исторіи легенды, и также апокрифа; напр.: "славянскитѣ вариянти на една евангелска легенда", въ болгарскомъ "Сборникѣ за народни умотворения" и пр., т. IV и др.). Обзоръ народнаго апокрифа, сдѣланный Н. Ө. Сумцовымъ, указанъ выше; изъ отдѣльныхъ сообщеній отмѣтимъ еще: Легенда о сотвореніи міра и злыхъ духовъ, въ Кіев. Старинѣ 1897, іюль и авг., стр. 72—79; "Громовыя стрѣлки. Очеркъ по исторіи южнорусскаго фольклора", Юльяна Яворскаго, тамъ же, стр 227—238.

Въ то время, когда апокрифы еще въ полной мъръ господствовали въ нашей письменности, въ западной наукъ они становились уже предметомъ историко-критическаго изследованія, какое у насъ начинается только въ последнее время. Еще въ XVII въкъ предпринималь эти изследованія знаменитый филологь того времени Левъ Аллацій. Въ начал'в XVIII в'єка вышли зам'єчательные труды Фабриція (1668—1736): апокрифическіе кодексы Ветхаго и Новаго Зав'ята. Давно начаты были греческія и латинскія изданія отцовъ церкви и обширныя изследованія въ патрологической литературе, такъ что собрался, наконецъ, громадный историческій матеріалъ. Нынъшнее столътіе было въ особенности богато какъ изследованіями первобытнаго христіанства, такъ въ частности изученіемъ апокрифа. Какъ некогда знаменитые Болландисты предприняли громадное собраніе житій святыхъ, Acta Sanctorum, такъ едва обозримый матеріалъ церковной литературы собранъ былъ въ сотняхъ томовъ изданія аббата Миня (Migne, 1800—1874): Patrologiae cursus completus (Series graeca и Series latina), и въ особомъ изданіи были собраны апокрифы: Dictionnaire des apocryphes. Въ ряду новъйшихъ изслъдователей апокрифа наиболъе авторитетнымъ былъ знаменитый Константинъ Тишендорфъ (1815— 1874), профессоръ въ Лейпцигъ: De evangeliorum apocryphorum origine et usu, 1850; затъмъ Acta apostolorum apocrypha, Лейпц. 1851; Apocalypses apocryphae, Лейпп. 1866; Evangelia apocrypha, 2-е изд. Лейпц. 1873. Далъе, Рихардъ Липсіусъ, въ послъднее время профессоръ въ Іенъ: Die Edessenische Abgarsage, Брауншв. 1880; Die ароkryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, два тома, Брауншв. 1883 — 84; виъстъ съ Максомъ Боннелемъ, послъ Тишендорфа, Асtа apostolorum apocrypha, Лейпц. 1891. Много изследованій посвящено отдъльнымъ вопросамъ апокрифа,—напр.: Dillmann, Das Buch Henoch, übersetzt und erklärt, Лейпц. 1853; Sinker, Testamenta XII patriarcharum. Cambridge 1869, 1879; Zahn, Acta Ioannis, Эрлангенъ, 1880; и еще ранње: Borberg, Die apocr. Evangelien und Apostelgeschichten, Штуттгартъ, 1841; R. Hoffmann, Leben Jesu nach den Apocryphen и т. д.; вообще множество изданій текстовъ и комментаріевъ къ отдъльнымъ апокрифамъ Ветхаго и Новаго Завъта. Кромъ основныхъ апокрифовъ, греческихъ и датинскихъ, дъйствовавшихъ въ европейскомъ христіанствъ, привлечены къ изученію древніе апокрифы восточные, въ которыхъ открывались отраженія первобытныхъ эпохъ апокрифической литературы — тексты эвіопскіе, сирійскіе, армянскіе и т. д.; наконецъ, новъйшія стадіи апокрифа въ памятникахъ и народномъ преданіи среднев вковой Европы: здісь пріобрітали особенный интересь и апокрифы славяно-русскіе, въ которыхъ находимы были новыя черты литературной исторіи апокрифа, еще неизвъстныя по памятникамъ византійскимъ. Такимъ образомъ изученіе апокрифа обнимало громадную международную область христіанскаго народнаго эпоса.

Къ этому присоединяется множество изслѣдованій по исторіи первыхъ вѣковъ христіанства, особливо историками-богословами такъ называемой Тюбингенской школы, исторія сектъ и религіозныхъ движеній, которыя имѣли свою немалую роль въ развитіи апокрифической легенды; наконецъ, исторія самого канона. Изъ русскихъ сочиненій по послѣднему вопросу укажемъ: А. В. Горскаго, Образованіе

канона священныхъ книгъ Новаго Завъта, въ Твореніяхъ св. отцевъ, 1871; Къ вопросу о происхождении канона, противъ Баура, въ Чтеніяхъ Общества люб. духовнаго просв'єщенія, 1877; архим. Михаила, Библейскій канонъ священнаго писанія Ветхаго и Новаго Зав'ята, въ Чтеніяхъ Общества люб, дух. просв'ященія, 1872; В. Г. Рождественскаго, Исторія ново-зав'ятнаго канона, въ Христіанскомъ чтенін, 1872—73, съ указаніемъ литературы; А. М. Иванцова-Платонова, Ереси и расколы первыхъ трехъ въковъ христіанства. М. 1877, и др.

## дополненія.

Глава II, стр. 105—106. Систематическая разработка матеріала, собраннаго въ книгъ о Евангеліи св. Марка, составила задачу новаго труда г. Воскресенскаго: "Характеристическія черты четырехъ редакцій славянскаго перевода Евангелія отъ Марка по сто двънадцати рукописямъ Евангелія XI—XVI въка,—въ "Чтеніяхъ" моск. Общ.

ист. и др. 1896, кн. І, стр. VIII и 304.

Глава IV, стр. 175. Укажемъ еще словарные труды по древнему русскому языку: И. И. Срезневскій, "Матеріалы для словаря древнерусскаго языка по письменнымъ памятникамъ". Томъ І. А—К. Спб. 1893; т. ІІ, вып. 1, Л—О. Спб. 1895;—А. Дювернуа, Матеріалы для словаря древне-русскаго языка. М. 1894. Въ первомъ изъ этихъ трудовъ имълись въ виду главнымъ образомъ данныя языка XI—XIV в., но онъ захватилъ и XV-е столътіе, частію XVI-е; во второмъ, всего болье матеріала взято изъ документовъ московской Руси XV—XVII стольтія. (Разборъ книги Дювернуа, А. Соболевскаго, въ отчеть о преміяхъ проф. Котляревскаго. Спб. 1896).

Глава VI, стр. 227: Е. Голубинскій, Порабощеніе Руси монголами и отношеніе хановъ монгольскихъ къ русской церкви или къ въръ русскихъ и къ ихъ духовенству. Сергіевъ Посадъ. 1893 (изъ

Богослов. Въстника, 1893, № 7).

Глава VII, стр. 282: В. Семеновъ, Матеріалы къ литературной исторіи русскихъ Пчель, въ "Чтеніяхъ" моск. Общ. ист. и др. 1895, кн. П.—Стр. 283: А. Н. Петровъ, Объ Аванасьевскомъ сборникъ конца XVII в. и заключающихся въ немъ Азбуковникахъ, въ Отчетъ о засъданіяхъ Общ. люб. др. письменности въ 1895—96 г., стр. 78—101;—Къ исторіи букваря, въ "Русской школъ", 1894, апръль, стр. 9—23;—Азбуковникъ о нерадиво учащихся ученицъхъ, въ "Народномъ Образованіи", 1896, № 11.

Глава VIII, стр. 315: А. А. Шахматовъ, О начальномъ Кіев-

скомъ льтописномъ сводъ. Изследование. І-Ш. М. 1897.

Глава IX, стр. 323: И. Малышевскій, Сказаніе о посъщеніи русской страны св. апостоломъ Андреемъ. Кіевъ, 1888 (изъ "Тру-

довъ К. духовной академіи, 1888, № 6). Авторъ слѣдуетъ взглядамъ митр. Платона, который, "сомнъваясь въ исторической достовърности преданія, допускаль, такъ сказать, только идеальную возможность мысли о томъ, что проповъдь апостольская, провозглашенная во всъхъ концахъ вселенной, могла достичь и Россіи и оставить св'ять в'яры въ немногихъ сокровенныхъ христіанахъ, потомъ угасшій въ общей тьмъ невъжества и грубости".

Глава X, стр. 405: Н. Докучаевъ, Древне-русское паломничество ко св. мъстамъ Востока вообще и путешествія русскихъ раскольниковъ въ тв же мъста въ частности. Черниговскія Епарх. Извъстія, 1867, № 1—4, 7;—Древне-русское оффиціальное наломничество ко св. мъстамъ Востока въ связи съ отношеніями русской церкви къ восточной и взглядами русскаго народа на Востокъ; тамъ же, 1869, № 13, 14, 16.

Наконецъ отмътимъ заявленіе о "Собраніи сочиненій Н. С. Тихонравова", которое должно выйти въ свъть въ теченіе зимы 1897—98, и гдѣ въ I томѣ будутъ заключаться статьи по древней русской литературъ, во П-мъ-по литературъ XVII-XVIII в., и въ III-мъ-статьи по новой литературъ XVIII и XIX стольтій.





## Въ ннижномъ складъ М. М. Стасюлевича продаются:

Вълинскій. Его жизнь и переписка. Сочиненіе А. Н. Пыпина. Въ двухъ томахъ Спб. 1876. Ціна 4 р., въ переплеть 4 р. 50 к.

Исторія славянских литературъ. А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Изданіе второе, вновь переработанное и дополненное. Два

тома. Спб. 1879—1881. Томъ І-3 руб, томъ ІІ-5 руб.

Сводный старообрядческій Синодикъ. Второе изданіе Синодика по четыремъ рукописямъ XVIII—XIX в. А. Н. Пыпина. (Памятники древней письменности и искусства, издав. Императорскимъ Обществомъ любителей древней письменности). Спб. 1883. Ц. 1 р.

Общественное движеніе въ Россіи при Александр'я I. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-е, пересмотр'янное и дополненное. Спб.

1885. II. 4 p.

Изъ исторіи народной пов'єсти. Гисторія о гишпанскомъ шляхтичь Долторнь, какъ в'єроятный источникъ "Пов'єсти о россійскомъ матрос'є Василіи". Текстъ по рукописямъ XVIII в'єка и введеніе А. Н. Пыпина. (Изданіе Импер. Общества любит. древней письменности). Спб. 1887. Ц. 80 к.

Для любителей книжной старины. Библіографическій списокъ рукописныхъ романовъ, пов'єстей, сказокъ, поэмъ и пр. въ особенности изъ первой половины XVIII в'єка. А. Н. Пыпина. Изданіе Общества любителей россійской словесности. Москва. 1888. Ц'єна

1 рубль.

Характеристики литературныхъ мнѣній отв двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ. А. Н. Пыпина. Изданіе 2-è, съ исправ-

леніями и дополненіями. Спб. 1890. Ц. 3 р. 50 к.

**Хронологическій Указатель русских в ложь**, отв перваго введенія масонства до запрещенія его. 1731—1822. Изданіе, въ вид'в рукописи, для дополненій и поправокъ. 99 экземпляровъ. Спо.,

1873. (Нъсколько оставшихся экз.). Ц. 1 р.

Исторія русской этнографіи. Томы І—ІІ: Общій обзоръ изученій народности и этнографія великорусская; т. III: Этнографія малорусская; т. IV: Білоруссія и Сибирь; указатель къ цілому сочиненю. Спб. 1890—1891. Ціна, за четыре тома, 10 руб. Каждый томъ отдільно—3 руб.

исторія русской литературы. А. Н. Пыпина. Т. І. Древнян письменность. Спб. 1898. Ц'ялое сочиненіе въ четырехъ томахъ. Ц'яна, съ поднискою па II—IV томы; 10 руб. Томъ въ отд'яльной продажь—3 руб.

Въ печати: Исторія русской литературы. Томъ ІІ.





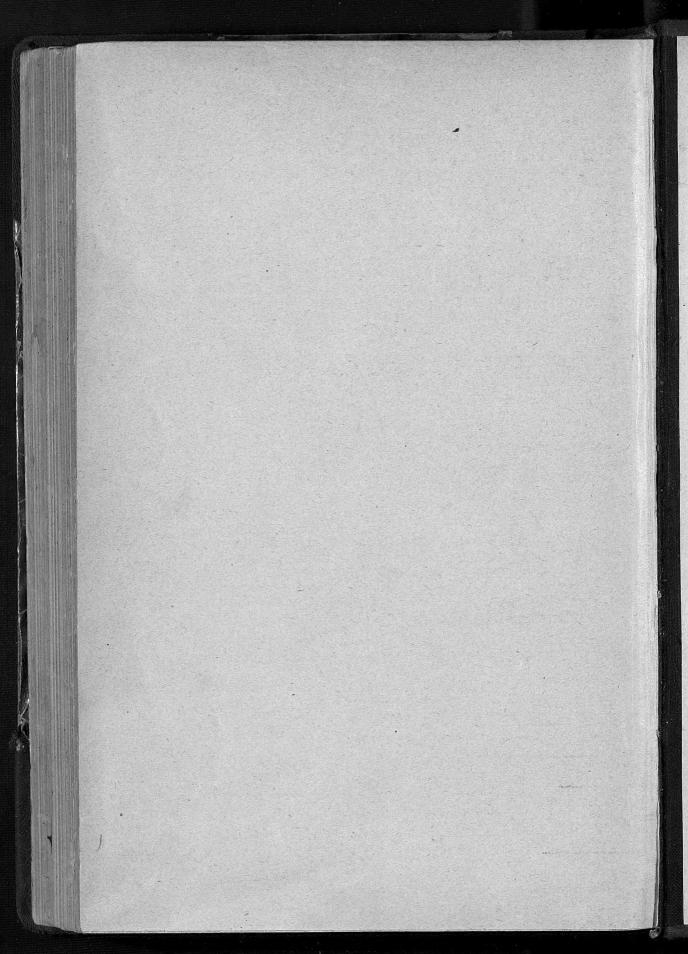



